## MELETYKURUN TITI

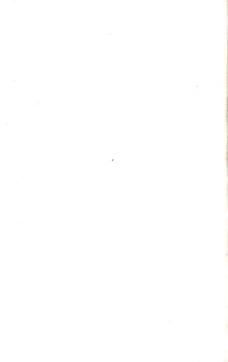







БИБЛИОТЕКА "ОГОНЕК"

### MEPEKKOBEKNN Mepekkobeknn

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

TOM



МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРАВДА" 1990 Составление и общая редакция О. Н. Михайлова

Коллажи художника Анатолия Брусиловского

M 4702010000—2237 080(02)—90 2237—90



### 

трилогия



# 14 ABKABPR



### КНИГА ПЕРВАЯ

### ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

 — Любить землю — грех, иадо любить иебесиое. А я ие могу, — больше всего на свете люблю Черемушки. Пока в ннх жила — н ие знала, что так люблю. А вот уехала и залюбила, затосковала до смерти...

— Вы землю вашу как живую любите, Марья Пав-

— Ну, конечно, живая! Выбегу, бывало, в рощу — молодые березки — товенькие, как восковые свечечки, кожица у инх такая мигкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя! В голубоватом свете зимних сумерек, едва пробивав-

шемся сквозь обледенелое оконце кибитки, киязь Валериан Михайлович Голицыи, вглядываясь в милое лицо девушки,

думал: «Сама, как та березка весенияя».

Марья Павышия на тех. о которых сказано:

### Разделены ее досуги Между роялем и канвой.

Одета по модной картнике из «Телеграфа»: меховой палатин добротного бабринкие гродеструа темно-леленого: клегчатый капор с розовыми лентами; густая черная коса заплетена в виде коранночи, с висчими вдоль щех легкими гроздьями локонов; старинные гранатовые серьти в ушах верно, гоже подарок бабущки. Хорошо воспитана по-французски. А у самой лицо, как у деревенской дерушки, когорая сдил ти а заваликие в желоти, с красными горошимами, платочке, смеется с париями и грызет ссмечки.

Может быть, инкого еще не любит, но благоуханьем любви окружена, как цветущая снрень свежестью росною. И все это чувствуют: станционные смотрители, шлагбаумные нивалиды, распаренные чаем купцы толстобрюхие, ямшики коасноорожие.— все, глядя на Марью Павлович.

думают: «Ах. хороша девка!»

По дороге из Васклькова в Петербург Голицын остамовился в Москве, чтобы повидаться с членом Тайного Общества, Иваном Ивановичем Пущиным. Пущин, служивший в Уголовном Департменте Московского Надворного Суда, жил у тетки, старосветской барыни, в захолустном особияке, в приходе Пятинцы Божедомской, на Старой Конюшенной. Эдесь, тоже проездом в Петербург, остановилась дальняя родственница Пущиных, серпуховская помещица Нина Львовна Тольчева с девятнадцятилетнею дочкою, Марией Павловной. Голицын согласился сопровождать их, по пособе Пущина.

Тогда только что начал ходить из Москвы в Петербург почтовый дилижанс — низкий, длинный возок, обтянутый кожей, с двума оконцами, сзади и спереди. Лежать в нем было невозможно: четыре человека, разделениые перегоордкой, сидели друг к другу спиной и смотрель — двое вперед, двое назад — по дороге; а так как прежияя зимняя кибитка означала лежаные, то ямщики прозвали это новое наобретение «нележанцами». Голицыи, с обении дамами и состоявшей пои них тооничной деякою Падашкою.

отправнася в таком нележанце.

Госпожа Толмчева, родом на семьи зажиточной, привыкла ездить не ниаче, как по дворянскому обычаю, на своих, на долгих, с молельнею, кухнею, с обозом домашней клади и дворовой челяди. Почтовых дилижансов боялась как неслыханного новшества и рада была надеж-

ному спутнику.

Тотчас расскавала ему всю свою историю. Воспитъвалась в Смольном. Почти прямо из института вышла замуж и без малого двадцать пять лет прожила с мужем, как у печки погрелась. Павко Пвялович Гольичев служил в армин; за Итальянский поход произведен Суворовым в подпоручнки; в Двенадцатом году ранен; вышел в отставку с чином подполковинка. Был большого ума человек и даже сочинитель — в «Сноиском Вестинке» статва его напечатала; с господином Лабзиным і был в дружбе, а когда его за вольные мысли сослали, едва не добрались и до Павла Павловича. Терпел гонения, потому что любоправду, залых людей обличал, лихоимцев-чиновинков и

Лабаин, Алексаидр Федорович (1766—1825) — мыслитель-мистик, переводчик, издатель журнала «Сиоиский вестиик». (Здесь и далее поим. ред.)

тиранов-помещиков. Самому архиерею доказывал, что ие должно быть крепостного состояния — ин господ, ин рабов, Собственных крестьян своих пожелал отпустить на волю, но начальство не позволило. Фармазоном объявили, безбожником и возмутителем. Губернатор хотел в острог посадить. От многих огорчений Павел Павлович заболел и скоропостижно умер. Нина Львовна осталась одиа-одинешенька с малолетнею дочкою. Трех детей при муже схооонная: Маониька — последняя. Лела по нмению оасстоонлись: видя доброту покойного барина и не понимая благородных чувств, мужикн — отродье хамово — избаловались так, что никакого с инми сдаду иет; половина в бегах, половниа - пьяницы; ии оброка, ни подушных не платят. Сама ничего в хозяйстве не смыслит; знакомые дамы поозвали ее белооучкою за то, что не бивала людей: бонтсяде замарать свою ладонь о холопы щекн. А управляюдолг 25.000, а процентов нечем платить, - продадут с мо-

лотка, и ступай по мноу.

Но Сам Господь над иимн, сиротами, сжалился — послал доброго человека. Приехал к родным из Петербурга в Сеопухов статский советник Порфирий Никодимыч Аквилонов — в Департаменте Внешией Торгован служит,иа балу в уездном клубе увидел Мариньку и так пле-ннлся, что через иссколько дней предложение сделал. Человек немолодой, лет за пятьдесят, но почтенный, благонамеренный, на прекрасном счету у начальства и большой капитал, говорят, имеет. А в Мариньке души ие чает. «Еслн. говорит, согласъем осчастливите, ничего не пожалею для счастья вашей дочеон: выйду в отставку, хозяйством займусь в Черемушках н дела вашн поправлю». Маринька не отказала, ио просила подумать. И Нина Львовиа не неволит дочери: сама понимает, дело молодое - любви хочется, союза сеодечного. А Поофирий Никодимыч ей не пара — в отцы годится. Так-то год прошел, все думала н, наконец, письмо получили от господина Аквилонова: почтительненше просит участь его решить и, ежели есть надежда, хоть малая, в Петербург пожаловать для свидания личного; да и самой Нине Львовне должио прибыть без отлагательства по делам имения, так как уплата взносов просрочена, могут наложить запрещение и объявить торги. Есть у них еще надежда на троюродную бабушку, Наталью Кирилловиу Ржевскую. Старуха богата, да скупа и понвереданва: как заладила, чтоб имение продали и к ией на житье в Петербург переехали, так и стоит на своем. «А то, говорит, ломаного гроша от меня не получите». А Марниька об этом слышать не хочет. «Лучше, говорит,

выйду за Аквилонова, а не уеду из Черемушек. Здесь оолнаась, злесь и умоу».

Коичне оассказ. Нина Львовна заплакала: как ин хва-

лила жениха, а жаль было дочеон.

Голицын сидел в своем отделении иочью с Палашкою. а лием с Ниной Аьвовиой. Но на второй день разболелась у нее голова, и, чтоб ей отдохиуть полулежа. Палашку усадили к ямшику на козда, а Марья Павловиа пере-

села к Голицыну. Нележанец пода чеоепахою. Саниый путь еще не стад как следует: сиегу было мало, полозья визжали по голым камиям: возок встояхивало. За перегородкой слышио было сонное дыханне Нины Львовны. Колокольчик звенел усыпительно. В замеозшем оконце густел голубоватый свет вечеринх сумерек, похожий на свет, который бывает во сне. И обоим казалось, что сиится им сон незапамятиодавний, миого раз видениый.

 — А мие все кажется, Марья Павловиа, что мы уже с вами когда-то виделись. Только вот не могу вспоминть. когла. — сказал Голицын, поодолжая вглядываться в милое

лицо девушки.

— A вель и мие...— изчала она и ие кончила.

 Нет, инчего. Глупости, — отвериулась, покраснела. Вообще легко красиела, виезапно и густо, во всю щеку, как маленькая девочка, и тогда становилась еще милее. Наклонившись к окоицу, провела по ледяным узорам тоиеньким розовым пальчиком.

Вглядывалась в Голицына украдкою, пристально, и анцо его странио менялось в глазах ее, как будто двоилось: то сухое, жесткое, желчиое, с иедоброй моршинкой около губ, вечно-насмешливой, с произительно-умным н тяжелым взором из-под слепо поблескивавших стекол очков — она их вообще не любила: только старики да ученые иемцы, казалось ей, иосят очки — чуждое, почти страшиое; а то вдруг - простое, детское, милое и такое жалкое, что сердце у нее сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грознт беда, опасиость смертельная. Но все это темио и смутио, как сквозь вещий сои. Я вель вас боюсь немиожко. — проговорила, все так

же вглядываясь в иего, украдкой, пристально. — Кто вас знает, может быть, и вы такой же насмешинк, как Иван

Пущии предобрый; его бояться нечего. Да и меня

— Вы тоже добрый?

— А вы как думаете, Марниька... Марья Павловиа?

— Ничего. Меня все зовут Маринькой. Я сама и любало Марын Павловим, — загляцула ему прямо в глаза и ульбиулась: он — тоже. Смотрелн друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущено близостью, жуткой и радостной, как будто после долгой-долгой разлуки вспоминали, узнавали доруг доуга.

Вдруг опять отвернулась, покрасиела, потупилась. Но сквозь длинные ресинцы опущенных глаз он успел поймать стыдливо блеснувшую ласку,— может быть, ие к нему, а все равно к кому.— ко всем: так солиечный луч равно

ласкает все, на что ни упадет.

— Уж вы меня нзвниите, князь,— проговорила, все еще не поднимая глаз.— Я ужасно дикая. Все одна да одна в своих Черемушках, вот и однчала. С людьми говорить разучилась. Всего боюсь.

— Не стонт людей бояться, Маринька: бояться лю-

дей, значит их баловать.

— Да я не людей боюсь, а сама не знаю чего. В Черемушках я не боякась, всегда била храборая, в как оттуда уехала — такое варуг все чужое, страшное. Когда была маленькой, иняня, бывало, удожит, прееркерстит; задериет на кроватие занавеску и говорит: «Спн, говорит, дитатко, спн с Ботові У кота, ан воркота, кольбелька хороша. Да гла́зок не открывай, из-под заніавески не выгладывай, а то возьмет Х — вон онию под кроваткой дежить? А потом я часто думала, что не только под кроваткой, а везде — Хо. Вся жінянь — Хо...

— А вы от него отчурантесь, оно вас и не тронет.

— Да как отчураться? — Будто не знаете?

— Не знаю... Нет, право, не знаю, — медленно, как бы в раздумье, покачала она головой, и длиниме локошь вдоль цек, как легкие гроздъя, тоже качиулись. Возок на замерашем ухабе подпрытиул, лица их мечаянию сблизились, и нежими локон косиулся щеки его, как будто обжег поцелуем.

— А вы знаете? Ну так скажите.

— Нельзя сказать. — Почему нельзя?

— Потому что каждый сам должен знать. И вы когдаинбудь узнаете. — Когда же?

Когда жет
 Когда полюбите.

— Ах, вот что, любовь? — опять покачала головой сомнительно. — А как же говорят, нынче и любви-то настоящей иет, а одна нэмена да коварство?

- Кто говорит? — Все
  - Le plus charmant amour Est celui qui commence et finit en un jour.

Это мне Пущни намедни сказал. И тетенька тоже: «Ах, говорит, Маринька, ты еще не знаешь, какая это птица любовь: как прилетит, так и улетит». И бабенька...

Сколько их у вас, тетенек да бабенек!

— Ох, много, страсть!

— И вы ни всем вернте?

— Ну, конечно!

У нее была привычка повторять эти два слова: «Ну, конечно!», и она делала это так мило, что он ждал, когда она их скажет.

— Как же не верить? Надо верить стаошим. Сама-то

ведь глупенькая, так вот умным людям н верю. Я вся на

— А под одеяльцем кто-то прячется? — улыбнулся он.

 — А вот узнайте кто, — прищурилась она, глядя на него нсподлобья и тоже ульбоаксь лукаво-дразнящей ульбкой. И опять блеснул тот солнечный луч, который ласкает все, на что ин упадет.

Помолчала, вздохнула, и лицо омрачилось мыслью не-

детскою.

— Так-то, князь. Любовь улетнт, а Хо останется: оно ведь без крыльев, как червяк, полаучее, нли вот как большой, большой паук, ужасный, отвратительный... Оба замодчали и опять почувствовали, что модчание

сближает их неудержимо растущею близостью.

Солнжает их неудержимо растущею олизостью.
 Ну, хорошо,— сказал Голицыи,— пусть бабеньки да

тетеньки как им угодно. А вы-то сами хотите, чтоб любовь улетела?

— Ну, конечно, нет! Я люблю любить крепко — не

— пу, конечно, нет: И люолю люонть крепко — не умею любить немножко. Надо, чтоб епанча не спадала с одного плеча, а деожалась на обонх твеодо.

— Так, Маринька, так! — посмотрел на нее Голицын.

как будто, наконец, вспомнил, узнал: «Так вот ты кто!»
— Какая вы хорошая! — проговорил уже другим, ти-

хим голосом.

Ну, вот, нашли хорошую! Вы меня еще не знаете.
 Спросите-ка маменьку: она вам скажет, какая я несносная девчонка, злая, упрямая.

Послушанте, Марниъка, можно с вами говорить просто?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Самая прекрасная любовь —

Та, которая начинается и кончается в одни день (франц.).

Ну, конечно. Я сама люблю — просто. Этих цере-

моинй терпеть не могу!

 Так вот что, Марья Павловиа,— начал он и вдруг остановился; так же, как давеча Маринька, отвернулся, покоасиел и потупился. Она посмотоела на него с любопытством.

 Не выходите замуж за господина Аквидонова. проговорна ои с внезапиою решимостью.

— Это еще что? Почему?

Потому что вы его не любите.

Как не люблю? Жених — значит, люблю.

Нет, не любите. Он для вас — Хо.

 Какие глупости! Человек прекрасный, почтенный, благонамеренный. Может составить счастье всякой девушки. Это все говорят — и маменька, и тетенька, и бабенька... — А все-таки не выходите.

— Да вам-то что? Какой чудак! И как вы смеете? Мие бы рассердиться надо, а я ие умею, дура...

Ну, простите. Не буду. Не сердитесь, хорошая моя.

милая, милая девушка... Он вдруг замодчал. Взглянул на нее украдкою. Опять, как давеча, наклонилась к замерзшему оконцу и дышала на него, приложив ладони ко рту; потом начала что-то

выводить пальчиком на кружке оттаявшем. — В. Видите, В? Ведь имя вашей невесты с В?

— Какой невесты?

 Вот тебе на! Хорош жених — невесту забыл! Ай-айай, разве так можио? И чего вы от меня тантесь? Я же зиаю, мие Пущни сказывал: у вас в Петербурге — иевеста красавица: имя — с В... Василиса, что лн? Валериан да Василиса. Вот как ладно, — с одной буквы оба именн! рассмеялась она звонко, как будто весело, а глаза были грустиые.

— Почему с В? Ах, да,— «Вольность»,— догадался

Голицыи и вспомиил:

Мы ждем, в томленые упованыя, Минуты вольности святой, Как жлет любовник молодой Минуты сладкого свиданья.

 — А знаете, князь, ведь это, может быть, и ие так? вдруг перестала смеяться и посмотрела на него строго, почти сурово.

— Что не так?

Ла. вот, насчет любви. Не любовь спасет от Xо.

— A что?

 Не знаю, не умею сказать. Есть такие стишки покойный папенька их очень любил:

сказала тихо, но в этой тишине была такая сила, что Голицын посмотрел на нее с удивлением: только что была

дитя, н вот - женшина.

В эту минуту возок, съезжая с косогора, наклонился набок и едва не опрокинулся. Маринька в испуге вскрикнула и, схватившись за ручку сиденья, положила нечаянно руку на руку Голицына. Он крепко сжал ее и наклонился близко к самому лицу ее. Она чуть-чуть откинулась, хотела отнять руку, но он не пустил.

 Marie. — послышался невнятный голос Нины Львовны за перегородкою.

Маринька прислушалась, но не ответила. И оба притаились в темноте, как детн, которые шалят.

А у вас над бровью мушка, — прошептал он смею-

шимся шепотом.

 Не мушка, а родинка. — ответила она таким же веселым шепотом. - Когда я была маленькой, дети доазнили меня: «У Мариньки родинка — Маринька уродинка!»

Он склоннася к ней еще ближе, и она еще дальше отки-

нулась.

 Родная, родная, милая! — прошептал он так тихо, что она могла бы не слышать, если б не хотела.

— Marie, où es tu donc, mon enfant 1,— позвала Нина Львовна уже внятным, проснувшимся голосом.

Здесь, маменька! Я сейчас... А вот и станция!
 Возок остановился. Красные огни и черные тени в

оконце забегали. Маринька встала.

Не уходите, — шепнул Голицын.

Нельзя. Маменька будет сеодиться.

Он все еще держал ее за руку. Вдруг поднес руку к губам и поцеловал куда никто не целует - в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

На ночь пересела к нему, по обыкновению, Палашка, а днем — опять Маринька. Госпожа Толычева перестала церемониться и позволяла дочери сидеть с ним сколько угодно.

Но потому ди, что Нина Львовна не спада и могда их слышать, или потому, что Маринька сама вдруг замкнулась, насторожилась после вчерашнего, — разговор был неловок и незначителен. Она рассказывала о своем житье в Черемушках. В рассказе все было просто и буднично.

Мари, где же ты, дитя мое (франц.).

ио стариной незапамятной веяло от него, как милою сказкою.

В конце липовой алден с грачинами гнездами, на самом седим с полустертою на фроитоме надписью: «Найтить заесь спокойство». В этой беседке Мариияка читала «Удольекие таниства» госпози Радклиф и «Страдамя Ортенфение таниства» госпози Радклиф и «Страдамя Ортенфенитать «ужасие и чувствительное». А зимою, в сумерки, когда в полутемной гостиной голубой свет луны сквозь боледенельме окиа смешнала с к срасимы светом дампадки из маменький с тальни, кузина Адель пела под клавикорды старииные псесенки, такие глупые, такие межные:

Звук унылый фортельяно, Выражай тоску мою.

Или еще:

Уж пробил час, и нам расстаться, Быть может, должно навсегда! Ах, льзя ль не плакать, не терзаться? Бог весть, увидимся ль когда.

И Маринька, слушая, плакала.

Верила в гаданья, приметы вещие, которым научила се старая ияня Петровна: если увидит интку на полу или круг на песке от лейки — ии за что не переступит. Знала, что, когда топится печь и летят искры, — будут гости; а когда петух посте в иеобочное время, — надобно сиять его с иасести и пощупать ноги: теплые — к вестям, холодиме — к покойнику.

Была хозяйка куда лучше маменьки. У инх, в Серпухове, дешево все: мясо — пать копесе бучт, пара цямлят пятьдесят, отурцы — сорок за четверик. Умела их солить как инкто во всем уезде. И руходельница была искусная. Раз иачесали шерсти из овечыки душек — что у овец на груди и под шеей, — вымыла и привезан. А Пелагея у инх славио прядет — вышла мяткая, чудесная шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать исклам. Что же бы вы думали? Сама выкрасила и очень иедурио; прекрасный коврик вышила.

— Вы это нарочно, Маринька? — рассмеялся, наконец, Голицыи, не выдержал.

— Что иапочио?

— Я вам о любви, а вы об огурцах соленых и о душках!

Ничего не ответила, только закусила губку, приложила к ней пальчик и кивиула головой в сторону маменьки, как будто у них была уже общая тайна.

И о чем бы ии говорили, — в каждом слове было ииое

значение, тайное, важное. Иногда вдруг умолкали, ульбаясь друг другу с удиваемием радостным, как будто после долгой разлуки наступило свидание блажениюе. И оба чувствовали опять, как вчера, что, хотят не хотят, а сбляжаются исудержими растушею близостью. Все еще болась его, ие верила; ио, когда сквозь длиниме ресинцы опущенимх глая довил он ствадивю блассиувшую ласку, ему казалось, что ласка эта уже не для всех, как вчера, а для него одного.

«Что я делаю? Зачем смущаю бедиую девушку?» иногда опоминался он, а потом опять все забывал, опьяиенный благоуханием любви, которым окружена была милая девушка, как цветущая сирень свежестью росною.

«Вот бы вам, Голицыи, жениться на Мариньсе»,—
«Мы голову иссем на мазаху, а вы о женитьбе. Пущии»—
«Ну, что ж, и на плаху идти веселее женатому: все-таки
поплачет кто-инбудь. Нет, право, женились и мобавили
бы девушку от старого плута и выжиги, господина Аквилонова».

Самому ему противио было думать, что Маринька выймамуж за Аквилонова. Когда в паутине бъется мотылек, хочется спасти его от паука. Но как это сделать? В Петербурге будет ему не до Мариньки: там заговор, восстание, инзвержение тирана, освобождение отчества. А может быть, судьбы царств и народов не более всеят на весах Божьки, чем судьба одной дуни человеческой?

Что же такое встреча их — случай или судьба? Если только случай, то почему это узнаваные, вспоминаные вещее, как в сновидении иезапамитиом? А если судьба, то почему он так уверен или хочет быть уверен, что мо том го бы полобойть ес, но инкогда не полобойт, что в этом сие лобви иссбыточном, последией радости жизни, он с жизныю навежи прощается? Как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, кинулся в колодец, повис на суку, ровет ягоды с куста малины и ест, забыво о гибелы.

Глядя на лицо ее, такое живое, вспоминал другое лицо, мертвое; в темном свете диевных свечей, в подвенечном белом платье, в гробу, вся тоикая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая,— шестиадцатилетняя де-

вочка, Софья Нарышкина.

Не узнавай, куда я путь склоннла, В какой предел нз мира перешла. О, друг, я все земное совершила: Я на земле любила и жила. Нашла ли их, сбылись ли ожиданья? Без страха верь: обмана сердцу нет;

Сбылося все: я в стороне свиданья И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет. Друг! На земле великое не тщетно: Будь тверд, а здесь тебе не изменят...

Не нэменит она — не нэменит и он. Та первая любовь последняя. И если бы даже полюбил он Мариньку, не нзменил бы Софье. Обе — вместе, земная и небесная. Как в последнем пределе земля и небо — одно, как Софья

с Маринькой.

На третьи сутки утром возок подъезжал к Петербургу. Когда миновали последнюю станцию, Пулково, потянуло со взморья теплом; замерзшее оконце оттаяло, заплакало, н сквозь слезы забелела равинна, унылая, снежная, с болотными кочками, как будто могнаами исполниского кладбища. А на самом краю белой равнины - черные точки — дома Петербурга.

— Ну, прощайте, князь, — сказала Марннька. — Сейчас приедем. Я к жениху, а вы к невесте... Вспоминать обо

мне будете?

Он молча поцеловал руку ее, опять, как давеча, в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая. — Придете к нам в Петербурге? — спросила она ше-

потом. — Понду.

- А если невеста не пустит? Никакой у меня невесты нет.
- Поавда?
- Правда. — Честное слово?
- Честное слово. А у вас, Маринька, нет жениха? — Не знаю. Может быть, и нет.

И опять улыбнулись друг другу, молча, — узнали, вспомнили. «Я мог бы тебя полюбить»,— сказал глубокий взор ero. «И я могла бы»,— ответнла она таким же взором.
— Marie, что же ты? Собираться пора. Палашка, где

подорожная? Куда опять запропастная? Ах, девка неснос-

ная! — послышался ворчанный голос маменьки.

Потянулись длинные заборы, огороды, дачуги, давки, постоялые дворы. Наконец, возок остановнася у инзенького домнка с желтыми стенами, забрызганными еще летнею грязью, с полосатыми будками по обоим концам шлагбаума.

Дверца возка открылась, и заглянуло в нее усатое лицо инвалида. Караульный офицер прописал подорожные, скомандовал часовому: «Подвысь!» Шлагбаум поднялся, и нележанец въехал в Петеобуог.

С 27 ноября, когда узнали о кончине императора Александра I, в Петербурге наступила тишина иеобычайная. Все умолкло и замерло, как би затакло дыханне. Театры были закрыты; музыке запрещено играть на разводах; дамы оделись в траур; в церквах служили паникиды, трезвон колоколов унылый с утра до вечера носился над городом.

Россия присятиула Константину I. Указы подписывасто изображением; в церквах возглащалось ему миоголетие. Со дня на день ждали его самого, но он не приезжал, и по городу ходлил слухи. Один говориял, что отрекся от престола, другие — что согласился, а правда била инляветия.

Для успокоения столицы объявили, что государынямать получила письмо, в коем его величество обещал вскоре прибыть; потом, что великий князь Михаил Павлович к иему навстречу выехал. Но оба известия оказались

Курьеры скакали из Петербурга в Варшаву, из Варшавы в Петербург; братья обменивались письмами, но толку не было.

 Пора бы кончить эти любезности,— ворчали сановники.

 Когда же, наконец, мы узнаем, кто у нас государь? — выходила из терпения императрица Мария Федоровиа.

 На троне лежит у нас гроб, — шептались верноподданные в тихом ужасе.

На другой день после присяги в окнах магазинов на Невском выставлены были портреты иового императора. Прохожне толпились перед окнами. На портрете он был дурен, а в действительности — еще хуже. Курнос, как Павел 1; большие мутио-голубые глаза навыкате; насупленные брови, торчащие густыми пучками белобрысых волос; такие же волосы на переносице: в минуты гнева вздымались они, шетинились; руки длиниые, ниже колен, как обезьяиьи лапы: казалось, мог ходить на четвереньках. И весь был похож на обезьяну, огромную, человекоподобную. Вспоминали, как жаловалась бабушка, императонца Екатерниа Великая, на бесчинное и бесчестное поведение виучка: «Везде, даже и по улицам, обращается с такой иепристойностью, что я того и смотрю, что его где ин есть прибьют. Не понимаю, откудова в нем вселился такой подлый санкю лотизм, пред всеми унижающий».

Письма свои к учителю, французу Лагарпу, подписывал: «L'âne Constantin» . Но был не глуп, а только нарочно «валял дурака», чтоб оставнии его в покое, не лезан с короною. «Деспотический вихоь», - называли его приближенные. Однажды на смотру лошадь его испугалась, шарахнулась. Выхватив палаш, он избил ее так, что она едва не издохда. Лошалью будет Россия, а Константин бещеным всадником. Надеялись, впрочем, что не захочет паоствовать, по «отвоащению поиоодному».

— Меня задущат, как задущили отпа. — говаривал. — Знаю вас, канальи, знаю! — злобно усмехался. — Теперь кричите «ура», а если потащат меня на лобное место н спросят: «любо ли?», вы так же закричите: «любо! любо!».

Рассказывали, что когда поочел манифест о вступлении своем на поестол, с ним сделалось дуоно, велел пустить себе коовь.

— Что они, дурачье, вербовать, что ли, вздумали в пари! — коичал в бешенстве. — Не пойду! Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте!

Когда в Петербурге узнали об этом, все возмутились. — Нельзя играть законным наследием престола, как

частною собственностью,— говорили одни.
— Почему нельзя?— возоажали другие.— В России все можно. Мы трусы, Погрозн нам только гауптвахтою н смноимся.

— Kony бараны достанутся? — держали заклад шутники.

— Какне бараны?

 Мы. Разве нас не гонят от одной поисяги к доугой. как стало баоанов?

Решали, кто лучше — Константин или Николай?

Император Павел I назначил пятимесячного младенца Николая шефом лейб-гвардии конного полка в чине генеоал-лейтенанта. Мальчик, прежде чем научился ходить. бил в барабан и махал игрушечной сабелькой. А когда подрос, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с оужьем. Никогла ничего не хотел знать, кооме солдатиков. Воспитатель великих князей, дядька Ламсдорф, бил мальчиков по голове ружейным шомполом так, что они почти лишались чувств. «Бог ему судья за бедное образование, нами полученное», -- говаривал впоследствии сам Николай.

Никогда не готовился быть наследником; лет до двадцати не имел никаких служебных занятий, и все его знакомство с светом было в двооцовых передних и в сек-

Осел Константин (франц.).

ретарской комнате. «Бешен, как Павел, н элопамятен, как Александр». Правда, умен; но ума-то его н боялись пуще всего: чем умиее, тем элее.

В совершенстве усвоил прусский военный устав и вообще был немец. Предсказывали, что со вступлением его иа престол немцы наводият Россию, которая и без того уже кажется «почти завоеванной».

Коистаитни — зверь, а Николай — машниа. Что лучше, машниа или зверь?

машина или зверь

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В зале Государственного Совета, в Энинем дворце, между тенерда-адмотантскою комиятою и временными по-ковии вельного кивзав Николая Павловича, в восемь часов утра все еще было темню, как ночью. Высокие окна, выходишие на двор, зияли чернотой непроинцаемой, ерено-жельтый туман, кавалось, проинкал, как дым удушливо-едкий, сквозь окна и стены. Восковые свечи в тяжелых канделябрах, на далнном, крытом зеленым сумном столе, тускло горевшие, освещали только середниу залы, а утам тонуан во мраке; и там два больших поотрета, висенших друг против друга. Екатерины II и Александар I, выступали таниственно-приврачию, как будто Виучек и Бабушка перегладывальсь, перемитивальсь с одной и той же удыбкой дукаво-нажешлявой.

Старые сановники, в пудре, в шелковых чулках и башмаках, в мулирах, шитых золотом, блуждали как дряхлые тени, сходились, шепталнсь, шушукалнсь. А в самом темном углу сидели можда, не двигажнсь, как три извавания безинзиенные, три вставшие на гроба покойника,— семндесятилетний министр внутренних дел Алиской, восымдесятилетний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста. После убийства Настасьи Минкиной в первый раз появился он во люоце.

«Смерть девки отняла у него способность заииматься делами, а кончина государя возвратила ему оную»,— го-

ворнаи о нем.

Все уже знали, что из Варшавы прибыл курьер окончательный с отказом цесаревича, и сегодия должеи быть подписан манифест о восществии на престол императора и Николая I. С минуты на минуту ждали кизая Асксапдрая Николаемча Голицына с манифестом, переписаниями набело. Когда открывалась наверы откладывались— ие он ли? ч

Высокого роста, благообразиый, милый и важиый старик, с полуседыми волосами, зачесанными на верх плешивой головы, с продолговатым, тонким и бледным лицом, с двумя болезненными морщинами около рта—в них меланхолия и чувствительность—весь тихий, типайший, осениий, вечериний, — Николай Михайлович Карамвин, стоя у камина, грелся. Все эти дни был болен. «Нервы мои в сильном трепетании. Слабею как младенец от всего», жаловался. Поражен был смертью государя, как смертью друга, брата любимого; и еще больше — равнодущием всех к этой смерти. «Все думают только о себе, а о России инкто». Все оскорблядо его, мучило, ранног, хотелось плакать без всякой причины. Чувствовал себя старою «Бедною Лизвою».

Николай поручил ему составить манифест о своем восшествии на престол. Составил, но не угодил. «Да благоденствует Россия мирною свободою гражданскою и спокойствием сердец невинных», — эти слова не понравились; ведели предедалть. Переделал. — опять не понравились;

Манифест поручили Сперанскому.

Карамзин огорчился, но продолжал бывать во дворце, говорил о причинах общего неудовольствия и о мерах, какие надо поинять для блага отечества.

Никто не слушал его, и он замолчал, отошел. «Кончена, кончена жизнь! Умирать пора».— плакал и смеялся

над старою Бедною Лизою.

Стоя теперь у камина, поглядывал издалн на все с грустью задумчивой. «Гляжу на все, как на бегущую тень»,— говаривал.

Рядом шептались два старичка-сановника.

— Надеюсь, мы вас не лишимся? — спрашивал один. — Бог знает, что с нами будет! — пожимал плечами другой. — Намедни, за ужином, Петр Петрович шампанским угащивал: «Въпъем, говорит, неизвестию, будем ли

завтра живы».

— Все грустить изволите, ваше превосходительство? — казал, подойдя к Карамзину, обер-камергер Алексей Львович Нарышкин, весь залитый золотом и бриллиантами, с лицом величаю-приветливым и исвиачительным, с жеманио-любеаной улыбкой старых вельмом екатерининских. Вессльчак, забавник, шутивший даже тогда, когда другим было ие до шуток.

— Не я один, а вся Россия...— начал было Карамзин.

Ну, Россию лучше оставим,— усмехнулся Нарышкин тонкою усмешкою.— Давеча, во время панкиды, на Дворцовой площади расшаланись извозчики. Послали унять: стыдно-де смеяться, когда все плачут о покойнике. «А чего, говорят, о нем плакатъ? Пора и честь знать, вишь сколько процарствовал!» Вот вам и Россия! Бледное лицо Карамайна вспыхнуло.

 Смею думать, ваше поевосходительство, что в России найдутся люди, которые заплатят долг благодарности...

— Ну. полно, мой милый, кто нынче долги платит? Что до меня, я только на одое смеоти скажу: C'est la oremière dette, que je pave à la nature . — рассмеялся Наомшкин.

— Разве так дела делают? Все бумаги перепутали! У вас, сударь, нет царя в голове! — кончал злой карлик с калмыцкой рожицей, министр юстиции Лобанов-Ростовский, на исполняющего должность государственного

секоетаоя, стаоую седую комсу. Оленина.

— Что это он говорит: нет наоя? — не понял князь Лопухин, председатель Государственного Совета и Комитета Министров, кавалер Большого Мальтийского Креста, старик высокий, сториный и представительный, набелениый, наоумяненный, с вставною челюстью и улыбкой сатира. Он страдал глухотой, а в последние дни, от расстройства мыслей, глухота усилилась.

Говорит, что нет царя в голове у Оленина.

кричал ему Нарышкии на ухо. — А вы думали что?

Я думал, иет царя в России.

 Да, пожалуй, и в России.— опять усмехнулся Нарышкии своей тонкой усмешкой.— И ведь вот что, господа, удивительно: уже почти месяц, как мы без цаоя. а все идет так же ладио или так же неладио, как поежде,

Все вздор делают! В мячик играют! — продолжал

коичать Лобанов.

Какой мячик? — опять не понял Лопухин.

 Ну. об этом нельзя кончать на ухо. — отмахнулся Нарышкин и шепнул Карамзииу.— А вы о мячике слышали?

— Нет. ие слыхал.

 — «Pendant quinze jours on joue la couronne de Russie au ballon, en se la renvoyant mutuellement. 2- это Λαφεооние, Французский посол, иамедни пошутить изволил. Шуточка отменная, только едва ли войдет в Историю Государства Российского!

Лопухии подставил ухо и, должио быть, услышав имя Лафероиие, поиял в чем дело, тоже рассмеялся, обнажая ровиме, белые зубы искусственной челюсти, и тленом пах-

нуло изо рта его, как от покойника.

Это первый долг, который я плачу природе (франц.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Пятиадцать дией играют Российской короной, перебрасывая ее как мячик один другому (франц.).

- Ну, как ваши рюматизмы, Николай Михайлович? проговорна приятио-сиповатым голосом старик лет шестидесяти в довольно поношенном фраке с двумя звездами, с венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны удивительной, почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленио, подернутыми влажиостью. — «глаза умноающего теленка». — сказал о них кто-то. Это был Михаил Михайлович Сперанский. — А меня гемороиды замучили. — прибавил, не дождавшись ответа, н вынув из табакерки щепотку лаферма двумя длиннымн тоикнии пальцами руки изящнейшей, засунул табак в нос, утерся шелковым красным платком соминтельной чистоты, - на тонкое белье был скупенек, - и проговорил с самодовольной улыбкой: — Эх, был бы я молодец, если бы табаку не июхал! - Ну, что, ваше превосходительство, готов мани-
- фест? спросил Карамзии, нарочно давая понять, что не сеодится и не завилует.

Сперанский обратил на него свои медленные глаза с едва уловимой усмещкой на тоиких губах:

 Ох, уж не говорите! Этот манифест мие вот где! указал себе на шею. — Как объяснить необъяснимое, растолковать народу этн сделки домашине? Николай отрекается для Константина, а Константин — для Николая. Ни в кузов, ин из кузова.

— Так что же было делать?

 Не откомвать завещання, каши не заваонвать. Презреть волю поконного?

Мертвые воли не имеют.

Жестокие слова, ваше превосходительство!

 — Лучше слова, чем дела жестокие. Нельзя играть законным наследнем престола, как частною собственностью. Если поконный государь хоть сколько-инбудь любил свое отечество, которое в двенадцатом году дало ему такие иеоспорняме доказательства своей преданности, то как мог он подвергиуть Россию... Ну, да что говорить! Последине десять лет превосходят все, что мы когда-либо о железиом веке слышали... А впрочем, может быть, «все к лучшему», как ваше превосходительство говорить изволите.

Карамзии молчал. Слезы обиды за друга, за брата любимого кипели в душе его, и он с трудом их удерживал. Облокотницись о моамоо камина, опустна голову и закома

глаза рукою.

 Нездоровится, ваще превосходительство? — спросил Сперанский.

 Да, голова болит. Должно быть, от нервов. Нервы мои в сильном трепетаньн...

 Это нынче у всех. От погоды. — заметил Спераиский. — А знаете, отличное средство для утверждения нервов: вместо чаю — холодный отвар миллефолия с горькой

оомашкой.

 Миллефолий, миллефолий...— повторил Карамзин с удыбкой болезиениой; что-то было в этом слове приторио-сладкое, тошное и томное, что застревало в горле комком непроглоченным. И казалось ему, что сам Спераиский с его лицом белизиы удивительной, почти как молоко, с бледио-голубыми глазами, подериутыми влажиостью, «глазами умирающего теленка», — весь как миллефолий.

Сделал над собой усилне, проглотил комок и отиял руки от глаз.

 Да, все к лучшему, ваше превосходительство, хотя и не в смысле здешнего света, - улыбнулся тихою улыбкою. — Есть Бог — будем спокойны.

 Ваша правда, Николай Михайлович, будем спокойиы, — улыбнулся и Сперанский. — Я всегда говорил: Dei

providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur.

— Как? Как вы сказали?

 Божеским Промыслом и человеческою глупостью Россия водится. Карамзии опять закрыл глаза рукою. Ему котелось

плакать и смеяться вместе.

«Хороши мы оба.— думал он.— в такую минуту, когда решаются судьбы отечества, российский законодатель ничего не находит, кроме смеха, а российский историк -инчего, кроме слез. Кончена, кончена жизиь! Пора умирать, старая Бедная Лиза!»

Открылась дверь в генерал-адъютантскую, и опять все оглянулись. С большим портфелем в руках, семеня ножками, маленький, толстенький, кругленький, как шарик, вкатился в комнату киязь Алексаидо Николаевич Голицыи.

Ну что, готов манифест? — обступнаи его все.

 Какой манифест? — притворился он испонимающим. Э, полиоте, ваше сиятельство, весь город знает! Ради Бога, господа, секрет государственный!

— Да уж ладио, не выдадим. Только скажите: готов?

Готов. Сейчас к подписи.

 Ну, слава Богу! — вздохнули все с облегчением. И в темиом углу зашевелились три тени дряхлые.

Аракчеев медлению перекрестился.

А на противоположиом коице залы открылась другая дверь из коридора во временные покои великого князя Николая Павловича, и генерал-адъютант Бенкендорф, позвякивая шпорами, скользя по паркету, как по льду, выбежал, весь легкий, летяший, поохающий; казалось, что на руках и ногах его — крылышки, как у бога Меркурия. ладкий, чистый, вымытый, выбонтый, блестяший, как новой чеканки монета. Молодой соеди старых, живой соеди меотвых. И, глядя на него, все поняли, что старое кончено. начинается новое

Рассветало. Вставал первый день нового царствования страшный, темный, ночной день. Черные окна серели середи и дина трупною серостью. Казалось, вот-вот рассыплются, как пыль, разлетятся, как дым, тенн дояхлые.—

н ничего от них не останется.

### CAARA UFTREOTAS

«Лейб-гвардни дворянской роты штабс-капитан Романов Тоетий. — чмок I» — так шутя полписывался под доужескими записками и военными понказами великий князь Николай Павлович в юности и так же иногда приговаонвал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате. В темное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столи-

ком, между двумя восковыми свечами, перед зеркалом,

взглянул на себя н проговорна обычное приветствие.

— Штабс-капитан Романов Третий, всенижайшее поч-

тенье вашему здоровью — чмок! И хотел прибавить: «Молодчина!», но не прибавил —

подумал: «Вон как похудел, побледнел. Бедный Никс! Бедный малый! Pauvre diable! Je deviens transparent!»

Вообще был доволен своею наружностью, «Аполлон Бельведерский» — называли его дамы. Несмотря на двадиать семь лет, все еще худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как нвовый прут. Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные, как из моамора высеченные, но неподвижные, застывшие. «Когда он входит в комнату, в градуснике ртуть опускается»,— сказал о нем кто-то. Жидкие, слабо выющиеся, рыжеватобелокуоме волосы: такне же бачки на впалых шеках: впадые, темные, большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро бегуший назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто вечно не в духе: на что-то сердится, нан болят зубы. «Аполлон, страдающий зубною болью», — вспомина шуточку императрицы Елизаветы Алексеевны, глядя на свое угрюмое лицо в зеркале; вспомина также, что всю ночь болел зуб, мешал спать. Вот н теперь - потрогал пальцем — ноет; как бы флюс не сделался. Неужели взойдет

Бедняга! Я становлюсь прозрачным! (франц.)

на престол с флюсом? Еще больше огорчился, разовлился,
— Дуряк, сколько раз я тебе говорил, чтоб вабивать
мыло как следует! — закричал на генерал-адъютанта Владимира Федоровича Адлерберга или попросту «Федорыча», который служил ему камердинером. — И вода просты-

ла! Бритва тупая! — отодвинул чашку и отшвырнул бритву.
Федорыч засуетнося молча. Черномазый, полный, мягкий, как вата, казался увальнем, но был расторопен и ловок.

Ну, что, как Сашка спал? — спросил Николай,

немиого успокоившись.
— Государь наследник почивать отменно изволили,—
ответил Адлерберг.— А с утра все плачут об Аничкином
доме и о дошадках.

— О каких лошадках?

О деревянных: забыли в Аннчкином.

«Нет, не о лошадках, а об отце несчастном. Должно быть, беду предчувствует»,— подумал Николай.

Где сегодия обедать изволите, ваше высочество? —

спросил Адлерберг.

В Аннчкином, Федорыч, в последиий раз в Аннч-

кином! — вздохиул Николай.

Вспомина, как мечтал «поступить в партикулярную жизнь» и предаться в уединении семейцым радостям. «Если кто-инбудь спросит тебя, в каком уголке мира обитает истинное счастье, то сделай одолженые, пошли его в Аничкии рай», —говарнал своему другу Венкендоофу с тем видом чувствительным, который получил в изследство от матери, императрицы Марии Федоровим.

После коичины брата Алексаидра переехал из Аничкина в Зимний дворец и жил здесь в строгом заключении, как под арестом, считая «неприличным показываться, публике». Устрова себе кабинет-спально в библютеке бывшей подовним кородя Прусского, комнате, ближайшей к зак-Государственного Совета, с которым соединнальсь она

темным коридором.

Расположныся, как на бивуаке. Комната была без углов, круглая. Уакая походная кровать неутогно поставлена
рядом со стекланным книжным шкапом; кожаный матрац
набит сеном; к такому спартанскому ложу приучила его
бабушка. На полу — открытый чемодая с бельем и платьем неразобраниям. Единственный предмет роскоши —
большое трюмо из красного дерева. У зеркала, на полочках — щетки, гребенки и склянка духов — «Ратиш de la
Соцт» ; тут же, на особой подставке — ружья, пистолеты,
сабли, шпаги и кориет-а-пистои.

<sup>1</sup> Аромат Двора (франц.).

Коичив бриться, скииул старенькую шинель, служившую вместо халата, надел генеральский мундир измайловского полка, темно-зеленый, с красным подбоем и золотым

шитьем из дубовых листиков.

Стоя перед зеркалом, одевался долго, медлению, тщательню, как молодая красавица на первый бал. Осматривался, оправляя каждую складку; с помощью Адлерберга заятягивался, застегивался и вые с крючочки, петанички, пуговки. В мундире сделался еще длиниее, стройнее, тоньше, с выпаченною грудью, с талней в рюмочку, как молоденький прусский капрал — хоть сейчас иа Потсдамский развол.

Кончив одевание, Федорач вышел из комнаты, а Николай опустился на колени перед образом. Поспешно крестился мелкими крестиками и клал поклоны, стукая лбом. Прочитав положениме молитыю, котел еще прибавить чтоинбудь от себя на предстоящий грудный день. Но ничего ие придумал — своих слов не было. Верна в Бога, ию когда думал о Нем, представлялает черияя дира, «где строго и жучковато», как император Павел I говаривал о дисциплице в русской армии. Сколько ии мольсь, ни

зови. — инкто из дыом не откликиется.

Встал и еел в кресло. Чувствовал себя больным и разбитым. Плохо спал ночь; скверный сои присилася: булбы вырос большой кривой эуб. Бабушка сказала, что надо вырвать. А ои боится, плачет, убегает, причется. А дядых Алаксдорф с большущею розгою ловит его,— вот-пот поймает и высечет. И — вдруг Ламсдорф уже ие Ламсдорф, а брат Комстантии. Убегая от иего, кидается бедиый Никс к старой изие, аигличанке мисс Лайои, и просит, чтоб она его выссекла; знает, что розог все равно ие миновать, а она ие так больно сечет. И вдруг — изия учиновать, а кто? Забол. Помина только, что сои кончался прескверно.

«А ведь сои в руху».— подумал. Недаром всегда бомлся бората Комстантина, как будто предчукствовал, что ои беды изделает; иедаром тот издевался над инм еще во чреве материем. «Никогда я такого бриха не видывал. тут место для четверых!»— шутил сынок над матушкой, когда она бюла Николаем беременна. И потом всю жизви выдевался. По имени Николая Угодника изамвал его «Мирликийским щаревичем». «Ни за что.— говорил.— не буду царствовать, потому что боюсь революции. А ты, царевич Мирликийский, разве не боишкол? Ведь революция — та же гроза». И изпоминал ему, как в детстве, во время грозы, ои прятал под подишку голову. «Я трус и знаю, что трус, а ты

Святитель Николай был архиепископом Мирликийским.

храбришься, но хуже моего трусишь». Вот и теперь сам толкиул его на престол и сам же нал инм излевается: «Посмотонм, как-то ты из этой глупой истории выпутаещь-

ся, император-выскочка, ил empereur parvenu!»

Николай писал ему любезные письма, называл своим благодетелем, умолял, унижался: «Припадая к стопам твоим, дорогой Константии, умодяю, сжалься над несчастным!» И в то же время думал с зубовным скрежетом: «О, подлый шут! О, санкюлот проклятый! Что он со мною делает! За это убить мало!»

Каждое утоо, после молитвы, имел обыкновение игоать воениую зорю на кориет-а-пистоне. Считал себя музыкантом; любил сочинять военные марши. На Потсдамских маневрах мастерски трубил сигналы, пока рота его высочества. Прусского наследного принца, производила учение

на плошади.

Взял кориет-а-пистон, приставил к губам, надул шеки, но извлек только слабый, жалобный звук и тотчас отложил в сторону. Нет, полно, теперь уж не до музыки. Тяжело вздохнул и опять стало жалко себя: «Pauvre diable! Белиый малый! Белиый Никс!»

— Федорыч, чаю!

Сию минуту, ваше высочество!

Утром пил чай со сливками и сдобными булками. Но на этот раз без всего: аппетита не было.

Бенкендооф доложил о Голицыие.

— С манифестом?

Так точно, ваше высочество.

Вошел Голицыи с Лопухиным и Сперанским. — Готов?

Готов, государь.

Голицын подал ему манифест, переписанный набело. Прощу садиться, господа, — сказал Николай и стал читать вслух.

- «Объявляем всем верным нашим подданным. В сокрушении сердца, смиряясь перед неисповедимыми судь-

бами Всевышнего...»

Не глядя на Сперанского, чувствовал на себе пристальный взгляд его. Всегда становилось ему неловко под

этим взглядом, слишком ясным и проницательным.

Считал Сперанского якобинцем отъявлениым. Недаром покойный император сослад его и едва не казиил как государственного изменника. «Пальца ему в рот не клади», -- думал о нем Николай, и, как бы ин был тот подобострастио-почтителен, все казалось ему, что он смеется над иим, как над маленьким мальчиком. Олиажлы кто-то пон ием иазвал Спераиского «великим философом»; Николай промодчал, только усмехнулся извительно. Философию иенавидел больше всего иса свете. А все-таки чуриствовал, 
что исльзя кричать на иего, как в манеже на своих офицеров покринявал: «Господа офицеры», займитесь службой, 
а ие философией. Я философов терпеть ие могу! Я всех 
философией в тахотку втоино!»

— «Коичниюю в Бозе почившего государя императора Александра Павловича, мобезнейшего брата нашего, продолжда читать, — мы лициалесь отда и государи, дваддать пять ат России и нам благотворившего, Когая известие о сем плачениом событии, в двадцать седьмой день иомбря месяца, до нас достигло, в самый первый час скорби и разданий, мы, укрепляясь духом для исполнения долга священиого и следуя дванижению сераца, прииеслы приску верности старейшему брату нашему, государю цесаревичу и веланкому киязо Константииу Павловичу, яко закониому, по праву первородства, иаследиику поестола Всероссийского.

Далее «объясиялось необъясиимое»: тайное завещание покойного императора, отречение Константина в пользу Николая, отречение Николая в пользу Константина все эти «домашине сделки», чигра законным наследием

престола как частною собственностью».

 «Мы видели отречение его высочества, при жизии государя императора учиненное и согласием его величества утвержденное: но не желали и не имели права сие отречение, в свое время всенародно не объявленное и в закон ие обращениюе, признавать навсегда невозвратным. Сим желали мы утвердить уважение наше к первому коренному отечественному закону о неколебимости в порядке наследия престола. И вследствие того, пребывая веримми присяге. иами даиной, мы настояли, чтобы и все государство последовало нашему поимеоу: и сие учинили мы не в поеоекание действительности води, изъявленной его высочеством, и еще менее в преслушание воли покойного государя императора. общего нашего отца и благодетеля, воли, для нас всегда священной, но дабы оградить коренной закон о порядке иаследия поестола от всякого поикосновения, дабы отклоиить самую тень сомиения в чистоте намерений наших...»

Невразумительно. О порядке наследия весьма невиятно и невразумительно, сказал Николай и почув-

ствовал, что на воре шапка горит.

Изменить прикажете, ваше величество?
 Легко сказать: изменить — надо знать как. А этого-то он и не знал.

— Нет, пусть уж так, — махиул рукой и надулся.

 «С сердцем, исполненным благоговения и покорности к иеисповедимым судьбам Промысла, нас ведущего, вступая на прародительский наш престол, повелеваем присягу в веоности полланства учинить нам и нашему наследнику. его императорскому высочеству великому киязю Алексаидру Николаевичу, любезиейшему сыну нашему; время вступления нашего на престол считать с девятналцатого иоября тысяча восемьсот двадцать пятого года. Наконец. мы призываем всех наших верных подданных соединить с нами теплые мольбы их ко Всевышиему, да инспошлет иам силы к поиесению бремени, святым Промыслом Его на нас возложенного...»

 Не «воздоженного», а «воздоженному». — попоавил Николай

Сперанский модча взяд карандаш. — Постойте, как же правильней?

Родительный падеж, ваше величество: «возложен-

иого» — «боемени возложенного». Ах. да, родительный... Ну, так и попоавлять иечего. — покрасиел Николай. Никогда не был тверд в русской

грамоте. И опять почудилось ему, что Сперанский смеется

иал иим, как иал маленьким мальчиком. - «Да укоепит благие намерения наши: жить единственио для любезного отечества, следовать поимеру оплакиваемого нами государя; да будет царствование наше токмо продолжением царствования его, и да исполнится все, чего для блага России желал тот, коего священияя память будет питать в нас и ревиость, и надежду стяжать благословение Божие и любовь народов наших».

Манифест ему иравился. Но он и виду не подал: дочи-

тав до коица, еще больше надулся.

Взял перо, чтобы подписать, и отложил: подумал, что иадо бы вспомиить о Боге в такую минуту. Закрыл глаза, перекрестился; ио, как всегда, пои мысли о Боге, оказалась только черная дыра, где «строго и жучковато»; сколько ни молись, ни зови, - никто из дыры не откликиется. Подписал, уже ии о чем не думая. Только споосил:

— Тониалцатое?

 Так точио, государь, — ответил Сперанский. «А завтра понедельник», — вспомнил Николай и помор-

щился. Подписал двенадцатым.

 Счастие имею поздравить ваше императорское величество с восшествием на поестол или, вериее, соществием.потянулся к иему Лопухии и поцеловал его в плечико. Почему соществием? — удивился Николай.

- А потому, что фамилия вашего императорского величества так высоко подиялась в общем миении публики. что члены оной как бы уже не восходят, а скорей, нисходят на престол,— осклабился Лопухин с любезностью, обнажая белые ровные зубы нскусствениой челюсти, и тленьем пахиуло изо рта его, как от покойника.

— Аигел-то, аигел иаш с небес взирает! — всхлипнул

Голицыи и тоже поцеловал Николая в плечико.

— Не с чем меня поздравлять, господа.— обо мие сожалеть должно,— проговорил Николай угріомо и вдруг с почти нескрываемым вызовом обернулся к Сперанскому, который сидел молча, потупившись.— Ну, а вы, Михайло Михайлыч, что скажете?

 — «Да будет царствование наше токмо продолжением царствования его», никогда я себе этих слов не прощу, ваше величество, — поднял на него Сперанский медленные глаза свои.

— Это не вашн слова, а мон. И чем они плохн?

Не того ждет Россия от вашего величества.

— А чего же? — Нового Петра.

Лесть была грубая и тоикая вместе. «Il у a beaucoup de praporchique en lui et un peu de Pierre le Grand» — сказал однажды Сперанский о великом князе Николае Павловиче и мог бы то же сказать об императоре.

Вдруг наклоннася, поймал руку его, хотел поцеловать; но тот поспешно отдернул ее, обнял его н поцеловал в лы-

снну.
— Ну, полно, ваше превосходительство, льстить нзволите,— усмехнулся недоверчиво, а сердце все-таки сладко дрогиуло: «второй Петр» был его мечтою давнею.

Помолчал и прибавил:

— Я никогда не думал вступать на престол. Мемя воситывьям как будущего бритадного. Но надеовсь быть достойным своего звания; надеось также, что как я исполнил, свой долт, так и все оный предось мною выполнят. Когда же приобрету необходимые сведения, то поставалю каждого на свое место. Философия не мое дело. Пусть господа философы как себе хотят, а для меня — жить звачит служить; и если бы все служили как следует, то всюду был бы порадок и спокойствие. Вот, господа, все мое философия!

Взглянул на Сперанского. Тот молчал, зажмурнв гла-

 — А за сим, — продолжал Николай, возвышая голос, ие допускаю и мысли, чтобы во всем, касающемся дел вверенной мие Богом империи, кто-либо из подданиых осмедился уклониться от указанного миюю пути.

<sup>1</sup> В нем много от прапорщика и мало от Петра Великого (франц.).

Говорна коротко, отрывнето, как будто с кем-то спорна или на кого-то сердился; входна во вкус — покрикивал, как молодой петушок, который хорохорится, но еще ие умеет кончать как следует.

— Й если я буду хоть на одни час императором,

то покажу, что был того достоии,— коичил и встал.

— Госудаоственный Совет, ваше сиятельство.— обоа-

тился к Лопухину.— извольте собрать сегодня к восьми часам вечера для объявления манифеста и учинения присяти. И прошу вас, тоспода, чтоб инкто не знал... Сегодня прошу, а завтра буду приказывать,— опять ие удержался, ко

Лопухин, Голицыи н Сперанский вышли из комиаты. В одну дверь вышли, а в другую вошел Бенкендорф. Белный остажбекий двоовник булуший великий сышны

Бедный остаейский дворянии, будущий великий сыщик, шеф жандармов, вичальник III Отледеления, генерал-адъютант Александр Христофоровнч Бенкендорф, имел наружиостъ приятную, даже благородную, только лице състапомятос,— видно было, селовек пожил; улыбка исподвижно-мобезная, взор обманчиво-добрый, как у людей равиодушно-ужоличных. Не тэуп, не зол, но рассеям и легок на все, «Скользите, смертиме,— не напирайте. Glissez, mortels, парриуег раз»,— товавривал.

Когда он вошел, в лице Николая сразу, без всякого выражение заменилось другим — угромоиздутос — умилению-чувствительным. Вообще, выражения лица его менялись митювению, внезапию до стравности, как будто симивались и надевались маски. «Иножество

масок, но нет лица», — сказал о ием кто-то.

Схватна Бенкендорфа обеими руками за руки и уставился в лицо его молча.

Подписать изволили, ваше величество?

— Подписа. — тяжело вздохиул Николай и подиял глаза к небу. — Я дол свой исполнил: подшантел должно быть мию доволен. Все будет в порядке коичено, или я жив ие останусь. Воля Божья и приговор братиний надомною совершаются. Я, может быть, иду из гибель, но исльяя иначе. Жертвую собою для брата; счастлив, если, как подавливый, неполию воло его. Но что будет с Россией?.

оддаиный, неполию волю его. Но что будет с Россией?... Долго еще говорил. Привычку к болтовие слезливой

получил тоже в наследство от матери.

Бенкендорф ждал с терпеливою скукою, когда ои коичит.

— Ну что, как в городе? — проговорил Николай уже другим, деловым голосом, утирая платком сухне глаза и опять так же мгиовенно, как давеча, одиа маска упала, другая наделась. — Все тихо, ваше величество. Но, может быть, тишина перед бурей.

— А все-таки бурн ждешь?

 Жду, государь. Число недовольных слишком велико. Революция в умах уже существует.

 — А с Ростовцевым-то, кажется, я вчерась оплошал, вдруг вспомнил Николай. — Так и не узнал имен. Никогда себе не прощу. Узнать бы нмена да арестовать...

 Ни-нн, ваше величество, никаких арестов! А то вся шайка разбежится. Да н первый день царствовання омра-

чать не следует.
— А если начнут действовать?

 — А если начнут деиствовать?
 — Пусть, тогда и аресты никого не уднвят. Потихоньку, полегоньку, с осторожностью. Ожесточать людей не надо. Ненавистников у вас н без того довольно.

Зато друг один! — воскликнул Николай и крепко

пожал ему руку.

Подошел к столу, отпер ящик и вынул пакет с надписью: «О самонужнейшем. Его Императорскому Величеству в собственные руки». Это был привезенный накануне Фредериксом из Таганрога донос генерала Дибича.

На, прочтн. Тут еще целый заговор.

— Во второй армии? Тайное Общество подполковника Пестеля? — спросил Бенкендорф, не раскрывая пакета. — А ты уже знаешь? — удивился, почти испугался

Николай: «Вот он какой! На аршин под землей видит!» — Знаю, ваше величество. Еще в двадцать первом полу имел суастве представрить о сем донесении покойному

государю императору.
— Ну, и что ж?

— Изволнли оставнть без внимания. Четыре года поолежала записка в столе.

Хорошенькое наследство оставил нам покойник,—

усмехнулся Николай элобно.

 Никому о сем деле говорить не изволнли, ваше величество? — посмотрел на него Бенкендорф проницательно.

 Никому,— солгал Николай: стыдно было понзнатьстранции и тут «сглупнл» — сообщил о доносе Милорадовичу.

— Ну, слава Богу. Главное, чтоб не узнал Милорадович, — как будто угадал Бенкендорф мысль Николая. — Я тогда же осмелился доложить его величеству, что дела сего недьзя поручать Милорадовичу.

— Почему <del>?</del>

Потому что он сам окружен элодеями.

Мілорадовча Н И он с ними / — побледнел Нінколай.
 С німін ли, нет ли, а только он, может быть, хуже всех заговоріднков. Страшно подумать, ваше величество, судьба отечества в руках этого паяца бездушного! Я о ием такое слашала, намедин, что ушам не поверил.

— Что же?

- Увольте, государь. Повторять гнусно.
  Нет. говори.
- Когда явалдать седьмого ноября, по открытин завещании покойного государя императора, Михорадович с несьмажной дерасстью воспротивных яступаенно на престоя вашего величества, кто-то ему говорит: Вы, говорит, очень смело действуете, граф». А он: «Когда, говорит, шестъресят утакжно быть смело действуете, граф». А он: «Когда, можно быть смельмі» засмеялся и похлопал себя по кармане, можно быть смельмі» засмеялся и похлопал себя по кармане.

— Мерзавец! — прошептал Николай, еще больше бледиея.

— А давеча мие самому говорит, — продолжал Бенкендорф, — «Сомиеваюсь, говорит, в успехе присити. Гвардия не любит его», то есть вашего императорского величества. «О каком. говорю, успехе вы говорите? И при чем тут гвардия? Какой голос опа может инетъ?» — «Совершению, говорит, справедляю: им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую изиточу

Мерзавец! — опять прошептал Николай.

 «Воля, говорит, покойного государя, изустно произиесенная, была бы священна для гвардин; ио объявление, по смерти его, духовного завещания непременно будет сочтено подлогом».

 Подлогом? — вздрогнул Николай, и лицо его вспыхиуло, как от пощечины. — Что ж это, что ж это значит?

Самозванец я, что ли?

 Граф Милорадовнч, ваше величество, доложна Адлерберг, тихонько приотворяя дверь и просовывая голову.

«Не принимать!» — хотел было крикнуть Николай, но не успел: дверь открылась настежь и молодцеватой поход-кой, позвякнвая шпорами, вошел петербургский военный генерал-губериатор, граф Милорадович.

Выходя на комнаты, Бенкендорф столкнулся с ним в дверях и, низко поклонившись, уступил ему дорогу

с особениой любезностью.

Сподвижник Суворова, герой Двенадцатого года, Милорадович, несмотря на шестой десяток, все еще сохранил осанку бравую, тот вид победительный, с каким, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами, раскурнвал трубку н поправлял складки на своем плаще амарантовом 1. «Рыцаоем Баяолом»<sup>2</sup> называли его один, а доугие— «хвастунншкой, фанфаронишкой». У него были крашеные водосы, большой коючковатый нос, пухлые губы и мас-

ляные глазки старого дамского угодинка.

Взглянув на Милорадовича, Николай вдруг вспомина конец своего сна о конвом зубе: когда, убегая от Ламсдорфа - Константина, бросился он к старой няне, англичанке мисс Лайон.— все-таки не так больно высечет. то оказалось, что няня уже не няня, а Милооалович с большушею розгою, которой он и высек бедного Никса пребольно — еще больнее, чем Ламсдорф — Константин.

Милопалович вошел, поклонился, хотел что-то сказать. но взглянул на Николая и онемел — такая лютая ненависть была в исконвленном липе его и глазах свеокающих. Но это промелькичло, как молиня, маска переменилась: глаза потухан, и лицо сделалось недвижным, точно каменным; один только мускул в щеке дрожал непрерывною доожью.

— А я давно вас поджидаю, ваше снятельство. Поощу

садиться. -- сказал он спокойно и вежливо.

Перемена была так внезапна, что Милорадович подумал. не померешилось ли ему то, доугое лицо, иска-

— Ну что, как дела? Арестовали кого-нибудь? — споосна Николай.

- Никак нет, ваше высочество. Из лиц, понменованных в донесении генерала Дибича, никого нет в городе, все в отпуску. А насчет подполковника Пестеля поиказ об аресте послан.

— Ну. а здесь, в Петеобуоге, спокойно?

 Спокойно, Порядок примерный по всем частям. Можно сказать, такого порядка никогда еще не бывало. Я почти уверен, что сообщников подобного злодеяния здесь вовсе нет.

— Почти уверены?

 Мнение мое известно вашему высочеству: для совеошенной уверенности надлежало бы государю цесаревнуу поспешить приездом в Петербург, прочесть духовную покойного государя в общем собрании Сената и, провозгласив ваше высочество государем императором, тут же первому приступить к присяге.

- Ну, а если этого не будет, тогда что? В успехе

<sup>1</sup> Малиновом (франц. amarante).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Байярд, Пьер дю Террайль (1476—1524) — выдающийся французский военачальник, прозванный «Рыцарем без страха и упрека».

присяги сомневаетесь? Гвардия не любит меня? И хотя им не следует иметь голоса, но это обратилось у них уже в привычку, вторую натуру? Так что ли? — посмотрел на него Николай пристально, и мускул в щеке задрожал силывее.

«Должно быть, подлец Бенкендорф донес»,— подумал Милорадович, но не опустил глаз — начал вдруг сердиться.

— Извините, ваше высочество...

— Не высочество, а величество, — перебил Николай

грозно. — Манифест уже подписан.

— Счастъе имею поздоавить, ваше величество, поклонился Милорадович. Но я все-таки должен испонить свой долг. Я инкогда не утанвал правды от вашего высочества... вашего величества, и теперь не утаю: да, нелегко заставить присягнуть посредством манифеста, изданного от того лица, которое желает воссесть на престол...

 Ага, договорились! Подлогом сочтут манифест, а меня самозванцем? Так что ли? — усмехиулся Николай,

и опять что-то сверкнуло в лице его, как молния.

Не понимаю, ваше величество...

— Не понимаете, граф? Собственных слов не понимаете?

— Не знаю, какой подлец передал слова мои в столь извращенном виде. И окога вашему высочеству слушать допосчиков,— побледнел Милорадович, и в старом «квастунишке», «фанфаронишке» вдруг промелькиул старый солдат, сподвижник Суворова. Он глядел прямо в глаза Николаю с тем видом победительным, с которым, бывало, в огне сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем плаще амаранговом.

Николай молча встал, подошел к столу, отпер ящик, тот самый, из которого давеча вынул донос Дибича, достал бумагу — это было письмо-донос Ростовцева — и вериулся

к Милорадовичу.

 Известно ли вашему сиятельству, что и здесь, в Петербурге, существует заговор?

— Какой заговор? Никакого заговора нет и быть не может. — пожал плечами Милорадович.

ожет,— пожал плечами Милорадович. — А это что? — сунул ему письмо Николай и, указы-

вая на подчеркнутые строки, прочел:

— «Против вас должно танться возмущение. Оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России».

Милорадович взял письмо, перевернул, взглянул на подпись и отдал, не читая.

— Подпоручик Ростовцев. Знаю. Собрания «Полярной Звезды» у Рылеева...

Об этих собраннях доносна ему тайная полиция. «Все вэдор! Оставьте этих мальчишек в покое читать друг другу свон дрянные стишонки»,— отмахивался он с беспеч-

И теперь отмахнулся:

— Все вздор! Мальчншки, писачки, альманашники...

Как вы, сударь, смеете! — закричал Николай и вскочила в бешенстве; все тело его, длинное, тонкое, гибкое, разогнулось, как согнутый нвовый прут. — Ничего вы не знаете! Ни за чем не смотрите! Вы мне за это головой ответите!

Милорадович тоже встал, весь трясясь от злобы; но,

сдержав себя, проговорна с достониством:

— Если я не имел счастья заслужить доверенность вашего высочества, извольте повелеть сдать должность...

— Моматъв

— Молчать!

Позвольте узнать, ваше высочество...
 Молчать!

Несмотря на бешенство, Николай все сознавал и, если бы хотел, мог овладеть собою, но не хотел: точно отненный напиток, разлился по жилам восторг бешенства, и он предавался ему с упоением.

— Boh! Boh! — кончал, сжимая кулаки, топая

ногами и наступая на Милорадовича.

«Бросится сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный»,— подумал тот с отвращением и начал пятиться к двери: как большой добрый пес, весь ощетинившись, с глухим рачанием, пятится перед маленьким злам насекомым — пауком или сороконожком.

Допятившись до двери, быстро повернулся и хотел выбежать из комнаты. Но опять, как давеча, столкиулся в явелях с Бенкендоофом. Разминульсь уже без всякой

любезности.

Бенкендорф подбежал к Николаю и обиял его, делая вид, что поддерживает.

— Мерзавец! Мерзавец! Что он со мною делает! И он, н брат Константин, н все, все!..— упал к нему на грудь Николай. всхлипывая.

— Courage, sire, courage! 1 — повторял Бенкендорф.—

Бог не оставит вас...

— Да, Бог... и, тот, кого всю жизнь оплажнаеть будем, ангел наш на небеси,— поднял Николай глаза.— Я ни дышу, ни действую, пусть же он мне предводительствует! Да будет воля Болья, я на сег готов. Уврем вместе, кой друг! Если мне суждено погибиуть, то у меня шпата

Мужайтесь, ваше величество, мужайтесь! (франц.)

с темляком — вывеска благородного человека. Я умру с нею в руках и предстану на суд Божий с чистою совестью. Завтра, четырнадцатого, я — или государь, или мертв!

#### ГЛАВА ПЯТАЯ

13 декабря, утром, Голицын с Оболенским поехали к Рылееву.

к Рымееву.
Подъезжая к дому Российско-Американской Компании,
у Синего моста, на Мойке, Голицыи узнал еще издали

окив в инжием этаже, с чутунной выпуклой решеткой. Знакомый казамом Опильма отпер им дверь и пропустил их без доклада, как, должно быть, пропускал всех. В последние дни у Рамсева с угра до почи толивлысь гости, приходили и уходили, уже без всякой осторожности. Тут было сборою место, как бы главный штаб заговоршиков.

В маленькой столовой все по-прежнему и по-иному: быск кисейные занавески на окнах потемиел от твля не копоти; бальзамины и бархатцы в горшках позасохля; половички повытерлись; невощеный пол потускиел; канареечная клека опустела, лампадки перед образами потухли. Дверь в гостиную и спальню, где ютилась в тесноте жена Рылеева с дочкою, была закрыта наглуко. Как будто от всего отлетело то веселенькое, невинное, именинное и новобрачию, что было здесь некогда.

Хозянна не было в комнате. Незнакомые Голицыну военные и штатские, сидя за столом у самовара, вели бе-

седу вполголоса.

Дома Рылеев? — спросна Оболенский, здороваясь.
 У себя в кабинете. Кажется, спит. Да инчего, вой-

дите. Велел разбудить, когда приедете.

Оболенский постучался в дверь. Никто не ответил. Он отворил и вошел вместе с Голицыным в узенькую комнатку, где трудно было повернуться между большим кожаным диваном, письменным столом, кинжным шкапом с сваленными пачками «Полярной Звезды», альманаха, издаваемого Александром Бестужевым и Рылсевым. Окпа выходили на задини двор с грязно-желтой стеной соседнего дома.

Было жарко натоплено. Пакло лекарствами. На ночном столике у дивана стояло множество склянок с рецептами.

На диване спал Рылеев в старом халате, с шерстяным вязаным платком на шее, с лицом неподыткным, как у мертвого. Похудел, осунулся так, что Голицын едва узнал его. Простудился, когда две ночи ходил по улицам, бунтуя солдат; заболел жабою; поправлялся, но все еще был нездоров.

Голицын остановился у двери. Оболенский подощел к дивану. Половина скоипнула. Спишни откома глаза и уставнася на вошелших мутным взооом, неузнающим, невидящим.

— Что это? Что это? — тихо всконкнул, понподнялся н обенми руками, судорожно, как будто задыхаясь, начал сомвать с шеи платок. Но от неловких движений узел

затягивался

 Погоди, дай развяжу, — наклоннася к нему Оболенский, распутал узел и сиял платок.

 Разбудили мы тебя, напугали, Рылеюшка бедиенький. -- сказал, поисев на диван и гладя его оукой по голове с тихою ласкою. — Дуоной сон поисинася? Да, опять эта гадость. Который раз уж снится!

— Ла что такое?

— Не знаю, не помню... Что ж вы стоите. Годицын? Садитесь... Кажется, все насчет этой самой веревки...

— Какой веревки?

Рылеев инчего не ответил, только улыбался странной улыбкой: в ней был остаток боеда. И Оболенский тоже замодчал, вспомнил, как во воемя жабы ставили Рыдееву мушку на шею и, делая перевязку, нечаянно залели за рану; Рылеев вскрикнул от боли, а Николай Бестужев оассмеялся: «Как тебе не стылно кончать от таких пустяков! Забыл, к чему шею готовишь?»

 — А у тебя опять лихорадка. Вон голова горячая. Не надо было сегодня выходить, - сказал Оболенский.

положив ему руку на лоб.

— Не сегодня — так завтра. Ведь уж завтра-то выйду наверное, — опять улыбнулся Рылеев той же странной, сонной улыбкой.

— Á завтра что?

 Э. чеот! О пустяках говорим, а главного-то вы н не знаете, - начал он уже другим голосом; только теперь пооснулся, как следует, — Окончательный курьер на Варшавы приехал с отречением Константина. Завтра в семь часов утоа собирается Сенат, и в войсках будет присяга Николаю Павловичу.

Со дня на день ждали этой вести, а все-таки весть была неожиданной. Поняли: завтра восстание. Замол-

чали, задумались,

Будем ди готовы? — сказал, наконец. Оболенский.

Рылеев пожал плечами.

— Да. глупый вопрос! Никогда не будем готовы. Ну, что ж, завтра так завтра. С Богом! - решил Оболенский н, опять помодчав, понбавил: - А что ж делать с Ростовцевым?

Ростовцев, хотя и не члеи Тайного Общества, но приятель миогих членов, кое-что знал о делах заговоршиков. Свое свидание с великим киязем Николаем Павловичем он изложил в рукописи под заглавием «Прекрасиейший день моей жизии», которую отдал накануне Оболенскому и Рылееву, сказав: «Делайте со миою, что хотите, — я ие мог поступить иначе».

Мое миение ты знаешь, — ответил Рылеев.

— Знаю. Но ведь убить подлеца, значит на себя доиести. И стоит ли очки марать?

Стоит, — произнес Рылеев тихо. — А вы, Голицыи,

что скажете?

 Скажу, что Ростовцев ставит свечку Богу и дьяволу. Николаю открывает заговор, а перед нами умывает руки. Но ведь в этом признании он мог открыть и утанть все, что угодио.

— Итак, вы думаете, что мы уже заявлены? — спро-

сил Рылеев.

Непременио, и будем взяты, если не сейчас, так

после присяги, — ответил Голицыи. — Что же делать?

 Никому не говорить о доносе и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Уж если погибать, так пусть, по крайней мере, знают, за что мы погибли!

— А ты, Оболенский, как думаешь? — опять спросил

Ну, конечно, так же.

Рыдеев одной рукой взял руку Голицына, другой —

Оболенского

 Спасибо, друзья: Я знал, что вы это скажете. Итак. с Богом! Мы начнем. И пусть инчего сами не сделаем, зато иаучим других. Пусть погибнем — и самая гибель иаша пробудит чувства усиувших сынов отечества!

Говорил, как всегда, книжно, непросто; но просты были глаза, на исхудалом лице огромные, темные и ясные, горевшие таким огием, что становилось жутко: просто было лицо, на котором выражалось прежде слов все, что он чувствовал: «Так выступают изваяния на прозрачных стенках алебастровой вазы, когда внутри зажжен огонь»,вспомиились Голицыиу слова Мура о Байроне.

Вспомиились также стихи Рылеева: Известно мне: погибель ждет

Того, кто первый восстает На утеснителей нарола: Судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была Без жертв искуплена свобода? — Да, наконец-то мы можем сказать: завтра начием, продолжал Рылеев.— Как я ждал этой минуты, как радовался! И вот, наступила минута. Отчего же нет радости? Отчего душа моя поискообия даже до смерти?

Облокотился на колени, положил голову на руки и ссутулился, сгорбился, как будто весь поник под навалившейся тяжестью. Слезы задрожали в голосе.

Простите, друзья! Не надо об этом...

— Нет, надо, Рылеев, Говори все, легче будет,— ска-

зал Оболенский.

— «Планщиком» назвал меня Пушкии. «Не поэт, а планщик». Да, планщик и есть,— усмехиулся Рылеев.— Умозритель свободы, а не делатель. Планы черчу, а не строю.

— Не вы одни, Рылеев, мы все такие же, — возразил

Голицын.

 Да. все. Намедни, иочью, когда ходил по удицам. где-то в глухом переулочке, между казармами, собралась кучка солдат, слушают; о новой присяге все понимают; «Гоудью, говооят, встанем за царя Константина, не выдадим!» Ну, я и разошелся, заговорил о конституции, о вольности, о правах человечества. А за спиной, слышу, смеется солдатик пьяненький да ласково так, будто жалеючи: «Эх, барин, барин, хороший барин, да бестолковый! Кажись, и по-русски говорит, а инчего не поймещь!» Только всего и сказал, а я вдруг поняд. Да, в России — нерусские, своим - чужие, безродные, бездомные, пришельцы, скитальцы, изгнанники вечные. Даже не смеем сказать, что восстаем за вольность, -- говорим: за царя Константина. Ажем. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет, предаст палачам на распятие. Верьте, друзья, я инкогда не надеялся, что дело наше может состояться иначе, как нашею собственною гибелью. Но все-таки думал, что увидим страну обетованную, хоть издали. Нет, не увидим. Не увидят свободной России наши глаза, ни глаза наших внуков и правнуков! Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно. Разобъем голову об стену, а из темницы не выовемся. Кости наши сгииют, а надежды наши не сбудутся... О, тяжко, братья, тяжко, сверх сил!

Не кончил и закрыл лицо руками.

Оболенский опять подсел к нему и начал гладить его полове с тихою ласкою. Как всегда в минуты нежности, называл его «Коньком» — от «Коня», Кондратий.

— Устал ты, измучился, Конек мой бедненький!
— Устал, Оболенский, ох, как устал Вот, говорят, 
другая жизнь. А с меня и этой довольно. Так устал, 
что, кажется, мало смерти, мало вечности, чтобы отдохнуть...

41

- А знаете, о чем я все думаю? прододжал, помолчав.— Что это значит: да идет чаша сия мимо Меня. Как мог Он это сказать? Для того и пришел, чтобы чашу испить, - и вот не захотел, ослабел, ужаснулся. Это Он-то, Oн - Бог! Совсем как человек... А что, Голицын, есть Бог? Только просто скажите — есть?
- Есть, Рылеев, ответил Голицыи и улыбнулся. Да, вот как просто сказали, улыбнулся и Рыде-ев. Ну, не знаю, может, и есть. А только вам-то на что? Вель вы своболы хотите?

— А разве нет свободы с Богом?

Нет. С Богом — рабство.

Было рабство, а будет свобода,

 Будет ли? И когда еще будет? А сейчас... Нет. холодно, Голицын, холодно! — Что холодно, Рыдеев?

— Да вот ваш Бог, ваше небо. Кто любит небо, не

любит земли. — А разве нельзя вместе?

— Научите как?

 Он уже научил: да булет воля Твоя на земле, как на небе. Тут уже вместе.

— Планшик!

- Ну. что ж, пусть. За этот «план» умереть стоит! Рыдеев ничего не ответил, закрыл глаза, опустил голову, и слезы потекли по лицу его, такие тихие, что он сам их ие чувствовал.

Оболенский наклонился к нему и обнимал, пеловал, как больного ребенка, с тихою ласкою:

 Ничего, ничего, Конек! Небось, все будет дадно. Христос с тобой!

### ГЛАВА ШЕСТАЯ

Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик лейбгвардии Финляндского полка, старший адъютант командующего гвардейской пехотой, генерал-адъютанта Бистрома. был одним из главных учредителей Северного Тайного

Общества.

В Москве, под Новинским, в приходе Покрова, в стаонином, как бы деревенском, помещичьем доме, с флигелями и службами, среди густого, дремучего сада, жила семья Оболенских, без вельможных затей, просто и весело. Старый князь Петр Николаевич, рано овдовев, вел в миру иноческую жизнь, в посте и модитве. По наружности казался печальным и суровым. Но недаром маленькие виучки любили его без памяти и за легкие, как пух, седые волосы прозвали «Одуванчиком»: таким он и был весь легкий, светлый и нежный — с детьми сам как дитя.

Киязь Евгений был первенец от второго брака киязя Петра Николаевича Оболенского на Ание Евгеньевие Кашкиной, дочери генерал-аншефа, Тульского изместника при императрице Екатерине II. После смерти киягиии Аниы родиая сестра ее Александра Евгеньевна, фрейдина императрицы Марии Федоровны, заменила детям покойную

Когда молодой Оболенский поступил в гвардейский Павловский полк и переехал на житье в Петербург, тетка его, Аниа Гавриловиа Кашкина, поручила ему, как старшему, надзор за своим единственным сыном Сережею, совсем еще молоденьким мальчиком, шалуном и повесою, служившим в том же полку. Язычок у Сережи был острый, как бритва. Однажды пошутил он над полковым товарищем, поручиком Свиньиным, и тот вызвал его на дуэль. Оболенский, узнав об этом, поехал к обижениому и объявил, что дуэли не бывать, Сергей - мальчишка, на которого сердиться не стоит, а уж если Свиньии хочет иепременио драться, то пусть дерется с иим, с Оболеиским. Свиньии пониял вызов, доался и был убит.

Человек добрый, неспособный мухи обидеть — правом весь в отца, в Одуванчика. — киязь Евгений был так потоясен этим убийством, что заболел: но виноватым себя не считал и никаких угрызений совести не чувствовал: думал, что убийство на дуэли - не преступление, а несчастие; к тому же, доался не за себя, а за боата, единственного сына матери, почти ребенка, которого нельзя было спасти иначе. Мысли эти так успокоили его, что, когда он выздоровел и вернулся к прежией рассеянной жизии, то забыл обо всем. Но вспомиил. Опять забыл, опять вспомиил -и так миого раз, пока, наконец, не почувствовал, что иикогда не забудет, и чем дальше, тем воспоминание живее, острее, иевыносимее. И хуже всего было то, что ои сам не понимал, что с инм; продолжал считать себя невиновиым, а между тем мучился так, что бывали минуты, когда ему казалось, что он сойдет с ума или иаложит на себя руки.

В одиу из таких минут начал молиться, почти бессознательно, повторяя слова детских молитв - «Отче наш», «Богородицу» — и стало легче. С тех пор часто молился и мало-помалу оживал, как человек полузадохшийся, кото-

оый иачинает дышать.

Наконец, поиял, что ему становится легче только тогда, когда он перестает себя извинять, принимает всю тяжесть вины и считает себя самым обыкновенным убийцею, инсколько ие дучше, а, может быть, хуже тех, что режут людей на больших дорогоях; поивл, что иельяя оправдать, а можно только искупить вниу. Но еще ие знал как. Думал бросить все и уйти в монастырь, но чувствовал, что этого мало: легче уйти, чем остаться в миру. Надо было деваться к уда-нибудь, но и поступил сначала в ложу Каменщиков ", а оттуда — в Северное Тайное Общество, И скоро почувствовал, что здесь найдет то, чего искал, — свой искупительный подвиг.

Виутрение наменился до неузнаваемости, а наружно оставался тем же блестящим гвардейским поручиком с довольно приятным, ио обыкновениым лицом, здоровым, гладким, белым и румяным, круглым, безусым и безбородым; моложе своих лет — ему было дваднать деятъ.

По приезде Голицына из Василькова Оболенский часто видался с ним и с жадиостью слушал рассказы его о Южним Обществе, о Славянах, о Сергее Муравьеве и его «Катехизисе», Главиую мысль Муравьева о свободе с Богом он сразу поиял.

Утром 13 декабря от Рылеева Оболенский с Голицы-

иым пошли к Трубецкому.

На Английскую набережную, где жил Трубецкой, можио было пройги от Синего моста прямо по Вознесенскому. Но после душной рылеевской комнаты им захотелось подышать свежим воздухом, и, решия сделать крюм, пошли по набережной Мойки, к Поцелуеву мосту, чтобы, заверири направо за утол Морских казарм, выйти на Галемую.

В середние города было еще мало снега, ио здесь—
на пустыниой Мойке— все уже бело, тихо, сонно и мигко.
Между бельы пуховиком земли и серым пологом неба
желенькие инзенькие домики спали непробудины сиом.
И в этой уногной, как будто деревиской, тихости, серости,
соиности казался невозможным завтрашиий буит, как в
зимием небе— молиня.

Прохожих ии души: можио было говорить, как у себя в комиате.

Трубецкой зиает, что завтра? — спросил Голицын.
 Нет. Мы ему скажем.

— А правда, говорят, будто он охладел к Обществу?

Может быть, и правда.
 Трусит, что ли?

 Не думаю. На Шевардииском редуте, под ядрами, нгрыа ддать часов простоял так спокойно, как будто нграл в шахматы. Но храбрость солдата — не храбрость заговорщика. Под Лющеном, когда французы из сорока

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> То есть в масонскую ложу (франц. тасоп — каменщик).

орудий громили нашу гвардию. Трубецкой вадумал пошутить над поручиком фоо Боком; подошел к нему свади и бросил ком земли, а тот свалился без чувсть. Так и сам он, может быть, аввтра свалится. Для такого дела, как иаше, нет человека менее пригодного. Нерешителем и вежлив мене вежлив до сумасшествия. Себя и других готов погубить, только бы ие сделать какого невежсетва. И революции кочет вежливы до — революции и в розвой воде. Это одно; а другое — слишком благополучен: молод, богат, знатен, женат на предестной женщими. Евангельский воноша, который отощел с печалью от Господа, потому что у иего было большое вмение.

В такую минуту отойти — подлость! — воскликиул

Голицыи.

Оболенский посмотрел на него немного исподлобья, пристальным взором умных и добрых глаз, слегка прищуренных, как будто улыбающихся, а на самом деле, без всякой улыбки, серьезных, даже печальных.

Нет, тут не подлость.

— А что же?

— Да вот, помалуй, то самое, о чем говорил давеча рылеев: не делатели, а умоэрители. «Планщики», теорики, лунатики. Ходим по крыше, по самому краю, а назови любого по имени, — упадет и разобъется оземь. Все наше восстание — Мария без Марфы , душа без тела. И ие мы одии, — все русские люди такие же: чудскиме люди в мыслях, а в деле — квашини, размазвин, точно без костей мягине. Должио быть, от рабства. Слишком долго были рабами.

— Послушайте, Оболенский, а ведь дело плохо. Завтра восстание, а диктатор наш думает, как бы изменить повежливей. И зачем такого выбрали? Чего смотрел Рыдеев?

 Ну, где же Рылееву? Ведь он совсем людей не знает. И себя-то самого не знает. Видели, как мучается, а отчего — не знает.

— А вы знаете?
— Кажется, знаю.

— Кажется, зна
 — Отчего же?

От крови, — произнес Оболенский тихо, слегка изменившимся голосом.

— От какой крови?

 Кровь иадо пролить, убить, продолжал ои еще тише.
 Все обдумал, решил, расчел, как по пальцам. Пом-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Речь идет о сестрах Марин и Марфе, которых посетил Христос. Марфа заботилась об угощении, а Мария слушала Христа (Евангелие от Луки, X, 38—42).

инте Пестелев счет, сколько будет жертв? Тогда Рыдеев ие захотел, ужаснулся, а теперь сам считает: одного государя убить мало, - надо всех членов царской фамилии. Убийство одного не только не будет полезно, но, напротив, пагубно для цели Общества: разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев царского дома и породит войну междоусобную. С истреблением же всех — все поневоле поимиоятся, и новое поавление установится. Да. обдумал, решил, расчел, как по пальшам, а что-то мешает. И сам не знает что, оттого и мучается.

— А вы и это зиаете?

 Знаю, — ответил Оболенский и замодчал. Годицын — тоже, и обоим стало вдоуг исловко, как будто стыдно смотреть друг другу в глаза. Какая-то тяжесть иавалилась на них, и чем дольше молчание, тем больше тяжесть.

Завернули с Мойки на Крюков канал. Здесь было еще пустыннее, глуше, -- только снег хрустел под иогами. Видели, что никого нет, но казалось, что кто-то за ними илет

и подслушивает.

 Я знаю, что нельзя убить,— проговорил, наконец, Оболенский так странно-виезапно, что Голицыи посмотрел иа иего с удивлением.

— Почему нельзя? Гоех?

Не грех, а просто нельзя, невозможно,

 Как невозможно? Убивают же люди друг друга. Убивают в безумии, в беспамятстве, нечаянно, а нарочно, в полном рассудке, нельзя. Решить: убью и убить. -- этого человек не может.

— Ну, нет, может. Скажите пример.

Да вот хоть война или смеотная казиь.

- Это совсем другое. Казнит закон, а закон слеп, лица человека не видит — один закон для всех. И на войне тоже все убивают всех, а кто кого - неизвестно, лица не видно. А тут лицо, лицо — главное. Увидеть человека в лицо и убить — вот что невозможно. Не пони-

- маете? Не понимаю, — вдруг почему-то рассердился Голицын. Вспомнил свое согласие с Пестелем — «всех до кооня нстребить», - и оно показалось ему легким по сравнению с этою тяжестью, которая теперь навадилась на них.-Вы как-то странно говорите, Оболенский, как будто что-то знаете, — заглянул ему прямо в лицо и увидел, что он покраснел густо-густо, до ушей, до корня волос: так краснеют маленькие дети, когда готовы расплакаться.
  - Да, знаю, проговорил Оболенский с усилием и

вдруг начал бледнеть, бледнеть и побледжел, побелел как полотио.— А вы, может быть, не знаете, Голицыи, что я человека убил,— прошептал почти безавучным шепотом, и побелевшие губы улыбнулись так, что у Голицына сердце упало.

— Простите, Евгений Петрович, ради Бога! Вы меня не так поияли... Ну, какое же это убийство — на дуэли?

— Все равио, какое. Убил — и зиаю.

иосимее

— А у меня Трубецкой все на головы не выходит. Ведь этот, пожадуй, хуже Ростопцева,— хотас волло Голицын переменить разговор, сбросить тяжесть, но вышло, инестественно, и он сам это почувствовал. Опять рассердился. Жалел Оболенского, но чем сильнее жалел, тем больше сеодаллся.

— А знаете что, Оболеиский,— заговорил сухо, почти гоубо.— водков бояться, в дес не ходить: если недьзя

убивать, так и бунтовать не надо.

— Нет, надо. — возразил Оболенский опять так же тихо, как давеча; по мере того, как один горячился, другой

Какой же бунт без крови? На розовой воде, по

Трубецкому, что ли?

— Не бойтесь, Голицыи, будет кровь. Нельзя убить нарочно, а ненарочных убийств всегда было сколько угодно, и у нас будут.

— А, вот что! Ну, кажется, я, иаконец, начинаю понимать. Дураки убивать будут, а умные станут в сторонке,

чтоб не запачкаться?

— Зачем вы так говорите? — взглянул на него Оболенский с укором. — Вы же знаете, что мы идем на муку крестную — вместе, все вместе. Больше этой муки нет на земле.

— Какая мука? Какая мука? Говорите прямо, надо убивать или не надо?

бивать или не надо — Нало.

— И можно?

— Нет, нельзя.

— Нельзя и надо вместе?

Да, вместе.

— Да ведь вто значит рассудка лишиться? — остановился Голицын и зачопал ногами в бешенстве. "Черт бы нас всех побрал! Что мы делаем! Что мы делаем! Рылеев мучается, Трубецкой изменяет, Ростовцев допосит, а мы с вами рассудка лишаемся. Квашин, размазии, точно без костей мягкие, русские люди, подлые, подлые! Святое дело в подлых руках!

 Ну, что ж, Голицын, какие есть, — улыбичлся Оболенский, и от этой улыбки лицо его вдоуг изменилось. просветлело исузнаваемо. — А все-таки надо, все-таки надо иачать. Пусть мягкие — окрепием; пусть подлые — очистимся. И пусть инчего не сделаем — другие сделают. «Да будет одии царь на земле и на небе — Инсус Хоистос», — это вся Россия когда-нибудь скажет — н сделает. Господь не покинет России, Только бы с Ним, только бы с Ним — и такая будет революция, какой мно ие видал!

## ГЛАВА СЕЛЬМАЯ

«Диктатор» заговорщиков, киязь Сергей Петрович Трубецкой, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, жил в доме своего тестя, графа Лаваля, на Английской

иабережиой, около Сената.

Полунищий француз-эмигрант, женившись на московской купеческой дочке, миллионшине, наследнине семнадцати тысяч душ и богатейших медиых заводов на Ураде, Лаваль вышел в люди, сделался русским графом, камергером, тайным советинком, директором департамента в мииистерстве иностраниых дел. На балах и раутах его собиралось все высшее общество, дипломатический корпус и царская фамилия. Одна из его дочерей, Зенаида, была замужем за гоафом Лебнельтеоном, австоийским послаиииком, доугая, Екатерина — за киязем Трубенким. На верхией лестинчной площадке, выложенной древ-

иими мраморными плитами из дворца Нерона, встретил Голицына и Оболенского почтительно-ласково старичоккамердинер, седенький, в черном атласиом фраке, в черных шелковых чулках и башмаках, похожий на старого дипломата, и через ряд великолепиых, точно дворцовых, покоев провел их на половину князеву, в его кабинет. Это была огромная, заставленная кинжиыми шкапами, комната, с окнами на Неву, очень светдая, но уютно затенениая темиыми коврами, темной дубовой облицовкой стеи и темнозеленою сафьянною мебелью.

Хозяни встретил гостей со своей обычной, тихой и ровиой, не светскою любезностью.

 Мы к вам на минутку, киязь, — начал Оболенский, ие садясь, несмотоя на понглашение хозянна. - Рыдеев очень просит вас пожаловать...

 Ах. Боже мой! — схватился Трубецкой за голову. — Я так виноват перед иим! Верите ли, господа, каждый день собираюсь, и вот все эти штабные дела проклятые, Но непременио, испременио, на диях... завтра же...

Не завтра, а сегодия, сейчас. Мы за вами приехади.

князь, и без вас не уедем, — произнес Оболенский с твер-

— Сейчас? Я, право, господа, не знаю... Да что ж вы стоите, садитесь. Ну, хоть на минутку. Не угодно ли

позавтракать?

От завтрака отказались решительно, ио должны были уютно пилавшего в бедесоватых полудениых сумерках. Заметив, что оговь может обсспоконть Голицына, Трубецкой подвинул экран так, чтобы ногам было тепло, а лицу не жарко, и только тогда уселся против них, спиною к свету — невольная уловка людей застенчивых.

Дайте, господа, хоть с мыслями собраться.

Голицын оглянулся на дверь. Трубецкой встал, подошел к ней и запер на ключ. — А та — на половину княгинину, там сейчас никого,—

 — А та — на половину княгинину, там сеичас никого, указал на другую дверь.

Позвольте, господа, говорнть откровенно.

Откровенность лучше всего,— подтвердил Голицын,

вглядываясь в Трубецкого пристально.

Одет по-домашиему, во фраке. Не очень молод — лет за тридцать. Высок, сутул, худ, со впалою грудью, как у чахоточных, рябоват, рыжеват, с растрепанными жидкими бачками, с оттопыренными ушами, длинизми, узкамидом, большим заткутим носом, толстыми губами и двумя болезненными морщинками по углам рта. Немного похож на «жида», как дравнили его в дестъе говарищи. Некрасив, но в больших серых глазах, детски-простых, стечальных и добрых, такое благородство, что Голицыи подумал: «Уж полно, не ощиблись ли мы с Оболенским?» И вспоминилсь ему слова из сочиненной Трубецким

И вспоминансь ему слова из сочиненной Трубецким конституции — «Устава Славяно-Русской Империи»: «Рабство отменяется, реазделение между благородными и протольодинами не принимается, посланую оне противно христианской вере, по которой все люди — братъя, все рождени на благо и все просто люди, ибо все пред Богом слабы». Весь он был в этих словах: не Брут, не Росепьер и Марат, а вельможный жиберальстя, добрый русский князь, идущий к простому народу со свободой, братством и равенством. «Дон Кишог революция»

— Мое положение в Обществе весьма тягостию. Я чрыствую, что не имею духу действовать к погибелы, но боюсь, что власти не имею уже остановить,— заговориль глумим, сиповатым, но приятно-мягими голосом. «Слушаещь, точно рукой проводишь по бархату»,— казалось Голицыну.

Им нужно одно мое нмя. Рылеев распоряжается

всем, а я инчего не знаю. Не знаю даже, как попал в

диктаторы...

Голицыи чувствовал дегкий запах чайной розы и все ие понимал, откуда. Наконец, опустив глаза, увидел на ручке кресла, в котором сидел, маленький дамский кружевиой платок. Взял и поиюхал. Трубецкой взглянул на него и чуть-чуть покрасиел, замолчал. Голицыи, тоже молча. подал ему платок; он сунул его в боковой карман и продолжал говорить.

 У Рылеева решимость действовать почти без всякой иадежды. Но судя по средствам и по намерениям, сие

есть верх безумия, верх безумия - вот...

Имел привычку повторять последине слова, немного запинаясь, растягивая и поищепетывая; в этом косиоязычии было что-то вельможно-расслабленное и детски-простолушиое.

 Войск, кои могут быть употреблены для целей Общества, недостаточно. Никто из важимх диц в сем предприятии не участвует. Набрали пустой молодежи. которая только болтает. Но болтают в гостиных, а на площадях и улицах молчат. Смешно подумать, что тричетыре прапорщика, без весу, без имени, мыслят поколебать столетьями основанную империю... столетьями основаниую империю - вот...

— Serge, вы здесь? — раздался молодой женский голос, и Голицыи, оглянувшись, увидел на пороге незапертой двери, той, что веда на половниу киягинниу, незнакомую даму. Она хотела войти, но, заметив гостей, оста-

новилась в иеоещимости.

 Здоавствуйте, киязь. — узнала Оболенского и подошла к иему. — Извините, господа, кажется, я помещала? - Позвольте, мой друг, представить вам князя Голи-

цына, — сказал Трубецкой.

Целуя руку ее, Голицыи почувствовал запах чайной розы. Вся в черном — в трауре по покойном императоре. с чериыми гладкими начесами волос на висках, она сама иапоминала желтоватою, ровною и свежею бледиостью лица чайичю розу. Carache — от Cathérine — звали ее пофранцузски, а по-русски, немного смешно — «Каташею». ио верио: маленькая, кругленькая, крепенькая, с быстрыми лвижениями, катающаяся, как точеный из слоновой кости шарик.

Все замолчали. Киягиня переглянулась с мужем, и по одному этому взгляду видно было, как они счастливы. Сами себя считали старою парочкой, а другим все еще казались «молодыми». Когда бывали вместе на людях, улыбались виноватой улыбкой, как будто стыдились своего счастья. 50

Улыбнулись и теперь, ио в глазах у обоих была тревога вешая.

«Зиает ли она, кто мы и зачем пришли? Если и ие знает, то чувствует», — подумал Голицыи и почему-то вдоуг

вспомиил Мариньку.

После нескольких любезиых слов княгиия простилась. Еще раз, господа, извините, Не забудьте, мой доуг. у Белосельских, в четыре часа. Я за вами карету пришлю. выходя, обериулась к мужу, и опять в глазах была тревога вешая.

— Ради Бога, господа, извините! Я, право, не знал... Мне сказали, что киягиия уехала. - продепетал Трубец-

кой в смушении.

 Полио, киязъ, — остановил его Голицыи. — Если бы даже киягиня зиала все, невелика беда. Непонятие женшин в общество я всегда почитал несправедливостью. Чем они хуже нас? А такие, как ваша супруга...

— Да ведь вы ее не знаете? Довольно увидеть, чтобы узиать.

Тоубецкой весь просиял, покрасиел и улыбиулся опять,

как давеча, виновато-счастливой улыбкой. Ну, и ладно, и будет об этом, — заключил Голицын. — Время, господа, уходить. Будем же коичать скорее.

Итак, Трубецкой, вы полагаете, что дело наше сверх сил? Да, Голицыи, надо иметь хоть каплю рассудка, чтобы видеть всю невозможность этого дела, всю невозможность — вот... Никто на него не оещится, кооме тех, кои довели себя до политического сумасшествия...

 Вот именио, до сумасшествия, — поддакнул Голицын. Все воемя поддакивал, ловил его, «испытывал». А Оболеи-

ский, видимо стоадая, молчал.

— Очень рад, господа, что вы меня поняли. Скажу прямо: я до последней минуты надеялся, что, оставаясь в сиошении с членами Общества, как бы в виде начальника, я успею отвоатить зло и соходиить хоть некоторый вид законности. Но ведь они сейчас Бог весть что затеяли: они хотят всех, хотят всех — вот... — прошептал Трубецкой испуганиым шепотом, не смея выговорить страшных слов: «хотят истоебить всех членов паоской фамилии».

 А вы всех не хотите? Никого не хотите? — Нет, не хочу, не могу, Голицыи. Я не рожден

— Так что же делать, киязь? Вам бы должно отказаться от диктаторства, а, пожалуй, и совсем выйти из Общества? — посмотрел ему Голицыи прямо в глава с тихой усмещкой.

Трубецкой замолчал: должио быть, вдруг западию почувствовал.

— Ну, так как же, князь? А? Как честному человеку, вам надобно ответить прямо - да или нет, остаетесь с иами или уходите? — пооговорил Голицыи с вызовом уже не скрываемым.

Я, право, не знаю. Я еще подумаю...

 Подумаете? Да вот беда, ваше сиятельство, думатьто некогда: мы ведь завтра начинаем...

Завтра? Как завтра? — пролепетал Трубецкой, ус-

тавившись на Голицына взором непонимающим.

 Ах, да, ведь вы еще не знаете, посмотрел на него Голицын из-под очков, усмехаясь злорадно и, как всегда в такие минуты, лицо его отяжелело, окаменело, сделалось похожим на маску. — Окончательный курьер уже прибыл из Варшавы с отречением Константина; завтра в семь часов утоа по всем войскам поисяга: мы собиоаемся на плошади Сената и начинаем восстание...

 Восста... восста... — хотел Трубецкой выговорить и не мог; голос пресекся, глаза расширились, лицо побледнело, позеленело, вытянулось, толстые губы залоожали, и он

вдоуг следался еще более похож на «жида».

«Ожидовел от страха», - подумал Голицын с отвращением.

— Что же вы молчите, сударь? Извольте отвечать! Перестаньте, Годицын, не смейте! — вскочил Оболенский и подбежал к Трубецкому. - Как вам не стыдио! Разве не видите?

Трубецкой откинул голову на спинку кресла и закатил

глаза. Оболенский расстегнул ему ворот рубашки.

— Воды! Воды!

Голицын отыскал графин, налил и подал стакан. Трубецкой хватался губами за края, и зубы стучали о стекло. Долго не мог справиться. Наконец, выпил, опять откинул голову и передохиул.

Оболенский, нагнувшись к нему, гладил его рукой по

голове, как давеча Рылсева.

— Ну, ничего, инчего, Трубецкой! Не слушайте Голицына: он вас не знает. Ужо поговорим с Рылсевым и как-нибудь устроим. Все будет ладно, все будет ладио! Да я ничего, пустяки, пройдет. У меня сердце...

Все эти дни не очень здоров, а давеча выпил кофе, так вот, должно быть, от этого. Ну, и сразу... Я не могу, когда

так сразу... Извините, господа, ради Бога, извините... Рыжеватые волосы прилипан к потному абу, толстые губы все еще дрожали, улыбаясь, и в этой улыбке было что-то детски-простое, жалкое: Дон Кихот от бреда очнув-

шийся; лунатик, упавший с крыши и разбившийся. Голнцыну вдоуг стало стыдно, как булто он обидел ребенка. Отвернулся, чтобы не видеть. Боялся жалости: чувствовал, что, если только начиет жалеть, все простит, оправдает «изменинка».

Послушайте, киязь, — начал, не глядя на Тоубен-

 Послушайте, Голицын, — перебил Оболенский спокойно и твердо, — я имею поручение от Рылесва привезти к нему Трубецкого. И я это сделаю. А вы не мешайте, прошу вас, оставьте нас. Поезжайте к Рылееву и скажите ему, что будем сейчас. — Я только котел сказать...

 Ступайте же, Голицыи, ступайте! Делайте, что вам говорят

Это что ж, приказание?

Да. поиказание.

 Слущаю-с. — неловко усмехнулся Голицыи, сухо поклоинася и вышел.

«Все умиые люди — дураки ужасные», — вспомнилось ему изречение. Умиым дураком чувствовал себя в эту

минуту. «Да. Трубецкой отошел с печалью, как тот богач еваигельский. Но чем он хуже меня, хуже нас всех? Кто знает, что будет с нами завтра? Не отойдем ли н мы с печалью?» — подумал Голицын.

# ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда он вернулся к Рылееву, тот уже умылся, побонася, скнича халат, надел фоак, хотя и домашний, но щегольской, темио-корнчиевый, «пюсовый», с модным из турецкой шали поджилетником и высоким белым галстухом. Выйдя в залу, он, в разговоре с гостями, как всегда оживился и с лихорадочным блеском в глазах, лихорадочным оумянцем на щеках казался почти здоровым.

Утрешиего Рыдеева Годицыи не узиал — зато узнал давнишиего: лицо худое, скуластое, смуглое, иемиого цыганское; глаза под густыми черными бровями, огромные, ясно-темиые: жеиственно-тоикие губы с предестиою удыбкою; выющиеся волосы тщательно в колечки приглажены, на виски начесаны, а на затылке упрямый хохол мальчищеский. И весь ои - легкий, как бы летящий, стремительный, подобио развеваемому ветром пламени. Через час, вслед за Голицыиым, приехал Оболенский

с Тоубецким. Рыдеев увед их в кабинет, затвоона двеов

От франц. рисе — блока.

в залу, где собралось уже миого народу, и прямо начал о восстании.

 Все мы полагаемся на вас, Трубецкой, в принятии мер в теперешиих обстоятельствах, ибо случай такой, какого упускать нельзя.

— Неужели. Рылеев, вы лумаете лействовать?

 Действовать, испоеменно действовать! Сами обстоятельства призывают к начатию действий. Теперь или иикогда! Случай единственный, и если мы инчего не сделаем, то заслужим во всей силе имя подлецов, — сказал Рылеев, глядя на него в упор. — А вы что думаете, киязь? — Думаю, что надобно прежде узнать, какой дух в

войсках и какие средства Общество имеет.

 Какие бы ин были средства, отступать уже нельзя: слишком далеко зашли. Может быть, нам уже изменили. и все уже открыто. Вот извольте прочесть. — подал он письмо Ростовцева.

Тоубецкой едва заглянул в него: не мог читать от волиения.

— Это что же, донос?

Как видите. Ножны изломаны и сабель спрятать

иельзя. Мы обречены на гибель.

— Да ведь ие только сами погибием, ио и доугих погубим. А мы ие имеем права инкого губить, инкого губить, — вот... — начал Трубецкой и подумал: «Теперь надо все сказать, объявить, что желаю отойти от Общества». С этим и ехал к Рылееву. Но язык ие поворачивался: так невозможно было это сказать, как оскорбить, ударить по липу человека невинного. Звонок за звоиком раздавался в передней.

— Что так миого наезжает? — спросил Трубецкой.
— О курьере услышали,— ответил Рыдеев и, помолчав, спросил: — Какую же силу, князь, вы полагаете достаточной? Несколько полков. По крайней мере, тысяч шесть

человек, или хотя бы одии старый гвардейский полк.

потому что к младшим не поистанут.

— Так нечего и хлопотать: за два полка, Московский и лейб-гренадерский, я отвечаю наверное! - воскликиул Рылеев.

 Это только слова, проговорил Оболенский. Напрасио ты берешься отвечать так твердо: мы не можем поручиться ин за одного человека,

Рыдеев взглянул на Оболенского и инчего не ответил,

только пожал плечами и заговорил о плане восстания. То дегкое, детящее, стоемительное, полобное развеваемому ветром пламени, что было в нем самом, передавалось и всем окружающим. Как будто он приказывал — и иельзя было противиться.

Трубецкой, слушая Рылеева, сам мало-помалу увлекся — так струна, смычком не задетая, отвечает рядом зве-

нящей струие, - и начал развивать свой план.

— Мой план таков. Как скоро собраны будут полки для новой присяги и солдаты окажут сопротивление, то офицерам вывести их к ближнему полку, а когда тот пристанет,— к следующему,— и так далее. Когда же полки почти всей или большей части гвардии будут собраны вместе, - требовать прибытия государя цесаревича. Так будет соблюден весь вид законности и упорство полков сочтено вериостью, но цель Общества уже потеряна. Если же известие к цесаревичу не будет послано, то идти к Сенату и требовать издания манифеста, в коем объявить, что назначаются выборные люди от всех сословий для утверждения, за кем остаться престолу и на каких основаниях. Между тем Сенат должен утвердить Временное Правление, пока не будет учреждена Великим Собором народных представителей новая конституция Российская. По объявлении же сего манифеста, войскам непременно выступить из города и расположиться банз оного лагерем, дабы сохранить и посреди самого бунта совершенную тишину и спокойствие, тишину и спокойствие - вот...

«Революция на розовой воде»,— вспомнилось Голн-

— Прекрасный план, Трубецкой,— сказал Рылеев.— Только боюсь, не долго ли будет от полка к полку ходить? И разве это непременно нужно?

— Непременно. Как же иначе?

— А так — прямо на площадь. Я полагаю, что довольно одной роге взбунтоваться, чтоб совершился переворот. Хоть пятьдесят человек придет, я становлюсь в рядые сними! — воскликиул Рылеев, и глаза его заторелись таким огнем, что Трубещкому стало жутко. Он вдруг замолчал и почувствовал, что говорит совсем не то, что надо.

За дверью стоял гул голосов. Говорили все вместе, кричали, спорили. Слов не было слышно, но крик был

такой, что казалось, вот-вот подерутся.

Вдруг с шумом распахнулась дверь, и в комнату вбежал лейб-гвардин московского полка штабс-капитаи князь Щепин-Ростовский, весь красный, потымі, растрепанный, взъерошенный, неистовый, похожий на пьяного или сумасшедшего.

— Ну и к черту вас всех, подлецы, трусы, изменники! — вопил ои, потрясая кулаками. — Делайте, что знаете,

— Чего вы, сударь, кричите? Мы не глухие, — остановил его Рылеев спокойно, и тот на мгновенье опешна.

 Послушайте, Рылеев, не могу я больше с ними! С этими филантропами инчего не поделаешь! Тут просто надобно резать, резать, да н только! А если не хотят,

я пеовый пойду и на себя донесу...

 Да замолчите же, черт вас побери! — вскочна Рылеев и затопал ногами.— Взбесились вы, что ли? И чего лезете? Разве не видите, мы делом заняты. Ступайте, ступанте вон! - схватна он его за плечи и, хотя казался маленьким, слабеньким перед огромным Шепиным, так ловко повернул и вытолкал из комнаты, что Оболенский с Голицыным не успели опоминться, как все уже было

Рассмеялись. Но Трубецкому было не до смеху.

 Ну, вот, слышалн? Это что же такое, Рылеев? А? — пролепетал он, бледнея.

Ничего. Тоубецкой, не беспокойтесь. Он только

так говорит. Я его унму. Он у меня в руках. Крикун, буян, а сердце доброе.

 Сердце доброе, а резать хочет,— продолжал Тру-бецкой.— И не он один, а все. Только о крови, об убийстве н думают. Нет, господа, я не могу... Бог видит душу мою: я не был никогда ни злодеем, ни извергом и произвольным убинцей быть не могу, не могу - вот...

«Я желаю отойти от Общества», - хотел сказать и не сказал — опять язык не повернулся. Чем больше хотел,

тем меньше мог.

 Ну, я пойду, вдруг поднялся и подал руку Рылееву со странио-внезапной поспешностью. — Куда вы? Постойте. Как же так? Ведь мы еще

не оешнан... Да что же решать? Все равно не решим.

 — А ведь, пожалуй, что так: не решим. А может, н решать не надо. Обстоятельства покажут... Ну, ладно, с Богом! Значит, до завтра? - положил ему руки на плечи и приблизил лицо к лицу его так, что он почувствовал его дыхание. - А вы. Трубецкой, на меня не сердитесь? Не сердитесь, голубчик, ради Бога! - улыбнулся детски-нежной улыбкой. - Уж виноват, сам знаю, что вниоват! Распоряжался, не слушался, вольничал. Ну, да уж этого больше не будет, кончено. Завтра вы диктатор. а я рядовой, ваш раб верноподданный. Пикин только кто протнв вас, - своими руками убью! Ну, Христос с вами! хотел его обнять, но тот отшатнулся и побледнел еще больше. — И обнять не хотите? Так, значит, сердитесь? заглянул ему прямо в глаза Рылеев.

Трубецкой думал только о том, как бы уйти поскорей: боялся, чтобы опять дурио ие сделалось. Вдруг обнял и поцеловал Рылсева. «Целованием ли предаешь Сына Человечсегого» — полумал и выбежал из комматы.

Опоминася только на площадке лестицы. Почувствовал, что кто-то держит его за полу шинели. Оглянулся и увидел Оболенского. Он что-то говорил ему. Трубецкой долго не мог понять что: наконец понял:

— А все-таки будете завтоа на плошади?

Сделал над собой усилье.

— Да что ж, если две какие-инбудь роты придут, что может быть? Кажется, все тихо пройдет,— ответил почти спокойио.

— А все-таки будете? — ие отставал Оболенский, держал его за полу. Но Трубецкой уже инчего ие ответил, вырвался, выбежал из лунцу, бросился в карету, крунцуу кучеру: «Домой!», захлопнул дверцу и забился в угол, ии жив, ии мертв.

В карете пахло чайною розою — милым Каташиным запахом.

«Еще не знает! А ведь узнает когда-нибудь».— полу-

мал с иовым ужасом.
«А все-таки будете завтоя на площали?» — опять пос-

звучало в ушах.

Вскочил, потянулся к окиу, хотел опустить стекло и крикнуть кучеру: «Назад, к Рылсеву!» Но ослабел, изиемог, упал на подушки, как будто весь вдруг сделался мятким. жилким.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Голицым решил, едучи в Петербург, остановиться в гостинице Денута на Мойке, у Полицейского моста. К себе на квартиру, в дом Бауера, у Прачешного моста, не за-еажал, потому что она стола все лего пеубрания, а единственный слуга его, старий камердинер, уехал на побывку в деревно; да и същиков болася,— занал от Рылсева, что за инм следят. Но когда привез в почтовом дилижансе из Москвы обеих спутици споих, госпому Тольчечу с дочерью, к Наталье Кирилловне Ржевской, сдал их ей с рук на руки и стал процваться, чтобы ехать в гостиницу, старуха об этом и слышать не захотела.

— Что тъб. батюшика помилуй Самами од и дело, из

<sup>1</sup> Вопрос Христа, обращенный к Иуде (Евангелие от Луки, XXII, 48). Сын Человеческий — Христос.

честного дома гостя в трактир отпускать! Мало тебе горииц, что ли? Весь дом пустехонек. Живи на здоровье. Да ведь ты же нам и свой человек.

Едва не с первых минут знакомства Наталья Кирил-

Голицын согласился тем охотнее, что ему казалось,

что в доме ее он будет в большей безопасности, и еще потому, что не хотелось расставаться с Маринькой.

потому, что не хотелось расставаться с Маринькой. Дом Ржевской был иа Фонтанке, у Аларчина моста.

Дом Ржевской обм. на Обитанке, у Аларчина моста. Место глухое. Кругом пустырь; только на окраине его видисьлись низенькие домики. Иногда, по ночам, в темноте, с пустыра съвшвались вопла: «Караул! Грабять! Испутанные люди вскакивали с постелей, отворяли форточки, высовывали головы и отвечали как можно ввушительней: «Идем!» — во ие шли, а снова забивались в теплые постели и с головой под оделял притались.

Окруженный старым садом, когда-то регулярным, но давно уже запущенным, дом похож был на загородный

дворец вельмож екатерининских.

В больших сенях, с колоннами и мраморной лестинцей, седме слуги драмали, явлали чулки или читали псальтырь вполголоса. В обширных залах штофные обои на стенах полиняли и вышрели. Хрустальные подвески из люстрах, прозрачно-темные, как дымчатые гопазы, тускло мерцали, дрожа и звеия, когда кто-иибудь шел по комнате. Огромиме голландские печи из голубых израздюв были жарко натоплены. Во всех покоях накурено смолкою и тишина мертвая.

Бабушкина комната — угольная. Стены боскетом расписаны. Эдесь, как в лавке старьевщика, шифоньерки, этажерки, стеклянные шкапчики с фарфоровыми куколками, круглые столики с медиой решеткой, пузатые комоды с китайской инкрустацией — все напоминало о веке ином. На окнах — низенькие ширмочки с малиновыми стеклами, кидавшими на все предметы и лица нежный отсвет розовый, похожий на вечный закат. У одного из окон — клетка и подставка с шестом для белого, с желтым хохолком, попутая, Потапа Потапмча.

Баедушка была маленькая, сухенькая старушка с очень бледным, точно восковым, лицом, как у покойника: казалось, промежала сутки в гробу, встала и опять начала жить. Всегда в туалете шелковом платье стального щега, с рюшевым бароком около шеи, в белом тюлевом, с широким рюшем, чепце, в тлянцевитых мелких фальшимых букольках — ен grappes de тазівів і чеховая каша-

В виде виноградных гроздьев (франу.).

вейка на плечах: старушка вечно зябла. За полчаса перед тем, как ей выйти из спальии, особая немка-приживалка, жириая, как купеческая лошадь, садилась в кресло и на-

гревала место.

Бабушка в кресле сидела прямо, иссмотря на миожество подушечек, шерстяных, шелковых и бисерных. Рядом с нею, иа столнке, стояла коробочка с пудрою: старушка часто пудрилась и потом утиралась платочком или шкуркою из пузыря, домодельною. На крутлой скамеечке, у ног ее, лежала, свериувшись, белая болонка Фиделька, презаля.

— Скажи, зачем ты так трясешь подиосом? — спрашивала бабушка, когда поутру девка Марфушка подавала ей чай.

Фиделька больно ноги кусает.

 Должио ли из-за этого трясти подиосом? — удивлялась Наталья Кирилловиа.

Бъла очень минтельна; при малейшем нездоровье дотряночна в постель и привязывала к «пудьсам» уксусные тряночки. Не добила сламшать о покойниках. Старая приживалка Захаровна прослышит, бывало, что кто-нибудь умер, придет к ней в спальни о шепнет на ухо.

 Молчи, что я зиаю. Ты мне ие говорила, слышишь! — стоого скажет ей бабушка.

шишь! — строго скажет ен бабушка. Однажды в мезонине, почти над самой старушкиной

спальией, умерла другая приживалка,— в доме их было миожество. — Умерла.— шепичла Захаровиа бабушке, указывая

— 5 мерла,— шепиула Захаровиа оаоушке, указывал пальцем наверх.

— Ну, и молчи.

Вынесли покойницу украдкою, схоронили, а бабушка так и ие помянула о ией, как будто инкогда ее иа свете ие было.

Миого видела на своем веку, а потому всего боялась и вздыхала о том, «как легко фортуна изменяется».

— Вся жизнь наша не что иное, как газардная и прод После двух легких ударов часто впадала в полубеспамитство; тогда цельми днями сидела молча, не двигаже, и тусклым взором следила, как попутай качается на кольше, произительно выкрикивая: «Потап Потапы» Потапов! А потом вдруг оживаллась и вспоминала молодость, когда была фрейлиной при дворе Екатерины. Сообщала таки-ственным шепотом, как о последней новости, что кизъв Платон Зубов, «се charmant vauriers"; сумел убедить се

От франц. jeu de hasard — азартная нгра.
 Этот очаровательный повеса (франц.).

величество в своем «приятиом умоначертаннн». Вспоминала с умилением о любезности императрицы-матушки.

— Бывало, заметит, что солице кого беспоконт, точас к окну подойдет и шторку опустит собственными ручками. Но зато и спусеу не давала продераостным: обер-секретарю Тайной Экспедицин, Шешковскому, велено было взять из маскарада не в меру болтливую генеральшу Кожниу, слегка на теле наквазать и обратно туда же доставить со лежкою бласпоцистойностью.

Любила также рассказывать о господние Фонтенеле 1,

с которым видалась в Париже еще до революции.

— Настоящий был филозоф: инкогда не возывшал Фонтенель, говорю, вы инкогда не смеялся. «Тосподни Фонтенель, говорю, вы инкогда не смеялся.» — «Нег, говорит, я инкогда не делал: «ка! ха! ха!» Никакого чувства не знал, инкого не любил — люди ему только нравились. «Тосподни Фонтенель, говорю, вы меня уважаете?» — Де vous trouve fort aimable, madame» ". «А если бы вым сказали, что я кого-инбудь убила, вы бы поверный» — «Я бы подождал, сударыня», — говорит, а сам усмежается. Крепкий был старичок, больше лет ста прожил. Уминда. Нанче таких не сыскать!

А люди нового века, с их куцыми мыслями, куцыми

фраками, не нравились бабушке.

— Все вы, как посмотрю я на вас, какне-то общипанные, как будто сейчас вышли на бани. Модинки, мышныме жеребчики!

Не могла привыкнуть к новым широким панталонам навыпуск, которые заменили старинные, короткие штаны

с чулками н башмакамн.

— От санкиолотов пошла эта мода, от сраминков, голоштанников, прости Господи! — ворчала она и вспоминала, как на одном московском балу хозяни подбежал к щеголю, который явился первый в данникы штанах: «Что тм, говорит, за шутку выдумал? Верь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты нарядился матоосом!»

— С двенадцатого года Москва деженерировала, 3 вздыхала Наталья Кирилловия, когда Нина Львовна рассказывала ей московские новости.— Подизл бы наших стариков, дал бы им взглянуть на Москву.— ахнули бы, на что она стала похожа. Ни сосьете 5, ин весьможества,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Фонтенель, Бернар (1657—1757) — французский литератор и ученый.

Я считаю вас очень приятной женщиной, сударыня (франц.).
 От франц. dejenerer — приходить в упадок.

<sup>4</sup> Общество (франц. societé).

Да, обмелела Москва! Так все идет, что час от часу хуже. И глаза уж не глядели бы, и не слушала бы про то, что делается!

Единственным гостем Наталам Кирилловиы был старичок Фрындин, Фома Фомич, отставной бригадир времен учеоровских. Малого роста, приятиой наружности, как выправления образования образ

 Ну, ну, перестань, батюшка, что за прибаутки, ворчала старушка.

 И, матушка, Наталья Кирилловна, отчего и не побаловать себя; коротка-то ведь жизнь! — улыбался стари-

чок своей тихой улыбкой.

Когда бабушке хотелось подремать, он читал ей «Утехи любословия», или «Плоды меланхолии, питательные для чувствительного сердца», а когда она скучала, старался ее позабавить какой-нюбудь новостью.

 Вот, матушка, в «Северной Пчеле» пишут, будто китайцы учат обезьян щипать листья с чайных дерев,

потому что-де лучше людей по сучьям лазают.

— Да ты все врещь? — сомневалась бабушка. — Этак

я и чаю пить не стану, из обезьяньих-то лап!
— Ничего, матушка, в трех водах у них лапки моют

чистехонько, — утешал ее старичок. А иногда любил пофилософствовать:

— Не бъявает удовольственных для человека времен, кои бъя не растворялись горествии следующих в большей пропорции. Тихое же сердце к радостям всегда отверсто. Вот я и радуюсь. Меланий никаких, именно никаких, в сем мире уже не имею, и нет человека на свете меня счастлящее, — говорил, принюхивая медленно щепотку тасаку из золотой табакерик с портретом императора Павла I и надписью: «По Боге он один, я им и существую». И такая тишина была в его ульюке ясной, что можно было поверить тому, что он говорил.

Любил сравнивать прошлый век с нынешним:

 Предки наши с меньшим просвещением, но с большим удовольствием жили. Роскоши такой, как мы, не имели, но и страха и беспокойства тоже. Удивительно, что не хотят люди спокойно жить и по стопам своих поедков следовать. А что еще чэрят вички наши и поввички.

о том и подумать страшио!

После буйных сходок заговорщиков, где раздаввались речи о мятеже, о кровив, о России, в пождав восстания пымающей, возвращался Голицыи в тихий старый дом как в сновиденье, царство призраснов. Сиповиденье рассестся, призраки исчезнут — и жалеть их иечего: все разметать, разрошить в старом доме там, чтобы ие осталось камия на камие. — для этого он и шел на восстанье. Не хотел жалеть, а все-таки жалел. Как будто проходили перед ним в последний раз и заглядывали в глаза его с тиклою жалобою тихите тенти прошлож.

Когда в тот день, 13-го декабря, вернувшись от Рылеева, вошел он в бабушкину комизиту, старушка, по обыкновению, сидела в инзеньких креслах, у столика с двумя восковыми свечами, и раскладывала гранидськие иескоичаемый. Старичок Фрындии читал прошлогодине «Ведомости». Нича Львовия вязала шардь, а Маринька метила

белье.

В комнате было жарко натоплено, накурено смолкою, так что Голицым иемного задохся со свежего воздуха. Он наклоинскя поцеловать ручку у бабушки. Онделька залаяла н едва не укуснла его за ногу. Попутай, дремавший в клетке, зашевелялся, приоткрыл одии глаз, поглядел на него и пробормотал сердитым голосом:

Потап Потапыч Потапов!

Все как всегда: уютио, тихо, соино, иедвижно, неизменио, как в вечности.

 Где опять пропадал? Что это, батюшка, на месте не посидищь, с утра до ночи по людям шляешься? — проворчала бабушка ласково.

Удядюшки был, у киязя Александра Николаевича.
 От вас поклои ему свез, — солгал Голицыи, чтоб от расспросов отделаться.

Да ты все врешь? Старик меия, чай, и не помнит.
 Помиит, бабушка. Кланяться велел и целовать руч-

ку, — опять наклоиился он, и Фиделька залаяла. На минуту все замолчали, и стало еще тише, уютней,

усыпительней.
— Магіе, полио глаза слепить. При свечах метить иедьзя.— сказала Нина Львовиа.

иельзя,— сказала Пина Львовна. Маринька сделала еще несколько стежков, закрепила

нитку, откусила кончик и отложила работу.

 Поди-ка сюда, внучка, — позвала ее бабушка. — Что это ты имиче какая невеселая? Вот и личико бледное. Аль нездорова? — поцеловала ее и по шеке погладила.— Хоть и бледна, а очень, очень при своем авантаже сегодня!

И обратившись к Нине Львовне, прибавила:

— Помилела-то как у нас Маринька. Женишка бы ей хорошего. — да не вашего старого хомча Аквилонова. Брось-ка ты свои Черемушки, мать моя, переезжай ко мне на житье, не поскучай старухою — будещь довольна. И жениха найду настоящего.

Нина Львовна модча потупилась и поовоонее заще-

велила спицами.

 — А когда же вы обещанье ваше исполните. Марья Павловна? — сказал Голицыи. Он видел, что ей тяжело, и хотел ей помочь отделаться от бабушки. — Какое обещанье, князь?

Показать сувенирчики.

 Ах, да. Я с удовольствием, если бабушка позволит. Я бы тебе сама показала, батюшка, да что-то ноги ломит, встать не могу. Покажи ему, Маринька.

Старушка любила показывать гостям свои сувенирчики

и хвастать ими, как оебенок.

Марья Павловна подошла с Голнцыным к стеклянному шкапчику, отперла его и начала показывать старииные вещицы — табакерки, бонбоньерки, медальоны, камеи, коробочки для мушек и пудры, саксонского фарфора куколки и чашечки.

— A это что? — спросна Голицын, указывая на ма-

ленькую вещицу из слоновой кости и золота.

— Блошная ловушечка. Видите, трубочка со множеством дырочек, снизу — глухие, а вверху — открытые, Стволик, намазанный медом, ввертывается в трубочку: блошки попадают в дырочки, прилипают к меду и ловятся, - объяснила Маринька. — Бабушка сказывает, что эти довущечки носились на гоуди у модниц на шелковой ленточке.

 Надо же такое выдумать. — рассменася Голицын. Маринька посмотрела на него молча, с тихою строгостью, и он поиял, что не надо смеяться: эти бедиые памятки старого века ей милы и дороги. Она ведь и сама немного похожа на них: в ее собственной предести благоухание прошлого. Да, не надо смеяться над прошлым: мы посмеемся изд нашими ледами, а наши внуки над нами: каждому свой чеоед, и своя блошная довушечка у каждого.

Маринька, как бы с вами поговорить наедине? —

быстоо шепнул он ей на ухо.

 Приходите ужо в голубую диванную, — ответила она таким же быстрым шепотом, заперла шкапик и вериулась к бабушке. Голицын потихоньку вышел из комнаты.

Бабушкий годипасьямс кончался. Все следили за иим с любопытством.

Бубиы-то, матушка, бубиы к чеовям! — волиовался

Фома Фомни

— Отстань, батюшка! Чего суещься без толку,— сеодилась Наталья Киоилловиа.

 Письмо и дорога! Письмо и дорога! — не унимался Фома Фомич, то садился, то вскакивал, заглядывая в карты через плечо старушки.

И вовсе не дорога, а смерть и марыяж. — возражала

Нина Львовиа, тоже вся в волиении.

 Ожидаемого получение и фортуна неизменная! выдожив последиюю каоту, объявила бабущка тоожественио.

 — Фома Фомич, будьте добреньким, помогите мне пяльцы перетянуть,— сказала Маринька.

— Что это тебе на ночь глядя вздумалось? — удн-

вилась Нина Львовиа. Да я хочу завтоа с утра начать. А то имиче дин такне короткие: как сядешь за работу, так и стемиеет,покоаснела Маринька до самых ущей — дгать не умела н. наклонившись к матеон, обияла ее, чтобы споятать лицо.— Позвольте, маменька, голубушка, миленькая!

Ну. дадио, ступай.

Мниовав несколько темиых комиат, гле только иочники да лампадки теплились. Маринька с Фомой Фомичом вошли в голубую диваниую. Здесь, у окна, за пяльцами с начатой вышивкой — белым попугаем на зеленом поле, должно быть, поотретом Потапа Потапыча, — сидел Голицыи.

— Ах, это вы, киязь, — притворио удивилась Маринь-ка и опять покрасиела. — Фома Фомич. ради Бога. извииите за беспокойство! Киязь поможет мие пяльцы пере-

тянуть. Я и забыла, что он обещал мие давеча... Что за беспокойство, сударыня, помилуйте! Так вы

уж тут побудьте с киязем, а я пойду отдохиу в креслицах, что-то дрема долит. Да сои-то у меня чуткий,иебось, если поойдет аль скличет кто, услышу и доложу немедлению. Tout à vos ordres, mademoiselle . — шаркиул ножкой старичок с любезностью.

Понял, в чем дело. Мариньку любил как родиую, теопеть не мог Аквилонова, а Голицына считал таким

женихом, что аучше не надо.

Когда Фома Фомич вышел, Маринька села за пяльцы и наклонилась, тщательно рассматривая вышивку. Голицыи сел рядом. Оба молчали.

Весь в вашем распоряжении, мадемуазель (франц.).

— Ну, что же, киязь, говорите, я слушаю, — улыбир дась она невольно. Он — тоже. И опять, как тогда, в дилижансе, по пути из Москвы в Петербург, оба смотрели друг на друга, улыбаясь молча и чувствуя, что это молчание сближает их неудержимо растущею близостью. Как будто после долгой разлуки увиделись и вспоминали, узнавали дочт дочта с узнавением одостным.

 Помните, Маринька, вы мне намедни сказали, что, может быть, у вас нет жениха. Ну, так как же, есть или

нет? — спросил Голицын.

— А вам на что? — опять наклонилась она к вышивке и потрогала пальчиком желтый хохолок Потапа Потапыча.

— Маринька, милая, ведь вы же знаете на что,—
зял он ее за руку, и опа не отияла руки, только еще ниже
опустила голову, так что лицо ее почти закрыли висевшие вдоль щек длиниме локоны. Знала, что в эту минуту
судьба ее решается. Хотела скрыть волнение и не могла.
Сердце билось так, что казалось, он услышит.

— Что с вами! Что с вами, Маринька? Отчего вы

— Что с вами? Что с вами, Маринька? Отчего вы не хотите говорить со мной, как прежде? Отчего вы

такая?

— Какая? Нет, я ничего... Нельзя же все шалить да ребячиться. Ведь уж ие маленькая. Пора и за ум взяться. Жизнь не шутка.

«Жизнь — Хо».

В терпеньи сердца надо верить И терпеливо ждать конца,—

вспомнилось Голицыну.

— Ну, что ж, не хотите говорить — и не надо. А только верьте, что бы ни случилось, Марииька, верьте, что есть у вас друг. Верите? Этому-то верите, да?

— Ну, конечно...— хотела она улыбнуться прежией улыбкой, но не могла.— Почти верю,— кончила уже с

иною улыбкою, бледною, слабою.

 Почти? Разве можио верить почти? А впрочем, что же делать, значит, ие заслужил, — горько усмехнулся

ои и отпустил ее руку.

Опять замолчали, и обоим стало тяжело; оба чувствовали, что говорят не то, что надо; слова разделяли, как будто после краткого свиданья наступала вновь разлука вечная.

— Это все, князь, что вы хотели сказать?

— Нет, не все. Еще самое главиое: когда будете решать с господином Аквилоновым, то помните, что вы свободны: долг за имение уплачеи, и теперь уж никто у вас ие отнимет Черемушек. Как хотите, так и решайте: вы свободны. Маринька.

Радость мгиовенно блеснула в глазах ее и так же мгновенно потухла.

— Что вы говорите, князь? Лоаг заплачен? Кем?

Все равио кем.

Как все равно? Судьбу мою решают, а я не знаю

кто... - Ах, Боже мой, ие в этом дело! Ну, если непременио хотите знать кто...— залепетал Голицын и вдруг покоаснел, растерялся, как маленький мальчик. — Ну. Фома Фомич заплатил, вот кто...

— Фома Фомич? Откуда же он деньги взял? Вель он еще белнее нашего.

 А. поаво, не знаю, откуда, Должно быть, у ба-'бушки...

 У бабушки? Да ведь маменька еще сегодня утром говорила с бабушкой, просила хоть часть заплатить, и бабушка ей наотрез отказала. Зачем вы говорите неправду, князь? Что у вас на уме? — посмотрела на него Маринька долго, пристально. — Валерьян Михайлович, сейчас же, сейчас же говорите, кто заплатил, а если не скажете, я Бог знает что подумаю... Он молчал, и она вдруг поняла. Побледнела и встала,

ие своля с иего глаз.

 Так это вы?.. Ну. спасибо, князь! Вы очень добом. Сжадились нал белною девушкою, облагодетельствовали... Но как же вы не подумали, что мы, хоть и бедные, а, может быть, не захотим принять вашего подарка... милостыии? Если бы у вас была хоть капля не доужбы, а уважения ко мне и к маменьке, вы бы этого ие сделали. А впрочем, я сама виновата, сама позволила... глупая девчонка... гаупая... гаупая...

Закомла лицо оуками, опустилась на стул и заплакала. Худенькие плечики вздоагивали. Из-под сбившейся косынки обнажилась тоненькая шея и полудетская грудь; иа этой гоуди, то подымавшейся, то опускавшейся от слез, выступали пол смуглой кожей тонкие ключицы, тоже полудетские.

«Дурак! Дурак! Что я наделал!» — схватился Голицыи за голову. Не знал, что для него в эту минуту важиее освобождение России, восстание, оеволюция или эта плачушая девочка.

Маринька встала и, не отнимая рук от лица, пошла

к двери. Голицын бросился к ией.

 Маринька... Марья Павловиа, постойте, постойте, ие уходите, дайте сказать, выслушайте, ради Бога, выслушайте

Пустите! Пустите!

Но он не пускал, держал ее за руки.

— Ну, дайте же, дайте сказать! Не могу я так, Маониька! Ведь вот сейчас уйдете, и, может быть, никогда не **УВИЛИМСЯ** 

Она остановилась, прислушалась.

— Только минутку... Я только хочу... Да сядьте же, сядьте. — умолял он, ташил ее за руку.

И она покорилась, пошла за иим, села на прежиее

место.

 Дурак! Дурак! Все умиые люди дураки ужасные, это обо мие сказано, - торопился он, сбивался и путался. -Ну и пусть дурак! Но если б я зиал, что так выйдет... Неужели же вы меня таким подлецом считаете? Я котел — поосто... Вы сами намедии сказали, что можио просто... Ведь вы не знаете. Маринька, в каких я сейчас обстоятельствах. Помиите сказку: стоанник и веоблюд в пустыие; верблюд взбесился, странник в колодец бросился, а там куст малины... Ах, не то, не то! Я все не то говорю. Я с ума схожу, Маринька... Не могу я вынести, что вы себя губите, потому что Аквилонов — гибель, хуже всякой гибели... Вы давеча сказали, что почти верите, что я ваш доуг... Как это скучно, как стоанию, что все в жизии — почти, инчего — совсем не бывает... Ах. не то. опять не то... Погодите, что я хотел?.. Да, если бы ваш друг, почти друг, шел на смерть, на поединок, из которого, может быть, жив не вериется, и пожелал вам следать добро — заплатить этот проклятый долг за Черемушки, чтобы спасти вас от гибели. — неужели вы не приняли бы, отказали бы в последией воле умирающему?

Она перестала плакать, отняла руки от лица и, еще ие понимая слов, вслушивалась в голос его, вглядывалась в лицо, простое, милое, детское и такое жалкое, что опять, как тогла, в пеовые минуты сближения, сердце ее сжималось от стоаха, как булто чуяло, что этому человеку гоозит

беда - и иадо помочь ему, остеречь, спасти,

— Я так и знала! Я так и знала! — всплесиула она руками.— Говорите, сейчас же говорите! Что это зиачит? Какая смерть? Какой поединок?

 Не спращивайте. Маринька. Я не могу сказать. — Невеста?

— Какая невеста?

— Опять забыли? Невеста у вас...

— Никакой иевесты иет. Ведь я же вам говорил... - Говорили, что иет, а может быть, есть?

— Зачем вы мие не верите, Маринька? Разве не видите,

что я говорю правду?

— Так что же, что? Ла говорите же! Зачем вы меня мучаете? Что вы со миою делаете!

— Не могу сказать, — повторна Голиныи.

От Фомы Фомича Маринька слышала, что «время теперь такое страшное» — нмператор Константин Павлович отказался от поестола, и войска должиы поисягнуть Николаю, а есан не понсягиут, то может быть бунт, «Уж не это лн?» — подумала с вещим ужасом.

— Я вам давеча непоавду сказала, что почти верю вам. Не почти, а совсем. И что бы ни случилось. булу верить всегия. А только столино, как столино — знать н ие знать! И что со мною будет, Господи... Валеонаи Ми-

хайлович, милый, а нельзя, чтоб этого не было?

— Нет. Маоннька, исльзя. — A когла ?

Не виаю, Скоро, Может быть, завтоа.

 Завтра? Так значит, уйдете — и, может быть, никогда не увидимся?

Побледнела, иаклонилась и положила ему руки на плечи. Ои опустился на колени и оуками обвил ее стан.

Родная, родная, любимая, едииственная!

Вдруг вспомнил Софью. Не изменяет ли небесной для земной? Но иет, измены не было. Любил в обенх земной и иебесной — одну Единственную. Уйдете — и никогда, никогда не увидим-

ся! - повторяла она и плакала; но это уже были не прежине, горькие, а новые, сладкие слезы любви.

Нет. Маоннька, увидимся, А если увидимся, вы

меня не покниете? Она иаклоинлась к нему еще ниже, приблизила лицо к лицу его, так что он почувствовал ее дыханне. Они смотреан друг на друга, улыбаясь, молча, и опять вспоминали, узнавали друг друга, как сквозь вещий сон иезапамятнодавний, много раз виденный. Улыбки сближались, сбли-

жались — н. наконец, слидись в поцелуй,

 Родная! Родная! Родная! — повторял он, как будто в одном этом слове было все, что он чувствовал.- Перекрестите меня, Маринька. Я ведь и за вас. может быть. иа смерть нду.

— Почему за меня?

— Потом узнаете.

— Тоже нельзя сказать?

Да, иельзя. Перекрестите же.

- Ну, Христос с вами! Сохрани, помоги, спаси, Матеор Поечистая! — благословила она его теми же словами. как некогда Софья, и поцеловала уже с материнскою нежностью.

«Да, Матерь, Матерь Пречнстая! — подумал он.— Родияя мать-земля. Мать и Невеста вместе. На муку крестную, иа смерть — за нее, за Россию, Матерь Пречнстую!»

### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В ночь с 13 на 14 декабря в маленьких комматках Рылеева в последний раз собрались заговорщики. Эдесь, ночью, так же как днем, толпились оии, приходили и уходили. Но уже не кричали, не спорили, как давеча; оечи были тихи. лица тоожественны: все чувствовали.

что наступила мниута решительиая.

Пожилой человек, в потертом зеленом фраке, высоком белом галстухе и черепаховых очках, с лицом, как будто сухим и жестким, а на самом деле, восторженио-мечтательным, отставной чиновник канцеларии Московского генерал-тубериатора, барои Владимир Иванович Штемитель, один из старейших членов Северного Общества, читал невиятно и сбивчиво, по черовом измаранной:

В манифесте от Сената объявляется:

«Уинчтожение бывшего правления.

Учреждение Временного — до установления постоянного.

Свободное тисиение и уничтожение цензуры.

Свободное исповедание всех вер.

Равенство всех сословий перед законом.

Уничтожение крепостного состояния.

Введение понсяжиых.

Уничтожение постоянной армин».

— Ну, а как же мы все это сделаем → спросил кто-то. Очень просто, — ответил Штейнгель — Заставим Синод и Сенат объявить Верховную Думу Тайного Общества Временным Правительством, облечениям властью неограничениой; раздадим министерства, армин, корпуса и прочне начальства членам Общества и приступны к избранию народимх представителей, кои долженствуют утвердить иовый порядок правления по всему государству Российскому...

Каждый, кто входил в эти маленькие комнатки, сразу пьянел, точио крепкое внио бросалось ему в голову; дух захватывало от чувства могущества: что захотят, то и

сделают; как решат, так н будет.

«Ничего не будет, — думал Голицын. — А, может быть, и будет? Безумцы, луиатики, планіцики, а, может быть, и пророки? Может быть, все это — не исполиение, а энаменье; зарница, а не молния? Но где была зарница, там будет и молния».

 Город Нижний-Новгород, под именем Славянск, будет новой столицей Россни.— объявил Штейигель.

Голицын, прищурив глаза, смотрел, как восковые свечи тускло мерцают в облаках табачного дыма, и ему казалось, что он уже видит золотые маковки Славянска, Гра-

да Грядущего, Сиона русской вольности.

Инженеривы подполковник Багенков, сутулый, костальвый, неповоротанный, медлительный, говорна с трудом, точно тяжелме камин ворочал; курна трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось, недостающие слова из нее высасывал. Герой Двенадцатого года, потерявший в сраженье под Монмирале команду с пушками очт чрезмерной храбрости», был мастером на рукоделье женское, любил вышивать по канве. И теперь тоже по канве вышивал. — мечтал о спосм участии во Временном Правительстве, вместе со Сперанским, генералом Ермоловым, архиениском Филаретом и Пестельст

Предлагал «обратить военные поселения Аракчеева в национальную гвардню — guarde nationale н передать Петропавловскую крепость мунисипалитету, поместив в оной

городовой совет с городовою стражею».

— У нас в Россин инчего не стоит сделать революдию: только объявить Сенату да послать печатиме указы, то присигнут без затруднения. Или взять немного войск да пройти с барабаниям боем от полка к полку и можно бы произвести славных дел множество!

 По крайней мере, о нас будет страничка в историн! — воскликнул драгунский штабс-капитан Алексаидр Бестужев и, подняв глаза к небу, прибавил чувстви-

тельно:

Боже мой, неужели отечество не усыновит нас?..
 Ну, уж это лучше оставьте, проговорил Оболен-

ский сухо и поморщился.

Лейб-гренадерский полковник Булатов, хорошенький, стельныкий, беленький, похожий на фарфоровую куколку, с голубыми удивленными главками, с удивленными и как будто немного полоумным личиком, слушал всех с одинаковым вимманием, словно хотел что-то понять и не мог.

 Одио только скажу вам, друзья мои: если я буду в действии, то н у нас явятся Бруты, а, может быть н превзойдут тех революционнстов,— вдруг начал и не кон-

чил, сконфузился.

Какой же план восстания? — спросил Голицын.

— Наш план такой, — ответил Рылеев. — Говорить про-

тив присяги, кричать по полкам, что Коистантина принудили и что отказ по письму иедостаточеи, пусть манифестом объявит, а лучше сам приедет. Когда же полки возмутятся, вести их прямо на площадь.

— А миого ли будет полков? — полюбопытствовал

Батенков.

 — А вот считайте: Измайловский весь, Финанидского батальон, московцев две роты, лейб-гренадер тоже две роты, морской экипаж весь, кавалерии часть, а также аотиллерии.

 Не надо артиллерии, холодным оружием справимся! — опять выскочил Булатов.

 Успех иесоминтелен! Успех несоминтелен! — закончали все. — Ну, а что же мы будем делать на площади? —

спросил Оболеиский.

 Представим Сенату манифест о конституции, а потом прямо во дворец и арестуем царскую фамилию.

 Легко сказать: арестуем. Ну, а если убегут? Дворец велик и выходов в ием миожество.

Недурио бы достать плаи, — посоветовал Батенков.

Царская фамилия не иголка: когда дело дойдет

до ареста, не спрячется, - рассмеялся Бестужев.

— Да ведь мы и не думаем, чтобы одним заиятием дворца успели кончить все, — продолжал Рылеев. — Но если государь бежит со своею фамилиею, довольно и этого: тогда вся гвардия пристанет к нам. Надобно нанесть первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию. Помиите, друзья, успех революции в одиом слове: дерзай! — воскликиул он и, подобно развеваемому ветром пламени, весь трепетио-стремительный, легкий, детящий, сверкающий, так был хорош в эту минуту, как инкогда.

— Вы, молодые люди, о русском солдате инкакого поиятия не имеете, а я его знаю вдоль и поперек.заговорил штабс-капитаи Якубович, худощавый, смуглолицый, похожий на цыгана, с черной повязкой на голове прострелениой, «кавказский герой». — Кабаки разбить, вот с чего надо начать, а когда перепьются как следует.солдаты в штыки, мужики в топоры, - пусть пограбят маленько; да красного петуха пустить, поджечь город с четырех концов: чтоб и праху немецкого не было, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви, да крестиым ходом во дворец, захватить царя, огласить республику и дело с коицом!

— Любо! Любо! Вот это по-нашему! К черту всех филантропищек! — закричал, забушевал киязь Шепии.— Скорее! Скорее! Утра ждать нечего! Сию же минуту, не-

медленио!

Вскочнл — и все повскакали, как будто и вправду готовы были бежать, сами не зная, куда и зачем,

- Что вы, господа, помилунте! Куда же теперь, ночью? До объявления присяги солдаты не двинутся. И раз-

ве не видите, Якубович шутит?

- Нет, не шучу. А впрочем, если вам угодио за шутку помнять... — усмехнулся Якубович двусмысленно.

- Нет, друзья, подвизаясь к поступку великому, мы не должны употреблять средства низкне. Для чистого дела чистые руки нужны. Да ие осквернится же святое пламя вольности! — заговорил опять Рыдеев, и мало-помалу все приходили в себя, утихали, опомниались.

В уголку, у печки, за отдельным столиком, уставлеи-

ным бутылками, сидели Кюхельбекео и Пущин.

Коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или попросту Кюхля, русский немец, издатель журиала «Мнемовниа», молодой человек, белобрысый, пучеглазый, долговязый и неуклюжий, как тот большой вялый комар, который называется «караморой», по собствеиному признанию, «ничего ие делал, как только писал стихи и мечтал о будущем усовершении рода человеческого»; не был даже членом Тайного Общества, зато участвовал в нном тайном обществе — Московских «любомуд-

ров», поклонников Шеллинга.

Надворный судья Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина, его старииный собутыльник, «ветреный мудрец», по слову поэта, нмевший слабость к вину, картам и женшинам, покнича блестящую военную карьеру и поступна маленьким чиновником в уголовный департамент Московского Надворного Суда, чтобы доказать примером, что можио приносить пользу отечеству и в самой скромной должности, распространяя добрые чувства и понятня. «Маремьяна-старица» 1, «Мать-Софья-о-всех-сохнет» — эти лицейские поозвища очень подходили к доброте его, хлопотливой, неутомимой и равиой ко всем. Какой-инбудь спор двух старых лавочниц у Иверской о мотке инток выслушивал он с таким терпением, как будто шла речь о деле государственной важности.

Кюхельбекер с Пушнным вели беседу о натурфилософин.

 Абсолют есть Божественный Нуль, в коем успоканваются плюс и минус, идеальное и вещественное. Понимаете, Пушин?

Маремьяна-старица за весь мир печалится. <sup>2</sup> Иверская икона Божией Матери находилась в надвратной церкви Воскоесенских (позднее Иверских) ворот Китай-города. Во время реконструкции Москвы церковь и ворота были снесены.

— Ничего не понимаю, Кюхля, Нельзя ли попроше? — А попроше — так. Натура есть гисоогаиф, начер-

танный Высочайшею Поемудоостию, отоажение идеального в вещественном. Вещественное равно отвлеченному: вещественное есть то же отвлеченное, но только разрозненное и конечное. Понимаете?

Пушни глядел на него глазами слегка осовельми выпил лишнее - н слушал с таким же вниманием, как

тех двух давочниц у Ивеоской.

Отставной арменский поручик Каховский, с голодным. тощим лицом, тяжелым-тяжелым, точно каменным, с надменно оттопыренной нижней губой и главами жалобными. как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, расхаживал из залы в кабинет, все по одной и той же линии, от печки к окну, туда и назад, туда и назад, однообразно-утомительно, как маятник,

 Будет вам шляться, Каховский! — окликнул его Пушин.

Но тот ничего не ответил, как будто не слышал, и продолжал ходить.

 Вещественное и отвлеченное одно и то же, только в двойственной форме. Идея сего совершенного единства и есть Абсолют. Искомое условие всех условий — Безуслов. Ну, теперь поняли? — заключил Кюхельбекер.

— Ничего не понял. И какой же ты, поаво, Кюхля. удивительный! В этакую минуту думаещь о чем! Ну, а

завтра на площадь пойдешь? Каховский вдруг остановнася и прислушался.

Пойду.

— И стрелять будешь?

— Буду.

— А как же твой абсолют?

 Мой абсолют совершенно с этим согласен. Боань вечная должна существовать между добром и злом. Познанье и добродетель - одно и то же. Познанье есть жизнь, и жизнь есть познанье. Чтобы хорошо действовать, надо хорошо мыслить! — воскликнул Кюхля и, неуклюжий, нелепый, уродливый, но весь просветлевший светом внутренним, был почти прекрасен в эту минуту.

 Ах, ты мой Абсолютик, Безусловик миленький! Цапля ты моя долговязая! — рассмеялся Пущин и полез

к нему целоваться.

— Напрасно смеяться изволите.— вдоуг вмещался Каховский. — Он говорит самое нужное. Все пустяки перед этим. Если стоит для чего-нибудь делать революцию, так вот только для этого. Чтобы можно было жить, мир должен быть оправдан весь! - наклонившись к Пущину, поднял он перед самым лицом его указательный палец с видом угрожающим; потом выпрямился, круго повериулся на каблуках и опять зашагал, зашатался, как маятник.

Было позлио. Казачок Филька давио уже хоапел. неестественно скорчившись на жесткой выпуклой комшке платяного ящика в прихожей, под вещалкой. Гости расхолились. В кабинете Рыдеева собоалось несколько человек для последиего сговора.

 А ведь мы, господа, так и не решили главиого. сказал Якубович.

— Что же главиое? — споосил Рылеев.

 Будто не знаете? Что делать с нарем и с нарской фамилией, вот главиое. — посмотрел на него Якубович пристальио.

Рылеев молчал, потупившись, но чувствовал, что все

иа него смотоят и ждут.

 Захватить и задержать их под стражею до съезда Великого Собора, который должен решить, кому царство-

вать и на каких условиях. — ответил он, наконец.

- Под стражею? покачал головою Якубович сомиительно.— А кто устережет царя? Неужели вы думаете, что приставлениые к нему часовые не оробеют от одного взгляда его? Нет. Рыдеев, арестованье государя произвело бы неминуемую гибель нашу или гибель России — войну междоусобную.
- Ну, а вы-то сами, Якубович, как думаете? вдоуг заговорил все время молчавший Голицын. Давно уж элил его насмешливый вид Якубовича. «Дразнит, хвастает, а сам, должио быть, трусит!»

 Да я что ж? Я как все, — увильиул Якубович. — Нет, отвечайте прямо. Вы задали вопрос, вы и от-

вечайте, - все больше заился Голицыи.

 Извольте. Ну. вот. господа, если иет других средств. нас тут шесть человек...

Каховский, продолжая расхаживать, вошел в кабинет

и, дойдя до окиа, повериулся, чтобы идти назад, ио вдруг опять остановился и поислушался. Нет. семь. — продолжал Якубович, взглянув на Ка-

ховского. — Метнемте жребий: кому достанется — должен

убить царя или сам будет убит.

«А может быть, и ие хвастает», - подумал Голицыи, и вспомиились ему слова Рыдеева: «Якубовича я знаю за человека, презирающего жизнь свою и готового ею жертвовать во всяком случае».

 Ну. что ж. господа, согласны? — обвел Якубович всех глазами с усмешкой.

Все молчали.

 — А вы думаете, что так легко рука может подияться иа государя? — проговорил, наконец, Батенков.

— Нет, не думаю. Покуситься на жизнь государя не

то, что на жизнь простого человека...

На священную особу государя императора, — опять

разоздился Голицын. Но Якубович не поиял.

— Вот, вот, оно самое! — продолжал он. — Священиая Особа, Помазанинк Божий! Это у нас у всех в крови. Революционисты, безбожники, а все-таки русские люди, крещение. Не подлецы же, не трусы — все умрем за благо отечества. Ну, а так до царя дойдет, рука не подмаатся, сердце откажет. В сердце-то царя убить трудией, чем на площали...

— Цыц! Молчать! — вдруг закричал Каховский так иеожиданио, что все оглянулись на него с удивлением. — Что с вами, Каховский? — удивился Якубович так,

что даже не обиделся.— На кого вы кончите?

— На тебя, иа тебя! Молчать! Не сметь говорить об этом! Смотри у меня! — погрозил он ему кулаком и котел еще что-то прибавить, но только рукой махиул и проворчал себе под нос: — О, болтуны проклятые! — повернулся, и, как ин в чем не бывало, пошел назад все по тому же пути, из кабинета в залу. Опять защагал, защатался, как маятики, с лицом, как у соиного.

«Лунатик», — подумал Голицыи.

— Да что он, рехиулся, что ли? — вскочил Якубович в бешенстве.
Рылеев удержал его за руку.

- Оставьте его. Разве не видите, он сам не знает, что

говорит.
В эту минуту Каховский опять вошел в кабинет. Яку-

бович вгляделся в иего и плюнул.

— Тьфу! Сумасшедший! Берегитесь, Рылеев, он вам

беды иаделает!

 Ошибаетесь, Якубович, — проговорил Голицыи спокойио. — Каховский в полном рассудке. А сказал он то, что надо было сказать.

— Что надо? Что надо? Да говорите толком, черт

бы вас побрал!
— Довольно говорили. Миого скажешь — мало сде-

— Да уж и вы, Голицыи, не рехиулись ли?

 Послушайте, сударь, я не охотинк до ссор. Но если вы непременно желаете...

 Да будет вам! Нашли время ссориться. Эх, господа, как вам не стыдно! — проговорил Рылеев с таким горьким упреком, что оба сразу опоминлись.

 Ваша правда, Рылеев, — сказал Голицын. — Утро вечера мудренее. Завтрашний день нас всех рассудит. Ну.

а теперь пора по домам!

Он встал, и все — за ним. Хозяин проводил гостей в прихожую, Здесь, по русскому обычаю, уже стоя в шинеаях и шубах, опять разговорились. Храпевшего Фильку растолкали и выслали в кухню, чтоб не мешал.

Такое чувство было у всех, что после давешнего разговора о цареубийстве все снова смещалось и спуталось.-

ничего не решили и инкогда не решат.

 Принятые меры весьма источны и неопределительны.— начал Батенков. Да ведь нельзя же делать репетицию. — заметил

Бестужев. Войска выйдут на площадь, а потом — что удастся.

Будем действовать по обстоятельствам, — заключил Рылеев. Теперь рассуждать нечего, наше дело слушаться

- приказов начальника, подтвердил Бестужев. А кстати, где же он сам, начальник-то наш? Что он все прячется? Тоубецкой сегодия не очень здоров. — объясних Ры-
  - А завтра... все-таки будет завтра на площади?

Страх пробежал по лицам у всех.

 Что вы. Бестужев, помилуйте! — возмутился Рылеев так искреино, что все успокоились.

Ну, господа, теперь Бог управит все остальное.

С Богом! С Богом! — сказал Оболенский. Якубович. Бестужев и Батенков вышли вместе. Голи-

цын и Оболенский стояли в прихожей, прошаясь с Рылеевым.

Каховский, все еще ходивший по зале, увидев, наконец, что все расходятся, тоже вышел в прихожую и стал надевать шинель. Лицо у него было все такое же сонное лицо «лунатика».

Рыдеев полошел к нему.

— Что с тобой. Каховский? Нездоровится?

Нет, здоров, Прощай.

Он пожал ему руку, повернулся и сделал шаг к дверям. Постой, мне надо тебе два слова сказать, — остановил его Рылеев.

Каховский поморшился. Ох, еще говорить! Зачем?

 Ну, можно и без слов. Рылеев отвел его в сторону, вынул что-то из бокового

кармана и потихоньку сунул ему в руку. Что это? — удивился Каховский и подиял руку.

В ней был киижал.

Забыл? — спросил Рылеев.

 Нет, помню, — ответил Каховский, — Ну, что ж, спасибо за честь!

Это был знак, давно между инми условленный; получивший киижал избирается Верховною Лумою Тайного

Общества в цареубийцы.

Рылеев положил ему руки на плечи и заговорил торжественио: видно было, что слова заранее облуманы, сочииены, может быть, для потомства: «Будет и о нас страничка в истории», как давеча сказал Бестужев.

— Любезный друг, ты сир на сей земле. Я знаю твое самоотвержение. Ты можещь быть полезией, чем на пло-

щади: убей царя.

Рылеев хотел его обиять, но Каховский отстранился. Как же это следать? — споосил он спокойио, как

будто задумчиво.

 Надень офицерский мундир и рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей. Или на площа-

ди, когда выедет, -- сказал Рылеев.

Что-то медленио-медленио открывалось в лице Каховского, как у человека, который хочет и не может просиуться; наконец, открылось. Сознание блеснуло в глазах, как будто только теперь он поиял, с кем и о чем говорит. Луиатик просиулся.

 Ну, дадно, — проговорил, бледнея, но все так же спокойно-задумчиво. — Я — его, а ты — всех? Ты-то

всех — оещил?

 Зачем же всех? — прошептал Рылеев, тоже бледиея. Как зачем? Да ведь ты сам говорил: одного мало, иало всех?

Рыдеев этого никогла не говорил, лаже думать об

этом боялся

Ои молчал. А Каховский все больше бледнел и как будто впивался в него горящим взором. Ну, что ж ты молчишь? Говори. Аль и сказать

иельзя? Сказать нельзя, а сделать можно?

Вдруг лицо его исказилось, рот скривился в усмешку,

надменно оттопыренная нижияя губа запрыгала. Ну, спасибо за честь! Лучше меня никого не наш-

лось, так и я пригодился? А вы-то все что же? Аль в крови ие охота пачкаться? Ну, еще бы! Честиые люди, благородиые! А я — меня только свистии! Злодей обреченный! Отверженное дицо! Низкое орудие убийства! Киижал в оуках твоих!

Что ты, что ты, Каховский! Никто не принуждает

тебя. Ты же сам хотел...

Да. сам! Как сам захочу, так и следаю! Пожертвую

собой для отечества, но не для тебя, не для Общества. Ступенькой инкому не дягу под ноги. О, инзость, инзость! Готовил меня быть кинжалом в руках твонх, потерял рассудок, склоияя меня. Думал, что очень тонок, а так был гоуб, что я не знаю, какой бы дурак не поиял тебя! Наточна книжал, но берегись — уколешься!

 Петя, голубчик, что ты говоришь! — сложил и протянул к нему руки Рылеев с мольбою.— Да разве мы

ие все вместе? Разве ты ие с нами?

— Не с вами, не с вами! Никогда я не был и не буду с вами! Однн! Одии! Одии!

Больше не мог говорить — задыхался. Весь дрожал, как в поипалке. Лицо потемиело и сделалось стоащиым.

как у одержимого.

 Вот тебе книжал твой! И если ты еще когда-инбудь осмелишься, - я тебя!.. - одной рукой занес кинжал над головой Рыдеева, доугой — схватил его за ворот. Оболеиский и Голицын хотели кничться на помощь к Рылееву. Но Каховский отбросил книжал, — ударившись об пол. клииок зазвенел. — оттолкиул Рыдеева с такою силою, что ои едва не упал, и выбежал на лестинцу.

Одно мгновение Рылеев стоял, ошеломлениый. Потом выбежал за иим и, иагиувшись через перила лестиицы,

позвал его с мольбой отчаянной:

Каховский! Каховский! Каховский!

Но ответа не было. Только где-то далеко, должно быть, из ворот на улицу, тяжелая калитка с гулом захлопиулась.

Рылеев постоял еще минуту, как будто ожидая чего-то;

потом вериулся в прихожую. Все трое молчали, потупившись и стараясь не смот-

реть друг другу в лицо.

 Сумасшедший! — произиес, наконец, Рыдеев. — Правду говорит Якубович: беды еще наделает, погубит иас всех.

 Вздор! Никого не погубит, кроме себя,— возразил Оболенский. — Несчастиый. Все мы несчастные, а он пуше всех. В такую мниуту — одии. Одии за всех на муку идет больше этой муки иет на земле... И за что ты его обидел. Рылеев?

— Я его обилел?

Да, ты. Разве можно сказать человеку: убей?

— «Сказать нельзя, а сделать можно?» — повтооил Рылеев слова Каховского с горькой усмешкой. Оболенский вздрогиум и побледиел, покраснел, так же

как давеча, в разговоре с Голицыным. Не знаю, можно ли сделать. Но лучше самому убить, чем другому сказать: убей, — проговорил он тихо, со страшным усилнем.

И опять все трое замолчали. Рылеев опустился на сундук под вешалкой, Филькино ложе, уперся локтями в коленн и склоннл голову ил руки.

Оболенский присел рядом с ним и гладил его по голове, как больного ребенка, с тихою ласкою.

Молчанне длилось долго.

МООЛЧАИНЕ ДАИЛОСЬ ДОЛГО. НАКОНЕЦЕ РАМЕНЕ БОДИЯЛ ГОЛОВУ. Так же как сегодня утром, он казался тяжелобольным: сразу побледнел, осуиулся, как будто весь поннк, потух: был огонь — стал пепел.

— Тяжко, братья, тяжко! Сверх сил! — простонал с

глухим рыданием.

 — А помнишь, Рылеев, — заговорил Оболенский, продолжая гладить его по голове все с тою же тихою ласкою: — «Ленщина», когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ес; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мире».

— Какне слова! — удивился Рылеев.— Кто это сказал?

— Забыл? Ну, инчего, когда-инбудь вспоминшь. И еще, слушай: «Вы теперь инеете печаль, и О Тувику вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей инкто не отимиет у вас» . Так-то, Рылеющка: будет скорбь, будет и радости, и радости машей инкто не отиниет у нас!

На глазах Рылеева блестели слезы, и он улыбался сквозь слезы. Встал и положил руку на плечо Голи-

цына.

— Поминте, Голицын, как вы однажды сказали мие: «Хоть вы и не верите в Бога, а помоги вам Бог»?

 Помню, Рылеев.
 Ну, вот и теперь скажите так, — начал Рылеев и не кончил, вдоуг покрасиел, застыдился.

Но Голицын понял, перекрестил его и сказал:
— Помоги вам Бог. Рыдеев! Христос с вами! С нами

со всеми Хоистос!

Рылеев обиял одной рукой Голицына, другой — Оболенского, привлек обоих к себе, и уста их слились в тройной поцелуй.

Сквозь страх, сквозь боль, сквозь муку крестную была вклад радость, и они уже знали, что радости этой никто ие отнимет у них.

Евангелне от Иоанна, XVI, 21.
 Евангелне от Иоанна, XVI, 22.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

# ГЛАВА ПЕРВАЯ

«С Петра начниается революция в России, которая продолжается и до сего дня»,— вспомнил Голицын слова Пушкииа, сказанные Пестелю, когда утром 14 декабря вышел из Сенатскую площадь и взглянул на памятник

Петоа.

Пасмурное утро, туманное, тикое, как будто задумалось, на что повернуть, на мороя или оттепсаь. Адмиралтейская игла воткнулась в инякое небо, как в белую вату. Мостки через Неву уходили в белую степу, и казалось, там, за Невою, нет инчето — только белая мгла, пустота конец земли и пеба, край света. И Медиый Веадики ма медном коне скакая в эту белую тьму кромешную.

Поглядывая на пустую площадь, Голицын ходил взад н вперед по набережиой. Увидел издали Ивана Иванови-

ча Пущина и подошел к иему.

Кажется, в восемь? — спросна Голнцын.

— Да, в восемь,— ответил Пущин. — А уж скооо девять? И никого?

— Никого.

— Куда же все девались?

— He зиаю.

А что Рылеев?
 Должно быть, спит. Любит долго спать.

— Ох. как бы нам не проспать Российской воль-

Помолчали, походили, ожидая, не подойдет ли кто.

Ну, я пойду, — сказал Пущин.

Куда вы? — спросна Голнцын.

П.

Пущии ушел, а Голнцын продолжал расхаживать взад

и вперед по набережной.

Баба в обмеращем платье, с поснневшим лицом, полоскала белье в прорубн. Старичок-фонарщик, опустив на блоке фонарь с деревлиного столба, забрызганного еще летнего грязью, наливал копопляное масло в жествиую лампочку, Разносчик на двер декладывал мятные жамки, в виде рыбок, белых и розовых, леденцы, в виде петушков прозрачных, желетнымих и красненьмих.

Мальчншка нз мелочиой лавочки, в грязном перединке, с пустой корзиной на голове, остановился у паиели н, грызя семечки, с любопытством разглядывал Голнцына; может быть, знал по опыту, что если барни ждет, то будет и барышня. И Голнцыну тоже казалось, что он ждет,—

#### Как ждет любовник молодой Минуты сладкого свиданья.

Мальчишка надоел ему. Он перешел с набережной на Адмирал-гейский бульвар и начал раскажнать по одной стороне, а по другой — господни в темных очках, в горожовой шинели: пройдет туда и поглуадит, как будто спросиг: «Ну, что ж, будет ли что?» — пройдет оттуда и как будто ответит: «Нто-инбудь да будет, посмотрим!»

«Сыщик», — подумал Голицын и, зайдя за угол, сел

на скамью, пританлся.

— Бываль, исдалеки времена, копеечного калачика и на сегодня, и на завтра хватает, а тут вдруг с девятью копейками и к лотку не подходи, — торговалась старушкасалопинца с бабой-калачинцей и главами искала сочувствия у Голицына. А над головой его, на голом суку, ворона, разевая черный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала.

«Ничего не будет! Ничего не будет!» — подумал Го-

лицын.

И вдруг ему сделалось скучно, тошно, холодно. Встал н, перейдя Адмиралтейскую площадь, вошел в кофейню Лореда, на углу Невского, рядом с домом Главного Штаба.

Здесь горелн лампы — дневной свет едва проникал в подвальные окна; было жарко натоплено; пахло горячим хлебом н кофеем. Стук биллиардных шаров доносился на соседней комнаты.

Голнцын присел к столнку и велел подать себе чаю. Рядом двое молоденьких чиновинков читали вслух манифест о восшествин на престол императора Николая I.

— «Объявляем всем верими нашим подданным... В сокрушенни серада, емиряесь пред неисповеднимым судьбами Всевышнего, мы принесли присыту на верность старейшему брату нашему, государю цесаревнчу и великому князю Константину Павловичу, яко законному, по праву первородства, наследнику престола Весроссийского»...

Когда дело дошло до отречення Константина и второй понсяти, читавший остановился.

— Понимаете? — спросил он громким шепотом, так что Голнцын не мог не слышать.

— Понимаю, — ответна слушавший. — Сколько же будет присяг? Сегодня — одному, завтра — другому, а там, пожалуй, и третъему...

 «Понзываем всех верных наших подданных соединить теплые мольбы их к Всевышнему, да укрепит благие намерення наши, следовать примеру оплакиваемого нами государя, да будет парствование наше токмо прододжением цаоствовання его»... Понимаете?

Понимаю: на колу мочала, начинай сначала!

«Тоже, верно, сыщики», - подумал Голицыи, отвернулся, взял со стола истрепанную книжку Благонамеренного и сделал вид, что читает,

Гремя саблею, вошел конногвардейский корнет и заказал продавшице-фоанцуженке фунт конфет. «лимонных,

кисленьких».

Голнцын узнал князя Александра Ивановича Одоевского, поздоровался и отвел его в сторону. — Откула ты?

Из дворца. На карауле всю ночь простоял.

— Hv. что?

 Да инчего. Только что граф Милорадович у государя был с рапортом: на всех полков знамена возвращаются; все войска присягнули уже, да и весь город, можно сказать, потому что с утоа нельзя пообиться к цеоквам. Гоаф такой веселый, точно имениник: понглашает всех на пноог к дноектору театров Майкову, а оттуда к Телешовой, танцовшние.

— И ты думаешь, Саша?..

— Ничего я не думаю. Уж если военный губернатор на пироге у балетной танцовщицы, эначит, все благополучно в городе.

Француженка подала Одоевскому фунтик, перевязанный розовой ленточкой.

 Куда ты? — спросна Голнцын. — Домой.

— Зачем?

— На канапе лежать да конфетки сосать. Умнее инчего не придумаещь! - рассмеялся Одоевский, пожал ему руку н вышел.

А Голицыи опять присел к столику. Устал, глаза отяжелели. веки слипались. «Как бы не заснуть», - подумал.

Белая душная вата наполнила комнату. Где-то близко была Маоннька, и он звал ее. Но вата заглушала голос. А над самым ухом его ворона, разевая черный клюв с чем-то красным, как кровь, каркала: «Ничего не будет! Ничего не будет!»

Проснулся от внезапного шума. Все повскакали, подбежали к окнам и смотрели на улицу. Но в инзеньких, почти в уровень с тротуаром, окнах мелькали только ноги бегуших людей.

— Куда они? — Раздавили!

— Ограбили!— Пожар!

— Пожар! — Бунт!

Голицын тоже вскочил и, едва не сбив кого-то с ног, как сумасшедший, кинулся на улицу.

— Бунт! Бунт! — услащал крики в бегущей толпе и побежал вместе с нею за угол Невского, по Адмиралтейской площади к Гороховой.

— Ах, беда, беда!
 — Ла что такое?

— Гвардня бунтует, не хочет присягать Николаю Павловичу!

Кто с Николаем, тех колят и рубят, а кто с Константином, тащат с собой.

— А кто же государь, скажите на милость? — Николай Павлович!

— Константин Павлович!

— Нет государя!

— Ах, беда, беда! Добежав до Гороховой, Голицын услышал вдали барабаниую дробь и глухой гул голосов, подобный гулу бури налетающей. Все ближе, ближе, ближе, то наруг земля загудела от тысяченогого топота, воздух потрясся от криков оглушающих:

Ура! Ура! Ура, Константин!

Наклоняясь низко, точно падая, со штыками наперевес, с развевающимся знаменем, батальон лейб-гвардии Московского полка бежал стремительно, как в атаку или

на штурм невидимой крепости.

— Ура! Ура! тричены, шен вытянуты, жилы иабыли разннуты, глаза выпучены, шен вытянуты, жилы иапружены, с таким уснльем, как будго этим криком подымали они какую-то тяжесть неимоверную. И грязно-желтые, извенькие домики Гроховой гладели на невиданиое зреляще, как старые петербургские чиновники — на светопроставления.

Толпа бежала рядом с соддатами. Уличные мальчишки выстели, свиристели и прыгали, как маленькие чертики. А три больших черта, три штабс-капитана, исслись впереди батальона: Александр и Миханл Бестужевы подияли на концах обижжениях шпат треугольные шляпы с перыми, а киязы Щепин-Ростовский махал окровавленною саблею только что зарубил трех человек до смерти. Спотыкаясь и путаясь в полах шинели, держа в руке спавшие с носа очки, Голицын бежал и кричал вместе со всеми, восторженно-нейстово:

Ура, Константин!

# глава вторая

С Гороховой повернули надсво, мимо дома Лобанова и забора Искаия, на Сенатскую плоидаль Здесь, у памятника Петра, остановились и построились в боевую колонну, лицом к Адмиралстейству, тмлом к Сенату. Выставили 
цепь стрелков-разведчиков. А внутри колонны поставили 
замям и собрались члены Тайного Общества.

Тут, за стальною оградою штыков, было надежно, как в крепости, и уютно, тепло, теплотой дыханий человеческих надышано. От солдат пахло квазармою — ржаным хлебом, тютгоном и сермягою, а от «маменькина сынка» Одоевского — тонкими духами, пармского фиалкою. И вещим

казалось Голицыну это соединение двух запахов.

Члены Тайного Общества обинмались, целовались трижды, как будто христосуясь. Все лица вдруг изменились, сделались новыми. Узнавали и не узнавали друг друга, как будто на том свете увиделись. Говорили, спеща, перебивая друг друга, бессвязию, как в бреду или пъяные.

— Ну, что, Сашка, хорошо ведь, хорошо, а? — спрашивал Голицын Одоевского, который, ие доехав из кофейни до дому, узнал о буите и прибежал на площадь.

 Хорошо, Голицын, ужасно хорошо! Я й не думал, что так хорошо! — отвечал Одоевский и, поправляя спавшую с плеча шинель, выронил фунтик, перевязанный розовой денточкой.

— Ага, лимоиные, кисленькие! — рассмеялся Голипын. — Ну. что. будешь, подлец, на канапе лежать да

конфетки сосать?

Смеялся, чтоб не заплакать от радости. «Женюсь на Мариньке, непременно женюсь!» — вдруг подумал и сам удивился: «Что это я? Ведь умру сейчас... Ну, все равно, если не умру, то женюсь!»

Подошел Пущин; и с ним тоже поцеловались трижды,

похристосовались.

— Началось-таки, Пущин? — Началось, Голицын.

— А помните, вы говорили, что раньше десяти лет и подумать нельзя?
— Да вот не подумавши, начали.

— Да вот не подумавши, иачали — И вышло неладно?

— Нет. дално.

 Все будет ладно! Все будет ладно! — твердил Оболенский, тоже как в беспамятстве, но с такой светлой улыбкой, что, глядя на него, у всех становилось светло на душе.

на душе.

А Вильгельм Кюхельбекер, неуклюжий, долговязый, похожий на подстреленную цаплю, рассказывал, как его по дороге на плошадь извозчик из саней вывалил.

— Ушнбся?

 Нет, прямо в снег, мягко. Как бы только пистолет не вымок.

— Да ты стрелять-то умеешь?

— Метил в ворону, а попал в корову!

— Что это, Кюхля, какие с тобой всегда приключения! «Смеются тоже, чтоб не заплакать от радости», — подумал Голицын.

Похоже было на игру исполинов: огромно, страшно, как смеоть, и смешно, невиню, как детская шалость.

Забравшись за решетку памятника, Александр Бестужев склонился к подножью и проводил взад и вперед лезвием шпаги по гранитному выступу.

— Что ты делаешь? — крикнул ему Одоевский.

 Я о гранит скалы Петровой Оружье вольности точу! —

ответил Бестужев стихами, торжественно.

 — А ты, Голицын, чего морщишься? — заметил Одоевский. — Бестужев молодец: полк взбунтовал. А что поактерствовать любит, так ведь мы и все не без этого, а вот. все молодиы!

Кінявь Щепин, после давешнего бешенства, вдруг ослабел, отяжелел, присел на панельную тумбу и вінимательно рассматрінва своів руки в белых перчатках, запачанных кровью; хотел синять — не синмались, прилипан, разорвал, стащил, бросил и начал тереть руки спетом, чтобы смить кровь.

— «Все будет ладно», — повторил Одоевский слова Оболенского и указал Голицыну на Щепина: — И это тоже ладно?

— Да, и это. Нельзя без этого,— ответил Голицын и почему-то, заговорив об этом, взглянул на Каховского.

В нагольном тулупе, с красным кушаком, за который заткнуты были кинжал и два пистолета, Каховский стола подаль от всех, один, как всегда. Никто не подходил к нему, не заговаривал. Должно быть, почувствовав на себе взгляд Голицына, он тоже взглянул на него — и в голодиом, тощем лице его, тяжелом-тяжелом, точно каменном, с надменно оттольеренною изменею губою и жалобимми глазами, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозянна, что-то дрогиуло, как будго хотело открыться и меого. И точас опять отвернулся, гурюмо потупился. «Не с вами, не с вами, никогда я ие был и ие буду с вами!» — вспомиилноъ Голицыму вчерашние слова Каховского и вдруг стало жаль его исстерпимою жалостью.

— А вот и Ръвдеющка! Умаядся, бедневький? — подошел Голицыи и Рыдееву и обияд его с особенной нежностью. Чувствовал, что виноват перед ины: думал, что он проспит, а он все утро метадся, как угоредый, по всем казармам и караудам, чтобы набрать войска, но инчего

не набрал, вериулся с пустыми руками.

Мало иас, Голнцыи, ох, как мало!

 Пусть мало, а все-таки надо, все-таки иадо было начать! — напоминл ему Голнцыи его же слова.

Да. все-таки надо! Хоть одиу мниутку, а былн

свободны! — воскликнул Рылеев.

— А где же Трубецкой? — вдруг спохватнася.
— Черт его знает! Пропал, как сквозь землю прова-

Испугался, должно быть, и спрятался.
 Как же так, госпола? Разве можно без ликтатора?

Что ис с нами делает — нача Рылсев и исключествующих ображений и побежал опять, как угорелый, метаться по городу, искать Трубецкого.

— Нижаких одеподжений ис сделаль, согнали на пло-

 гликаких распоряжении ие сделали, согиали на площадъ, как баранов, а сами спряталисъ, проворчал Ка-

ховский.

И все притихан, как будто вдруг очиулись, опомнились: жуткий холодок пробежал у всех по сеодиу.

Не знали, что делать; стояли и ждали. Собрались на площади около одиннадцати. На Адмиралтейской башие пробило двенадцать, час, а противника все еще не было, ни даже полиции, как будто все начальство вымеоло.

Думали было захватить сенаторов, но оказалось, что уже в восемь утра они присягиули и уехали в Зимний

дворен на молебствие.

Солдаты в одинх муидирах зябли и грелись горячим сбитием, переминались с иоги на ногу и колотили рука об руку. Стояли так спокойно, что прохожне думали, что это парад.

Голнцын ходил вдоль фронта, прислушиваясь к раз-

говорам солдат.

Коистантии Павлович сам идет сюда из Варшавы!

— За четыре станции до Нарвы стоит с первою арминею и Польским корпусом, для истребления тех, кто будет присягать Николаю Павловичу!

— И прочие полки иепременио откажутся!

— A если ие будет сюда, пойдем за инм, на руках принесем!

Ура, Коистантин! — этим криком все коичалось.
 А когда их спрашивали: «Отчего не присягаете?» —

отвечали: «По совести».

Между правым флангом каре и забором Исакия тесинлась толпа. Голицыи вошел в нее и здесь тоже прислу-

В толпе были мужнин, мастеровые, мещане, купшы, дворовые, чиновники и люди неизвестного звания, в страиимх платьях, напоминавшие ряженых: шинели тосподские с мужицикими шапками; полушубки с крутлыми высокним шлапами; чериме фраки с бельми полотенцами и красимми шарфами вместо кушаков. У одного — все лицо в саже, как у трубочиста.

— Кумовьев, значит, много в полиции, так вот, чтоб

ие признали, рожу вымазал,— объясиили Голицыиу.
— Рожа черна, а совесть бела. Полюби нас чериенькими. а беленькими нас велкий полюбит.— подмигиул ему

сам чернорожий, скаля белые зубы, как негр.

У иных было оружие: старинные ржавые сабли, иожи, скальвают лед на улицах, и даже простые дубинки, как, бывало, во дин путачевщины. А те, кто с гольми руками пришел, разбирали полечищы дорв у забора Исакия и выламывали камии из мостовой, вооружаясь кто полеиом, кто бульжинком.

— И видя такое исустроенное, варварское на все Российское простоирарье самовластве и тяжкое притесиенье, государь император Константии Павлович вознамерные, государь император Константии Павлович вознамерные, уцичтожить оное, — говором мастеровой с испитании, замы и уминым лицом, в засаленном картузе и полосатом тиковом халате, сменшком подпоясанном.

— По две шкуры с иас дерут, анафемы! — элобио шипел беззубый старичок-дворовый, в лакейской фризо-

вой шинели со миожеством вооотников.

— Народу жить похужело, всему царству потяжелело! — Омно так, что ой-ой-ой-ой!— взалыхала абаба с красимы лицом и веником под мышкой, должно быть, прямо из бани. А удиоглавая девумика, в длиниой кацавейке мамкиной, разниув рот, жадио слушала, как будто все поинмала.

 И видя оное притесиение лютое, продолжал мастеровой, государь Константии Павлович, пошли ему Господь здоровья, пожелал освободить Российскую чериь от благородных господ...  Господа благородные — первейшие в свете подлецы! — послышались голоса в толпе.

Отжили они свои красные дни! Вот ои потребует их, варваров!

— Недолго им царствовать — не сегодня, так завтра будет с них коовь речками анться!

будет с них кровь речками литься!
— Воля, ребята, воля! — крикнул кто-то, и вся толпа,

как один человек, скинула шапки и перекрестилась.

Сам сюда идет расправу творить, уж он у Пулкова!
 Нет, взяли за караул, заковали в цепь и увезли!

Ах, ты сердечный, болезный наш!

Ничего, братцы, небось, отобьем!

— Ура, Константин!

— Идут! Идут! — услышал Голицын и, оглянувшись, увидел, что со стороны Адмиралтейского бульвара, из-за забора Исакия, полвилась конная гвардия. Всадники, в медных касках и панцирях, прибликались Гуском, по три человека в ряд, осторожно-медленно, как будто крадучись.

Ишь, как сонные мухи ползут. Не любо, чай, бед-

неньким! — смеялись в толпе.

А солдаты в мятежиом каре, заряжая ружья, крестились:

- Ну, слава Богу, начинается!

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Генерал-тубернатор граф Милорадович подскакал к цепи стрелков, выставленных перед фронтом мятежников. В шитом золотом мундире, во всех орденах, в голубой Андреевской ленте, в треугольной шляпе с бельми перьями, он сидел молодцом из гарцующей дошади.

Попал прямо на площадь из уборной балетной танцовщицы Катеньки Телешовой. На помятом лице его с жидкими височками крашеных волос, пухльми губками и масляными глазками было такое выражение, как булто

он все это дело кругом пальца обериет.

Стой! Назад поворачивай! – закричали ему солдаты, и стальное полукольцо штыков прямо на него уставилось.

«Русский Баярд, сподвижник Суворова, в тридцати боях не ранен,— и этих шалунов испугаюсь!» — подумал

Милорадович.

 Полно, ребята, шалить! Пропусти! — крикнул и подиял лошадь в галоп на штыки с такою же лихостью, с какою, бывало, на полях сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своем щегольском плаще амарантовом. «Бог мой, пуля на меня не выдыта!» — вспомныл свою поговорку.

А простые глаза простых людей, как стальные штыки, прямо на него уставились: «Ах. ты шут гороховый, хва-

стунишка, фанфаронишка!»

Куда вы, куда вы, граф! Убьют! — подбежал к

нему Оболенский.

 Не убыот, небось! Не элодеи, не изверги, а шалуны, дурачки несчастные. Их пожалеть, вразумить надо, — ответил Милорадович, выпятив мягкие, пухлые губы чувствительно.

По угрюмой элобе на лицах солдат Оболенский видел, что еще минута — и примут на штыки «фанфаронишку». — Смирна-а! Ружья к ноге! — скомандовал и схватил под уэдиы лошадь Милорадовича. — Извольте отрехать.

ваше сиятельство, и оставить в покое солдат!

Лошадь мотала головой, беснлась, пятилась. Уэда острым краем ремня резала пальцы Оболенского; но, не чувствуя боли, он не выпускал ремня из рук.

Адъютант Милорадовича, молоденький поручик Башуцкий, с перекошенным от страха лицом, подбежал, запыхавшись, и остановился рядом с лошадью.

— Да скажите же ему хоть вы, господин поручик,—

убьют! - крикнул ему Оболенский.

Но Башуций только махиул рукой с безивдежностью. А Милорадович уже ничего не видел и не слышал. Пришпоренняя лошадь равиулась вперед. Оболенский едва не упал и выпустки, узду из рук. Цепь стрелков расступилась, и всадник подскакал к самому фронту матеж-

— Ребята! — начал он видимо заранее приготовленную речь с камонадеянной развязностью старого отца-командира. — Вот эту самую шпагу, видите, с надписью: «Другу моему Имлорадовичу» подарил мине в зняк дружбы государь цесаревыч Константин Павлович. Неужели же я изменю доругу моему и вас обману, дорузья?

Неловко, бочком протискивайсь сквозь шеренгу содат, подошел Каховский и остановиллев в двух-грех шагах от Милорадовича. Левую руку положил на рукоять кинжала, заткнутого за красный кушак, — Оболенский замиталь, что из двух пистолегов за кушаком остался только одии, — а правую — неуклюже, нестествению, точно вывихнутую, закумул под распедкутый традул, за пазухул под распедкутый тулу, за пазухул под распедкутый тулу, за пазулул под

Разве нет между вами старых служивых суворовских? Разве тут одни мальчищки да канальи-фрачники? — подолжал Милорадович, взглянув на Каховского.

А тот, как будто внимательно прислушиваясь, смотрел в лицо его прямо, недвижно, неотступно-пристально.
И от этого вагляда вдруг страшно стало Оболенскому.
Почти не сознавая, что деласт, он выхватил ружье у стоявшего рядом солдата и начал колоть штыком в бок лошадь
Милорадовича.

Каховский оглянулся, и Оболенскому почудилась в

лице его усмешка едва уловимая.

Лошадь взвилась на дыбы. Знакомый звук послышался Милорадовичу, как будто выскочила пробка из бутылки шампанского. «Вот оно! — подумал он. но уже не успел

шампанского. «Бот оно: — подумал ои, ио уже не успел прибавить: Бог мой, пуля на меня не вылита!» В белом облачке дыма проплыла белая юбочка балет-

о Ослом оолачке двима проплыма ослая ююочка оалетной тандовідніх; две розовые ножит горчали из юбочки, как две тычинки из чашки цветка опрокинутой. Выпитались пухаме губы старчески-малерически, как, бывало, в последнем акте балета, когда он, хлопая в ладоши, покрикивал: «Фора, Телешова, фора!» Последний поцелуй воздушный послала ему Катенька — и опустилась черная занавесь.

Вдруг вскинул руки вверх и замотался, задергался как пляшущий на нитке паяц. С головы свалилась шляпа, оголяя жидкие височки крашеных волос, и по голубому шел-

ку Андреевской ленты заструилась струйка алая.

Оболенский чуюствовал, как острое железо штыма вонзается во что-то живое, миятое, хотся выдернуют в не мог — зацепилось. А когда облачко дыма рассеялось, увидел, что Милорадовичи, падая с лошади, наткнулся на штык, и острие вонзилось ему в спину, между ребомии.

Наконец, со страшиым усильем, Оболенский выдернул

штык.

«Какая гадость!» — подумал, так же как тогда, во время дуэли со Свиньиным, и лицо его болезненно сморщилось.

Ружейный залп грянул из каре, и «Ура, Константин!» прокатилось над площадью, радостное. Радовались, потому что чувствовали, что только тепеоь началось как сле-

дует: переступили кровь.

Каховский, возвращаясь в каре, так же как давеча, пробирался неловко, бочком. Лицо его было спокойно, как будто задумчиво. Когда послышались крики и выстрелы, ои с удивлением поднял голову; по тотчас опять опустил, как будто еще глубже задумался.

«Да, этот ии перед чем не остановится. Если только подъедет государь, несдобровать ему»,— подумал Го-

лицын.

### LVARA ALLEAS

— Представь себе, Комаровский, есть люди, которые, к исчастью, иосят один с иами мундир и изавывают меня... иачал государь, усмехаясь криво, одини углом рта, как человек, у которого сильно болят зубы, и коичил с усилием: — называют меня самозванием!

«Самозванец» — в устах самодержца Российского — это слово так поразило генерала Комаровского, что он

ие сразу нашелся, что ответить.

 Мерзавцы! — проговорил, наконец, и, чувствуя, что этого мало, выругался по-русски, непристойным ругательством.

Государь, в одном мундире Измайловского полка, в голубой Андреевской ленте, как был одет к молебствию, сидел верхом на белой лошади, окруженияй свитою генералов и флигель-адъютангов, впереди батальона лейб-гавадии Преобоаженского полка, постлоенного в колониу

иа Адмиралтейской площади, против Невского.

Тишина зимнего дия углублялась тем, что на ванятых войсками площадях и улицах езда прекратилась. Близкие голоса раздавались, как в комнате, а издали, со стороим Сената, донослася протяжный гул, иссмолласмый, голомого прибом, с отдельными возгласами, как будто скрежетами подводимх камией, уносимых волиой отливающей: «Ура-ра-ра!» Вдрт затрещали ружейные выстрелы, гул голосов усилился, как будто приблизился, и опять: «Ура-ра-ра-ра.

Генерах Комаровский поглядывах на государя украдкой, искоса. Под мизко надвинутою треусльною черном шляпюю с теримым перьями лидо Николая побледиело прозрачно-синеватою бледиостью, и впалые, темине глаза воещирились. «У страха глаза велики»— подумах Кома-

ровский виезапио-нечаянию.

— Слышишь эти крики и выстрелы? — обериулся к

иему государь. — Я покажу им, что ие трушу!

 Все удивляются мужеству вашего императорского величества; ио вы обязаны хранить драгоцениую жизиь вашу для блага отечества, — ответил Комаровский.

А государь почувствовал, что ие иадо было говорить о трусости. Все время фальшивил, как певец, спавший

с голоса, или актер, не выучивший роли.

«Рыцарь без страха и упрека»— вот роль, которую иадо было сыпрать. Начал корошо. «Может быть, сегодия вечером нас обоих не будет на свете, но мы умрем, исполнив наш долт,— одеважь потугру, сказал Бенкендорфу. И потом — командирам гвардейского корпуса: «Вы отвечаете мие головою за спокойствие столицы, а что до меня, -- если буду императором, хоть на один час, то покажу, что был того достоии!»

Но когда услышал: «Бунт!» - вдруг сердце упало, потемнело в глазах, и все замелькало, закружилось, как в вихре.

Для чего-то кинулся на дворцовую гауптвахту — должно быть, думал, что вот-вот бунтовщики вломятся во дворец, и хотел поставить караулы у дверей; потом выбежал под главные ворота дворца и столкичася с полковинком Хвощинским, приехавшим прямо из казарм Московского полка, израненным, с повязкою на голове. Государь, увидев на повязке кровь, замахал руками, закричал: «Уберите, уберите! Спрячьте же!», чтобы видом крови не разжечь толпы, хотя никакой толпы еще не было.

Потом одии, без свиты, очутился на Дворцовой площади, в столпившейся кучке прохожих; что-то говорил им, доказывал, читал и толковал манифест и просил убедительно: «Наденьте шапки, наденьте шапки - простудитесь!». А те кричали: «Ура!», становились на колени, хватали его за фалды мундира, за руки, за ноги: «Государь-батюшка, отец ты наш! Всех на клочья разорвем, ие выдадим!» И красиорожий в лисьей шубе лез целоваться: изо ота его пахло водкою, луком и еще каким-то отвратительным запахом, точно сырой говядниы. А в задиих рядах бушевал пьяный; его унимали, били, но он успел-таки выкоикнуть:

Уоа. Коистантии!

Государь немного отдохиул, ободрился только тогда. когда увидел, что батальон лейб-гвардии Преображенского полка строится перед дворцом в колониу.

Собралась, наконец, свита; подали лошадь.
— Ребята! Московские шалят. Не перенимать у них

и делать свое дело молодцами! Готовы ли вы идти за миой, куда велю? - закричал, проезжая по фронту, уже привычным, начальническим голосом.

 Рады стараться, ваше императорское величество! ответили солдаты иетвердо, иедружио, ио слава Богу, что хоть так.

 Дивизиои, вперед! Вполоборота, левым плечом, марш-марш! — скомандовал государь и повел их на Адмиралтейскую площадь.

Но, дойдя до Невского, остановился, не зная, что делать. Решил подождать посланного для разведок генерала Сухозанета, начальника гвардейской артиллерии.

Все это мелькичло перед иим, как видение бреда, когда ои закрыл глаза и забылся на миг: такие миги забвения иаходили на него, подобные обморокам.

Очнулся от голоса генерал-адъютанта Левашова, подскакавшего к иему после давешних криков и выстрелов на Сенатской площади.

— Ваше величество, граф Милорадович ранеи.

— Жив?

Рана тяжелая — едва ли выживет.

— Ну, что ж, сам виноват, свое получил,— пожал плечами государь, и тоикие губы его искривились такою усмещкою, что всем вдруг стало жутко.

«Да, это не Александр Павлович! Погодите, ужо за-

 Ну, что, как, Иван Онуфрич? — обратился государь к подскакавшему генералу Сухозанету.

— Cela va mal, sire. 1 — начал. тот. — Бунт разрастается; бунтовідним никаних умещаний не слушают; присягнувшие войска ненадежны, кажадую минуту могут перейти на сторону мятежников, и тогда следует ожидать величайших ужасов. Измольте, ваше велячество, послать за аотиллерной— конучи. Сухозаниет свое домссение.

Да ведь сам говоришь, иенадежиа?

— Что же делать, другого способа нет. Не обойтись

без артиллерии...

Но государь уже не слушал. Чувствовал, что по спине сто полаут мурашки, и нижияя челость прытает. «От холода»,— утешал себя, но знал, что не только от холода»,— утешал себя, но знал, что не только от холода. Вспоминлось, как в детстве, во время грозм, убегал в спально, ложился в постель и прятал под подушку голода, а ядака. Ламслорф вытаскивал его за ухо: «За ушко да на солнышко». Жалел себя. Ну, за что они все на него? Что он им сделад? «Братинной воли жертав невинная! Рашче diable! Бедный малый! Бедный Никсы. Когда очнулся, то увядел, что с ним говорит уже

когда очнулся, то увидел, что с ним говорит уже не генерал Сухозанет, а генерал Воинов, начальник гвар-

дейского корпуса.

 Ваше величество, в Измайловском полку беспокойство и нерешительность...

— Что вы говорите? Что вы говорите? Как вы сместе? — вдруг закричал на него государь так внезапио-неистово, что тот остолбенся и выпучия, глаза от удиваления.— Место ваше, сударь, не здссь, а там, где вверениме вам войска вышли из повиновения!

— Осмелюсь доложить, ваше величество...

— Молчать!

— Государь... — Молчать!

Плохо дело, ваше величество (франц.).

И каждый раз, как раскрывал он рот, раздавался этот коик иенстовый.

Государь знал, что сердиться не за что, но не мог удержаться. Точио огненный напиток разлился по жилам, согревающий, укрепляющий. Ни подлых мурашек, ни дрожаиня челюсти. Опять - общарь без страха и упрека: самодержен, а не самозванен. Поиял, что спасен, только бы рассердиться как следует.

Незнакомый штабс-капитаи драгуиского полка, высокого ооста, с желто-смуглым лицом, чеоными глазами, чеоными усами и чериой повязкой на абу, подошел и уставился на иего почтительно, но чересчур спокойно; что-то было в этом спокойствии, что уничтожало расстояние меж-

ду государем и подданиым.

Что вам угодио? — невольно обериувшись к иему.

спросна государь. Я был с иими, но оставил их и решился явиться с повиниой головой к вашему величеству. -- ответна офицер все так же спокойно.

— Как ваше имя?

— Якубович.

 Спасибо вам, вы ваш долг знаете, подал ему руку государь, и Якубович пожал ее с тою усмешкою, которую дамы, в иего влюблениые, иазывалн «демоиской».

 Ступайте же к иим, господии Якубовский... Якубович. — поправил тот виущительно.

- И скажите им от моего имени, что, если они сложат оружие, я их прощаю. - Исполию, государь, ио жив не вериусь.

Ну, если боитесь...

 Вот доказательство, что я ие из трусов. Мне честь моя дороже головы изранениой! — сняд Якубович шляпу н указал на свою повязанную голову. Потом вынул из иожен саблю, надел на нее белый платок - знак перемирия — и пошел на Сенатскую плоцадь к мятежникам. Молоден! — сказал кто-то из свиты.

Государь промолчал и нахмурился.

Долго не возвращался посланный. Наконец, вдали замелькал белый платок. Государь не вытерпел — полъехал к иему.

— Ну, что же, господии Якубовский?

 Якубович, — опять поправил тот еще внущительней.— Толпа буйная, государь. Ничего ие слушает.
— Так чего ж оин хотят?

— Позвольте, ваше величество, сказать на ухо.

 Берегитесь, рожа разбойничья, — шепиул государю Беикендооф.

Но тот уже наклонился с лошади и подставил ухо, «Вот теперь его можно убить»,— подумал Якубовинь Не был трусом; если бы решпа убить, не побоялся бы. Но не знал, зачем и за что убивать. Покойного Александра Павловича — за то, что чниом обошел, а этого за что? К тому же цареубийца, казалось ему, должен быть все в черном платье, на черном коне и непременно, чтобы парад и солице, и музыка. А так просто убить, что за удовольствие?

— Просят, чтоб ваше величество сами подъехать изволнан. С вами говорить хотят и больше ин с кем,— шепи у кем и а ухо.

— Со мной? О чем?

О коиституцин.

Агал: никаких переговоров с бунтовщиками не вел. Когда подходна к инм. онн закричали ему издали: «Подлец!» и прицелилнсь. Он успел только шепнуть два слова Миханлу Бестужеву, повернулся и ушел.

— А ты как думаешь? — спросил государь Бенкен-

дорфа, пересказав ему на ухо слова Якубовича.

Картечн бы нм надо, вот что я думаю, ваше величество! — воскликиул Бенкендорф с негодованнем.

«Картечи нан коистнтуцин »— подумал государь, и бледиое анцо его еще больше побледнело; опять мурашки по спние заползали, иижняя челюсть запрыгала.

Якубович взглянул на него н понял, что был прав, когда сказал давеча Миханлу Бестужеву:

Держитесь, — трусят!

## ΓΛΑΒΑ ΠЯΤΑЯ

 Отсюда вндиее, влезайте-ка, пригласил Оболенский Голнцына и помог ему вскарабкаться на груду гранитиых глыб, сваленных для стройки Исакня у подножня памятинка Петра 1.

Голнцын окинул глазами площадь.

От Сената до Адмиралтейства, от собора до набережной и далее, по всему пространству Невы до Васильевского острова, кишела тодла мизоготысячивя — одинаково черные, малме, сжатые, как зерна паюсной икры, головы, головы, Тодовы несли на деревых бульвара, на фонарных столбах, на водосточных желобах; тесинальсь на крышах домов, на фроитоне Сената, на галереах Адмиралтейской бащин, — как в исполниском амфитеатре с восходящими рядами зрителей.

Иногда внизу, на площади, в однообразной зыби го-

лов, завивались водовороты.

— Что это? — спросил Голицын, указывая на одии на инх. Шпиона, доджно быть, поймали, — ответил Оболен-

ский

Голицын увидел человека, бегущего без шапки, в шитом золотом, флигель-адъютантском мундире с оторванной фаллой, в белых лосинах с коовавыми пятиами.

Иногда слышались выстрелы, и толпа шарахалась в сторону, но тотчас опять возвращалась на прежнее место:

сильнее стоаха было любопытство жалиое. Войска, присягнувшие императору Николаю, окружали

кольцом каре мятежников: прямо против них - преображенцы, слева — измайловцы, справа — коиногвардейцы, и далее, по набережной, тылом к Неве — кавалергарды, финаяндцы, конно-пионеры; на Галерной улице — павловцы, у Адмиралтейского канала — семеновцы.

Войска передвигались, а за ними - волны толпы; и во всем этом движении, коужении, как неподвижная ось в колесе вертящемся, — стальной четырехугольник штыков.

Долго смотрел Голицын на две ровиые линии чериых палочек и белых крестиков: палочки - султаны киверов, крестики - ремни от ранцев; а между двумя - третья, такая же ровная, но разнообразная лииня человеческих лиц. И на них на всех — одна и та же мысль — тот вопрос и ответ, которые давеча слышал он: «Отчего не поисягаете?» - «По совести».

Да, неколебимая крепость этого стального четырехугольника — святая крепость человеческой совести. На скалу Петрову опирается — и сам, как эта скала несокрушимая.

В середине каре — члены Тайного Общества, воениые н штатские, «люди гнусного вида во фраках», как потом доиосили квартальные; тут же - полковое энамя с полинялыми ветхими складками золотисто-зеленого шелка, истрепаниое, простреленное на полях Бородина, Кульма н Лейпцига - ныне святое знамя Российской вольности; столик, забрызганный чернилами, принесенный из Сенатской гауптвахты, с какими-то бумагами - может быть, манифестом недописанным, — с караваем хлеба и бутылкой вина — святая трапеза Российской вольности.

Промелькнуло бледное на бледном небе привидение содица — и стальная шетина тойких изломанных игл бледно заискрилась на серой глыбе гранита, подножии Медного Всадника. Зазеленела темная броиза тускло-зеленою ржавчиною - и страшною жизнью ожил лик иече-**УОВЕЛЕСКИЙ** 

«С Ним или против Него?» — подумал Голицын опять, как тогда, во время наводнения. Что значит это мановение десиицы, простертой над пучниой воли человеческих, как над пучниой потопа бушующей? Тогда укротил потоп укротит ли и ныме? Или в пучниу инэвергнется бешеный конь вместе с бешеным Всадинком?

Вериувшись в каре, Голицыи узиал, что готовится атака конной гвардии; а Рылеев пропал. Трубецкой не яв-

лялся, и команды все еще нет.

Надо выбрать другого диктатора, — говорили одни.
 Да иекого. С маленькими эполетами и без имени.

инкто не решится, — возражали другие.

— Оболенский, вы старший, выручайте же!

— Нет, господа, увольте. Все что угодно, а этого я

— Как же быть? Смотрите, вот уже в атаку идут!
 Два эскадоона конной гвардии вынеслись на рысях из-

за дощатого забора Исакия и построились в колониу тылом к дому Добанова.

Коллежский асессор Иван Иванович Пущин, в длинию полой шинели, в высокой черной шланге, полаживал перед фасом каре и покуривал трубочку так же спокойно, как у себя в кабинете или в Михайловском, в домние Пушкина, под уютный шелест вязальных спиц Арины Родионовиы.

Ребята, будете моей команды слушать? — спросил он солдат.

Рады стараться, ваше благородие!

Высвободив из рукава шинели правую руку в зеленой лайковой перчатке, он подиял ее вверх, как бы взмахиув невидимой саблей, и скомандовал:

Смириа-а! Ружья к иоге! В каре против кавалерии

стройся!

Один залп мог положить на месте всю конницу. Чтобы даром не перебить и не озлобить людей, Пущин велел стрелять лошадям в ноги или вверх через головы всадников.

Конница уже неслась с тяжелым топотом. Грянул

залп, но пули просвистели над головами людей.

Когда пороховой дым рассеялся, увидели, что первая атака ие удалась. Мешала теснота, выдававшийся угол за бора — надо было его отпобать,— а пуще всего гололедица. Неподкованные лошади скользили на все четыре ноги по боледенельм булыжинкам и падали. Да и люди шли в атаку иехотя: поинмали, что нельзя атаковать кавалерией на расстоянии двадцати шагов, когда ружейный огонь лошадям в моды.

 И чего, анафемы, лезете? — ругались московцы, помогая вставать упавшим всадинкам.

 Полезещь, колн гонят. А вам, братцы, спаснбо, что мимо стреляли, а то и живы быть не чаяли! - благодарили кониогвардейцы.

Переходн к нам, ребята!

 А вот, погоди, ужо как стемнеет, все перейдем. — Назад, равняйсь! — скомандовал полковой коман-дир, генерал Орлов, и иачал строить взводы для второй

атаки.

Но н вторая удалась не лучше первой. Так же плавно склонялись штыки н, натыкаясь на стальную щетнну их, так же опрокидывались коин, увлекая всадников. А толпа нз-за забора швыряла камнями, кирпичами, поленьями. Генерала Воннова едва не зашнбли до смерти: геоцога Евгения Виртембергского закидали снежками, как маленького мальчика.

Атака за атакой, как волна за волной, разбивалась о четырехугольник, иеколебимый, нелвижный, и, с каждым иовым натиском, он как будто твердел, каменел. Опирался о скалу Петрову и сам был как эта скала несокру-

шнмая.

Вдруг, под веселый гром военной музыки, послышалось нздали: «Ура, Коистантин!» и три с половиною роты лейбгвардин флотского экипажа, под командою лейтенанта Миханда Кюхельбекера и штабс-капитана Никодая Бестужева, выбежали из Галеоной улицы.

Обинмались, целовались с московцами:

 Голубчики, братцы, миленькие! Спасибо вам, не выдали! Соединились аомии с флотами!

Наша взяла и на море, и на суше!

Слава Богу, вся Россия в поход пошла!

Экнпаж построился в новое каре, справа от московцев,

на мосту Адмиралтейского канала, лицом к Исакню. И опять, уже с другой стороны, с Дворцовой пло-

щади:

— Уоа. Константин!

По бульвару бежали отдельными кучками, в расстегнутых шинелях, в заваленных фуражках, в сумах с боевымн патронами, с ружьями наперевес, лейб-гренадеры.

Уже добежали до площади, перелезли через камии, сваленные на углу Адмиралтейского будьвара и набереж-

ной, но тут произощло смятенье.

Полковой командир Стюрлер, все время бежавший рядом с солдатами, убеждал, умолял их вернуться в казармы.

 Не выдавай, ребята, не слушай подлеца! — кричал полковой адъютант, поручик Панов, член Тайного Общества, тоже бежавший рядом.

 Вы за кого? — спросил Каховский, подбегая к Стюрлеру с пистолетом в руках.

За Николая! — ответил тот.

Каховский выстрелил. Стюрлер схватился рукою за бок и побежал дальше. Двое солдат со штыками — за инм. — Бей, коли иемца проклятого!

Штыки воизились в спину его, и ои упал.

Лейб-гренадеры соединились с московцами. И опять объятия, поцелуи братские.

Третье каре построилось слева от первого, лицом к

набережной, тылом к Исакию.

Теперь уже было на площади около трех тысяч войска и десятки тысяч народа, готовых на все по первому знаку начальника. А начальника все еще не было.

Погода изменилась. Задул ледяной восточный ветер. Мороз крепчал. Солдаты в одних мундирах по-прежиему зябли и переминались с иоги на ногу, колотили рука

об руку.

— Чего мы стоим? — иедоумевали. — Точио к мостовой примерали. Ноги отекли, руки окоченели, а мы стоим. — Ваше благородие, извольте в атаку вести, — говори, ефрейтор Любимов штабс-капитану Михаилу Бестужеву.

— В какую атаку? На что?

— На войска, на дворец, на крепость — куда воля ваша будет.

Погодить надо, братец, команды дождаться.
 Эх. ваше благородие, годить — все дело губить!

— Эх, ваше олагородие, годить — все дело гуолты — Да, что другое, а годить и стоять мы умеем, усмехиулся Каховский язвительно. — Вся наша революция — стоячая!

«Стоячая революция»,— повторил про себя Голи-

цыи с вещим ужасом.

### ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Да что такое происходит? Какого мы ждем иепоиятеля?

— Ничего не понимаю, убей меня Бог! Кавардак какойто анафемский! — подслушал великий киязь Михаил Павлович разговор двух генералов. Он тоже инчего не понимал.

Вызванимй братом Николаем из городка Нениаля, где остановился по дороге в Варшаву, только что прискажа в Петербург, усталый, голодный, продрогший, и попал прямо из площадь, в революцию, по собствениюму выражению, «как кур во щи».

Когда, после исудачи конных атак, начальство поняло, что силой инчего не возъмещь и решило приступить к увещаниям. Михаил Павлович попросил у государя позволение поговорить с бунтовщиками. Никодай сначада откавал, а потом, уиыло махиув рукой, согласился:

Делай, что зиаешь!

Великий киязь полъехал к фооиту мятежников. Здорово, ребята! — крикиул зычио и весело, как

иа параде.

Здравья желаем вашему императорскому высоче-

ству! - ответили солдаты так же весело.

«Косолапый Мишка», «благодетельный бука, le bourru bienfaisant», Михаил Павлович наружиость имел жесткую, а сердце мягкое. Однажды солдатик пьяненький, валявшийся на улице, отдал ему честь, не вставая, и он простил его: «Пьяи, да умеи». Так и теперь готов был простить буитовщиков за это веселое: «Здравья желаем!» — Что это с вами, ребята, делается? Что вы такое

затеяли? — иачал, как всегда, по-домашиему.— Государь цесаревич Коистаитии Павлович от престола отрекся, я сам тому свидетель. Знаете, как я брата люблю. Именем

его приказываю вам присягиуть законному...

 Нет такого закона, чтоб двум поисягать. иядся гул голосов.

 Смириа-а! — скомандовал великий киязь, но его уже ие слушали.

 Мы инчего худого не делаем, а поисягать Николаю. ие булем!

— Гле Коистантии?

Подай Коистантина!

Пусть сам приедет, тогда поверим!

Не упрямьтесь-ка лучше, ребята, а то худо будет,—

попробовал вступиться кто-то из генералов.

 Поди к чеотовой матеон! Вам, генерадам, изменинкам, иужды иет всякий день поисягать, а мы поисягой ие шутим! — закричали на него с такою злобою, что Михаил Павлович, наконец, поиял, что происходит, слегка побледиел. И дошаль его тоже как булто поияла — доогиула, попятилась.

В узеньком проудке между двумя каре — флотским экипажем и московцами — Вильгельм Карлович Кюхельбекер иелепо суетился, метался из стороиы в стороиу, держа в руках большой пистолет, тот самый, который упал в сиег и вымок; то натягивал, то откидывал шинель, и, иаконец, скинул совсем, остался в одном фраке, длиниовязый, коивобокий, тоиконогий, похожий на подстоелениую цаплю.

— Voulez vous faire descendre Michel? 1 — пооизиес оялом с иим чей-то знакомый, но странно изменившийся голос. н вдруг почудилось ему, что все это уже когда-то было.
— le le veux bien, mais où est-il donc?

— А вон, видите, чеоный султан.

Шуря близорукие голубые глаза навыкате, такие же грустиме и иежные, как, бывало, в беселах с лицейским товарищем Пушкиным «о Шиллере о славе о любви». ои поицелился.

Вдруг почувствовал, что кто-то его тоогает за локоть. Оглянулся и увидел двух солдат. Ничего не сказали. только один подмигиул, другой покачал головою. Но ои поиял: «Не нало! Ну ero!»

 Погоди, ребята, маленько; скорее дело кончим, произиес тот же знакомый голос, и опять все это уже когла-то было. Кюхельбекео полиес пистолет к самому иосу и оас-

сматривал его, как будто с удивлением.

— А вель, кажется, и вправду смок,— пробормотал скоифуженио.

— Эх. ты, чудак, Абсолют Абсолютович! Сам. видио. смок! — рассмеялся Пущии и потрепал его по плечу ласково. Голицыи подошел и прислушался. — Ла вель мы и все, госпола, не очень сухи. — опять

усмехнулся Каховский язвительно.

— А вы-то сами что же? Вы дучше нас всех стое-

дяете. — проговорил Пущии.

— Довольно с меня! Уже двое на душе, а будет и тоетий.— ответна Каховский.

Голицыи поиял, что тоетий — Николай Павлович. На конце Адмиралтейского бульвара и Сенатской площади, близ каре мятежников, остановилась большая восьмистекольная карета, на высоких рессорах, с раззолочениыми коздами, вооде колымаг стаонниых. Из кареты вылезли два старичка с испуганными лицами, в церковных облачениях: митрополит Серафим — Петербургский, и Евгений — Киевский.

Какой-то генерал схватил обоих владык в дворцовой перкви, где готовились они служить молебствие по случаю восшествия на престол, усадил в карету с двумя ипо-диаконами<sup>3</sup> и привез на площадь.

Старички, стоя в толпе, перед цепью стрелков, и ие зиая, что делать, шептались беспомощно.

<sup>1</sup> Хотите застоелить Михаила? (фодиц.) <sup>2</sup> Очень хочу, но где же он? (франц.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Лица, прислуживающие архиерею во время церковной службы.

— Не ходите, убъют! — кричали одии.

— Ступайте с Богом! Это ваше дело, духовное. Не басурмане, чай, а снои лоди врещение,— убеждаля другие. У митрополита Евгения, квятая за поли, чтоб удермать оторвали пванцу! и затерам его в толе. А Серафим, оставникь один, потерялся так, что даже страха не чувствовал, остлобенел, не понимал, что с ини делается,— как будто детел с горы винз головой; только крестнася, шентал молитву, быстро мира подседеноватыми глазками

Вдруг увидел над собой удивлениюе, спокойное и доброе лицо молодого лейтенанта лейб-гвардии флотского экипажа, Михаила Карловича Кюхельбекера, Вильгельмого боата, такого же как тот, неуклюжего, длинионогого и

пучеглазого.

пучеглазого. — Что вам угодно, батюшка? — спросил Кюхельбекер вежливо, делая под козырек. Русский иемец, лютерании, ие зиал, как обращаться к митрополиту, и решил, что, если поп. так «батюшка» <sup>2</sup>.

Серафим инчего не ответил, только пуще замигал, за-

шептал, закрестился.

и озираясь во все стороны.

Некогда светские барыни прозвали его за приятиую наружность «серафимчиком». Теперь ему было уже за семьдесят. Одутловатое, старушечье лицо, узенькие щелки заплывших глаз, ротик сердечком, носик шишечкой, жасивкая бородка клиншиком. Он весь трясся, и бородка

тряслась. Кюхельбекеру стало жаль старика.
— Что вам угодно, батюшка? — повторил ои еще

вежливей.

 — Мие бы туда, к вониам... Поговорить с воинами, пролепетал, наконец, Серафим, боязливо указывая пухлою ручкою на каре мятежников.

— Уж ие знаю, право, — пожал Кюхельбекер плечами в иедоумении. — Тут поопускать не велено. А впоочем.

погодите, батюшка, я сию минуту.

И побежал. А Серафим робко подиял глаза и взглянул на лица солдат. Думал.— не люди, а звери. Но увидел обыкиовениые человеческие лица, вовсе не страшиме.

Немиого отдохиул и вдруг, с тою храбростью, которая иногда овладевает трусами, сиял митру, отдал иподиакону, положил на голову крест и пошел вперед. Солдаты расступились, взяли ружья на молитву и начали креститься.

Он сделал еще иесколько шагов и очутился перед

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Квадратиый плат с изображением креста.
<sup>2</sup> Обращение к митрополиту — «ваше высокопреосвященство» или «владыка».

самым фроитом каре. Здесь тоже люди крестились, но. крестясь, кричали:

Ура, Коистантии!

 Вониы православные! — заговорил Серафим, и все умолкли, прислушались. Он говорил так невиятио, что только отдельные слова долетали до них. - Вонны, утишьтеся... Умаливаю вас... Присягните... Коистантии Павлович трикраты отрекся... вот вам Бог свидетель...

 Ну, Бога-то лучше оставьте в покое, владыка, произиес чей-то голос, такой тихий и твердый, что все оглянулись. Это говорил киязь Валериан Михайлович

Голицын. — A ты что? Кто такой? Откуда взялся? Во Христато Господа веруешь ли? — залепетал Серафим и вдруг побледиел, затрясся уже не от страха, а от злобы.

— Верую, — ответил Голицыи так же тихо и твердо. А ну-ка, иу-ка, целуй, если веруешь!

— Только не из ваших рук, -- сказал Голицыи и хотел взять у него крест. Но Серафим отдериул его, уже в ином, иездешием

страхе, как будто только теперь увидел то, чего боялся,в лице бунтовшика лицо самого дьявола. — Ну что ж. давайте, не бойтесь, отдам. Он ваш до времени, ужо отымем! - произнес Голицыи, и глаза

его из-под очков сверкиули так грозио, что Серафим опять замигал, зашептал, закоестился и отдал коест. Голицыи взял его и поцеловал с благоговением.

Дайте и мие, — сказал Каховский.

И мие! И мие! — потянулись доугие.

Крест обощел всех по очереди, а когда опять вериулся

к Голицыну, он отдал его Серафиму.

— Ну, а теперь ступайте, владыка, и помиите, что ие по вашей воле свободу Российскую осенили вы крестиым зиаменьем

И опять, как тогда, в начале восстания, закричал восторженио-иеистово:

— Ура, Коистантии!

Ура, Коистантии! — подхватили солдаты.

 Поди-ка на свое место, батька, знай свою церковь! — Какой ты митрополит, когда двум присягал! Обманщик, измениик, дезертир Николаевский!

Штыки и шпаги скрестились над головой Серафима. Подбежали иподнаконы, подхватили его под руки и увели. — А вот и пушки, — указал кто-то на подъезжавшую артиллерию.

 Ну что ж. все как следует. — усмехиулся Голицыи. — За крестом — картечь, за Богом — Зверь!

 Я еще ие увереи в артиллерии, — отвечал государь каждый раз, когда убеждали его послать за артиллерией.

Не только в ней, ио и в остальных войская ие был уверен. Семеновцы передавали бунтовщикам через народ о своем желании соединиться с инми; измайлювцы на троекратиое: «Здорово, ребята!» ответили государю молчаньем; а филалидцы, как встали на Исакиевском мосту, так и не двигались.

«Что если все они перейдут на сторону мятежников? думал государь.— Тогда и артиллерия не поможет: пуш-

ки на меия самого обратятся».

 — Вопјоит, Карл Федорович. Посмотрите, что здесь происходит. Вот прекрасиое иачало царствования — престол, обатренный кровью! — сказал он подъехавшему генералу Толю, опять усмехаясь давешиею, как сквозь зубиую боль, кривою умешкою.

 Государь, одно только средство положить сему коиец: расстрелять картечью эту сволочь! — ответил Толь. Государь молча нахмурился; чувствовал, что надо чтото сказать, но не знал что. Опять забыл роль, боялся

то сказать, и сфальшивить.

Не нужио крови, — подсказал Бенкендорф.

Да, крови, — вспомиил государь. — Не иужио крови.
 Неужели вы хотите, чтобы в первый день царствования я пролил кровь моих подданных?

Замолчал и надул губы ребячески. Опять стало жалко себя, захотелось плакать от жалости: «Pauvre diable!

Бедиый малый! Бедиый Никс!»

Взяв Беикеидорфа под руку, Толь отъехал с иим в стороиу и, указывая на государя глазами, спросил шепотом:

— Что с иим?

— А что? — притворился Бенкендорф непонимающим и посмотрел на солдатское, простоватое лицо Толя с лу кавой придворной усмешкой.

— Да неужели этих каналий миловать? — удивился

Толь. — Ну, об этом не нам с вами судить. Царская милость иеизречениа. Государь полагает прибегнуть к огию только в самом крайием случае. Наш плаи — окружить и стесиить их так, чтобы принкулить к слаче без коровпорлития.

Толь инчего не ответил. Боевой генерал, сподвижник Сровова, любимец Кутузова, аматок наполеоновой тактики, ои понимал, что Бенкеидорф говорит с тою невежественною легкостью, которая свойствения людям, никогда не июхавшим порожа; что каре мятежников стоит твердо: можно его расстредять, раздавить, уничтожить, ио сданнуть недав; и что если буят перекниется в чернь, то в тесноге, в толле многотмсячной, произойдет не бой, а сванака, и Бог знает, чем это кончится. В войсках, верных Ніпколаю, было колебанне, а среди начальников — то, что всегда бывает перед боем проитранным: все теряли голову, суетнильсь, метальсь без толку, давали и принимали советь нелепые: подождать до утра, в той надежде, что к почи мятежники сами разойдутся; или послать за пожарными трубами и облить каре водою, «направляя струю против глаз, что, при бывшем маленьком морозце, привело бы солдат в невозможность действовать». Появилась, наконец лочилься после долгих утово-

ров государь согласился послать за иею. С Гороховой выехали на больших рысях четыре орудия с пустыми передками, без зарядов, под командой полковинка Несте-

ровского.

 — Господин полковник, имеете лн вы картечи с собою? — спросил Толь.
 — Никак нет. ваше поевосходительство, не было пои-

казано.
— Извольте же послать за ними немедленио, ибо в

них скорая надобность будет,— приказал Толь.
Он знал, что делает: самовольным приказом спасал

Он знал, что делает: самовольным приказом спасал государя и, может быть, государство Российское.

От угла Невского к дому Лобанова, от дома Лобанова к забору Исакия и вдоль по забору, к тому последнему углу, который заслонял от фронта мятежников, государь двигался медленно-медленно, шаг за шагом, в течение дол-

гнх часов, казавшихся вечностью.

Остановившись у этого угла, почувствовал, что и дальше, за угло, туда, откуда пул посвинстывают, вачече тего сила исодолимая, затягивает, засасывает, как водоворот щенку. Смотрел на гладяцие, серые доски и не мог оторвать от них глаз; там, на страшном углу, эти страшные доски напоминали плаху, дмбу проклатую.

Он знал, что влечет его туда, за угол. «Я покажу нм, что не трушу»,— вспомннал слова свон и слова Якубовича: «Хотят, чтобы ваше величество сами подъехать наволили». Почему других посылает, а сам не едет?

Пули из-за угла посвистывали, перелетая через головы: бунтовщики, должно быть, нарочно целили вверх.

Угол забора защищал государя от пуль, а все-таки казалось, что они свистят над самой головой.

 Что ты говорншь? — спросна ои генерала Бенкендорфа, который, выехав за угол, что-то приказывал стоявшему впереди батальону преображенцев.

 Я говорю, ваше величество, чтоб дураки пулям не кланялись. — ответил тот и, не успев отвернуться, увидел,

что государь наклонил голову.

На бледных шеках Николая проступили два розовых пятнышка. Пришпоренная дошадь вынесла всадника за угол. Он увидел мятежников, и они его увидели. Закончали: «Уол. Константии!» и следали зади. Но опять, доджно быть, пелили вверх — шалили. Пули свистели над ним. как хлысты не быющие, только грозящие, и в этом свисте был смех: «Штабс-капитан Романов, уж не трусишь ли?»

Опять пришпорил, лошадь взвилась на дыбы и вынесла бы всадника к самому фронту мятежников, если бы генерал-альютант Васильчиков не схватил ее под узлиы.

Извольте отъехать, ваше величество!

 Пусти! — закричал государь в бешенстве. Но тот деожал коепко и не отпустил бы, если бы ему это стоило жизни: был верный раб.

Вдруг пальцы государя, державшие повод, ослабели. оазжались. Васильчиков повернул дошаль, и она поскакала

назал.

Государь почти не сознавал, что делает, но испытывал то же, что в детстве, во воемя гоозы, когда поятал под полушку голову. Лоскакав до Дворцовой плошади, опомнился, Надо

было объяснить себе и другим, почему отъехал так внезапно от страшного места. Подозвав дворцового коменданта Башуцкого, споосил, исполнено ди поиказание усилить караул во дворце двумя саперными ротами.

Исполнено, ваше величество.

— Экипажи готовы? — споосил государь адъютанта Аллеобеога.

Так точно, ваше величество.

Велел приготовить загородные экипажи, чтобы, в крайнем случае, перевезти тайком под конвоем кавалергардов, обеих императриц и наследника в Царское. — А что, императрица как? — продолжал государь.

— Очень беспоконться изволят. Умоляют ваше вели-

чество ехать с ними. — ответил Аллеобеог. Государь понял: ехать с ними — бежать.

 А ты как думаещь? — взглянул на Адлеобеога исподлобья, украдкою.

 Я думаю, что жизнь вашего императорского величества...

 Дурак! — крикнул государь и, повернув лошадь, опять поскакал на Сенатскую плошадь.

На Адмиралтейской башне пробило три. Смеркалось. Шел снег. Белые мухи кружились в темнеющем воздухе. Вдоль Адмиралтейского бульвара стояла рота пешей артиллерии с четырьмя орудиями и зарядные ящики с картечами.

Генерал Сухозанет подскакал к государю.

— Ваше высочество., — начал второпих докладывать. Государь посмотрел на него так, что он гогов был сквоов вемлю провалиться. Но «бедный малый» вспоминд, как сам давеча скомандовал: «Рота его величества остается при мие». Где уж спращивать с других, когда сам себя не чувствовал «величеством».

— Ваше императорское величество, — поправился Сухозанет, — сумерки близки, а темиота в этом положении опасна. Извольте повелеть очистить площадь пушками.

Государь инчего не ответил и вериулся на прежиее место, к забору Исакия. Опять — гладкие, серые доски и тот страшный угол — плаха, дыба проклятая; опять свист пуль — свист хлыстов, не бьющих, только грозящих и смеюшихся.

Прежде было две толпы: одиа на стороне царя, другая — на стороне мятежников; теперь обе слились в одиу. Все больше темиело, и в темиоте толпа напирала, тесиила государеву лошадь.

— Народ ломит дуром. Извольте отъехать, ваше вели-

чество! — сказал кто-то из свиты.

Сделайте одолженье, ребята, ступайте все по домам.
 Государь вас просит, — убеждал Бенкендорф.
 По мие стрелять будут. могут и в вас попасть.

сказал государь.

— Вишь, какой мякенькой стал! — послышались голоса

в толпе.
— Теперь, как вам приспичило, то вы и лисите, а потом нашего же брата в бараний рог согиете!

Не пойдем, умрем с иими!

Лица вдруг сделались элыми, и стоявшие без шапок начали их надевать.

— Шапки долой! — закричал государь, и опять, как давча, восторг бещенства разлился по жилам огнем; опять поиял, что спасеи, только бы рассердиться как следует.

поиял, что спасеи, только оы рассердиться как следует. Вдруг из-за забора иачали швырять камиями, кирпичами, полеивями.

Подальше от забора, ваше величество! — крикиул генерал-адъютант Васильчиков.

Чериоволосый, курносый мужик, в полушубке распахиутом, в красиой рубахе, сидел верхом на заборе, там, на страшиом углу, как палач на дыбе.

 Вот-ста наш Пугачев! — смеялся он, глядя прямо в инцо государя. — Ваше величество, чего за забор прячешься? Полн-ка сюда!

107

И вся толпа закричала, загоготала:

Пугачев! Пугачев! Гришка Отрепьев! Самозванец!

Анафема!

«А что, если камием или поленом в висок убьют, как собаку?» — подумал государь с отвращением и вдруг вспомиил, как у того красиорожего, который давеча утром лез к нему целоваться, изо рта пахло сырою говядиною. Затошиило, засосало под ложечкой. Потемиело в глазах. Руки, иоги сделались как ватиме. Боялся, что упадет с лошали.

 Ура, Коистантин! — раздался крик; в темиоте огиями вспыхиули выстрелы, и грянул залп. Испуганиая

лошадь под государем шарахиулась.

Ваше величество, нельзя терять ин минуты, инчего

ие поделаешь, иужиа картечь, — сказал Толь. Государь хотел ему ответить и не мог — язык отиялся.

И как, бывало, молиня сверкала в глаза, когда дядька Ламсдорф во время грозы из-под подушки вытаскивал голову его, - сверкиула мысль: «Все пропало — конец!»

### ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Стоячая революция». — вспоминал Голицыи слова Ка-XORCKOTO.

Стоят и инчего не делают. В одних мундирах зябиут по-прежиему и, чтобы согреться, переминаются с ноги на

иогу, колотят рукой об руку. Ждут, сами не зная чего. Более четырех часов прождали так, не сделав ин одного движенья, пока не собрали всех полков, чтобы их раздавить. Как будто зачарованы чарой недвижности. Пока стоят, — сила, крепость неколебимая, скала Петрова; но только что пробуют сдвинуться, - слабеют, изиемогают, шагу ие могут ступить. Как в страшиом сие: иогами двигают, хотят бежать — и стоят.

И противник тоже стоит. Как будто этим только и

борются: кто кого перестоит.

«Неужели прав Каховский? — думал Голицыи. — Неужели вся наша революция — стоячая?»

Победа сама дается в руки, а они не берут, как будто

иарочио упускают случай за случаем, делают глупость за глупостью.

Когда Московский полк взбунтовался, ему надо было идти к доугим полкам, чтобы присоединить их к себе: но он пошел на плошадь, думая, что все уже там, и, только прибежав туда, увидел, что инкого еще иет.

Когда флотский экипаж выступил, ои мог взять с собой артиллерию: пушки против пушек решили бы участь

восстания; мог взять - и ие взял.

восстания, мои важить — и не важи. А лейб-гренадеры могли зайить крепость, которая господствовала иад дворцом и над городом; могли захватить дворец, где находильсь тогда Сенат, Совет, обе императрицы с наследником, — могли это сделать — и не сделали.

Но и после всех этих промахов силы мятежников были огромные: три тысячи войска и вдесятеро больше народа,

готовых на все по маиовенню иачальинка.

Дайте нам только оружие, мы вам вполчаса весь город переверием! — говорили в толпе.

Стрелять будут. Нечего вам на смерть лезть,—

отгоияли толпу солдаты.

 Пусть стреляют! Умрем с вами! — отвечала толпа, Решимость действовать была у народа, у войска, у младших чинов Общества, но не у старших: у иих было одно желание — страдать, умерсть, ио ие действовать.

В поддавки играть умеете? — спросна Каховский

Голнцына.

Какие поддавки? — удивнася тот.

 — А такая игра в шашки: кто больше поддал, тот вынграл.

— Что это значит?

 Это значит, что в поддавки играем. Поддаем друг другу, мы им, а они иам. Глупнм взапуски, кто кого переглупнт.

— Нет, тут не глупость.

— А что же?

 Не знаю. Может быть, мы не только с ними боремся; может быть, и в нас самих... Нет, не знаю, ие

умею сказать...

— Не уместе? Эж. Голицын, и вм туда жеl. А впросме, пожаруй, и так — не глупость а что-то другое. Видели, давеча шпиона поймали, адъотанта Бибикова смяли, оборавли, набили до полусмерти, а Михайло Коксальбекер заступился, въвел на толям, проводил за цепь застрельщимо с любевлостью, да еще шпиель с себя сиял и надел на иего, потеплее закутал — как бы не простудился, бедненький! Упраживемся в христивиской добродетели: быот по левой щеке, подставляем правую. Сами жак порченые — и лодей перепортили: вои стреляют вверх, щадят врага. Человеколюбивая революция, филантропический буит! Душу спасаем. Крови бонмея, без крови котим. Но будет кровь — только напрасива и падет на нашу голову! Расстреляют, как дураков — так нами и надо! Олоопы, холопы вечные! Подлая страна, подлый народ! Никогда в России не будет революцин!..

Вдруг замолчал, отвернулся, ухватился обенми руками за чугунные прутья решетки — разговор шел у памятника Петоа — и начал биться о них головой.

Ну, полно, Каховский! Дело еще не проиграно,

успех возможен...

— Возможен? В том-то н подлость, что возможен, возможен успех! Но нельзя терять ни минуты — поздно будет. Ради Бога, помогите, Голицын, скажите им... что они делают! Что они делают!.. Да нет, н вы, и вы с ними! Вы все вместе, а я...

Губы его задрожалн, лицо сморщилось, как у маленьких детей, готовых расплакаться. Он опустился на каменный выступ решетки, согнулся, уперся локтями в колени

и стиснул голову руками с глухим рыданнем: — Один! Один!

— Одині Одині Одині И, глядя на него, Голицын понял, что если есть между ними человек, готовый погубить душу свою за общес дело, то это — он, Каховский; понял также, что помочь ему, утещить его нельзя викакими словами. Молча наклонился, обиял его и поцеловал.

 Господа, ступайте скорее! Оболенский выбран диктатором; сейчас военный совет, объявил Пущин так спокойно, как булто они были не на плошади. а за чайным

столом у Рылеева.

Оболенскому навязами диктаторство почти насильно. Старший адконати гварафской пехоты, один из треж членов Верховной Думы Тайного Общества, он больше, чем ктолибо, имел право быть диктатором. Но если никто не котел начальствовать, то он — меньше всех. Долго отказывался, но, видя, что решительный отказ может потубыть все дело, — наконец, согласился и решил собрать «военный совет».

Совет собнралн и все не могли собрать. Шли и по дороге останавливались, как-будто о чем-то задумавшись,

все в той же чаре недвижности.

 Почему мы стоим, Оболенский? Чего ждем? спросил Голицын, подойдя к столу, в середине каре, под знаменем.

 — А что же нам делать? — ответил Оболенский вяло н нехотя, как будто о другом думая.

— Как что? В атаку ндти.

 Нет, воля ваша, Голицын, я в атаку не пойду. Все дон спортим: вынудим благоприятные полки к действию против себя. Только о том, ведь, и просят, чтобы подождали до ночи. «Продержитесь, говорят, до ночи, и мы все, поодиночке, перейдем на вашу сторону». Да у нас и войска мало - силы слишком неравные.

— А народ? Весь народ с нами, дайте ему только ооужие.

— Избави Бог! Дай им оружие — сами будем не рады: свалка пойдет, резня, грабеж; прольется кровь неповинная, «Должно избегать кровопролития всячески и следовать самыми законными средствами», -- напомнил кто-то

слова Трубецкого, диктатора. Ну. а если расстреляют до ночи? — сказал Голнцын. Не расстреляют: у них сейчас и зарядов нет. возразил Оболенский все так же вяло и нехотя.

Заряды подвезти недолго.

— Все равно, не посмеют: духу не хватит. — А если хватит?

Оболенский инчего не ответил, и Голицыи понял, что говорить бесполезно.

- Смотрите, смотрите, - закричал Михаил Бесту-

жев. — батарею двинули! Батальон лейб-гвардин Преображенского полка, стоявший впереди остальных полков, расступился на обе стороны: в пустое пространство выкатнансь трн орудня и,

снявшись с передков, обратнансь дудами прямо на мятеж-HKOR Бестужев вскочил на стол, чтобы лучше видеть.

 — А вот н заряды! Сейчас заряжать будут! — опять закричал он и соскочил со стола, размахивая саблей.-

Вот когда надо в атаку идти и захватить орудия!

Орудия стояли менее чем в ста шагах, под прикрытием взвода кавалергардов, с командиром, подполковником Анненковым, членом Тайного Общества. Только добежать и захватить.

Все обернулись к Оболенскому, ожидая команды. Но он стоял все так же молча, не двигаясь, потупив глаза, как будто ничего не видел и не слышал.

Голицын схватил его за руку.

Оболенский, что же вы?

— А что?

- Да разве не видите? Пушки под носом, сейчас стрелять будут.
  - Не будут. Я же вам говорю: не посмеют. Злость взяла Голицына.

Сумасшедший! Сумасшедший! Что вы делаете!
 Успокойтесь, Голицын. Я знаю, что делаю. Пусть

начинают, а мы - потом. Так надо, Почему надо? Да говорите же! Что вы мямаите, черт бы вас побрал! — закричал Голицын в бешенстве.

- Послушайте, Голицыи, проговорил Оболенский, все еще не поднимая глаз. — Сейчас вместе умрем. Не сердитесь же, голубчик, что не умею сказать. Я ведь и сам не зиаю, а только так надо, нначе нельзя, если мы с Ним... — С кем?
  - Его забыли? поднял глаза Оболенский с тихой улыбкой, а Голнцыи глаза опустил.

Виезапиая боль, как острый нож, произила сердце

его. Все та же боль, тот же вопрос, но уже обращенный к Другому: «С Ним или против Него?» Всю жизнь только и лумал о том, чтобы в такую минуту, как эта, быть с Ним: и вот наступила минута, а ои и забыл о Нем.

— Ничего. Голицыи, все будет ладио, все будет ладно, - проговорил Оболенский. - Христос с вами! Христос с нами со всеми! Может быть, мы и не с Ним, да уж Он-то иаверное с иами! А насчет атаки, - прибавнл, помодчав. - небось, ужо пойдем в штыки, не струсим, еще посмотрим, чья возьмет!.. Ну, а теперь пора и на фронт: ведь, какой ин на есть, а все же диктатор! - рассмеялся он весело и побежал, махая саблей. И все — за ним.

Добежав до фронта, увидели скачущего со стороиы батарен генерала Сухозанета. Подскакав к цепи стрелков, он крикиул им что-то, указывая туда, где стоял государь,

и они поопустили его.

 Ребята! — заговорил Сухозанет, подъехав к самому фроиту московцев. — Пушки перед вами. Но государь милостив, жалеет вас, и если вы сейчас положите оружие... — Сухозаиет, гле же коиститупия? — закончали ему из каре.

Я прислаи с пощадою, а не для переговоров...

Так убирайся к черту!

И поищаи кого-иибуль почище твоего!

Коли его, ребята, бей!

Не троньте подлеца, он пули не стоит!

 В последний раз говорю: положите ружья, а то палить булем! Пали! — закричали все с непристойным ругатель-

ством. Сухозаиет, дав шпоры лошади, повернул ее, подиял

в галоп — толпа отшатиулась — он выскочил. По ием сделали залп, но ои уже мчался назал, к батарее, только белые перья с шляпиого султана посыпались.

И Голицын увидел с восторгом, что Оболеиский тоже

выстоелил.

Вдруг, на левом фланге батарен, появнася всадинк иа белом коне — государь. Он подскакал к Сухозанету, иаклонился к нему и сказал что-то на ухо.

Наступила тишина, и слышно было, как Сухозанет

Батарея, орудья заряжай! С зарядом-жай!

 Ура, Константии! — закричали мятежники неистово. В белесоватых сумерках затеплились, рядом с медными жерлами пушек, красные звездочки фитилей курящихся. Голицыи смотрел прямо на них — прямо в глаза смерти, — и старые слова звучали для него по-новому:

«С нами Бог! С нами Бог! Нет, Каховский неправ: будет революция в России, да еще такая, какой мир

ие видал!»

### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Ежели сейчас не положат оружия, велю стрелять»,сказал государь, посылая Сухозанета к бунтовщикам. Ну, что, как? — спросил его, когда тот вериулся.

 Ваше величество, сумасбродные кричат: коиституция! Картечи бы им надо, — повторил Сухозанет слова

Беикеидорфа.

«Картечи или коиституции?» - опять подумал государь, как давеча. Сухозаиет ждал приказаний. Но государь молчал, как

будто забыл о нем.

 Орудия заряжены? — спросил, наконец, выговаривая слова медлению, с трудом.

— Так точно, ваше величество, но без боевых зарядов.

Приказать изволите — картечами?
— Ну, да. Ступай, — ответил государь все так же трудно-медленно. — Стой, погоди, — вдруг остановил его. — Пеовый выстрел вверх.

Слушаю-с, ваше величество.

Сухозанет отъехал к орудиям, и государь увидел, что

их заряжают картечами.

Поежини стоах исчез, и был новый, невеломый, Он уже за себя не боялся — поиял, что инчего ему не сделают, пошадят до конца, - ио боялся того, что сделает сам.

Увидел Беикеидорфа, подъехал к иему.

— Что же делать, что же делать, Бенкендорф? зашептал ему на ухо. Как что? Стрелять немедленно, ваше величество!

Сейчас в атаку пойдут, пушки отнимут... — He могу! Не могу! Как же ты не понимаещь, что

ие могу! — Чувствительность сердца делает честь вашему величеству, но теперь не до того! Надо решиться на чтонибудь: или продить кровь некоторых, чтобы спасти все: наи государством пожеотвовать...

Государь слушал, не понимая.

 Не могу! Не могу! — прододжал шептать. как в беспамятстве. И что-то было в этом шепоте такое новое, страиное, что Бенкендорф испугался.

- Успокойтесь, ради Бога, успокойтесь, ваше величество! Извольте только скомандовать - я все беру на себя.

Ну, ладно, ступай. Сейчас... махиул рукой госу-

даоь и отъехал в сторону.

Закома на мгновение глаза - и так ясно-отчетанво. как будто сейчас перед глазами, увидел маленькое голенькое Сашино тело. Это было давно, лет пять назад, в грозовую душную ночь, в Петергофском дворце, в голубой Сашнной спальне. Зубки прорезались у мальчика; он по ночам не спад, плакал, метался в жару, а в эту ночь уснул спокойно. Alexandrine подвела мужа к Сашиной кроватке и тихонько раздвинула полог. Мальчик спал, разметавшись; скинул одеяльце, лежал голенький — все розовое тельце в ямочках — и улыбался во сне, «Regarde, regarde le donc! Oh, qu'il est joli, le petit angel» 1 - menтала Alexandrine с улыбкой. И штабс-капитан Романов тоже улыбался.

«Что это я? Брежу? С ума схожу?» — опомиился. Открыл глаза и увидел генерала Сухозанета, который уже в третий раз докладывал:

Орудья заряжены, ваше величество.

Государь молча кивнул головой, и тот опять, не получив приказаний, отъехал к батарее, в недоуменье.

«Господи, спаси! Господи, помогн!» - попробовал го-

сударь модиться, но не мог.

 Пальба орудьями по порядку! Правый фланг, начинай! Первое! - вдруг закричал с таким чувством, с каким боязливый убийца заносит нож ие для того, чтоб ударить,

а чтобы только попробовать. — Начинай! Первое! Первое! Первое! — прокатилась

команда от начальника к начальнику.

 Первое! — повторил младший — ротиый командир. Отставь! — крикнул государь. Не смог ударить —

нож выпал нз рук.

И через несколько секунд опять:

<sup>1</sup> Посмотри, посмотри же на него! О, как он прелестен, наш ангелочек! (франц.)

— Начинай! Пеовое!

И опять. — Отставь!

И в третий раз: — Начинай Пеовое!

Как булто исполниский маятник качался от безумья к безумью, от ужаса к ужасу.

Вдоуг вспомнил, что пеовый выстоел — ввеох, чеоез головы. Попробовать в последний раз — не испугаются ли. не разбегутся ли?

Пеовое! Пеовое! — опять поокатилась команда.

Первое! Пан! — конкнул Бакунии.

Но фейерверкер замялся — не наложил пальника на тоубку.

— Что ты, сукни сын, команды не саущаещь? — пол-

скочил к нему Бакунин.

 Ваше благородье, свои. — тихо ответил тот и взглянул на государя. Глаза их встретились, и как будто расстоянье между ними исчезло: не раб смотрел на царя, а человек на человека.

«Да, свои! Сашино, Сашино тело!»

 Отставь! — хотел крикнуть Николай, но чья-то стоащная оука сдавнаа ему гоодо.

Бакунин выхватил из рук фейерверкера пальник и

сам нанес его на трубку с порохом.

Загрохотало, загудело оглушающим гулом и грохотом, Но каотечь пронеслась над толпой, через головы. Нож не вонанася в тело — мимо скользича.

Каре не шелохнулось: опираясь на скалу Петрову, стояло, недвижное, неколебимое, как эта скала. Только в ответ на выстоел затоещал беглый ружейный огонь и раздался коик тоожествующий:

Ура! Ура! Ура. Константин!

И как вода превращается в пар от прикосновения железа, раскаленного добела, ужас государя превратился в бешенство.

Второе! Пли! — закричал он, и вторая пушка гря-

нула. Облако дыма застилало толпу, но по раздирающим воплям, конкам, визгам и еще каким-то стращным звукам, похожим на мокрое шлепанье, брызганье, он понял, что картечь ударила прямо в толпу. Нож воизился в тело.

А когда облако рассеялось, увидел, что каре все еще стоит: только маленькая кучка отделилась от него и

побежала в атаку стремительно.

Но грянула третья, четвертая, пятая — и сквозь клубящийся дым, поорежаемый огнями выстредов, видно было,

как сыпалась гоадом картечь в сплошичю стену человеческих тел.

Мешала скала Петрова, ио и в нее палили: казалось,

что расстредивают Медиого Всадиика.

А когда уже вся плошаль опустела, выкатили пушки вперед и, преследуя бегущих, продолжали палить вдоль по Галериой, Исакиевской, по Английской набережной, по Неве и даже по Васильевскому Острову.

Заояжай-жай! Пли! Жай-пли! — кончал Сухозаист

уже осипшим голосом.

Жай-пли! Жай-пли! — вторил ему государь.

Удар за ударом, выстрел за выстрелом, - нож воизался, воизался, воизался, а ему все было мало. — как будто утолял жажду исутолимую, и огнениый напиток разливался по жилам так упонтельно, как еще инкогда. Генерал Комаровский взглянул на государя и поду-

мал, так же как давеча, внезапно-исчаянно:

«Не человек, а дьявол!»

### ГЛАВА ЛЕСЯТАЯ

Голицыи стоял у чугунной решетки памятника, обериувшись анцом к батарее, когда раздался первый выстрел и картечь, пронесшись с визгом над головами, ударилась вверх, в стены, окна и крышу Сената. Разбитые стекла зазвенели, посыпались. Два человека, взобравшиеся в чаши весов, которые держала в руках богния Правосудия на фроитоне Сената, упали к ее подножню, и несколько убитых, свалившись с компли, стукиулись о мостовую глухо. как мучные кулн.

Но толпа на площади не дрогиула.

 Ура, Константии! — закричала с торжествующим вызовом.

 За мной, ребята! Стройся в колониу к атаке! скомандовал Оболенский, размахивая саблей.

«Неужели ои прав? — думал Голицын.— Не посмеют стоелять, духу не хватит? Победили, перестояли? Сейчас пойдем в штыки и овладеем пушками!»

Но вторая грянула, и первый ряд московцев лег, как подкошенный. Задине ряды еще держались. А толпа уже разбегалась, кишела, как муравейник, ногой человека раздавлениый. Часть отклынула в Галерную; другая — к набережной, и здесь, кидаясь через ограду Невы, люди падали в снег; третья — к Кониогвардейскому манежу. Но пальба изчалась и оттула, из батаоеи великого киязя Михаила Павловича

Бегущие махали платками и шапками, но их продолжали расстреливать с обеих сторон. Люди метались, давили доуг доуга. Тела убитых ложились оялами, гоомоздились куча на кучу. И не зная, куда бежать, толпа завеотелась, как в воловороте, в свалке неистовой А картечь, воезаясь в нее с железным визгом и скоежетом. разрывала, четвертовала тела, так что взлетали окровавленные клочья мяса, оторванные руки, ноги, головы, Все смещалось в дико ревущем, вопящем и воющем xaoce.

Голицын стоял, не двигаясь. Когла московцы доогнули и побежали, он видел, как вдали заколебалось уносимое знамя полка — пооуганное знамя Российской вольности. — Стой, оебята! — кончал Оболенский, но его уже не

— Куда бежишь? — с матеоной боанью схватил Михаил Бестужев одного из бегущих за шиворот. — Ваше благополье, сила солому ломит,— ответил тот.

выовался и побежал дальше.

Пули свистели мимо ушей Голицына; сорвали с него шляпу, пообили шинель. Он закоыл глаза и ждал смеоти. Ну, кажется, все кончено, — послышался ему спокойный голос Пушина.

«Нет, не все,— подумал Голицын,— что-то еще надо

следать. Но что?»

Между двумя выстрелами наступила тишина мгновеиная, и он услышал, как над самым ухом его слабо шелкнуло. Откома глаза и увидел Каховского. Взобравшись на каменный выступ решетки, он ухватился одной рукой за пеоила, а доугой деожал пистолет и ваводил курок.

Голицын оглянулся, чтобы увидеть, в кого он целит. Там, у левого фланга батареи, за клубами порохового дыма, сидел на белой лошади всадник. Голицын узнал Николая.

Каховский выстрелил и промахнулся. Соскочил с решетки, вынул другой пистолет из-за пазухи и побежал. Годицын — за ним. На бегу тоже вынул из бокового кармана шинели пистолет и взвел курок. Теперь знал, что надо делать: убить Зверя.

Но десяти шагов не сделали, как валившая навстречу толпа окружила их, сдавила, стиснула и потащила назад.

Голицын споткнулся, упал, и кто-то навалился ему на спину: кто-то ударил сапогом в висок так больно, что он лишился чувств.

Когда очнулся, толпа рассеялась, Каховский исчез. Голицын долго шарил рукой по земле, искал пистолета: должно быть, потерял его давеча в свалке. Наконец, бросил искать, встал и побрел, сам не зная куда, шатаясь, как пьяный.

Пальба затихла. Выдвигали орудья, чтобы стрелять вдоль по Галерной и набережной.

Он пробирался по опустевшей площади, между телами убитых. Сам как меотвый между меотвыми. Все было тихо - ии движенья, ни стона - только по земле струилась кровь неостывшая, растопляя снег, и потом сама замеозала.

Он вспомнил, что московны побежали в Галеоную. и пошел туда, к товаришам, чтобы вместе с ними умереть. По дороге на что-то наткнулся ногой в темноте; наклонился, нашупал рукой пистолет; поднял, осмотрел - он был заояжей — и для чего-то сунул его в каоман шинели.

Когда он вошел в Галеоную, опять началась пальба - эдесь, в тесноте, между домов, еще убийственией. Проносясь по узкой, длинной улице, картечь догоняла и косила людей. Они забегали в дома, прятались за каждым углом и выступом, стучались в ворота, но все было наглухо заперто и не отпиралось ни на какие вопли. А пули, ударяясь об стены, отскакивали, прыгали и не шалили ни одного угла.

 Истолкут нас всех в этой чеотовой ступе! — ворчал седой усач-гренадер и, по привычке, вынул из-за голенища тавлинку, но тотчас спрятал опять - должно быть, решил, что нюхать табак перел смертью грешно.

 Коовопийцы, злоден, анафемы! Будьте вы прокляты! - кричал в исступленый, грозя кулаком, тот самый мастеровой с испитым лицом, в тиковом халате, который проповедовал давеча о вольности. — и вдоуг упал, поонзенный пулею.

Чиновник, старенький, лысенький, без шубы, во фраке, с Анной на шее, прижался к стене, распластался на ней, как будто расплющился, и визжал тоненьким голосом, однообразно-произительным, - нельзя было понять, от боли или от страха.

Толстая барыня в буклях, в черной шляпе с розаном, поисела на кооточки и коестилась, и плакала, точно ку-

дахтала.

Мальчишка из лавочки, в засаленном фартуке, с пустой корзинкой на голове, - может быть, тот самый, что следил за Голицыным давеча утром, когда ои ждал «минуты сладкого свиданья», - лежал навзничь, убитый, в луже крови.

Рядом с Голицыным кому-то размозжило голову. «Звук такой, как мокрым полотенцем бросить об стену», - подуИ опять закрыл глаза. «Да иу же, иу, скорсе!»—
зава смерть, но смерть не приходны. Ему квазалось, что
все его товарищи убиты, и только ои один жив. Тоска
из него изпала пуще смерти. «Убить себя»— подумал,
вынул пистолет, взяел курок и приложил к виску. Но
вепомнил Мариньку и отила руку.

В это время Михайло Бестужев, собрав на Неве остаток солдат, строил их в колониу, чтобы идти по льду в атаку на коепость. Заияв ее и обратив пушки на Зимини

дворец, думал начать восстание сызнова.

Три взвода уже построились, когда завизжало ядро и ударилось в лед. Батарея с Исакиевского моста палила вдоль по Неве. Ядро за ядром валило ряды. Но солдаты продолжали строиться.

Вдруг раздался крик:

— Тонем!

Разбиваемый ядрами лед провалился. В огромной польиме тонущие люди барахтались. Остальные кинулись к берегу.

— Сюда, ребята! — указал Бестужев на ворота Ака-

демии Художеств.

Но прежде чем успели вбежать, ворота захлопнулись выиули бревио из динща сломаниой барки и начали сбивать ворота с петель. Они уже грещали под ударами, когда солдаты увидели эскадрои кавалергардов, мчавшийся прамо из иих.

 — Спасайся, ребята, кто может! — крикнул Бестужев, и все разбежались. Остался только знаменщик. Бестужев обиял его, поцеловал, ведел отдать знамя скакавшему впе-

реди эскадрона поручику и сам побежал.

Оглянувшись на бегу, увидел, что знаменщик подошел к офицеру, отдал знамя и упал, зарубленный ударом сабли с плеча, а офицер поскакал с отбитым знаменем.

## глава одиннадцатая

 Ваше величество, все коичено, — доложил Бенкендорф.

Государь молчал, потупившись. «Что это было? Что это было? »— вспоминал, как будто очнувшись от бреда, и чувствовал, что произошло ужасное, непоправимое.

— Все коичено, бунт усмирен, ваше величество, повторил Бенкендорф, и что-то было в голосе его такое новое, что государь удивился, но еще не понял, не поверил.

Робко подиял глаза и тотчас опять опустил; потом смелее, и вдруг понял: иичего ужасиого, все как следует: усмирил буит и казиил буитовщиков. «Если буду хоть иа один час императором, то покажу, что был того достоии!» И показал. Только теперь вощарился воистииу: ие самозваиец. а самодержец.

На бледиых щеках его проступили два розовых пятиышка; искусанные до крови губы заалели, как будто

иапились крови. И все лицо ожило.

 Да, Бенкендорф, коичено — я император, но какою ценою, Боже мой! — вздохнул и подиял глаза к небу: — Да будет воля Господия!

Опять вошел в роль и зиал, что уже не собъется; опять

пристала личина к лицу — и уже не спадет.

— Ура! Ура! Ура, Николай! — начавшись от Сенатской площади, докатилось, тысячеголосое, до внутрениих покоев Зимиего дворца, — и там тоже поизил, что бунт усмиреи.

В маленьком круглом кабинете-фонариже, выходившем окнами на Дворцювую площадь, молодая императрица Александра Федоровна сидела на подоконнике, молча, бледная, помертвевшвя, и смотрела в окию, откуда видиа была часть площади, покрытая войсками.

Императрица Мария Федоровиа, по обыкновению, болтала и суетилась без толку. Совала всем в руки маленький портретик покойного императора Александра Павло-

вича, умоляя отнести его к мятежникам:

— Покажите, покажите им этого аигела — может быть, оии опомиятся! Тут же был Николай Михайлович Карамэии и киязь

Алексаидо Николаевич Голицыи.

Карамани выходил на площадь. «Какие лица я видел! Какие слова слышал! — вспоминал впоследствии. — Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Умрем, однако ж, за Святую Русы! Камией пять-шесть упало к мони ногам... Я, мирий историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж».

 — А зиаете, Николай Михайлович, ведь то, что здесь происходит, есть критика вооружениюю рукою из вашу «Историю Государства Российского», — шепиул ему на ухо одии из «безумимх либералистов», еще там, на площади, и ои потом часто вспоминал эти слова непомитые.

Когда загремели пушки, Мария Федоровна всплес-

иула руками.

Боже мой, вот до чего мы дожили! Мой сыи всходит из престол с пушками! Льется кровь, русская кровь!
 Испорченияя кровь, ваше величество,— утешал ее Голицыи. Но она повторяла, исутешиая:

— Что скажет Европа! Что скажет Европа!

А молодая императрица как упала на колена, закрыв лицо руками при первых пушечных выстрелах, так и не вставала, замерла, не двигаясь; только голова дрожала дрожью непрестанною. «Как лилея под бурею»,— думал Карамаин.

И потом, когда все уже кончилось, не прекращалось это дрожанье, качанье головы, как цветка на стебле надломленном. Сама его не чувствовала, но все заметили. Думали, пройдет. Но не прошло — осталось на всю жизнь.

Думали, пройдет. Но не прошло — осталось на всю жизнь. В соседней комнате, за крутльм столиком, сидел и кушал котлетку, под наблюдением англичанием Мими, масныкий мальчик, кругломицый, годубслазый, в красной, шитой золотом кургочке, вроде гусарского ментика, государь наследник Демссандр Николаевия.

Он первый услышал «ура» на площади, подбежал к окну и закричал, захлопал в ладоши:

Папенька! Папенька!

— Папенока: Папенока: В парадных залах дворца, снявших огненными гроздьями люстр, золотой жужжащий улей смолк, когда вошел

«Не узнать — совсем другой человек: такая перемена в лице, в поступи, в голосе». — тотчас заметили все.

«Tout de suit il a pris de l'applombe ,— подумал князь Александр Николаевич Голицыи.— Пошел не тем, чем вер-

нулся; пошел самозванцем, вернулся самодержцем».

— Благословен Грядый <sup>2</sup> во имя Господне, — встретил государя, входившего в церковь, митрополнт Серафим

торжественным возгласом.

— Благочестивейшему, самодержавнейшему государю миператору всея России, Николаю Павловнуу многая дета! Да подаст ему Господь благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и на враги побезу и одоление! загудел в конце молебствия громподобный голос диякона.

«Да, Божьей милостью император самодержец Всероссийский! Что дал мне Бог, нн один человек у меня не отнимет»,— подумал государь и поверил окончательно, что все как следует.

### ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Крови боимся, без крови хотим. Но будет кровь, только напрасная»,— вспоминались Голицьину слова Каховского. «Напрасная! Напрасная! Напрасная!»— стучало в больной голове его, как бред, одноввучно-томительно.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Сразу обрел самоуверениость (франц.).
<sup>2</sup> Идущий, шествующий (церковнослав.).

Дежа на софе, глядел он сквозь прицуренные, лкорадочно горящие веки на светалы круг от лампы под веленым абажуром в полутемной комнате, на библиотечные полки с книгами, вышветшие исемине пастели бабушек и делушек — все такое уютное, мириое, тикое, что стеголизиный лень на поливан казалел стоящиным сном.

Поздно иочью, когда все уже кончилось, унтер-офицер Московского полка, спасаясь от погони конных развездов и пробираясь по глухим, занесенным снежными сугробами, задворкам, у Крюкова канала наткнулся в темноте на Голидвиа, усиршего между полениндами дров, окоченевшего и полузамерашего; подумал, что мертвый, котел пройти мимо, но усльшал слабый стои, наклонился, заглянул в лицо, при тусклом свете фонаря узнал одного из бывших на площдали начальников и доложил о нем Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру, который находился побливости, с мучкой бекавших солде.

Голицына привели в чувство, усадили на извозчика, и Кюхельбекер отвез его к Одоевскому, с которым жил вместе у Большого театоа. Хозяина не было дома — еще

ие веонулся с плошали.

Узнав, что все товарищи целы, Голицын сразу ожил, в последний реалине, данное Мариньке — увидеться с ней в последний раз, может быть, перед вечной разлукой, котел тотчае екать домой. Но Кюхельбекер не пустил его, уложил, укутал, обязвал голову пологенцем с уксусом, напоил чаем, пуншем и еще каким-то декоктом собственного изобретения.

Голицыну спать не котелось; он только прилег от-

как будто провадился в яму.

Когда проснулся, Кюхельбекера уже не было в комнате. Позвал — никто не откликнулся. Взглянул на часы и глазам не поверил: семь утра. Пять часов проспал, а казалось. пять мичут.

Встал, обощел комнаты — никого. Только в людской храпел денщик. Голицын разбудил его и узнал, что барин не возводшался, а Кюхельбекер со старым камердинером

князя уехал искать его по городу.

Полицын был очень слаб; голова кружилась, и висок борем сраждин образа, по удара сапогота во время с валаки и в площади. Но он все-таки одслся только теперь заметил, что шляпа иа нем чужая, а очки каким-то чудом уцелсял, — вышел на улицу, сел на извозчика и веле ехать на Сенатскую площадь. Решил — спачала туда, а домой — уже потом.

Еще не рассведо, только небо начинало сереть, и снег

на крышах белел.

Чем блике к Сенатской площади, тем больше напоминали улицы военный лагерь: всолу войка, пагрули кордонные цепи, коновязи, кучи соломы и сена, пики ружкъв в колада, караульные окриил, треск горящих костров; блестящие жерла пушек то показывались, то скривались в двым и меюцания пламени.

На Английской избережной Голицын слез с саней — проезда дальше не било — и пошел пешком, пробираем скизоъ толи, Но, сделав несколько шагов, должен было становиться: на площадь не пропускали; ее окружали войска шпалерами, и между инми столя орудкув, образобиса шпалерами, и между инми столя орудкув, образобиса шпалерами, и между инми столя орудкув, образобно простименты прости

щенные жерлами во все главные улицы.

По набережной ехал воз, крытый рогожами. Завидев его, толпа расступилась, стала снимать шапки и креститься.
— Что это? — спросил Голицын.

 Покойники, — ответил ему кто-то боязливым шепотом. — Царство им небесное! Тоже вель люди коещеные.

а пихают под лед, как собак.

Зашептались и другие, рядом с Голицыным, и, прислушняваем в этим шепотам, он узнал, что полиция всю ночь подбирала тела и свозила их на реку; там было сделано множество прорубей, и туда, под лед, спускали их всех, без разбора, не только мертвых, но и живых, раненых: разбирать было некогда — к тутру велено очистить площадь. Второпях, кое-как пропихивали тела в узкие проруби, так что нивые застревали и примераали ко ладу.

Воронье, чуя добычу, носилось над Невою черными стаями, в белесоватых сумерках утра, со эловещим карканьем. И карканье это сливалось с каким-то другим, еще более эловещим звуком, подобным железному скрежету.

— А это что? Слышите? — опять спросил Голицын.
 — А это — мытье да катанье, — ответили ему все тем же боязливым шепотом.

— Какое мытье да катанье?

Ступай, сам погляди.

Голицын еще немного протискался, приподнялся на шпочки и затлянул тула, откуда доноспася непонятный звук. Там, на площади, люди железиным скребками скребли мостовую, оссыбливали красный, смешанный с кровью снег, посыпали чистым, белым—и катаками укатывали; а на ступенях Сенатского крыльца отмывали замеращие лужи крови кипятком из дымящикся шаек и терли мочалками, швабрами. Вставляли стекла в разбитые оконищы: штукатурали, закращивали, замазывали желтые стены и белые колоним Сената, забрызганные кровью, испещренные пулями. И вверху, на крыше чинили весы в руках богини Правосудия. А пасмурное утро, туманное, тикое, так же как вчера, задумалось, на что поверпуть — на мороз ими оттепель; так же Адмиралтейская игла воткнулась в инзвисе небо, как в белую вату; так же мостки через Неву уходими в белую стену, и казалось, там, за Невою, нет инчего только белая игла, пустота, конец земли и неба, край света. И так же Медиый Всадник на медном коне скекал в эту белую тыму комещитую.

И все скоебли, скоебли скоебки, скоежеща железным

скоежетом.

«Не отскребут,— подумал Голицын.— Кровь из земли выступит и возопиет к Богу, и победит Зверя!»

## КНИГА ВТОРАЯ

# ПОСЛЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Революция — на пороге Россин, но, клянусь, она не проникиет в нее, пока Божьей милостью я — император... Что ты на меня так смотрищь?

Бенкендорф таращил глаза, думая только об одном, как бы не заснуть. Но трудно было застигнуть его врас-

плох, даже сонного.

 — Любуюсь вамн, государь. Недаром уподобляют ваше велнчество Аполлону Бельведерскому. Сей победил Пифона, змня лютого; вы же — революцию всесветную. Разговор шел в приемной, между временным кабине-

Разговор шел в приемной, между временным кабинетом — спальней государя и флигель-адъютантскою комнатой, в Энмнем дворце, в ночь с 14-го декабря на 15-е.

Восемь часов провел государь на площади: уста, отолодал, озяб. Вериувшись во дворец и поужнива выскоро, после молебна тотчас принялся за допрос арестованных. В мундире Преображенского полка, в шарфе и в ленте, в ботфортах и лосинах, затянутый, застенуттый на всекрючки н путовящы, даже не прилег ин разу, а только нногда задремывал, сидя на кожаном диване с неудобной, выпуклой спинкой, за столом, завъленным бумагами.

Камер-лакей, неслышно крадучись, уже в третий раз входил в комнату, переменяя в углу, на зипмовом столике, канделябр со множеством догорающих свечей. На английских стенных часах пробило четыре. Бенкендорф поглядел на инх с тоской: тоже вторую ночь не спал. Но подолжало.

говорить, чтоб не заснуть.

— Иногда прекрасный депь начинается бурею, да будет так и в царствование ващего величетова. Сам Бот защитил нас от такого бедствия, которое, если 6 не разрушило, то, конечию, истеравло бы Россию. Это стоит французского нашествия: в обоих случаях вижу блеск как бы дуча неземного,— повторил он сламшанине давеча слова Караманиа.

- Да. счастливо отделались, сказал государь, чувствуя, что все еще сеодце у иего замирает, как у человека, только что перебежавшего по утлой дошечке над пропастью, и взглянул на Бенкендорфа украдкой, с тайной надеждой, не успоконт ли. Но тот как будто нарочно запугивал, оплетал липкой сестью стоаха, как паук — муху паутиной.
- Все на волоске висело, ваше величество. Решительные действия мятежников имели бы верный успех, Но, видио. Бог милосеодиый погоузил действовавших в какую-то страниую нерешительность. Сколько часов простояли на плошали в совершениом бездействии, пока мы всех иужиых мер не приняли! А ведь опоздай саперы только на одиу минуту, когла дейб-гоеналеоы уже во двоо воовались. и в оуках злодеев был бы дворен со всей августейшей фамилией. Ужасио подумать, что бы наделала сия адская шайка извергов, отрекшихся от Бога, царя и отечества! Ужасно! Волосы лыбом встают, коовь стынет в жилах!
  - Перерезали бы всех?
- Всех, ваше величество. — А правда, что меня еще там, на площади, убить хотели?
- Да, еще там. Может быть, та самая пуля, коей произеи Милорадович, предиазиачалась вашему величеству.
  - А что, он еще жив?
- Кончается, едва ди до утоа выживет. Антонов огоиь в кишках

Помодчали.

— Ну, а как теперь, спокойио? — спросил государь и полумал, что слишком часто об этом спращивает. Слава Богу, пока что спокойно.

— Миого арестовано?

- Сот семь человек нижних чинов, офицеоов с десяток. да иесколько каналий фрачинков. Но это не главиые начальники, а только застрельшики,

— И Трубецкой — не главный?

 Нет, государь, я полагаю, что дело это восходит выше...

— Как выше? Что ты разумеещь?

 Еще ие зиаю наверное, но опасаюсь, что важнейшие сановники, может быть, даже члены Государственного Совета в этом деле замещаны.

— Кто же именио?

- Имеи я бы ие хотел называть.
- Имена, имена я требую!
  Мордвинов, Сперанский...

— Быть не может!— прошептал государь и почувствовал, что сердце опять замирает, но уже не от прошлого, а от грядущего ужаса: через одну пропасть перебежал, а впереди зияет новая: думал, все уже кончено,- и вот. только начинается.

Да. ваше величество, все может начаться сызнова.

угадал Бенкеидорф, как будто подслушал.

 Сперанский, Мордвинов! Не может быть. — повторил государь; все еще пытался из липкой сети, как муха из паутины, выбиться. Нет, Бенкендорф, ты ошибаешься. — Дай-то Бог, чтобы ошибся, государь!

Великий сышик смотрел на Николая молча, тем же взором, видящим на аршин под землей, как тогда, накануие Четыоналцатого, и по тонким губам его скользила улыбка, едва уловимая. Влоуг стало весело — даже сон поощел. Понял, что дело сделано: из паутины муха не выбъется. Аракчеев был — Бенкендорф будет.

Вынул из кармана и положил на стол четвертушку бумаги мелко исписанной.

Извольте прочесть. Предюбопытно.

— Что это?

 Проект конституции Трубецкого, ихнего диктатора. — Аоестоваи?

 Нет еще. У шурина своего, австрийского посланника, Лебцельтерна спрятался. Должно быть, сейчас привезут... А кстати, насчет конституции, - усмехнулся Бенкеидорф, как будто вдруг вспомнил что-то веселое, а, может быть, и сжалился — захотел государя побаловать, — Когда пьяная сволочь сия кричала на площади: «Ура, коиституция!»— кто-то споосил их: «Ла знаете ли вы, дурачье, что такое конституция?»-«Ну, как же не знать, говорят: муж — Коистантии, а жена — Коиституция».

 Недурио, — усмехнулся Николай своею всегдащиею. как сквозь зубную боль, кривою усмешкою, а губы оставались надутыми, как у поставленного в угол мальчика.

Бенкендорф знал, чего государю иужно: знал, что он боится, ненавидит, а хочет презирать; неутолимо жаждет презрения. «Пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем» 1. Анекдот о конституции и был концом перста омоченного - прохлаждающим, но не утоляющим.

За дверью послышался шум. Из соседней залы Ка-

<sup>1</sup> Притча о богатом и Лазаре: ниший Лазарь после смерти был взят в Царство Небесное, а богач, крохами со стола которого при жизни питался Лазарь, теперь, находясь в аду, просил его о помощи (Евангелие от Луки, XVI, 19—25).

зачьего Пикета во флигель-адъютантскую приводили под конвоем арестованных, и здесь допрашивали их генераладъютанты Левашев и Толь.

Бенкендорф подошел к дверям и приоткрыл их.

— Ишь, их сколько собралось, Пугачевых!— поморщился с брезгливостью.

Дворцовый комендант Башуцкий что-то шепнул ему на ухо.

— Кто? — спросна государь.

— Еще один каналья фрачник, сочинитель Рылеев. Допросить угодно вашему величеству?

Нет, потом. Сначала — ты. Ну, ступай. О Трубец-

ком доложи.

Когда Бенкендорф вышел, Николай откинул голову ил спинку дивана, закрыл глаза и начал дремать. Но было неловко: голова скользма по гладкой спинке, а прилечь боля, чтоб не заснуть. Подобрал ноги, еса в угол, съежился, хотел было расстетртуть на узко стянутой талын две нижних пуговицы, но подумал, что неприлично: имел отвращение к расстетртым путовицым. Склоина голову, оперся щекой о жесткую ручку и, хотя тоже было неудобно, резьба резала щекур.— опять начал дремать.

Вошел флигель-адъютант Адлерберг, высоко держа на трех пальцах, с лакейской ловкостью, поднос с кофейником. Государь всю ночь пил черный кофе, чтобы разогнать сон.

Вздрогнул, очнулся.

Прилечь бы изволили, ваше величество.

Нет, Федорыч, не до сна.

— Вторую ночь не спите. Этак заболеть можно. — Ну, что ж. заболею — свалюсь. А пока еще ноги

таскают, держаться надо.

Налил кофею, отпил и, чтобы лучше разгуляться, принялся за письмо к брату Константину. Не мог вспомнить о нем без зубовного скоежета, но писал с обычной

родственной нежностью.

«Дорогой, дорогой Константин, верьте мне, что следьять вашей воле и пример машего ангал, а поклюго императора, вот что я постоянно буду иметь в сердце. Аресты ндут хорошо, и я надесось, в скором времени, сообщить вам подробности этой ужасной и позорной истории. Тогда вы узнаете, какую грудиную задачу вы задаля вашему несчастному бряту, и какого сомаления достоин ваш бедиьй малый, votre pauvre diable, votre каторжный du palais d'Hiver!

Зимнего дворца (франц.).

Генерал Толь вошел с бумагами. — Садись, Карл Федорович, читай.

Толь прочел показание Оболенского, арестованного вместе с Рылеевым.

- Как ты думаещь, можио простить инжиих чинов и сих несчастиых молодых людей? — споосил государь.

Уже не в пеовый оаз об этом споацивах. Толь инчего HE OTRETHA

 Ах. бедные, иесчастиме! — тяжело взлохиул Николай. — Может быть, прекрасные дюди. Ну, за что их казиить? Мы все за иих дадим ответ Богу. Их заблуждение — заблуждение нашего века. Не губить, а спасти их надо. Палач я, злодей, что ли? Нет, не могу, не могу. Толь,

Разве ты ие видищь, сердце мое раздирается...

«Расплачется!»— подумал Толь с отвращением, не зная. куда девать глаза. Слушал с теопеливой скукой на гоубоватом, жестком и плоском, ио честном, открытом лице старого прусского унтера. А государь долго еще говорил, болтал той болтовней чувствительной, которую получил в наследство от матери. Примеривал маску перед Толем, как перед зеркалом.

— Ну, так как же, мой доуг, как ты думаещь, можно

поостить, а?

— Ваше величество, — не выдержал, наконец, Толь, даже коякиул и так повернулся, что стул под иим затрещал, - простить их вы всегда успесте, но доколь не открыты главиые возбудители и подстрекатели сего влодеяния, ие только офицеров, ио и инжиих чинов предать должно всей строгости законов без замедления... Какой номер повелеть изволите Оболенскому?

Государь замолчал, надулся, нахмурился; понял, что собеседник не желает быть зеокалом. Еще тяжелее вздохиул, пригорюнился, взял карандаш и план Петропавловской крепости, с рядами клеток, казематов, - каждая клетка под номером, -- отметил одну из иих красиым крестиком, поставил номер в записке крепостиому коменданту, генералу Сукину, и отдал молча Толю, Толь, также молча, взял, поклоиился и вышел.

А государь опять откинул голову за спинку дивана, закрыл глаза, задремал; опять голова начала соскальзы-

вать с гладкой спинки на жесткую ручку.

Вошел генерал Башуцкий, дворцовый комендант. В одиой руке у иего была шпага, а в другой — серебряное блюдце с чем-то маленьким, кругленьким. Николай вэдрогиул, очиулся и посмотрел на него с

удивлением: — Что ты?

- Граф Милорадович, ваше величество...— начал он и не кончил, всхлипнул.
  - Умер?

— Так точно.

 — Парствие небесное! — перекрестился государь подумал, что надо бы что-то почувствовать.

— Последние слова его были: «Умираю, как жил, с чистой совестью; счастлив, что жизнью за государя жертвую». Крестьян на волю отпустить велел. А вашему величеству вот это — шпагу н пулю, коей произен...

Башуцкий положил на стол шпагу и поставил блюдце

с пулею.

— Не могу... простите, ваше величество, — опять всхлипнул, поцеловал государя в плечо, отвернулся, закрыл лицо платком и выбежал.

Николай взял пулю осторожно, двумя пальцами, и рассматривал долго, с любопытством. Новая, маленькая, пистолетная, не солдатская, - должно быть, стрелял один из тех каналий фрачников, «Предназначалась вашему величеству». — вспомнил слова Бенкендоофа.

Отложил пулю и взял тот листок из бумаг Трубецкого, который давеча Бенкендорф передал ему. Прочел:

«Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодеожавная равно гибельна для правителей и для обшеств: что она не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека; невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности — на доугой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае — вне законов, вне человечества: что невозможно им ссылаться на законы, когда дело идет о других, и не признавать их бытие, когда дело идет о них самих. Одно из двух: или они справедливы — тогда к чему же не хотят и сами подчиняться оным? Или несправеданны — тогда зачем котят подчинять им доугих? Все народы европейские достигают законов и свобод. Более всех их народ оусский заслуживает и то и доугое. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого дина и никакого семейства. Источник верховной власти есть народ...»
«Quelle enfâmie! — подумал государь. — Да, гнусно, но

не глупо...»

Какая гнусность! (франц.)

Опять хотел презирать и ис мог; чувствовал, что это уже ие «Коиститудия — жена Коистаитина». Расстрелял бунтовщиков на площади, но как расстрелять это? Страшеи этот листок — стращиее пули, неогразимее.

 Трубецкой, ваше величество, доложил Бенкендорф.

Государь подумал и сказал:

— Пусть войдет.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В сражении под Кудьмом две роты семеновцев, и и мевше в сумах ии одного патрона, послаим были с холодиым оружнем прогнать французов, стрелявших из опушки леса. Ротими командир, киязь Серей Петрович Трубецкой, пошел впесреди солдат, размахивая саблей иад головой, так спокойно и весело, что все за ими кинулись, ударили в штыки и выбили французов из лесу.

А под Люценом, когда принц Евгений из сорока орудий громил гвардейские полки, Трубецкой пошутил изд поручиком фон Боком, известным в полку своей трусостью: подощел сзади, бросил в него ком земли, и тот

свалился как сиоп.

Так сам Трубецкой свалился Четыриадцатого.

Только что просиулся утром — вспоминл вчерашине слова Пущина: «А все-таки будете на площади?» — и опять, как вчера, ослабел, изиемог, как будто весь вдруг сде-

лался мягким, жидким.

Боялся, что за инм придут; вышел из дому, взяд извозчика и поскал в канцельрию Главного Штаба, чтобы там спросить, когда и где будут присягать: хотел присягить новому императору тотчас, издеясь, что, если что будет, поспешность присяги ву во что-инбудь вменител. Узнал, что присяга — завтра утром, во одинизацать. Из Цтаба пошел пешком к сестре, на Большую Милалиониую. Оттуда — к приятелю, флигель-дальоганут половинку Бибъмову, на утол Фонтаго и Невского; не застал его дома, поскидел с его женою и братом, позавтракал и, увидев, что поскидел с его женою и братом, позавтракал и, увидев, что поски час, бодридася, подумал, что полки присягнули и все прощло тихо. Отправился домой переодеться, чтобо ехать во дворец на молебеи.

Выезжая с Невского на Адмиралтейскую площадь, увидел толпу, услышал крики: «Ура, Коистаитии!»—

Евгений Богарие (1781—1824)— выдающийся французский полководец, пасынок Наполеона.

остановился, спроснл, что такое, узнал, что буит, и едва не

аншился чувств тут же, на улице.

Что было потом, едва помнил. Для чего-то опять зашел во двор Штаба. Стоял в раздумье, не зная, куда идти; наконец, подиялся по лестнице в канцелярию. Здесь бегали какие-то люди с испуганиыми лицами.

Кто-то сказал:

Господа, вы в мунднрах; ступайте на площадь, там государь император.

Все вышли; и он со всеми. Но потихоньку отстал и прошел двором Штаба на Миллнонную. В тоске, не зная, куда деваться, метался, как затравленный заяц.

У ворот Штаба увидел знакомого чиновника. Тот за-

звал его с собой опять в канцелярню.

— Ах, беда, беда!— все повторял чиновник. — Милорадовича убили!— крикнул кто-то над самым

 — Милорадовича убили! — крикнул кто-то над самым ухом Трубецкого. Ноги у него подкосились.

— Вам дурно, князь?

Кто-то дай ему понюхать солн. И вдруг опять он очутился на улице с какими-то незнакомыми людьми. Понял, что его ведут на Сенатскую площадь.

— Я нездоров, господа, я очень иездоров!— едва не

плакал.

И опять — канцелярия. «О, Господи, в который раз!» подумал с отчаянием. Прошел в самую дальнюю комиату, курьерскую. Здесь никого не было, все разбежались. Долго сидел одии, радуясь, что наконец оставили его в покое.

Когда стемнело, послышались пушечные выстрелы, такие громкие, что стекла в окнах задребезжали. Вскочил, хотел бежать, но свалился на стул и слушал в оцепенении

выстрел за выстрелом.

Рядом с курьерскою был темный чулан; там зашивали и печатали казенные пакеты; пакло суртучом, рогожей и колстиною; тускло горела на стене висячая масляная лампочка; клубки бечевок лежали на столе, а на потолко точа большой крюк, тоже для лампы. Он погладывал на этот крюк, как будто ин о чем не думая, и только потом вспоминл, что думал; «Корошо бы повеситься».

Выстрелы затихли. В комнату начали входить курьеры, сторожа, экзекуторы; инзко клаиялись и смотрели на иего

с уднвлением. Он встал и вышел.

Все еще ие знал, куда деваться. Наконец, решил перепочевать у своего шурны, австрийского посла Лебцельтерна. Знал, что и там скватят, ио как перетрусивший шалун, зная, что ие миновать розги, все-таки под стол прячется, так, и он.

У Лебцельтериов была Каташа. Увидев ее, понял, как

тосковал о ней все время, сам того не сознавая; больше всего мучнлся тем, что она еще ничего не знает. Хотса, ей сказать тогчас, но отложны и миого раз потом откладывал. Так и не сказал, хотя знал, что это — величайшая из всех его поллостей.

Устал, дег рано. Заснул крепко. Снилось что-то необыкновенно приятию: какие-то горы не горы, волны не волны, темно-лиловые, прозрачные, как аметисты, н он будто летает над ними, туда н сюда, как на качелях качается, н

вдруг — такая радость, что проснулся.

Долго лежал в темноте, с открытыми глазами, ульбался и чувствовал, что сердце все цее бъегся от радости. Хотел вспомнить и не мог — слишком ин на что не похоже; только знал наверное, что это больше, чем соп. Вдурт вспомния свой давешини страх и сразу почувствовал, что его уже нет и инкогра не будет; даже не болю стядию, а только удивительно: казалось, что тогда был не он, а другой. Вспомнил также свой любимый псалом; чтнал его всегда по-латински, как выучил в детстве, в незуитском пансионе, у старого польского ксендая Алонзия:

«Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне плоть? Врагн мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе: из этого я узнаю, что Бог за меня. На Бога уповаю.

не боюсь: что слелает мне человек?»

Опять закрыл глаза, успел только подумать: «А ведь так спят осужденные... Ну что ж, пусты»— и заснул еще крепче, слаще, ио уже без всяких снов.
Просиулся внезапно, как часто бывает во сие, не от

стука, а оттого, что заранее знал, что будет стук. И действительно, через минуту раздался стук в дверь.

— Ваше снятельство, а ваше снятельство!— послышался нспуганный голос камердинера.

— Что такое?

— Из дворца приехали. Он понял, что его арестуют.

его арестуют.

Четверо конвойных, с саблями наголо, ввели арестанта в государеву приемную. За ним вошли генерал-адъютанты Левашев, Толь, Бенкендорф, дворцовый комендант Башуцкий и обер-полицеймейстер Шульгии.

Николай встал, подошел к Трубецкому, остановнася и посмотрел на него молча, долго: рябоват, рыжсват; растрепанные жидкие бачки, оттопиренные уши, большой загнутый нос, толстые губы, по углам две морщинки болезненыме. «Так вот он каков, ихний диктатор! Трясется, ожидовел от страха»,— подумал государь, опять с неутолимою жаждою презренья.

Подошел ближе и поднял указательный палец правой

руки против лба его.

— Что было в этой голове, когда вы, с вашим именем, с вашей фамилией, вошли в такое дело? Гвардии полковник киязь Трубецкой, как вам не стыдно быть с этой сволоцью?

Казался себе самому в эту минуту Аполлоном Бельведерским, разящим Пифона. Но одна маска упала, другом наделась; вместо грозной — чувствительная, та самая, которую примеривал давеча перед Толем.

— Какая милая жена! Есть у вас дети?

Нет, государь.

 Счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасная, ужасная

Несмотря на видимый гнев, был спокоен: все было за-

Отчего вы дрожите?

Озяб, ваше величество. В одном мунднре ехал.
 Почему в мундире?

Почему в мундир
 Шубу украли.

— Шуоу у — Кто?

— Не знаю. Должно быть, в суматохе, когда арестовами; много было народу,— ответил Трубецкой с улыбкой и поднял глаза; инкакого страха не было в этих больших серых глазах, простяк, печальных и добрых. Стоял, неуклюже сгообищись. закничь очки за спину.

Извольте стоять, как следует! Руки по швам!

— Sire...

 Когда ваш государь говорит с вами по-русски, вы не должны сметь отвечать на другом языке!

Виноват, ваше величество, руки связаны...

— Развязать!

Шульгин подошел и начал развязывать. Государь отвернулся н, увидев бумагу в руках Толя, сказал:
— Читай.

Толь прочел показание одного из арестованных, чье, не назвал,— что бывше Четырнаддатого происшествые есть дело Тайного Общества, которое, кроме членов в Петербурге, имеет большую ограсль в 4-м корпусе, и что киязь Грубецкой, дежурный штаб-офицер корпуса, может дать польне сведения.

Трубецкой слушал и радовался: понял, что показатель иавел на ложный след, чтобы скрыть Южиое Общество.

— Это Пущина? — спросил Николай.

- Пущина, ваше величество,— ответна Толь.
- Тоубецкой заметил, что перемигнулись. — Hy, что вы скажете? — опять обернулся к нему го-
- сударь. Пушин ошибается, ваше величество,— ответил Трубецкой, напоягая все снам ума, чтобы понять, что значит перемигивание.

— A-a. вы думаете, Пущина?— накинулся на него

TOAD.

Но Тоубецкой не потеоялся — уже понял, в чем дело: через него довиди Пушина.

— Ваше поевосходительство сами изволили сказать, что Пушина.

— A гле Пушин живет?

— Не знаю.

— Не у отца? Не знаю.

 Я всегда говорил, что четвертый корпус — гнездо заговоршиков. — сказал Толь.

 Ваше превосходительство имеет очень неверные сведения. В четвертом корпусе нет Тайного Общества, я за ато отвечаю. — посмотоел на него Тоубецкой с тоожеством

почти нескомваемым. Толь замодчал с чувством охотника, у которого убежала дичь из-под носу. И государь нахмурился, тоже

понял, что лело испорчено. Ла сами-то вы, сами что? О себе говорите, принад-

лежали к Тайному Обществу?

 Поиналлежал, ваше величество,— ответна Тоубецкой спокойно: знал, что теперь уже не собъется.

— Диктатором были? — Так точно.

- Хорош! Взводом, небось, командовать не умеет, а судьбами народов управлять хотел! Отчего же не были на плошали?

— Видя, что им нужно одно мое имя, я отошел от них. Надеялся, впрочем, до последней минуты, что, оставаясь с ними в сношении, как бы в виде начальника, успею отвратить их от сего нелепого замысла.

Какого? Цареубниства? — опять обрадовался, на-

кинулся на него Толь.

«О цареубийстве никто не помышлял», — хотел ответить Трубецкой, но подумал, что это неправда, н сказал:

 В политических намерениях Общества пареубийства не было. Я хотел отвратить их от возмущения войск, от кровопродития ненужного.

О возмущении знали? — спросил государь.

— Знал. — И не донесли?

 Я и мысли не мог допустить, ваше величество, дать кому-либо право назвать меня подлецом.

— А теперь как вас назовут? Тоубенкой ничего не ответил, но посмотрел на госу-

даоя так, что ему стало неловко. — Да что вы, сударь, финтите? Говорите все, что зна-

ете! - коикнул Николай грозно, начиная сеодиться.

Я больше инчего не знаю.

— Не знаете? A это что?

Быстро подошел к столу, взял четвертушку бумаги, проект конституции, - на письме лежала пуля, нарочно положил ее давеча, чтобы найти соазу. — Этого тоже не знаете? Кто писал? Чья рука?

А знаете, что я могу вас за это расстрелять тут на

месте? Расстреляйте, государь, вы имеете право, — сказал Тоубенкой и опять поднял глаза. Вспомнил: «На Бога упо-

ваю, не боюсь: что сделает мне человек?» «Не надо сердиться! Не надо сердиться!» - подумал

государь, но было уже поздно: знакомый восторг бешенства разанася по жилам огнем.

 А-а, вы думаете, вас расстредяют и вы интересны будете? — прошептал задыхающимся шепотом, приближая анцо к анцу его и наступая на него так, что он попятнася.-Так нет же, не расстреляю, а в крепости сгною! В кандалы! В кандалы! На аошин под землею! Участь ваша будет ужасная, ужасная, ужасная!

Чем больше повторял это слово, тем больше чувствовал свое бессилие: вот он стоит перед ним и инчего не боится. Заточить, заковать, запытать, убить его может, а все-таки ничего с ним не сделает.

 Мерзавец! — закричал Николай, бросился на Трубецкого и схватил его за ворот. — Мундио замарал! Погоны долой! Погоны долой! Вот так! Вот так! Вот так!

Рвал, толкал, давил, тояс и, наконец, повална его на пол.

 Ваше величество, — тихо сказал Трубецкой, стоя перед ним на коленях и глядя ему поямо в глаза. Государь понял: «Как вам не стыдно?» Опоминася. Оставил его, отошел, упал в кресло и закрыл лицо руками.

Все молча ждали, чем это кончится. Трубецкой встал и посмотоел на Николая с давешней тихой улыбкой. Если бы теперь тот увидел ее, то понял бы, что в этой улыбке -

жалость.

Дверь из кабинета-спальни приотворилась. Великий киязь Михаил Павлович осторожно высунул голову, заглянул и так же осторожно отдернул ее, закрыл дверь.

Молчанье длилось долго. Наконец, государь отнял руки

от лица. Оно было неподвижно и непроницаемо.

Встал и указал Трубецкому на кресло у стола.

— Садитесь. Пишите жене, — сказал, не глядя на него.

Трубецкой сел, взял перо и посмотрел на государя.

Что хотите.

Николай смотрел через плечо его на то, что он пишет. «Друг мой, будь покойна и молись Богу»...

— Что тут много писать, напишите только: «Я буду жив и здоров».— сказал государь.

Тоубецкой написал:

«Государь стонт возле меня и велит написать, что я жив и элопов»

— «Булу жив и здоров». Припишите сверху: «Буду».
Он поиписал. Госуларь взял письмо и отлал Шульгину.

Извольте доставить княгиие Тоубецкой.

Шульгин вышел. Трубецкой встал. Опять наступило могание. Государь стоял перед ним, все не глядя на него, опустив глаза, как будто не смел их поднять.

Сел за стол и написал коменданту Сукину:

«Трубецкого в Алексеевский равелни, в номер 7».

Отдал записку Толю.

— Ну, ступайте, — проговорил и поднял глаза на Трусецкого. — Прошу не прогиваться, крязь. Мое положение тоже незавидно, как сами изволите видеть, — усменулся криво и опять покраснел, почувствовал, что ничего ие выкодит, надулся, нажурился. — Ступайте, ступайте все! —

махнул рукою.

Когда вышли, сел на диван, на прежнее место. Замер, не двитале, но уже не дермал, а широко открытыми глазами глядел прямо перед собой, в зеркало. На стене, над диваном, внеса большой, во всеь рост портрет императора Пама Первото. Пламя свечей, догоравших в утлу, на яшмовом столике, колебалось, мигало, н в этом мигающем свет портрет в зерклас ожина, как будто зашевеланся,— вот-вот из рамм выступит: в облаченин Гроссмейстера Мальтийского ордена, в пурпуриой маитин, подобин дэхнерейского саккоса,— маленький человек с курносым лицом, глазами сумасшедшего и улыбкой мертиого черепа.

Сыи смотрел на отца, отец — на сына, как будто хотели

друг другу что-то сказать.

11 Марта — 14 Декабря. Тогда иачалось — теперь продолжается. «Меня задушат, как задушили отца»,— вспомиил Николай слова братнины. Мог бы сказать себе самому, как Трубецкому давеча: «Участь твоя будет ужасиая, ужасиая)»

Встал, подощел к зеркалу. Виизу, у ног отда, отразилось лицо сына. Бледиое, с воспаленными красными веками, с губами надутыми, как у мальчика, поставленного в угол, с волосами вэтерошенными, как будто вставщими дыбом. Казалось, что это не он, а кто-то другой — двойник его. «самованец». «минсоатоо-выскочка».

Приблизил лицо свое к зеркалу. Губы искривились в усмешку, зашептали беззвучным шепотом:

— Штабс-капитан Романов, а ведь ты...

Отшатнулся в ужасе: казалось, что это ие ои, а тот, другой, в зеркале, смеется и шепчет:

— Штабс-капитаи Романов, а ведь ты...

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Маринька! — сказал Голицыи, открывая глаза.

В первый раз очиулся после беспамятства. Еще давеча, в бреду, не видя ее, чувствовал, что она тут, рядом, и мучился, что не может ее позвать.

— Что, Валерьяи Михайлович, миленький? — наклонилась она и заглянула в глаза его испуганио-радостио. —

Ну, что? что? -- старалась поиять, чего он хочет.

Ои хотел спросить, что с ини и де ои, ио был так слаб, что не мог говорить; боласл опить провлантся в ту чермую дыру беспамятства, из которой только что вылез. Сам котел испоминть; вспоминал и тотчае опить забивал. Мысли обрывались, как истлевшие интки. Развлекали мелочи: ми восковой слечи под шеслховым зеленьми зоитиком, однообразно-тихое тиканое карманизых часиков, должно быть, его же собствениям, дежащих на столине.

— Который час? — проговорил, наконец, с осторож-

иым усилием.

Половина седьмого, — ответила Маринька.

«Утра или вечера?» — хотел спросить и забыл — подумал о другом: сколько времени болен? Помодчал, отдохнул и спросил:

— Какой день?

— Четверг.

«А число?» — опять забыл спросить.

Вдруг, в тишиие, послышался глухой гул, подобный гулу далекого выстрела.

«Неужели все еще стреляют?» — удивился и вспоминд, что такие же гулы сампиались ему скоюзь бред, и каждый раз хотелось бежать туда, где стреляют, — двигал ногами, бежал — и стоял. «Стояс-стоя-стоячай» однообразно-тихо тикали часики. И он понимал, что это значит: «революция стоячая».

— Вспотел,— сказала Маринька, положив ему руку на лоб,
— Ну. слава Богу!— ответил радостно Фома Фомич.

Ну, слава Богу! — ответил радостно Фома Фомич.
 Годнцын узнал его по голосу. — Лекарь намедни сказывал: только бы вспотел — и будет здоров.

Она вътпрала платком пот с лица его. Он смотрел на нее, как будто вспомныла, как сквозь вещий сон, незапамятно-давний, много раз виденный: мнлая, мнлая девушка; окружена благоузанием любвя, как цветущая сврень свежестью росною. На ней был стареньеми домащини капот, гроденаплевый, дымчатый, и ночной блондовый чепчик; из-под него висели, качаясь, как легкие гроздоя, вдоль щек, длинике, черные локоны. Лицо пемного похудело, побледнело, и большие, темные глаза казались еще больше, темнее.

— Родная, родная, милая!— прошептал он и потянулся

к ней. Глаза их встретнянсь; она улыбнулась. Поняла, чего он хочет. Приложила к его губам ладонь, теплую и свежую,

как чашечка цветка, солнцем нагретого.
— Надо бы лекарства, Марья Павловна,— сказал Фома

Фомич.

Маринька налила в ложку лекарства и подала Голицыну. Оно было вкусное, с миндально-анисовым запахом.

Еще, — попросна он с детской жадностью.

Больше нельзя. Пить хотите?

Нет, спать.

Погодите, голова низко.

Одной рукой обияла его за плечи и приподияла голову с неожиданной силой и ловкостью, другой — начала поправлять подушки. Пока приподнимала, он чувствовал прижатой щекой сквозь платье упругую нежность девичьей гоуди.

— Так хорошо? — спросила, положив голову.

— Хорошо, Маринька... маменька...

Сам не знал, нарочно или нечаянно сказал: «Маменька». Опять глаза их встретнянсь; она улыбнулась ему, и он повторил умиленно-восторженно:

— Маменька... Маринька...

Хотел еще что-то сказать, но темные, мягкне волны нахынули; только слышал, что она целует его в лоб, крестит и шепчет: — Спи, родной, спи с Богом!

Закрыл глава с улыбкой; казалось, что она берет его

иа руки и качает, баюкает. Проспал до одиниадцати утра. Кошка Маркиза, белошерстая, голубоглазая, настоящая «маркиза» по жеманномедлительной важности, всю ночь проспала, свернувшись каубочком, на комшке клавесии. К утру выспалась, встала на все четыре дапки, выгиуда спину, замурдыкала и спрыгиула на клавиши — они зазвенели и разбудили Голицына.

Брысь, иегодиая! Ну вот и разбудила! — затопала

на нее Маринька.

— Потап Потапыч Потапов!— послышался крик попугая, и Голицыи сразу поиял, что он в старом бабушкином доме. Но комната была не его, а желтая чайная. оядом с голубой диванной. Потом объяснили ему, что из маленькой спальни на антресолях, где было душно и тесно,

переведи его в эту комиату.

Пахло дымом берестовых растопок. Гудя и потрескивая, и похлопывая заслонкой, топилась печка и освещала одиу половину комиаты уютным светом, золотисто-розовым, а другую половину — голубовато-белое зимиее утро. Окиа выходили в сад с опушенными инеем старыми липами. По стенам, обитым штофом, желто-лимонным, выцветшим, вверху, под потолком, шел лепиой белый фриз - хоровод амуров пляшущих. Голые тела их от света печки порозовели — ожили.

«Какая веселая комиата!»— подумал Голицыи, и ему

самому вдруг стало весело.

Кошка не очень боялась Мариньки: шмыгиув мимо иог ее, вскочила на постель и начала тереться мордой об иоги Голицына с громким мурлыканьем.

Да брысь же, брысь, иесиосиая!

Ничего, Маринька, я уже выспался.

 Доброго утра, ваше сиятельство. Как почивать изволили? - спросил Фома Фомич, выходя из-за ширм. Паричок у него сбидся на сторону, пудреная косичка растрепалась, длиниополый кафтан был измят; должно быть, всю ночь не ложился, а только прикорнул на канапе или в кресле, за ширмами.

- Отменио спал. Да что вы так беспоконтесь? Мие

гораздо дучше. — сказад Голицыи.

Маринька вгляделась в него и удивилась, обрадовалась:

такая пеоемена в липе и в голосе.

 Ну и слава Тебе, слава Тебе, Господи!— перекрестился Фома Фомич, и детские глазки его, детская улыбка засветились такой добротой, что Голицыиу стало еще веселее.

— А закусить не угодио ли? Кофейку, яичек, буль-

Всего, всего, Фома Фомич. Ужасио есть хочется! Вдруг насторожился, прислушался: глухой гул, подобимй гулу далекого пущечного выстрела, донесся до него, 
так же как давеча ночью, в бреду. Но теперь ои уже знал, 
что это не боел.

— Что это? Слышите?

— Нет, не слышу,— ответил Фома Фомич: был туг на

— Ну, вот, опяты! Стреляют! Стреляют! Неужто не слышите? — вскрикиул Голицыи, и глаза его загорелись иадеждой. Приподиялся на постели, как будто готов был вскомить и бежать

 Валерьяи Михайлович, голубчик, ради Бога, лежите смирно. Фома Фомич, сбегайте, узнайте, что такое,— ска-

зала Маринька.

Старичок выбежал в соседнюю комиату. Окна ее выходили на двор. Эдесь гул раздавался так явственно, что и он услышал. Подошел к окну, подставил стул, взлез на подоконник, открыл форгочку, высунул голову и сразу

поиял. Вериулся к Голицыиу.

— Ахти! Ахти! Вот так пальба артиллерийская!—
Не навольте беспоконться, ваше сиятельство, пальба иеопасная: калитка в воротах дубовая, на чугуниом блоке
отпирается, а ворота со сводам, туллие; вороцик Ефим
дрова иосит на кухию: как хлопиет, так и загудит, точно
из тулики выпалит.

Помолчал и прибавил с философическим вздохом, прииюхивая медлеино щепотку табаку из золотой табакерки, с портретом императора Павла I и с иадписью: «По Боге

ои одии, я им и существую».

Так-то, государь мой милостивый! Из примера сего видеть можию, сколь несовершениы и обольщению подвержены человеческие чувствования, син наружные двери нашего истукана механического. Уж ежели хлопанье калитки от пушечной пальбы отлачить не умеел, то многото ла стоят все нащи гаданыя высокоумиме о природе вещей и о законах естества сокровенейщих?

Вдруг заметив, что Маринька делает ему знаки, оста-

голову на подушку и закрыл глаза.

 А ведь о фрыштыке-то мы и забыли,— спохватился Фома Фомич.— Сию минуту на кухию сбегаю. Кофейку, яичек, бульонцу, а может и кашки рисовой?

Маринька только махиула рукою, и старичок выбежал.

Голицын долго лежал с закомтыми глазами. Маринька, присев на край постели, модча гладила оукой руку его.

— Какое число? — наконен, споосил он.

Восемналнатое.

— Значит, тон дия, Заболел утоом, во втооник?

 Да, во вториик. Камердинер с чаем вошел и увилел. что вы лежите в постели, нераздетый, в жару и в беспамятстве.

— Боелил?

— Да. — О чем?

 Да вот все об этих выстрелах. И еще о звере. Что какого-то звеоя нало убить. — А помиите, Маринька, я вам говорил, что мы с вами

увидимся? Hy, вот и увиделись...

Посмотрел на нее долго, пристально. Хотел спросить, знает ли она о том, что было Четыриадцатого, но почему-то ие спросил, побоялся.

— Я все знаю, — сама догадалась она. — Бабушкии дворецкий. Ананий Васильевич, был на Сенатской площали. Поибежал к нам вечесом и оассказал. Он и вас вилел...

Вдоуг замодчада, наклонилась, обияда его, поижалась щекой к щеке его, спрятала лицо в подушку и заплакала.
— Ну, полно, Маринька милая, девочка моя хорошая!

Ведь вот я с вами, и мы уже никогда...

Хотел сказать: «Никогда не расстанемся», но почувствовал, что не обманет: она все уже знает не только о прошлом, но и будущем; оттого и плачет над ним, как живая нал мертвым, - навеки прощается,

> Гле, невеста, гле твой милый? Где венчальный твой венец?

Дом твой - гроб, жених - мертвец,-

вспомиилось, как читал Софье Насышкиной.

— А вот и фомштык. — сказал Фома Фомич, входя

в комиату с подиосом в руках.

Маринька вскочнаа и убежала, Старичок посмотрел ей вслед, покачал головой, вздохиул, взглянул на Голипына, по инчего не сказал: должно быть, тоже почувствовал, что иельзя его обмануть и утещить инчем.

Во время завтрака, чтобы развлечь больного, говорил о делах посторониих — о выкупе Черемушек, об некусстве доктора, который дечил Годицыиа, о болезин бабушки: узнав о буите, старушка перепугалась так, что слегла в постель, едва удар не сделался; никого из дворовых пускать к себе не велела — боялась, что зарежут; помиила бунт Пугачева. «Шутка сказать, в одном Петербурге — сорок тысяч холопов; только и смотрят, как бы за иожи взяться. А все мартышки иаделали»...

Какие мартышки? — удивился Голицыи.

А у Державина помиите:

## Мартышки в воздухе летают.

Так вот, они самые, — объясиил Фома Фомич. — Мартиинств., масоны и прочне водънодумцы безбожные. «Прыгали, говорит, мартышки, прыгали, — иу вот и допрыгались. Будет и у иас то же, что во Франции!»

лись. Будет и у нас то же, что во Франции!»

Голицыи улыбиулся, а старичку только того и нало

1 олицыи ульюнулся, а старичку только того и надо было. Вынул из кармана газетный ласток, прибавление к «Санит-Петербургским Ведомостям», с правительственным извещением о бунте Четыриадцатого. Голицын котел прочесть, ио Фома Фомич не появолих; опять полез в карман, достал кожаный футалр, вынул из иего очик с большими, кругламии стеклами, тщательно протер их платком, нетороплияю надел, откашплялся и стал читать.

— «Вчеращинй день будет без сомиения эпохою в историн России,— читал своим тихим, слабым, как бы далеким, голосом.— В оный день жители столицы узнали с чувством радости и надежды, что государь миператор Николай Павлович воспринимает внещ своих предлож. Но Провидению было угодию сей столь вожделений день ознаменювать для нас и печальным происшествием...»

Далее описывал буит как маленькое замещательство

войск на параде.

 «Две возмутившиеся роты построились в батальомкаре перед Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к конм присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках».

— А ведь это я!— усмехнулся Голицыи, и Фома Фомич ответил ему из-под очков такой же усмещкой.

мич ответна ему из-под очков такон же усмещкои.

— «Небольше тольпо коружали их и кричали: ура! Войска просили дозволения одинм ударом уничтожить бунт. Но государь миператор щадил безумцев и лишь при иаступлении ночи, наконец, решился, вопреки желанию сердца своего, употребить силу. Вывлеваемы пушки, и немногие выстрелы в иссколько минут очистили площадь. Таковы были проношествия вчеращиего дия. Они без сомнения горестиы. Но всяк, кто размыслит, что мятемники, пробыв четыре часа из площади, не изшли себе других пособиниюв, кроме немногих пьяных солдат и немногих желодей из черии, также пьяных; и что из всех гвардейских полков лишь две ротм могли быть обольщемы патубимы полков лишь две ротм могли быть обольщемы патубимы патубимы полков лишь две ротм могли быть обольщемы патубимы патубимы патубимы полков лишь две ротм могли быть обольщемы патубимы патубимы

мыслу признает, что в сем случае много и утешительного; что овый есть не иное что, как минутное испътание непоколебимой верности войска и общей преданиости русских к автустейшему их законному монарху. Праведный суд аскосовершится над преступнями участиками беспорядков. Помощью Неба, твердостью вравительства они прекращены совершенное инчто не нарушает спокойствия столицы...»

 Правда, Фома Фомич, все тихо в городе? — спросил Голицыи.

— Тихо-то тихо, да от этакой тихости не поадоровится, покачада старичок головою соминтельно. — Всь город точно вымер; только повозки с арестантами под конвоем жандармов скачут; все новых да новых везут, и, кажется, конца этому не будет: одной половние рода человеческогопридется сторожить другую. А что, киязь, пожаждуй, сои-тов руку? — прошептал, наклонившись к уху его, с таинствейным вилом.

— Какой сои?

— А вот что опять из пушек палят. Южиая армия, говорят, не присятнула, дает на Москиу и Петербург, абом провозгаленть коиституцию; и генерал Ермолов тоже; а сила у него большая, все войска Кавказского корпуса, который предам ему неограничению. Я ведь его превосхрантельство Адексек Петровича знамо: оры! Из наших, суворовских, Чем черт не шутит, будет, говорят, династия Ермоловых массто Романовых. Так вол, киязь, какие дела: того и гляды, все начиется сызнова...
Толицыя слуша, и опять загородадел в глазах его
Толицыя слуша, и опять загородадел в глазах его

надежда. Но он потушил ее.

— Если и начиется, то не скоро.— проговорил, как

— Не скоро? Ну, а все-таки как?

— Да вам-то что? Ведь вы за царя?

 Мие, батюшка, ваше сиятельство, осьмой десяток идет. По старине живу, по старинке и думаю: коренной Россиянии весх благ жизни и всей славы отчизны ожидает едииствению от престола монаршего.

— Ну вот, вы за царя, а я за республику. Так вам со

мной и знаться исчего!

И-и полио, киязенька! Не так-то много на свете хороших людей, чтоб ими брезговать. Да и что мие с вами делать прикажете? Донести в полицию, что ли?.. Тофу, иеладный какой! Я-го за ими хожу, ияичусь, а ои шпынять изволит!— хотел старичок рассердиться и е мог; детская улмбка, детские глазки тихою добротою продолжали светиться.

— Фома Фомич, пожалуйте к бабушке,— сказала Маринька, входя в комиату.
— А что? Что такое?

— Ничего, соскучилась по вас, сердится, что вы ее

забыли, ревиует к киязю.

заовли, ревнует к князю.

— Сию минуту! Сию минуту!— весь всполошился
Фома Фомич, вскочил и выбежал, семеня проворно ста-

«А ведь ои все еще любит ее, как сорок лет назад»,-

полумал Голипыи.

Сквозь старме деревья, опушениме инеем, заголубело, зазеленело, как бироза поблемпая, или как детские глазки старичка влюблениюго, зимиее небо; зимиее солиде заглянуло в окиа. Прозрачные цветы мороза, как драгоцениме камин, заискримись, и янгариий свет изполнил комиату. На желто-лимониюм, вышветшем штофе заиграли зайчики, и на белом фонзе позлатились голкие тела амуюба.

«Какая веселая комиата!— опять подумал Голицын.—

рииьку.

Переоделась: была уже ие в утреиием капоте и чепчике, а в своем всегдашнем простеньком платьще, креповом, белом, с розовыми цветочками; умылась, причеслась, заплела косу корзиночкой; черпые, длинивые локомы висели, качаясь, как легкие гроздыя, вдоль цвек. И, исскотря на бессопирую почь, лицю было свежее — «свежее розы утреиней», как Фома Фомич говаривал,— и спокойное, всеслое: от двешимх слез ии следа.

Прибирала комиату, сметала крылышком пыль, расставляла в порядке сткляник с лекарствами, столовую посуду выиссла, чайную — вымыла, помешала кочертою

в печке, чтобы головешек ие было.

Голицыи следил за иею молча: все ее движения, молодые, сильные, легкие, были стройны, как музыка, и казалось, все, к чему нн прикасалась, даже самое будничиое, вдруг становилось праздинчыми, таким же веселым, как она сама.

Должно быть, почувствовала взгляд его,— обериулась, улыбиулась, подошла к иему, присела на край постели

и иаклонилась.

— Ну, что?

Солиечный дуч разделял их, как полотище ткани туто матинутой, в в годубовато-дыммой илле его светлые пылинки кружились, как будто плясали в пляске иескончаемой. Когда она склоинлась, голова ее вошла в этот луч, и Голицыи увидел, что черные волосы проинавиного солищем локона отливают рыжевато-огиенным, почти красиым отливом, как скводь агат — рубии. — Ну да, рыжая! — засмеялась, глядя на локои и как

будто сама уднвляясь.

Он приподнялся, потянулся к ней, - луч разделяющий соединна их. Она еще ниже склоинлась, и, поймав рукой локои, он прижал его к губам. Запах волос, девственнострастный, опьяняющий, как крепкое внио, кинулся ему в голову. — Не надо. Что вы? Разве можно — волосы? — вдруг

вастыднаась, покрасиела, потупнаась и, отияв локон, отки-

нула голову.

Голнцын опустнася на подушку, побледнел и полувакома глаза в изнеможенин. Голова его кружилась, н ему казалось, что сам он кружнтся, как те пылники в луче солица, — пляшет в пляске иескончаемой.

 Как хорощо, Маринька, солнышко мое! — шептал. глядя на нее сквозь солнце, с блаженной улыбкой.

— Что хорошо? — спросила она с такой же улыбкой.

— Все хорошо... жить хорошо... «Да. жить, жить, только бы жить!»— подумал он с такою жаждою жизин, какой еще инкогда не испытывал.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Верховный Следственный Комнтет по делу Четырнад-цатого открыл заседания сначала в Энмием Дворце, а потом в Петоопавловской крепости. Все дело вел сам государь, работая без отдыха, часов по пятнадцати в сутки, так что приближенные опасались за его здоровье.
— Point de relâche! Что бы ин случилось, я дойду с

Божьей помощью до самого дна этого омута! — говорна

Николай Бенкендорфу.

 Потихоньку, потихоньку, ваше величество! Силой иичего не возьмешь, иадо лаской да хитростью...

Не учи, сам знаю, — отвечал государь и хмурился.

краснел, вспоминая о Трубецком, но утещался тем, что эта неудача произошла от немощи телесной, усталости, бессоиинцы; было раз н больше не будет. Отдохиул, успокоился и опять, как тогда, после расстрела на плошали, почувствовал, что «все как следует». Рылеева допрашивали в Комитете, 21-го декабря, а на

следующий день привезли во дворец на допрос к государю. «Только бы сразу конец!»— думал Рылеев, но скоро

понял, что коиец будет не сразу: запытают пыткой медленной, заставят испить по капле чашу смертиую.

<sup>1</sup> Никаких передышек! (франц.)

На другой день после ареста государь велел справиться, не нуждается ли жена Рылеева в деньгах. Наталья Михайловна ответнла, что у нее осталась тысяча рублей от мужа. Государь послал ей в подарок от себя две тысячи, а 22 декабоя, в день ангела Настеньки, дочки Рылеева — еще тысячу от императрицы Александры Федоровны. И обешал поостить его, если он во всем поизнается, «Милосеодие государя потрясло мою душу». — писала она мужу в крепость.

Больше всего уднвило Рылеева, что подарок послан ко дию Настенькина ангела: значит, об имени справились. «Какне нежности! Знает чем взять, подлец! Ну, а что, если...» — начал думать Рылеев и не кончил: стало стращно.

Однажды поблагодарна коменданта Сукина за свиданне с женою. Тот удивнася, потому что не разрешал свидання; подумал, не вошла ди без пропуска. Допросна сторожей: но все подтверднай в один голос, что не входила, — Должно быть, вам приснилось, — сказал он Ры-

лееву.

— Нет, видел ее, вот как вас вижу. Сказала мие, что я и знать не мог, - о подарке государевом. Да ведь вы об этом в Комитете узнали.

- В Комнтете потом, а сначала от нее.

— Может быть, забыли?

— Нет, помню. Я еще с ума не сходил.

- Ну, так это была стень.

— Какая стень?

— А когда наяву мерещится. Вы больны. Лечиться

«Да, болен», - подумал Рылеев с отвращением. Вечером 22-го привезан его на дворцовую гауптвахту, обыскали, но оук не связывали: отвели под конвоем во флигель-адъютантскую комнату, посаднли в углу, за ширмами, и велели ждать,

Он старался думать о том, что скажет сенчас государю, но думал о другом. Вспоминал, как в ту последнюю ночь, когда поищан его арестовать. Наташа бооснаясь к нему. обвила его руками, закричала криком раздирающим, похожим на тот, которым крнчала в родах:

- He nymy! He nymy!

И обнимала, сжимала все крепче. О, крепче всех цепен эти слабые нежные руки — цепи любви! Со страшным усилием он освободился. Поднял ее, почти бездыханную, понес, положил на постель и, выбегая из комнаты, еще раз оглянулся. Она открыла глаза и посмотрела на него: то был ее последний взгляд.

«Я-то хоть знаю, за что распнут; а она будет стоять у

креста, н ей самой оружне пройдет душу і, а за что — иикогда не узнает».

Так думал он, сидя в углу, за ширмами, во флигель-

А иногда уже не думал ин о чем, только чувствовал, что лихорадка начинается. Свет свечей резал глаза; туман заволакивал комиату, и казалось — он сидит у себя в каземате, смотрит на дверь и, как тогда, перед «стеной», ждет, что дверь откростея, войдет Наташа.

Дверь открылась, вошел Бенкендорф.

— Пожалуйте, — указал ему на дверь и пропустил вперед.

Рыдеев вошел.

Государь стоял на другом конце комнаты. Рылеев по-

клоиился ему н хотел подойти.

— Стой — сказал государь, сам подощел и положил ему руки на плечи— Навад Навад Навад Навад Навад но ток к столу, пока свечи не пришлись прямо против глаз его.— Прямо в глаза смотри Вот так!— повернул его лидом к свету.— Ступай, никого ие принимать,— сказал Бенкеидорфу.

Тот вышел.

Государь молча, долго смотрел в глаза Рылееву.

— Честиме, честные! Такие ие лгут!— проговорил, как будто про себя, опять помолчал и спроснл:— Как звать?

— Рылеев.

— Рылеев. — По имени?

Коидратий.

— По батюшке? — Федоров.

— Ну, Кондратий Федорович, веришь, что могу тебя поостить?

Рылеев молчал. Государь приблизил лицо к лицу его, заглянул в глаза еще пристальнее и вдруг ульбиулся. «Что это? Что это?»— все больше уднавляся Рылеев: чтото молящее, жалкое почудилось ему в ульбке государя. — Белные мы оба!— тяжел вздохит государь. —

Ненавидим, бонмся друг друга. Палач и жертва. А где палач, где жертва, — не разберешь. И кто виноват? Все, а я больше всех. Ну, прости. Не хочешь, чтобы я — тебя, так ты меня прости! — потянулся к иему губами.

Рылеев побледиел, зашатался.
— Сядь, поддержал его государь и усадил в крес-

<sup>1 «</sup>И Тебе Самой душу пройдет оружие»— предсказание праведного Симеона Богоматери (Евангелие от Луки, II, 35).

ло.— На, выпей,— иалил воды и подал стакаи.— Ну что, легче? Можешь говорить? — Могу.

Рыдеев хотел встать. Но государь удержал его за руку.

— Нет, сиди, — придвинул кресло и сел против него. — Слушай, Кондратий Федорович. Суди меня, как знаешь, верь или не верь, а в тебе всю правду скажу. Тяжкое бремя возложено на меня Провидением. Одному не вымести. А я одни, без совета, без помощи. Бригадный командир и больше инчего. Ну что я смысло в делагий Клинусь Богом, никогда не желал я царствовать и е думал о том, — и вот! Если бы ты только знал, Рылеев, — да нет, никогда не узнаешь, инкто никогда не узнаешь, что я чувствую и чувствовать буду всю жизиь, вспоминая об этом ужасиом дне — Четърнацадтом И, бровь, кровь, весь в крови — не смыть, не искупить инчем! Ведь я же не зверь, не изверг, — я человек, Рылеев, я тоже отец. У тебя Настенька, у меня — Сашка. Царь — отец, народ — дитя. В дитя свое нож, — в Сашку! в Сашку! в Сашку! в Сашку!

Закрыл лицо руками. Долго не отнимал их; наконец, отиял и опять положил их на плечи его, заглянул в глаза

с улыбкою, как будто молящею.

 Видишь, я с тобой, как друг, как брат. Будь же и ты мие братом. Пожалей, помоги!

«Лжет — не лжет? Лжет — не лжет? Искушаешь, дья-

вол? Ну, погоди ж, и я тебя искушу!»— вдруг разозлил-

— Правду хотите знать, ваше величество? Так знайте же: свобода обольстительна, и я, распаленный ею, увлек и других. И не расканваюсь. Неужели тем виковат я пред человеками, что пламению желал им блага? Но не о себе хочу говорить, а об отечестве, которое, пока не остановится биение сердца моего, будет мие дороже всех благ мира и самого меба!

Говорил, как всегда, книжню, не просто, а теперь особению, потому что заравке обдумал всю эту речь. Вдруг вскочил, подиял оруки; бледные щеки зарделись, глаза засперкали, лицо преобравилось. Сделался похож на прежнего Рымсева, бунтовщика неукротимого—весь легий, летищий, стремительный, подобный развеваемому ветром

пламени.

— Знайте, государь: пока будут люди, будет и желание свободы. Чтобы истребить в России корень свободомыслия, илдо истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в прошлое царствование. Смело говорою: из тысячи не найдется и ста, не пыланощих страстью к свободе. И не только в России, — нет, все народы Европы одушевляет чувство единос, и сколь ин утеснено оно, убить его и непозможно, гожрой в неготирию, — тожните страну, откройте историю, — где и когда были счастливы народы под властью самодернавной, без закона, без права, без нети, без перав, без опести, без закона, без права, без чести, без совести? Залоден вам — не мы, а те, кто унижает в ваших глазаха и себе самого: что бы вы на нашем месте сделали, когда бы подобизый вам человек мог играть вами, как вешью бездушною?

Государь сидел молча, не двигаясь, облокотившись на ручку кресла, опустив голову на руку, и слушал спокойновнимательию. А Рылеев кончал, как будго горозил, руками

размахивал; то садился, то вскакивал.

— В манифесте сказано, что царствование ваше будет продолжением Александова. Да неужеми вы не знаете, что царствование сие было для России убийственно? Он-то и есть главный виновник Четырнадцатого. Не им ли песполникси даннуты умы к священным правам человечества и потом остановлены, обращены вспять? Не им ли раздут в сердцах иаших светоч свободы, и потом так жестоко свобода удавлена? Обманул Россию, обманул Европу. Сияты золотые цепи, увитые лаврами, и голые, ржавые — гиетут человечество. Вступил на престол «Благословенный»— сошел в могнау проклятый

— Ты все о нем, иу, а обо мне что скажешь? — спро-

сил государь все так же спокойно.

 Что о вас? А вот что! Когда вы еще великим князем были, вас уже инкто не любил, да и любить было не за что: едииственные заиятия — фрунт и солдаты; ничего знать не хотели, кроме устава военного, и мы это видели и страшились иметь на престоле Российском прусского полковника или, хуже того, второго Аракчеева, злейшего. И не ошиблись: вы плохо начали, ваше величество! Как сами изволили давеча выразиться, взошли на престол через кровь своих подданных; в народ, в дитя свое воизнаи иож... И вот плачете, каетесь, прощения молите. Если правду говорите, дайте России свободу, и мы все — ваши слуги вериейшие. А если лжете, берегитесь: мы начали другие кончат. Кровь за кровь — на вашу голову, или вашего сыиа, внука, правнука! И тогда-то увидят народы, что ни одии из них так не способен к восстанию, как наш. Не мечта сие, ио взор мой проницает завесу времен! Я зрю сквозь целое столетие! Будет революция в России, будет! Ну, а теперь казните, убейте...

Упал на кресло в изнеможении.

— Выпей, выпей, — опять налил государь воды в стакаи.— Хочешь капель? лийской соли и спирта под нос. Рылеев хотел вытереть пот с лица: поискал платка, не нашел. Государь дал ему свой. Хлопотал, суетился, ухаживал. В движениях тонкого, даниного, гибкого тела была змениая дасковость, «Стень, стень! Оборотень!» - думал Рылеев с ужасом.

 Ах. Боже мой! Ну разве можно так? Ну полно же. полно! Приляг, отдохии. Хочешь вина, чаю? Закусить,

поужинать?

— Ничего не надо! — простонал Рылеев и подумал с тоской: «Когда же это кончится, Господи!»

Можешь выслушать? — спросил государь, опять

придвинул кресло, уселся и начал:

 Ну, спасибо за правду, мой друг, — взял обе руки его и пожал крепко. Ведь, нам, государям, все лгут, в кои-то веки правду услышншь. Да, все правда, кроме одного: немцем на престоле Российском не буду. Бабка моя, императрица Екатерина, тоже немка была, а взошла на престол и сделалась русской. Так вот и я. Personne n est plus russe de coeur que je ne le suis ', — сказал по-французски, но тотчас поправился. — Мы оба с тобой русские — и я. государь, и ты, бунтовщик. Ну, скажн на милость, разве могли бы говорить так, как мы с тобой, не русские? Что-то полобиое бледной улыбке промедькимдо в лице

Рылеева.

— Ну, что? — заметил ее государь и тоже улыбиулся. — Говори, не бойся, сам видишь, правды со мной бояться иечего.

Вы очень умиы, государь.

 А-а, дураком считал! Ну вот, видишь, значит, хоть в этом ошибся. Нет, не дурак. Понимаю, что плохо в России. Я сам есмь первый граждании отечества. Никогда не имел доугого желания, как видеть Россию свободною, счастанвою. Да знаешь ан ты, что я, еще великим киязем, либералом был не хуже вашего? Только молчал, танл про себя. С волками жить, по-волчьи выть. Вот и выд с Аракчеевым. Чем хуже, тем лучше. Вам помогал. Ну, говори же, только правду, всю правду, чего вы хотели - коиституции? республики?

«Ну, конечно, ажет! Стень, стень, оборотень!» - опять подумал Рылеев с ужасом. Но сильнее ужаса было любопытство жадиое: «А иу-ка, попробовать, — не поверить, а только

сделать вид, что верю?»

— Что ж ты молчишь? Не веришь? Боишься? Нет. не боюсь. Я хотел республики. — ответил Ры-APPR

Я русский сердцем как никто (франц.).

 Ну, слава Богу, значит, умен!— опять крепко пожал ему обе руки государь. Я понимаю самодержавие, понимаю республику, но коиституцию не понимаю. Это образ правления аживый, лукавый, развратный. И предпочел бы отступить до стен Китая, нежели принять оный. Вилишь, как я с тобой откоовенеи. — плати и ты мие тем же!

Помолчал, посмотрел на него и вдруг схватился за

голову. — Что ж это было? Что ж это было? Господи! Зачем? Своего не узнали? Всех обманул — и вас. На друга своего восстали, на сообщника. Пришли бы прямо, сказали бы: вот чего мы хотим. А теперь... Послущай, Рылеев, может и теперь еще не поздно? Вместе согрешили, вместе и покаемся. Бабушка моя говаривала: «Я не люблю самодержавия, я в душе республиканка, но не родился тот портной, который скроил бы кафтан для России». Будем же вместе кроить. Вы — лучшие люди в России: я без вас ничего не могу. Заключим союз, вступим в новый заговор. Самодержавная власть — сила великая. Возьмите же ее у меня. Зачем вам революция? Я сам — ревокиция!

Как скользящий в пропасть еще цепляется, но уже знает, что сорвется и полетит, так Рылеев еще ужасался, но уже

И глаза государя блеснули радостью.

 Погоди, не решай, подумай сначала. Так говорить, как я. можно только раз в жизии. Помни же: не моя, не твоя судьба решается, а судьба России. Как скажешь, так и будет. Ну, говори, хочешь вместе? Хочешь? Да или нет

Протянул руку. Рылеев взял ее, хотел что-то сказать и не мог: горло сжала судорога. Слезы поднимались, подиимались и вдруг хамнули, Сорвался — полетел, по-

верил.

— Как я... Что я следал! Что я следал! Как мы все... нет, я, я один... Всех погубил! Пусть же на мие все и кончится! Сейчас же, сейчас же, тут же на месте, казните, убейте меня! А тех, невинных, помилуйте...

 Всех, всех, и тебя и всех! Да и миловать нечего: ведь, я ж тебе говорю — вместе! — сказал государь, обнял его и заплакал, или так показалось Рылееву.

— Плачете? Над кем? Над убийцею? — воскликнул Рылеев и упал на колени; слезы текли все неутолимее, все сладостней; говорил, как в бреду; похож был на пьяного или безумного. — Именины Настенькины вспомнили! Знали. чем растерзать! Вот вы какой! Чувствую биение ангельского сердца вашего! Ваш, ваш навсегда! Но что я — пятьдесят миллионов ждут вашей благости. Можно ли думать, чтобы государь, оказывающий милости убийцам своим, не захотел любви народной и блага отечеству? Отец! Отец! Мы все. как дети, на руках твоих! Я в Бога не веровал, а вот оно. чудо Божье — Помазанник Божий! Родимый царь батюшка, красное солнышко...

— A нас всех зарезать хотел? — вдруг спросил госу-

даоь шепотом.

— Хотел, — ответил Рылеев тоже шепотом, и опять давешний ужас сверкнул, как молиия, - сверкнул и потух. — A кто еще?

Больше никого. Я одии.

— А Каховского не подговаоивал?

— Нет, нет, ие я,— он сам... — А-а, сам. Ну, а Пестель, Муравьев, Бестужев? Во

второй армии тоже заговор? Знаешь о нем? — Зиаю

- Ну, говори, говори все, не бойся всех называй. Надо всех спасти, чтобы не погибли иовые жертвы напрасные. Скажешь?
- Скажу. Зачем сыну скрывать от отца? Я мог быть вашим врагом, но подлецом быть не могу. Верю! Верю! Сейчас еще не верил, а теперы... видит Бог, верю! Все скажу! Спрашивайте! Он стоял на колеиях. Государь наклонился к нему, и

они зашептались, как духовник с кающимся, как любовник

с любовницей.

Рылеев все выдавал, всех называл — имя за именем, тайиу за тайною.

Иногда казалось ему, что рядом, на двери, шевелится

занавес. Вздрагивал, оглядывался, Раз, когда оглянулся, государь подошел к двери, как будто сам испугался, не полсаущал бы кто.

— Нет, инкого. Видишь? — раздвинул занавес так, что Рыдеев почти увидел — почти, но не совсем.

Ну что, устал? — заглянул в лицо его и понял, что

пора кончать. - Будет. Ступай, отдохни. Если что забыл, вспомни к завтраму. Да хорошо ли тебе в каземате, не темно ли, не сыро ли? Не надо ли чего?

— Ничего не надо, выше величество. Если бы только

 Увидитесь. Вот ужо кончим допрос, и увидитесь. О жене и о Настеньке не беспокойся. Они — мои. Все для них сделаю.

Вдруг посмотрел на него и покачал головой с грустною улыбкою.

— И как вы моглн?... Что я вам сделал?— отвернулся, всхлипнул уже почти непритворно, над самим собой сжалился: «Pauvre diable», «бедный малый», «бедный Huкс».

— Простите, простите, ваше величество!— припал к его ногам Рылеев и застонал, как насмерть раненный.— Нет, не прощайте! Казинте! Убейте! Не могу я этого вынести!

— Бог простит. Ну, полно же, полно, — обнимал, целовом то государь, гладил рукой по толове, вытирал слезы то ему, то себе общим платком. — Ну, с Богом, до завтра. Спи спокойно. Помолись за меня, а я — за тебя. Дай, перекрещу. Вот так. Христос с тобой!

Помог ему встать и, подойдя к дверн во фангель-адъю-

тантскую, конкнул:

— Левашев, проводн!

Платок, ваше величество, — подал ему Рылеев.

— Оставь себе на память,— сказал государь и поднял глаза к небу.— Вндит Бог, я хотел бы утереть сим плат-ком слезы не только тебе, но и всем угиетенным, скорбящим и плачущим!

Уходя, Рылеев не заметна, как нз-за тяжелых складок той занавесн, которая шевелнась давеча, появнася Бен-

кендорф.

— Записал? — спросил государь.
— Кое-чего не расслышал. Ну, да теперь кончено, — все имена, все инти заговора. Поздравляю, ваше величество!

— Не с чем, мой доуг. Вот до чего довели, сышиком

сделался!

— Не сыщиком, а исповедником. В сердцах читать изволите. Как у Апостола о слове Божьем сказано: «острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души

н духа, составов и мозгов...»

«Присылаемого Рылсева содержать на мой счет, писат государь крепостному коменданту Сукину.— Давать кофий, чай и прочее, а также для письма бумату; и что напишет, ко мие приносить ежедневно. Дозволить ему писать, гатьт и врать по воле его».

— А платочек-то, платочек на память — всханпнул Бенкендорф н поцеловал государя в плечо. Тот взглянул на него молча и не выдержал — рассмеялся тихны смехом торжествующим. Чувствовал, что одержал победу большую,

чем на площади Четырнадцатого.

Все еще боялся и ненавидел, не утолил жажды презрения, но уже надеялся, что утолит.

Послание к Евреям св. апостола Павла, IV, 12.

Голицын выздоравливал так быстро, что все удивлялись и приписывали это чудесному искусству доктора. Но сам больной знал, что не доктор лечит его, а Маринька. Глядя на нее, как будто пил живую воду, и, казалось, если б умирал, воскрес бы из мертвых.

Дней через пять после того утра, когда в первый раз

очнулся, начал уже вставать и бродить по комнате. Однажды бабушкин дворецкий, Ананий Васильич,

доложил Фоме Фомичу, что какой-то «малый» хотел видеть князя, а фамилии не сказывает. С виду какой? — спросил Фома Фомич.

- Бог его знает, мужик не мужик, барин не барин, а будто ряженый.

«Шпион»— подумал Фома Фомич и оещил: — Гони его в шею!

— Гнал,— не идет. «Непременно, говорит, нужно по

делу, для самого его сиятельства важнейшему».

Фома Фомич сошел в сени и увидел молодого человека, высокого, худого, бледного, с черной бородою, в нагольном тулупе, в засаленном картузе и теплых валенках, не то лавочного сидельца, не то мелкого подрядчика. — Князь болен, мой милый, поинять тебя не может.—

сказал старичок неуверенно: тоже не мог догадаться, с кем говорит, с мужиком или барином.— Да ты... вы кто такой булете?

- Очень нужно, очень, - повторял молодой человек,

но фамилии своей не называл. Ну, ступай, брат, ступай с Богом!— рассердился.

наконец, Фома Фомич и начал его выпроваживать. Но тот упиоался, не шел. — Вот, передайте князю, я подожду, сунул ему за-

писку. — Да вы, сударь, не извольте беспокоиться: я не то, что вы думаете, а даже совсем напротив, - улыбнулся так, что Фома Фомич вдруг поверил, взял записку и отнес к

Голицыну.

На клочке бумаги нацарапано было карандашом, пофранцузски, неразборчиво:

«Очень нужно вас видеть, Голицын. Извольте принять. Не уйду. Уничтожьте записку».

Подписи не было, и почерк был незнакомый. Голицын

велел принять. Когда молодой человек вошел в комнату, он сначала не узнал его: но вглядевшись в бледно-голубые, навыкате, глаза, грустные и нежные, бросился к нему на шею.

- Kioxag

— A что, не узнали, Голицыи?

— Да скиньте бороду! Скиньте бороду! Настоящий жил!

— Нельзя, приклеена.

Когда Фома Фомнч, успокоениый, вышел, Голицыи

усадил гостя и запер дверя — Ну. оассказывайте.

И Кюхельбекер начал рассказывать. Почти все заговорщики схвачены, а кого не успели схватить, те сами являются. Назначена Верховная Следственная Комиссия, но государь сам ведет все дело. Пощады не будет: одних казнят, дорунк сошлют или в тюрьмах сгноят.

— Все живы? — спросил Голицын. — Все. Никто даже не однен.

Чудеса. А под каким огием стояли!

«Может быть, это недаром?— подумал он.— Может

быть, судьба хранит нас для подвига большего, чем смерть?»

— Ну, а как насчет Южной армин н Кавказского коопуса?

— Все вздор. Нет, Голнцын, иам больше иадеяться ие иа что,— коичено... Ну, а теперь, главиое: хотите со миой бежать?

— С вами, Кюхля? Ну, еще бы! С кем н бежать, как ие с вами? Вы человек ловкий, инкогда никаких приключений... Полио, мой друг: вас первый же будочиик сца-

— Не смейтесь, Голицыи, Дело серьевное. Все уже отово: пачноргт, деньги и люди верные. Зиаете актера Пустошкина, в Александринском театре, в водевилях играет? Бороду достанет вам. не хуже моей, и парик, и мужицкое платъе. Только би мерез заставу пробраться, а там, с хлебиим обозом, в Архаительск. До открытия навигации будем скрываться на осторавх, у лодимнов, а потом на агляцком, аль на французском судие — за море. А то можно и в Варшаву: жидки-контрабандисты через границу переправляют за две беленьких. Сиачала — в Париж, а оттуда хорошо бы и в Венецию.

— В Венецию!— рассмеялся Голицыи.— А знаете, что одна московская бармия говорила о Венецин: «Конечио, говорит, климат здесь хорош, но жаль, что ие с кем сразиться в преферансик». Так и вы соскучитесь. Нет. Кюхля.

без России не проживете!

Проживу. Мы и в России чужие. Не отечество ие оплакиваем, а по отечеству плачем; иосим траур не по умершему, а по нерожденному. Не знаю, как для вас, Голицыи, а для меня вся Россия сейчас опотанена, окровавлена. Черные дни наступили, и уж это издолот — на пятьдесят, а, может, и на сто лет. Успеем умереть в глухой пустыне. влади от Святой Земли от Сиона гле можно жить и петь песии высокие.

> Рабы, влачащие оковы. BNCONNY BROWN WE BOND

Ну, так как же, мой друг, не хотите?

— Нет. Кюхля, что-то не хочется. Да и куда больному зимой по морозу ташиться!

Ну, как знаете. А все-таки подумайте, может быть.

и решите? Я еще зайду.

 Заходите, подумаю, — сказал Голицыи, чтобы только отлелаться, и злая мысль мелькиула у него: «Немец,оттого и бежит». Но он тотчас устыдился, и они прости-

лись так же нежно, как встретились,

Когда гость ушел, Голицыи задумался — не о бегстве, а о том, что будет, когда его схватят. Еще ни разу не думал об этом как следует. Не заглялывал в булущее, жил со дня на день, как в колыбели убаюканный, в своей веселой, желтой комнате, и, казалось, весь мир для него кончается леревьями старого сала, опущенными инеем. Иногла довид себя на гаупой належле: может быть, и не схватят: старый дом — убежище веоное: как на дне морском, не сышут. Понтантся, переждет, а потом уедет с Маринькой в Черемушки, или еще дальше куда-нибудь, на край света; женится на ней, пошлет к черту политику и будет просто счастлив.

Но вот, когда Кюхля ушел, понял вдруг, что схватят навеоное: и тогда что будет с Маринькой?

Вспоминася вчеращини разговор с Ниною Львовною. Сорокалетияя институтка, воспитанная на чувствительных романах Сюза и Жанлис, в делах житейских госпожа Толычева была как дитя малое. Узнав от Фомидина о выкупе Черемущек и видя, что Голицыи ухаживает за Маринькой, несказанно обрадовалась. Но не понимала, почему он не говорит о своих чувствах к дочери с нею, с матерью: считала это неприличным. А когда узнала об его участии в буите, испугалась. Долго танлась, модчала и ждала, не заговорит ли он сам; наконец, не выдержала.

Начала издалека о своем беспомощном вдовстве и сиоотстве Мариньки, о доверии к Голицыиу и к чистоте его намерений, а в заключение спросила неожиданно — прямо,

 Как вы думаете, князь, благополучно ли кончится для вас это дело? - Какое дело? - сразу понял он, но притворился не-

понимающим: было стылно и стоащио: «Как будто соблазиил дочь, и мать это знает».

 Да вот это ужасное происшествие Четы риадцатого. Простите, что я так прямо. Но ведь я — мать. А вы человек благооодиый. Чувствительный: вы должиы поиять сердце матери. Говорите же, говорите, Валерьяи Михайлович, оещайте нашу судьбу

 Извольте, Нина Львовиа. Вы прямо спросили, и я поямо отвечу. Нет. дело это для меня благополучно не кончится: оазышут, схватят, будут судить и поисудят, если не

к плахе, то к тюрьме или каторге.

Она побледиела так, что он испугался, как бы ей не слелалось дуоно.

 — А как же Маринька? — всплесиула руками и заплакала. — Что же делать? Что же делать? Помогите, киязь.

посоветуйте...

В лице ее поомелькимо сходство с плачущей Марииькой. Годицыи взяд ее оуки и поцеловал их с почтительной

иежиостью Я очень виноват перед вами, Нина Львовиа. Но лаю вам слово: я следаю все, что могу, чтобы Маовя Пав-

ловиа забыла обо мие, а вы поскорее уезжайте с ней в Чеоемушки

На этом разговор их коичился. И вот теперь, вспомиив о ием, поиях ои, что взях из себя испосильную тяжесть. «Сделаю, чтобы забыла обо мие». — легко сказать. Чем больше думал, тем больше чувствовал себя виноватым какой-то виною неискупимою. Ничего не знающую девочку, почти оебенка, влечет за собою на муку, котооой, может быть, и сам не вынесет. Ухватился за нее, как утопающий. и тащит ко дну. Или как тот путешествениик, который, спасаясь в пустыме от зверя, бросился в колодец, повис иа суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Сидел у окна в желтой комнате. Был двенадцатый час, но еще не рассвело как следует. Выюга залепила окна сиегом. Старые деревья сада качались, шумели. Ветер выл в тоубе заунывио-жалобио. И вспомиилось ему, как тогла. после расстоела на плошади, он пошел на Галериую и. стоя под огием картечи, в узкой, темиой удине, звад смерть: «Да иу же, иу, скорее!»— и тоска напала на него пуще смерти; «Убить себя!» - подумал, вынул пистолет из кармана, приложил дуло к виску и взвел курок, но вспомиил о Мариньке и отиял руку. Зачем отиял?

— О чем задумались?— услышал голос Мариньки и вздрогиул. Она вошла так тихо, что он не слышал.

Улыбиулся ей, как всегда улыбался, когда она входила в комнату, но инчего не ответил.

У стены, на вещалке, висела шинель, та самая, в которой он был на площади. Маринька сияла шинель, присела к рабочему столику и принялась штопать маленькие, круглые дырочки, пробитые пулями.

— Должно быть, гость расстроил? Кто такой? спросила, не подымая глаз.

 Старый приятель, Вильгельм Карлович Кюхельбекер. — Тоже был с вами на площади?

- Да.
  - О чем же говорили, не секрет? Предлагал бежать.

— Hv. а вы? — Я не хочу.

— Почему?

Я без России не могу... и без вас.

— Почему без меня? Я с вами. — А Нина Львовна?

— И маменька с нами. А если не захочет, все равно,

без нее. Куда вы, туда и я. Видите, иголка и нитка? Куда нголка, туда и нитка. Он молча следил, как быстро мелькает иголка в тон-

ких пальцах. Спокойно и весело штопала круглые дырочки. — Я все думаю, Маринька, что с вами будет, когда

меня схватят. — Может, еще и не схватят?

Нет. схватят наверное.

- Ну, что ж, и со мной будет, что с вами,ответила она спокойно, как будто все уже давно решила. Опять помодчали.

Маринька, сделайте, о чем я вас попрошу.

— Что? Обещайте.

Зачем? Вы и так знаете, что сделаю.

- Bce?

 Ну, конечно, — улыбнулась она своей милой улыбкой, которую он так любил.

Подождал, собрался с духом.

— Уезжайте поскорее в Черемушки. — сказал, наконец, решительно.

Она остановила руку с иголкою, подняла глаза и посмотрела на него долго, внимательно, но все так же спокойно, как будто не понимала и старалась понять,

— А как же вы без меня? — Мне легче так.

— Одному легче?

Он молча кивнул головою.

— Неправда. Зачем вы говорите неправду?

— Нет, правда.

Посмотрела на него еще внимательнее, спокойнее и вдоуг поняла.

— Hy, хорошо, Только и вы следайте, о чем попрошу.

Скажите, что не любите меня... н е т а к любите.

— Как — не так?

 — А вот как: если сжать руку. — больно, а если задеть за рану, — нестерпимо. Я так люблю, а вы не так? Только скажите: «не так».— и уелу.

Спокойная решимость была в ее лице и голосе. Он понял. что она говорит правду: если скажет сейчас эти два слова:

«не так». — она уелет, и все булет кончено.

Помодчада, подождада: потом вдоуг встада, подощла к

нему, наклоннаась, обняла голову его и поцеловала в лоб.

 Гаупенький! Господи, какой вы у меня гаупенький!- улыбнулась, как тогда, во время болезни: н опять показалось ему, что он, в самом деле, глупенький, маленький, а она — большая: вот, возьмет его на руки и понесет, как мать носит оебенка.

Веонулась к оабочему столику и снова поинялась што-

 Ну, а теперь извольте рассказывать, что вы такое наделали. Я хочу знать все.

 Да что же рассказывать, Маринька? Ведь, это политика, поескучная материя...

 Не моего ума дело? Ну, ничего. — может, и пойму. «Говорить о политике с восемнадцатилетиею барышней, вот наказание!» -- подумал он и начал нехотя, чтобы только поскорее отделаться; был уверен, что она ничего не поймет. И, пока был в этом уверен, она, в самом деле, не понимала; задавала вопросы такие детские, что он становился в тупнк, не знал, что ответить.

— Вот видите, дура какая! — смеялась. — Раз кавалер на балу спросил уездную барышню, что она читает. «Я, говорит, читаю розовенькую книжку, а сестра моя -

годубенькую». Вот и я такая же!

Но когда он начал рассказывать о Софье Нарышкиной, она вся насторожилась, и глаза ее блеснули так, что он подумал: «Ревнует».

— А вель вы ее и сейчас как живую любите?

Как живую.

— Ее и меня вместе? — Вместе.

Немного подумала и спросила: — Портрет есть?

- F.c.

Покажнте.

Он снял с шеи медальон с портретом Софьи. Она взяла

его и долго смотрела на него молча; потом вдруг поце-

— Какая я злая девчоика, сквериая!— улыбиулась складовь слезы.— Ну, коиечио, вместе... вместе любить вас будем!

 — А знаете, Маринька, розовенькую-то кинжку, кажется, ие вы читали, а я... Все умиые люди — дураки ужасные!— улмбиулся ои тоже скнозь слезы. Теперь уже знал, что она все понимает, видит все изнутри, как будто входит сердцем в середце.

О том, что замышлял убить отца Софьи, императора Алексаидра Павловича, все-таки страшно было сказать. Хотел утаить, ио ие мог — сказал и об этом. Сиачала ие

поверила; допытывалась, как будто не понимала:
— Ее отца убить хотели? И она это знала?

— Зиала.

 Быть не может! — всплесиула руками горестио. — Ох, не надо об этом! Не говорите. Я сейчас не пойму лучше потом...

Иногда входили в комиату и мещали им; но только что

они оставались один, она торопила его:

 Ну, рассказывайте, рассказывайте. Что же дальше? Когда стемиело и зажгли свечи, перешли в голубую диваиную, ту самую, где виделись в последний раз перед

Четыриадцатым. Здесь уже инкто не мешал.

Маринька села на то же место, как тогда, у окна, где стояли являщы с начатой вышивкой, белым получаем на зеленом поле—Потапом Потапычем; желтый хохолок его так и остался некомичениям. В углу тускло горела карселевая лампа в матовом шаре, а от окои падали на пол косме четырежугольники лучниого света. К вечеру выога затикла. Разоразиные тучи, то темиме, то светале, с отлатика. Разоразиные тучи, то темиме, то светале, с отлатика. Разорачиме цветы мороза на окнах искрились голубыми сапфирами.

Голицыи рассказывал о Южиом Тайном Обществе, о Сергее Муравьеве и его «Катехизис». И по тому, как Маринока слушала, чувствовал, что она понимает, что это для

иего главное.

— «Цари прокляты суть от Бога, яко притесинтель народа,— читал наизусть слова «Катехизнас». — Для осно-божления родины должно ополучиться всем вместе против игранства и восстановить веру и свободу в России, Раскаемся в долгом раболенствии нашем и поклянемся: да будет един царь на небеси и на земли — Имсус Христом.

Да ведь Христос на небе? — простодушно удивилась она.

И на земле. Маринька.

 Где же на земле? Что-то не видно, — удивилась еще простодушнее.

 Оттого и не видио, что вместо царя Христа — царь Зверь. Надо Зверя убить.

— Для Хоиста убивать разве можно?

Давеча боялся, что она не понмет; и вот теперь было страшно, что слишком хорошо понимает. Восемнадцатилетияя девочка, почти ребенок, обличала последнюю тайиу, последиюю муку его.

Вдруг встала, наклонилась, положила ему руки на плечи и заглянула в глаза.

Валеоьяи Михайлович, во Хоиста-то вы веруете?

— Что вы, Марииька...

— Веруете? Да?

 Верую во единого Господа Инсуса Хонста, сына Божня, Единородного, Иже от Отца рождениого прежде

всех век, - произнес Голнцыи торжественно. Ну, слава Богу! — вздохнула она с облегчением н

перекрестилась. — А то все говорят: бунтовщики — безбожинки. Вот я и подумала... Уж вы на меня не сердитесь. сама знаю, что дура! Папенька, бывало, сказывал: «Не всему веоь, что люди говорят: своим умом живи». Ла своего ума-то иет, вот горе! Замодчада, задумадась, как будто стараясь что-то

вспомнить.

Ах. вот на кого похоже! – вдоуг вспомиила радо-

стно. — Погодите-ка, что я вам покажу... Выбежала и вернулась с маленькой книжкой в черной коже, тисиенной золотом — одним из тех альбомов, в которых уездиые барышни записывали стишки на память. На пеовой странице — Амур, в виде пастушка, сидящий над речкой, а винзу стихи:

> Теперь уж все изменой дышит, Теперь ист вериости ингде: Амур, смеяся, клятвы пишет Стрелою на воде.

И тут же комплимент: «Ваши чеоные глаза. Marie. носят траур по тем, кого белого света лишили».

Отыскала страннцу и указала. Он прочел поблекшие строки, написанные крупным и круглым старинным почерком:

«Дочери моей воздюбленной Мариньке. Да пошлет тебе Господь спутинка жизни, не богатого и не знатного,

Слова из Символа веры — краткого изложения христианского вероучения.

но доблестью сердца украшенного, по сему изречению Российского автора преизящиейшего. Александра Николаевича Радишева:

«Если бы закои, или государь, или какая-либо на земле власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ин осмеяиня, ии мучения, ии болезии, ии заточения, ниже самой смерти. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою. — и поживешь на памяти благородных душ до скоичания веков».

Павел Толычев»

 Господии Радищев папенькии доуг был. — похвастала она и перевериула страницу. — А вот еще.

Ои прочел:

Помии, Маоия. Слова преблагия:

Семя Жены сотрет главу Змия!.

Алексаидр Лабзии.

 Тоже приятель папенькии.— опять похвастала. — Так вот вы чья крестинца — Лабзина и Радищева! — улыбиулся ей Голицыи радостио. Ему казалось, что они породинансь новым родством таниственным.

А вы думали что!— засмеялась она и заоделась.—

Ну, рассказывайте, рассказывайте! Что же дальше? Когда он рассказал о том, как Четыриадцатого, на пло-

шали. Николай оасстоелял толпу безоружиую, она прошептала, бледиея:

— Да, убить Зверя!

«А разве можно убивать для Христа?»— теперь уже ие спросила. И он почувствовал, что не только поняла, ио и приняла все до конца, — и в этой последией тайие, по-следней муке уже инкогда не покинет его ни перед судом

человеческим, ин перед Божьим судом.

Когла он кончил. Маринька полсела к нему на ручку коесла и как тогда, во воемя болезии, поижалась шекой к щеке. Оба молчали, глядя, как разорванные тучи несутся по небу, луна то выходит, то прячется, и цветы мороза на окнах то потухают, то искрятся голубыми сапфирами.

 А. поминте. Маринька, вы говорили, что любить землю — грех, надо любить небесное?

Неточная цитата из Библии (Бытие, III, 15), Речь идет о победе Христа над сатаной.

 Нет. что-то не помию. Постойте-ка... Ах. да. иочью. в возке, когда из Москвы ехали. Как это вы вспомиили? Ну, так что же?

Да ведь отечество — тоже земля. А разве любовь

к отечеству -- грех?

 Ну, что вы! Должио быть, глупость сказала? Нет, не глупость, а только не все. Ну, да всего-то,

пожалуй, инкто об этом не знает...

Ои говорил спокойно. Но Маринька почувствовала опять, как давеча, что это для него главное. Подияла голову и заглянула в глаза его:

Никто ие знает о чем? — спросна шепотом.

О земле и о небе. Как землю и иебо вместе люби-

те, - ответил он тоже шепотом. Вместе? — повторила и помолчала, подумала. —

Ла вель вы же меня и Софью вместе любите?

Опять помодчала, еще глубже задумалась. Потом заговорнаа с таким выражением лица, какого он никогда не

видел у иее.

 Раз. давио-давио, как во сие помию, — я совсем была маленькой. — мы с папенькой в лодке катались. Мельница у нас, в Черемушках, под самой усадьбой; речка плотиной запружена; вода тихая, гладкая, как зеркало. Долго катались, до вечера; уж и солнце зашло н иочь скоро. А вода еще тише, булто и ист ее вовсе, один только воздух.по воздуху плаваем. Облака на небе большие, круглые. белые, и сквозь иих — звезды. И виизу, под нами, тоже облака и звезды. Будто два иеба — одио вверху, другое виизу, а мы - посередиие. Страшио и хорошо. Так хорошо. — вот как сейчас с вами... Ведь, это — т о с а м о е? Hv. скажи, скажи, что ие то! — То. Маринька, то!

И оба замодчали: слов больше не было. - кончились. как узкая тропинка над пропастью. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча. Улыбки сближались, сближались —

и, наконец, слидись в поцелуй.

Когда ои опомиился, она уже стояла у окна и что-то говорила ему; он долго не мог поиять что. Наконец. ланоп.

 Помиишь, накануне Четыриадцатого, ты говорил. что и за меня идещь на смерть? Почему и за меня? Я тебя тогда спросила, а ты не сказал.

— Потому что за Россию. А ведь и ты тоже... Маринька, зиаешь, кто ты? — Ну. кто?

Ои инчего не ответил и взглянул на нее: вся белая, в белом свете луиы, на голубизне сапфировой луино-морозных цветов, она - не она, близкая и далекая, земная и небесиая

— Ну, кто же я? — взглянула на него украдкою и тотчас снова потупилась: жутко стало, как будто он смотрел не на нее, а сквозь нее на лоугую.

Что-то поонзнао сеодце его, как модния. Он опустилса на колени — Родная Родная Родная— повтоова, как будто в

одном этом слове было все, что он чувствовал, и целовал ee HOTH

Как в последнем поеделе земля и небо — одно, так Софья с Маринькой; обе вместе — земная и небесная; и в обенх — Одна Единственная.

Он уже ничего не боялся— ни цепи, ни пытки, ни пла-хн. Знал, что Она оградит от всего— Стена Нерушимая, Заступница Вечная, Радость Нечаянная 1. И если пошлют

в ад, Она сойдет к нему н туда, во тьму кромешную, - н тьма будет светом. И Семя Жены сотоет главу Змия.

7-го января, в первый день, когда можно было венчаться после Рождественского поста, Голнцын повенчался на Мариньке, а в следующую ночь был арестован.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Хорошо, все хорошо!»— думал Голицын, глядя на зеленую, закоптелую и запачканную стену. Длинная, узкая, темная, без окон, вроде чулана, с нависшими сводами, караульня гауптвахты, в нижнем этаже Зимнего Дворца, освещалась через стеклянную дверь из корндора. У дверн стоял часовой и заглядывал: все проходившие - тоже. Чтобы избавиться от этих взглядов. Голицыи сел спиной

к двери и уставился глазами в стену.

Вторую ночь проводил на жестком, шатком соломенном стуле, кутаясь в шинель от холода. Ноги затекали, спина болела. Хотел лечь на старый кожаный диван, но клопы одолели. Пробовал лечь на пол. подостлав шинель: но из-под двери и от поленницы неоттаявших дров, сваленных тут же, в углу, у нетопленой печки, несло таким холодом, что боялся простуды: все еще был не очень здоров. Опять пересел на стул, покорился: «Хорошо и так, все хорошо!»

Вспомина, как давеча, когда вели на гауптвахту и он за-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Богоматерь.

медала шаг на темной лестинце, одни из конвойных ударил его по плечу ружейным прикладом; он оглянулся; солдат, молодой парень с куриосым, безусым и безбровым лицом, тоже посмотрел на иего подслеповатами глазками, исподлобъя, угрюмо, ио иезлобиво: «Ну, ну, чего зеваешь, сукин сын, пошевеливайся!»—«И это хорошо»,— вспомнив, подумал Голицыи.

А когда ввели в караульню, дежуривій фельдфебель, пропажиній насквозь тютоном и водкой, начал объкснвать. Жириые пальцы, с рыжими волосами и веснушками, ползали по телу, шарили, щупкали. Отиял медальон с портетом Софыь. Руки связаль веревкой за синну так туго, что веревка врезалась в тело. Поутру кто-то из караульных офицеров скалился в каса, развизать. Но руки и теперь еще болели. Голицыи подиял их и посмотрел на следы от веревко ж запяктък коасияме. «И это хорошо!»— подумал.

«А ведь Маринька уже не Маринька, а киягиня Марья Павловна Голицыиа», - вдруг вспомнил и удивился радостно. Все еще не понимал, как это следалось, «Завтоа венчаемся», — объявила ему накануне. Он возражал, удивлялся, зачем так скоро, просил подождать. Но ничего н слышать не хотела; решила: завтра — и кончено. Все уже давно обдумала, устроила вместе с Фомой Фомичом, тайком от маменьки и от самого жениха. Никто ничего в доме не знал, даже из слуг, кроме старого дворецкого, Анання Васильича. Бабушка лежала больная, а Йниа Львовна уехала с утра на целый день в гости к старой подруге по Смольному, на другой конец города. Старенький священинк Инвалидного дома, что у Семеновских казарм, полковой одиокашник Фомы Фомича, отец Стахий, «мастер крутить свадьбы на фельдъегерских», повенчал их в домовой церкви, тут же, в бабущкином доме,

Голицыи покорялся, но ничего ие понимал. Во время венчания «столбом стоял», как пошутна Фома Фомич. В крошечиой церковке, вроде часовии, было душно от свечей и ладана; голова кружилась; боялся, как бы не сдела-

лось дурио.

Устал, лег рано. Ночью, когда уже спал, Маринька потткойкор, на цыпочака, вошла в нему в компанту, приссал на край постели, наклонилась, обияла и разбудила поцедуем; инкогда еще не целовала так; он чувствовал, что в этом поцедуем стала е му душу. «Теперь хорошю, все хорошо! Не понимаешь?— шепнула на ухо, и прежде, чем он успел опоминться, освободилась из его объятий, убежала в спально к ом маменьке. А он опять заснул крепко, сладко и глупо; засыпая, так и подумал, что спать в такую ночь — глупо.

А на следующую ночь его арестовали. Когда оберполицеймейстер Шульгии с фельдъегерем и четырьмя коивойными вывели арестанта в сени, Маринька выбежала к иему, полуодетая; едва успела обиять его, перекрестить, шепнуть на ухо: «За меня не бойся, думай только о себе. Храин тебя Матерь Пречистая!» А когда он уже сходил по лестинце, нагнулась через перила, посмотрела на него в последний раз: ин страха, ин скорби в глазах ее не было. а только сила любви бесконечная. На кого похожи были эти глаза, он все хотел вспомнить и не мог.

Надоело глядеть на стену, облокотился на стол, закрыл глаза и начал доемать. Как тогда, во воемя болезии, шептал умиленио-восторженио: «Маринька... маменька!»— и казалось, что она берет его на руки, качает, баюкает.

Проснулся от стука ружей и звяканья шпор. Думал, что миого пооспал, а всего минут лесять. Был левятый час вечера.

 Аоестанта к государю императору! — сказал чей-то голос.

Окружили конвойные и повели по бесконечным коридорам и лестинцам. Вошли в ояд зал, увещанных картинами. Он узнал Эрмитаж. В большой зале горело такое миожество свечей, что он подумал: «Бал тут, что ли?» Потом сообразил, что свет иужен для того, чтобы следить за малейшими изменениями лиц во время допроса арестованных. Винзу светдо, а вверху — зняющее сквозь стекляниый потолок иочное небо, бездонно-черное.

В углу, у стены, под «Святым Семейством» Доминикино, за раскрытым домберным столиком с бумагами. чернильницей и перьями, сидел молодой человек в муидире лейб-гвардии гусарского полка, узком, красиом, с густыми, золотыми нашивками, генерал-адъютант Левашев.

Конвойные полвели Голицына к столику: двое стали

у дверей, с саблями наголо.

— Прошу садиться, киязь, — сказал Левашев, привстал, поклоинася с любезиостью — руки, однако, не подал и указал на кресло. — Кажется, у князя Александра Николаевича, дядюшки вашего, встречались,— заговорил по-французски, с таким видом, как будто они были не арестант и сышик, а два гостя, которые в чужом доме встретились и болтали в ожидании хозяниа.

— Служить изволили? Служил.

— В каком полку?

В Преображенском.

Давио в отставку вышли?
 Года два.

Голицын вглядывался в Левашева: лицо не элос, не доброе, а только равиодливое; глаза ве глупые, не умыне, а только чуть-чуть плутоватые. Светский, ловкий молодой человек, вихой гусар, должию быть, отличный таицор и наездиих; «добрый малый», из тех, которые сами живут и другим жить не мешают.

Голицыи подиял руки и показал ему следы от веревок. Левашев поморшился:

Опять перестарались. Сколько раз им сказывал!

— Опять перестарались. Сколько раз им сказывал — У вас тут всем руки связывают?

Почтн всем. Такой уж порядок. Что прикажете,-

— Почти всем. Такои уж порядок. Что прикажете, караульный дом. — Съезжая?

Вроде того.

Вольно же вам на дворца делать съезжую!
 Левашев инчего не ответил.

Левашев ничего не ответил.

 Ну-с, приступим,— начал и любезиое выражение мида переменна на деловое, не строгое, а только скучающее н немного брезглявое, как будто поинмал, что работа не совсем чистая. Взял лист бумаги, очниял перо и обмакиул в черимьницу.

— Государю ниператору Николаю Павловичу присягать изводили?

Нет, не присягал.

— Почему же-с?

 Потому что присяга происходит с такими обрядами и с такою клятвою, что я считал ее для себя исприличною.

И никому присягать ие будете?

Никому.

— Как же без присяги-с? Ведь в Бога веруете? — Верую.

— А присяга от Бога?

— Нет, не от Бога.

Ну, спорить ие будем. Так и записать прикажете?
 Так и запишите.

Лицо Левашева сделалось еще равнодушиее.
— Вы очень себе вредите, киязь, очень-с. Подумайте.

 — Вы очень сеое вредите, князь, очень-с. 1 годуманте.
 — Я всю жизнь, ваше превосходительство, только н думал об этом.

— И вот что придумали?

Да, вот что.

Левашев усмехиулся, пожал плечами, привычно ловким движением закрутил свой тоикий ус, записал и продолжал с видом еще более скучающим.

Принадлежали к Тайиому Обществу?

— Принадлежал. — Какие же вам известны действия оного? Никаких.

Левашев помолчал, посмотрел на кончик пера, сиял

соринку и подиял глаза на Голицына.

— Не думайте, киязь, чтобы правительству имчего не было извастию. Мы миеем точные спедения, что происшествие Четыриадцатого — только преждевременная 
вспышка и что вы должим были еще в прошлом году наиести удар покойному государю императору. Если угодию, 
в вам сообщу подробности императору. Если угодию, 
ства. В начале мая месяца прошлого года, на квартире здешиего сочнителя, тесподния Рымсева, происходим собраине, на коем председатель Тульчинской управы Южного 
Тайного Общества, подполковник Пестель предлагал истребление всех членов царствующего дома. Об этом знать

— Нет, ие зиаю.

 И кто ответил Пестелю: «Согласеи с вами до кория», тоже ие знаете?

— Тоже ие зиаю.

— A, может быть, припомиите?

Нет, ие припомию.
Плохая же память у вашего сиятельства, опять

- усмехиулся Левашев и закрутил свой ус.— Ну, так я вам иапомию: это ваши слова. А теперь ие угодио ли иазвать тех из ваших товарищей, кои были иа этом собрании.
- Извините, ваше превосходительство, этого я никак не могу сделать.

— Отчего же-с?

 Оттого, что, вступая в Общество, я дал клятву инкого ие иазывать.

ого не называть. Левашев отложил перо и откииулся на спинку кресла. — Послушайте. Голицыи. Чем долее вы будете запи-

— Послушайте, Голицыи. Чем долее вы будете запираться, тем хуже для выс. Вы хотите спасти ваших товарищей, но инкого не спасете, а себя погубите. Говорю вам: правительству все уже известню, и призначие ваше нужно для вас же самих: чистосердечное расквание самиственный путь к милосердию государя, повторял он, видимо, слова заучениме. — Ну, что ж вы молчите? Ничего говорить не хотите?

— Не хочу.

 Так вас заставят говорить, милостивый государь, чуть-чуть возвысил голос Левашев, упирая иа каждое слово раздельно-медленио.— Я приступаю к обязаниости судии и скажу вам, что в России есть пытка.

 Очень благодарен вашему превосходительству за сию доверениость, но должен сказать, что теперь еще более чувствую своею обязанностью никого не называть,— сказал Голицыи, посмотрел ему прямо в глаза и подумал: «Добоми малый, а если начальство прикажет, будет пятки поджаривать».

- Pour cette fois je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentilhomme votre égal 1. — начал Левашев с прежнею любезностью. — Не понимаю, киязь, какая охота быть мучеником за людей, которые вас предали.

Не понимаете, ваше превосходительство, какая

охота не быть подлецом?

Левашева слегка передернуло, но «добрый малый» не обиделся: рассудил, что арестанту не до любезностей.

Будьте добом, киязь, прочесть и подписать. — ска-

зал и подал ему записку.

Голицыи взглянул, увидел, что генерал пишет по-русски, как сапожник, и подписал, не читая. Левашев встал, расправил члены, — узкий мундир еще уже обтянул, обана тело, - не корпеть бы, казалось, такому молодцу над бумагами, а таицевать мазурку с прекрасиыми дамами или скакать на коне в браниом пламени; дернул за шнурок звоика; когда вбежал фельдъегерь, указал Голицыиу на стоявшие рядом со столиком зеленые шелковые ширмы: Потрудитесь обождать.

И вышел с фельдъегерем. Голицыи сел за ширмы. На другом конце залы открылась дверь, и кто-то вошел; из-за ширм не видно было кто, но, судя по голосам,

двое. На ходу разговаривая, подошли к столу и остановились. Им тоже не видио было Голицына. Он прислушался. Я делал открытия, не соображаясь с рассудком, по движению сердца благодариого к его величеству и, может

быть, то сказал, чего другие не открыли бы... Далее Голицыи не расслышал, а потом опять:

Легко погибиуть самому, ваше превосходительство.

ио быть причиной гибели других - мука нестерпимая... Голицыи узнавал и не узнавал, чей это голос. Понвстал, подошел на цыпочках к ширмам и выглянул. Те двое стояли к нему спиной, и он не видел лиц. Но одного

узнал: Бенкендорф. А другого все еще узнавал и не узна-

вал — глазам своим не верил. Будьте покойны, мой друг: всех помилует,— заговорил Бенкендорф и, взяв собеседника под руку, повел его мимо ширм. Голицыи увидел лицом к лицу того неузианиого-неузнаваемого: это был Рылеев. Они посмотрели друг другу в глаза. Голицыи упал в кресло. Свет потух в глазах его, как

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> На этот раз я говорю с вами не как судья, а как равный вам дворянин (франц.).

будто сквозь стеклянный потолок зняющее, бездонно-чер-

ное иебо на него обрушилось.

— Пожалуйте, — сказал Анвашев, заглянув за ширмы. Голицын оннулся, встал и вышел. С другого конца залы подходил государь. Неподвижное, бледное, как из мрамора выесченное, лицо приближалось к нежу, и вдруг вспомита, он, как тогда, Четыривадцатого, под картечью, на Сенатской плошади. бежал с пистолетом в руках, чтобы убить Зверя.

Подойдя к столу, государь остановнася в двух шагах от арестанта, смерил его глазами с головы до иог и указал пальцем на записку Левашева, которую деожал в оуке.

пальцем на записку Левашева, которую держал в руке.
— Это что? Чего вы тут нагородили, а) Вас о деле спрашивают, а вы вздор отвечаете: «Присяга ие от Бога»? Энаете ли вы, сударь, наши законы? Знаете ли, что за это?...— провед рукою по шее.

Голицын усмехиулся: что мог ему сделать этот чело-

век после давешнего ужаса?

— Что вы смеетесь? — спросил государь н иахмурнлся.

Удивляюсь, ваше величество: уж если грозить, то надобно сначала смертью, а потом — пыткой: ведь пытка стоашиее, чем смеоть.

— Кто вам грозил пыткою?

Его поевосходительство.

Николай взглянул на Левашева, Левашев — на Николая, а Голнцын — на обоих.

— Вот какой храбрый!— начал опять государь.— Здесь ничего не бонтесь, а там? Что вас ожидает на том свете? Проклятне вечиное... И над этим смеетесь? Да вы не христиании, что ли?

— Христнании, ваше величество, оттого и восстал на самодержавие.
— Самодержавие от Бога. Иарь — Помазанник Божий.

На Бога восстали?

— Нет, на Зверя. — Какой звеоь? Что вы боедите?

 Зверь — человек, который себя Богом делает, пронзиес Голицыи тихо и торжественно, как слова заклииания, и побледиел; дух у него захватило от радости: ка-

залось, что убивает Звеоя.

— Ах, исстастный!— покачал государь головой с сокрушением.— Ум за разум зашел! Вот до чего доводят син адские мысли, плоды самолобия и гордости. Мие вас жаль. Зачем вы себя губите? Разве ие видите, что я вам добра желаго?— заговорил, иемного помолачь, уже другим, ласковым, голосом.— Что же вы мие инчего ие отвечаете? взял его за руку и продолжал еще ласковей:— Вы знаете, я все могу — могу вас простить... Голицыи вспомина Рыдеева и вздрогиул.

 В том-то и беда, ваше величество, что вы все можете, Бог иа небе, а вы на земле. Это и значит: человека

Богом сделали...
Государь давио уже понял, что ничего не добъется от

Голицына. Допрашивал иехотя, только для очистки совести. Не сердился: за месяц съмска довел себя до того, что во время допросов ин на кого и ни за что ие сердился. Но надоело. Пора бъло кончать.

 Ну, ладно, будет вздор молоть, — оборвал с внезапиою грубостью. — Извольте отвечать на вопросы как сле-

лует.

— Я уже сказал его превосходительству, что дал сло-

во...
— Что вы мне с его превосходительством и вашим

мерзким словом! «Тот, как сапожник, пишет, а этот, как сапожник, ру-

гается», — подумал Голнцын.
— Так не хотите говорить? Не хотите? В последний

раз спрашиваю, не хотите?

Голицыи молчал. Лицо государя изменилось мгновеино: одиа маска упала, другая наделась — грозная, гиевияя, бледияя, как из мрамора выссченная: Аполлои Бедьведерский, Пифома сражающий. Отступил на шаг, протяиул руку и закрачал:

— Заковать его так, чтобы он и пошевелиться не мог В эту минуту вошел Бенкендорф. Государь обернулся к нему, и опять одна маска упала, другая наделась: «бедный

малый, бедиый Никс, votre каторжный du Palais d'Hiver». Беикендорф подошел к Николаю и что-то сказал ему иа ухо. Не глядя на Голицына, как будто сразу забыв о ием,

государь вышел.
— Потрудитесь обождать,— опять указал Левашев Голицыну на коесло за шномами и тоже вышел с Бенкен-

дорфом.

Голицын сел на прежиее место. Утих, успокоился. «Ну, вот и хорошо, опять все хорошо, — подумал, как давеча. — Охота быть мучеником за тех, кто вас предал? — Ну, коисчио, охота!»

Эти два слова: «ну, конечно» прошептал с тою же дет-

ской улыбкой, как Маринька.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ширмы стояли у двери. За дверью слышались шаги и голоса. Другая дверь, та, в которую вышел государь,

отворилась, кто-то из нее выбежал, и голос Левашева закоичал:

Да позовите фельдшера, кровь пустить!

«В России есть пытка», — вспомиилось Голицыиу, и ои прислушался к тому, что происходило за дверью. Звуки заглушала тяжелая занавесь. Он высунул голову из-за ширм. В зале никого не было, кроме двух часовых, стоявших у двери, на другом коице залы, как два истукана.

Раздвинув занавесь. Голицыи увидел, что дверь за нею чуть-чуть приотворена. Заглянул в щель.— темио: дверь двойная. Открыл ее и вошел в темиое пространство между дверями. Наткиулся на стул: должно быть, во время допросов тут кто-иибудь сидел и подслушивал; вторая дверь тоже чуть-чуть приотворена и с той стороны занавещена. Приотворил побольше, тихонько раздвинул вторую занавесь и выгляиул.

Маленькая зала, увещаниая картинами, большей частью

копиями стариниой итальянской живописи, школы Перуджино и Рафавля, освещалась таким же множеством свечей. как большая. Прямо против него кто-то лежал на диване. В креслах, спиною к Голицыиу, сидел Бенкендорф, заслоияя лежавшего; видиы были только иоги, покрытые шалью. да угол белой подушки. Тут же сидело и стояло еще иесколько человек: Левашев, дворцовый комеидант Башуцкий, обер-полицеймейстер Шульгии и какой-то штатский в чериом Фраке, в парике и в очках, похожий лицом на еврея. — должио быть, лекарь. Потом вошел еще один штатский, толстенький, рыженький, в засалениом коричиевом Фраке, с медиым цирюльничьим тазом, какие употреблялись для кровопусканий.

— Как вы себя чувствуете, мой друг? — спросил Беикеидорф.

 Хорошо, хорошо, удивительно, — ответил лежавший на диване. - я никогда себя так хорощо не чувство-

— Голова не болит?

— Нет, прошла. Все прошло. Дух бодр, ум свеж, душа спокойна. Сердце, как прежде, невинио и молодо. О, никогда, никогда я не был так счастлив! Еще там, в каземате, бывали такие минуты блаженства, что я с ума сходил, — все говорил, говорил, говорил, говорил, гозорил, вал чувства мои: не люди, так камии услышат, камии возопиют! Кричал, пел, плясал, скакал, как зверь в клетке, как пьяный, как бешеный! Комендант Сукин — прекрасиый человек, ио какая фамилия — если у иего сыи, то и назвать неприличио,— так вот этот Сукии, бедияжка, пере-пугался, думал, что я и впрямь вэбесился, послал за декарем, хотел связать. Ничего не понимал. Никто ничего не понимает. А ведь вот вы же понимаете, ваше превосходительство? Мие ужасно глаза ваши нравятся! Умине, добрые. Только один — добренький, а другой — чуть-чуть хитоенький.

— Xэ-хэ, вот вы какой наблюдательный!— рассмеял-

ся Бенкендооф

— Не сердитесь: Радн Бога, не сердитесь... Я все не то... Но сначала не то, а потом то. Ужасно говорить хочется. Позвольте говоопть ваше поевосходительство

Говорите, только не волнуйтесь, а то опять нехоро-

шо будет.

— Нет, хорошо, теперь все хорошо! Я все скажу, Я прежде думал: надо беречь лица. А теперь думаю: от кого беречь? От ангела? Ведь государь — ангел, а не человек, сам теперь вижу. И вы тоже, — перед такими лольми, что беречь лица? Кроме добра, ожидать нечего. Все узнаете. Все скажу. Наведу на корень. Дело закипит. Я теперь — с убеждением... Это мые приятию. Я уж постараюсь, ваше превосходительство! Вот увидите. Донесу систематически. Разберу по полкам. Ни одного не утало. Даже таких назову, о которых инкогда не узнали бы. Ну, а где же он? Отчего его нет? Я хоу ему самому...

Сначала нам, а потом ему,— сказал Бенкендорф.
 Нет, ему, ему первому, ангелу! Я хочу к нему...
 Зачем вы меня не пускаете? Вы должны пустить. Я тре-

бую. Он вдруг привстал на диване, как будто хотел вскочить и бежать. Голиции, увидев лицо его, как давеча лицо Рылсева, неузнаниюс, неузнавемос,— это был к извъ Александр Иванович Одоевский,— отпастнулся, упал на стул, закрыл, глаза, заткира, упил, чтобы не видеть, не съдышать. Но ненадолго: снова любопътство потянуло жадное. Встал, опять раздавниул занавесь и выглазнура.

Одоевский полулежал на диване, так что теперь лицо его было видно Голицыну. Оно казалось почти здоровым, может быть, потому что ликорадочный румниец рдел на щеках. Все тот же «милый Саша», «тихий мальчик»; все

та же прелесть полудетская, полудевичья:

Как ландыш под серпом убийственным жиеца...

 До Четырнадцатого я был совершенно непорочен, — говорил он доверчиво, спокойно и весело, как будто с лучшнми друзьями беседовал. — Воспитывался дома. Матап m'a donne une éducation exemplaire 1. По самую кон-

Матушка дала мне образцовое воспитание (франц.).

чину свою не спускала с меня глав. Я ведь маменьку... Ну, да что говоритъ... когда умерал, едва въмкил. Поступил в полк. В двадцать лет — соиссм еще дитя. Я от природы беспечен, ветрен и ленин. Никогда инкакого не имел неудоводьствия в жизни. Слишком счасталы. Жизнь моя цвела. Писал стихи, мечтал о задтом веке Астренном. Как все молодые люди, кричал о вольюсти на ветер, без всякого намерения. Рылсев — тоже. Вот и сошлись.

Рылеев принял вас в Тайиое Общество? — спросил

Бенкендорф.

— Нет, ие ои. Не помню кто. Да и принятия никакого не было. Все только шалость, глупость, ребячество, испарецие разгоряченного мозга Рымсева. Ибо что могут сделать тридцать — сорок человек ребят, мечтателей, романтиков, «хунатиков», яак говорит Голицыи?

— Какой Голицыи? Киязь Валерьяи Михайлович? споссил Девашев.

— Hv. да. A что?

— Не он ли ответил на предложение Пестеля истребить всех членов царствующего дома: «Согласен с вами до корня»?

Может быть. Не помню.
 Постарайтесь вспомиить.

— Постарайтесь вспомиить. — А вам на что?

Очень важио.

— Совсем неважно. Вздор! Ваше превосходительство, зачем ои так спрашивает? Не велите ему. Мы ведь тут ие шпионы, ие същики. Бенкеидооф мигиул Левашеву.

— Не сердитесь, мой друг, он больше не будет. Вы хо-

— не сердитесь, мои друг, ои больше ие будет. Вы хотели рассказать иам, как провели деиь Четыриаддатого.
 — Да, хотел. Только все, как во сие,— сиа не расска-

ди, хотел. 10люю все, как во сие;— сия не расскажешь. Ночь простоя, во дворце, на карауле; глая не смыкал, устал, как собака. Кровь бросилась в голову — это у меня часто бывает от бессовинцы. Угром поехал в кофейно Лореда, купил конфет, лимоиных, кисленьких. Очень любло. Потом домой, спать. А потом вруг — на площади. Затащили в каре. Двадцать раз уходил; обнимали, целовали — остался, сам не замаю зачем.

— Вы держали пистолет в руке?— спросил Бенкеи-

— Пистолет? Может быть. Кто-нибудь сунул...

Левашев начал что-то записывать карандашом на бумажке.

Ваше превосходительство, зачем ои записывает?
 Пистолет — вздор. Да и ие помию. Может быть, не было.
 А как стреляли в графа Милорадовича, видели?

— Видел.

Кто стрелял?
Этого не вилел.

Жаль. Могли бы спасти невинного.

— Эх, господа, вы все не то... Непременно нужно? — Непременно.

Ну, дайте на ушко...

Бенкендорф наклоннлся, и Одоевский шепнул ему на

— А потом, когда расстредали,— заговорна опять громко, все так же спокойно и вессало,— пошел через Неву на Васнальевский, а оттуда на Мойку, к сочинителю Жандру. Старуах Жандриза— очень любит меня — увидела, 
завъма: «Бетите!» Кинула денег. Я пуще потерял голову, 
пошел куда глаза гладят. Хотел скрыться под землю, под 
лед. Людн загладывали в глаза, как вороны — в глаза 
умирающего. Ночевал на канаве под мостом. В прорубь 
попал, тонул, замерзал. Смерть уже чувствовал. Въмса, 
умальшенный. Утром опять пошел. Два дия ходил бот знает 
где. В Катернитофе был, в Красном. Тудуп купил, шапку, 
жужнком одсясх. В еризуск в I Тетербург. К дяде Васе Ланскому, министру. Обещал спратать, а сам поехал донести 
в полищию. Ну, думаю, плохо. Вот к вам и явялься....

Вы не самн явнансь, вас привезан, — поправна Ба-

шуцкий.

— Привеали? Не помию. Сам хотел. В России ис уйдешь. Я на себе нспытал. Русский человек храбр, как ипага, тверд, как кремень, пока в душе Бот и царь, а без них — тряпка, подлец. Вот как я сейчас. Ведь я подлец, ваше превосходительство, а? — вдруг обернулся к Бенкендорфу и посмотрел сму прямо в лицо.

Почему же? Напротив, благородный человек: заб-

луждались и раскаялись.

— Неправда! По глазам вижу, что неправда. Говорыте: «Благороднай», а думаете: «Подлед». Ну, да ведь н вы, господа,— медаснию обвел всех глазами, и лицо ето побасанело, исказанлость.— подледа слушаете! Хороши тоже! Я с ума схожу, а вы слушаете, пользуетесь! Господи! Господи! Что вы со мной делеге! Плалачи! Плалачи! Мучители! Будоте вы прокляты! Голицин поять отшатился. закона глаза, заткиту луши.

 олицын опять отшатнулся, закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не вндеть, не слышать. Но ненадолго: снова любопытство потянуло жадное: раздвинул занавесь и выглянул,

прислушался.

Одоевский лежал, молча, не двигаясь, с закрытыми глазами, как в беспамятстве. Потом открыл их и опять заговорил быстро-быстро и иевиятно, как в бреду:

— Ну, что ж, пусты Все подлецы и все благородные. Не и всетативе. Звери и ангелы вместе. Падшие ангелы, восстающие. Надо только понять. «Премудрая благость над миром царствует. Es herrscht eine allweise Güte über die Well». Это по-иемецки, у Шеллинга, а по-русски: «Поечистой Матеон Покров»... А вот и Она, видите?...

Прямо против него, на стеие, висела копия Сикстинской Мадонны Рафаэля. Голицын взглянул на нее и вдруг вспомнил, на кого похожи были глаза Марииьки, когда, арестованный, сходил он по лестинце и, нагиувшись через

перила, она посмотрела на него в последний раз.

 Какие глаза! — поодолжал Одоевский, глядя на Мадоину с умилением восторжениым.— Как это в русских песиях поется: «Мать сыра земля»? Россия — Мать. Всех Скорбяших Матерь. Но об этом нельзя... Ваше превосходительство, уж вы на меня не сердитесь. Я все скажу. Все узнаете. Вот только отдохну — и опять. Каховский стрелял; Оболенский штыком лошадь колол. А Кюхельбекер в великого киязя целился, да пистолет не выстрелил. Ну, инчего, инчего, запишите, а то забудете. Ну, что еще?.. А, впрочем, вздор! Опять не то... А вот, когда замерзал на канаве, под мостом, -- то самое было, то самое: чашечки золотые, зеленые: детьми молоко нз них пили в деревне, летом, у маменьки на антресодях с полукруглыми окнами прямо в рощу березовую; золотые, зеленые как солице сквозь лист весениий, березовый. И так хорошо! Вот и сейчас... Только ие сердитесь, милые, милые, хорошие! Не надо сердиться, н все хорошо будет. Поостим доуг доуга, воздюбим доуг доуга! Возьмемтесь за руки и будем петь, плясать, как дети, как ангель Божьи в раю, в златом веке Астреиюм ...

Говорил все тише, тише н, иаконец, совсем затих, закрыл глаза, как будто заснул или впал в забытье. Улыбался во сие, и слезы по лицу струнлись, тихне. Беикеидооф поцеловал его в голову, может быть, с иепоитвор-

ною иежиостью.

А на другом коице залы, такая же тяжелая, штофная занавесь, как та, за которой Голицын подслушнвал, вдруг заколебалась, раздвинулась,—и вошел государь.

Все окружили его, заговорили вполголоса, чтобы не разбудить больного. Только отдельные слова долеталн

до Голицыиа.

Как бы горячка не сделалась...
Кровь пустить, лед на голову...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Астрея, дочь Зевса и Фемиды,— богиия справедливости. Время ее пребывания на земле — «золотой век».

Показанья важные...

 Да ведь бред, слова умалишенного, — не оговорил бы кого понапрасну...

— Ничего, разберем...

Голицыи ие помина, как вериулся на прежиее место в большой зале, за ширмами. Долго сидел в оцепенении бесчувствениом.

Вдруг увидел Левашева. Сидя за ломберным столиком, он разбирал бумаги. Голицын вскочил и бросился к иему так виезапио, что Левашев вздрогиул, обериулся и тоже вскочил.

— Что такое? Что с вами, Голицыи?

— Ведите меня к государю!

Государь занят. Если что сказать имеете, можете мне.
 Нет, к государю! Сейчас же, сейчас же, иемед-

деино.

— Да что вы, сударь, кричите? С ума вы сошля?

— С ума сошел С ума сошел С Одного уме свели с ума, а вот и другой! В России есть пытка! Одного запытали— ну, так и другого! Вместе обоих! Йилы выматывайте, пятки поджарывайте! О, подледы, подледы, палачи, исгизатели!— закричал Голидын в бешенстве, затопал иогами и подмя кулаки.

Левашев схватил его за руки, ио он вырвался, оттолкнул его и побежал, сам ие зная куда н зачем. Мелькала мыслы: убить Зверя, а если не убить, то обругать,

избить, плюиуть в лицо.

 Держи!— крикиул Левашев двум часовым, все еще стоявшим у двери на другом конце залы как два нстукана. Те встрепенулись, ожили, поияли, бросились ловить Голицына.

 Микулин, Микулии!— кричал Левашев с таким испуганиым видом, как будто трех человек было мало,

чтобы справиться с одним.

— Здесь, ваше превосходительство! — вырос как из-под земли дежурный по караулу полковиик Микулии, с пятью молодцами ражими, кава-деградами в медных касках и панцирях: иа одного безоружного — целое воинство. Где-то вдали промелькнуло лицо государя, но тотчас же спряталось.

Окружили, стесинли, поймали. Кто-то, обняв Голищына свади, сдавыл его так, что ои почти вадохся; кто-то скватил за горао; кто-то бил по лицу. Но ои все еще ие сдавался, боролся отчаянию, с той удесятеренною силою, котоорую дает бещенство.

Вдруг откуда-то издалн послышался крик. Голицын узнал голос Одоевского. Ни тогда, ни потом не мог понять,

что это оыло: очичася ли больной от беспамятства и. Услышав шум свалки, перепугался; или делали ему коовопускание, а он вообразил, что пытают, режут, но коик был ужасный. И Голицыи ответил на него таким же криком. Если бы кто-иибудь со стороны услышал, то подумал бы, что злесь и впоавду застенок или дом сумастие лину

— Веревок! Веревок! Вяжите! Ла чего он орет, каналья! Заткинте ему глотку!

Голицыи почувствовал, что ему затыкают рот платком, вяжут руки, иоги, подымают, иесут.

Покорился, затих, закрыл глаза, «Ну, теперь ладио.

Хорошо, все хорошо», — сказал чей-то голос,

Медленио проплыло белое, в красиом тумане, лицо Зверя. — и ои лишился чувств.

## YACTE YETREPTAR

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Пытать будут. Помоги. Господи, вынести!»— было первой мыслью Голицыиа, когда он очиулся на свежем воздухе: обер-полицеймейстер Шульгии, чтобы привести его в чувство, подиял окио кареты во время переезда из дворца в крепость.

«Какие пытки выиосили христианские мученики... Да ведь то мученики, а я... Ну, инчего, может, и я...»ободрял себя Голицыи, но бодрости не было, а был жи-

вотиый ужас.

Карета остановилась у комендантского дома в Петропавловской крепости. Шульгии высадил арестанта и сдал фельдъегерю. Вошли в небольшую комнату с голыми стеиами, почти без мебели, только с двумя стульями и столиком, на котором горела сальная свечка. Фельдъегеоь усадил Голицына на один из стульев и сам сел на другой. Так безмятежно зевнул, крестясь и закрывая рот ладонью, что Голицыи вдруг начал налеяться, что пытки не будет.

«Нет, будет. Вот они! Идут! Помоги, Господи!»подумал, прислушиваясь с тем отвратительным сосаньем под ложечкой, от которого переворачиваются внутреиности, к зловещему лязгу железа и многоногому топоту

в соседней комнате.

Вошел седой, подстриженный по-солдатски в скобу, старик на деревянной ноге, генерал Сукни, комендант Петропавловской крепостн; за ним — человек низенький, толстенький, с провалившныся носом, плац-майор Подшкин; и еще несколько плац-адмотантов, ефрейторов и инжних чинов. Сукин держал в руке железные прутъв с кольцами. «Орудия пятки»— подумал Голицыи и зажмурна глаза, чтобы не видеть. «Помоги, Господи!» твердил почти в беспамятстве.

Проворно постукнвая деревяшкой по полу, старик полощел к столу, полиес к свече лист почтовой бумаги

и объявил:

 Его величество, государь император повелевает заковать тебя в железа. — «Тебя» произиес с ударением

неестественным.

Голицын слушал, не поннмая. Несколько человек бросилось на него н стало надевать кандалы на руки, на ноги н замыкать ключами.

Он все еще не понимал. Но вдруг поиял, закусил, губы, затами, дыханне, чтобы не расплакаться от радостн, такой же бессмысленной, животной, как давешний ужас. Смотрел в лицо коменданта и думал: «Какой превосхолный человек!» И лицо безносого плац-майора казалось ему прелестным; н серье лица солдат такним добрыми, что он готов был расцеловать каждого. Заметнл невиданный, оранжевый воротник на плац-адмотантском мудирие: «Должно быть, переменнан, по случаю нового царствования»,— подумал все с той же упоительно-бесмысленной радостью. Немного стыдно было, что так перетрустал, ио н стид тонул в радости.

 Егор Мнхайлович, отведите в Алексеевский, сказал комендант Подушкину. Тот связал концы носового

платка н надел на голову Голицыну.

Он встал, покачиулся и сдва ис упал: не умел ходить в кандалах. Поджавтиль под рукн. Выйдя нз дому, усадили в сани. Подушкин сел рядом и обиял его за талию. Сани делали частые повороты, должно быть, в узеньких проулках, между крепостными бастнонами. Выгланую одним глазом из-под съехавшей повязки, Голицын увидел подъемный мост через ров и в толстой камениой стене ворота.

Куда вы меня везете? В Алексеевский равелин,

что лн? — спросна Подушкина.

 Не извольте беспоконться, квартирка будет отличная, утешна тот и поправил на глазах его платок. Голицын вспомина то, что самшал о равелине: в него сажали только «забытых», и инкто инкогда из него ие выходил. Но по сравнению с пыткою вечное заточение

казалось ему блаженством.

Сани остановнансь. Арестанта опять подхватили под руки, помогли вылеэтъ и взведи на ступени крыдъца. Заскрители на ржавых петалх двери и захлопиульсь с тяжелым гудом. «Оставьте всякую издежду вы, которые входите» ;— вспоминдось Голицыну.

С глаз его сияли платок и повели по длиниому коридору с рядом дверей, тускло освещенному сальными плошками. Впереди шел плац-майор и, останавливаксь у каждой двери, спрашивал: «Заият» Отвечали: «Заият»

Наконец, ответнаи: «Пуст».

Пожалуйте-с, — любезио пригласил Подушкии, и Голицыи вошел в камениую щель, узкую, даниную, напоминавшую гроб. Стором засветил на ставце ночник — шкалик зеленого стекла с поплавком в масле. Голицым увидел нависший свод, окио с толстой железной решеткой в стенной глубокой впадине; два стула, столик, лазаретную койку, круглую железную печь в одном углу, а в другом эловонную кадку — «паращку».

Сияли кандалы, раздели, обыскали, ощупали даже под мышками; надели арестантскую куртку, штаны, заса-

лениый халат и рваные туфли, не впору большие.

Старик высокого роста, в данинополом, зеленом, с красным воротом и красными общагами, мундире времен Павловских, необыкновенно зудой, высокий и бледный, похожий на мертвеца, вошел в камеру. Это бых комендант Алексевского равелина, швед Лалиен-Анкери. Часовые считали его исмиого помещаниям, называли «Кащеем бесмертным» и уверяли, что ему лет под сто и что ои провел в казематах лет пятьдесят, вечный узник среди узник среди узник осреди узник среди среди

Плавным шагом, сгорбнвшись, заложив руки за спииу, с открытым ртом, где торчали два желтых зуба, со

 иу, с открытым ртом, где торчали два желтых зу взором иевидящим, ои шел прямо на Голицына.

— Как ваше здоровье?— спросил еще издали; не дожидаясь ответа, опустился на колеин и привычно-лове ким движением начал надевать сиятые кандалы на ноги его. Надев, показал, как надо ходить, поддерживая за веревочку звенья, соединявшие ножные обручи. Голицын попробовал и опятье два не упал.

— Ничего, научитесь,— утешна плац-майор. Обериув наручники замшевой тряпкой, комендант

Обернув наручники замшевой тряпкой, комендан спросил:

<sup>·</sup> Надпись иад вратами ада в «Божественной комедии» Даите.

— Так можете писать?

Mory.

 Ну, вот и коичен туалет, — ухмыльнулся Подушкии с любезиостью. А Лилиен-Аикери, все еще стоя на коленях, подиял на арестанта свои столетине, мутиой плеикой, как у спящих птиц, подернутые глаза и произнес благоговейно, как слова молитвы:

 Божья милость всех нас спасет! «Так, должио быть, на том свете старые покойники

приветствуют нового», — подумал Голицыи.

Старик молча встал и тем же плавиым шагом, сгорбившись, закинув руки за спину, вышел из камеры.

Сторожа помогли арестанту перейти со стула на койку.

 Почивайте с Богом, не горюйте: все пройдет. Номерок отменный, сухонький, тепленький, — сказал Подуш-Kuu Все вышли и заперли дверь. Ключ повериулся в

замке; загремели задвижки, запоры, засовы; последний огромиый болт проскрежетал, и наступила тишина. Годицыи чувствовал себя погоебенным заживо, а все-

таки радовался: миновала пытка.

Увидел на столике ломоть ржаного хлеба и кружку кваса. Давеча, во время обыска, попросил есть; плацмайоо извинился, что поздио, на кухие все уже спят, и велел принести хлеба с квасом. Голицыи съед и выпил все; давио уже так вкусно не ужинал.

Начал укладываться. Сиял халат и с тоудом поднял на койку отягченные цепями ноги: хотел уже растянуться на плоском, как блин, тюфяке, но взглянул на пестрядевую подушку без наволочки: на ней были жириые пятна. Поиюхал, поморщился. Носовой платочек Маринькии, еще ие развериутый, с вышитой красной меткой М. Т., лежал на столике. Должно быть прощаясь, успела-

таки сунуть ему в карман, а при обыске забыли или иарочно оставили, сжалившись,

Разложил его так, чтобы не касаться шекой подушки. От платочка пахло Маринькой. Улыбичася — почемуто вспомина, как в ту первую и последиюю брачную иочь, когда она разбудила его поцелуем, - не сумел ее

удержать, - «глупо» засиул.

Где-то близко, как будто над самым ухом его, заиграли, запели заунывную песию куранты, как медиоголосые ангелы. «Божья милость всех нас спасет». - послышалось ему приветствие мертвых мертвому. И прододжая улыбаться, он блаженио заснул, с последней мыслью: «В пасти Зверя — как у Христа за пазухой».

Вчерашине звуки, только в обратном порядке - сна-

чала скрежечущий болт, потом засовы, запоры, задвижки и, наконец, щелкающий ключ в замке — разбудили его поутру. Вошел Лилнен-Анкер, спросил: «Как ваше здо-

ровье?»— и не дожидаясь ответа, исчез.

Фейерверкер Шибаев, с молодым, веселым лицом, принес жидкого чаю в огромном одовянном чайнике и два куска сахару. Сахар держал из учивости не на годой ладони, а в складе мундириой полы; поставив и выдожив все на столик, поклонидся веждиво.

Который час? — спросил Голицын.

Шибаев улыбнулся молча и с вежливым поклоном вышел.

Инвалидный солдатик-замухрышка вынес парашку и начал подметать веником пол.

Который час? — опять спросил Голицын.

Солдатик молчал.

— Какая на дворе погода?

Какая на дворе
 Не могу знать.

От колода Голицын кутался в одеяло и грелся чаем. Оглядывал «сухенький» номер: на облупленной штукатурке стен голубая черта свежей краски обозначала уровень воды во время последнего наводнения и темнели пятна; со свода и с печной трубы едва не капало, воздух пропитан был лушною, точно подземною, сыростью. А когда затопили печь из коридора, железвыя труба, почти над самой головой арестанта, накалилась, потрескивая. Голове стало жарко, а ногам по-прежнему — холодно.

Стены, продолжая низкий свод, округлаянсь до самото пола, так что можно было стоять по весь рост только посередине камеры, а по бокам надо было стибаться, тов затканном партиною своде кищелы парки, тараканы, стоножки и еще какие-то невиданные гады, которые выстовножки вы щелок только наполовнију. «Дучше не разглядывать»,— подумал Голицыи и, опустив глаза, увидел, как что-то покатнялось по полу: это была исполнинская

рыжая водяная крыса.

Окно было густо замазано мелом, так что в камере лаже в соличчиме дни были вечные сумерки. В, дверж изпрорублено оконце—«глазок», с железной решеткой изнутри и темно-зеленой занавеской снаружи. Часовой, шатавший неслышно, в валенках, по коридору, устланному войлочными матами, иногда приподнимал занавеску и заглядывала в камеру. Арестанту нельзя было пошевелиться, кашлянуть, чтобы не появился наблюдающий глаз.

Кто здесь? — спросил знакомый голос, и Голицын увидел в оконце лихо закрученный ус Левашева.

Михайлов, — ответил голос Полушкина.

«Почему Михайлов? Ах. да, Валериан, сын Михайлов», - сообразил Голицыи.

- Celui-ci a les fers aux bras et aux pieds, - coo6щил кому-то Левашев, как будто показывал редкого зверя. И Голицыиу почудилось, что в «глазке» промелькиуло дицо великого киязя Михаила Павловича.

На стенах камеры были рисунки и надписи, большею частью полустертые, -- должно быть, тюремщикам велено было соскабливать. - замогильная летопись прежинх узииков. Уцелели немногие.

Под женской головкой стихи:

Ты на земле была мой Бог. Но ты уж в вечность перешла. Молнсь же там...

Дальше стерто; остались только два слова: «тебя

увидеть».

Под мужским портретом: «Брат, я решился на самоубийство». Под женским: «Прощай, maman, навеки». И оядом — слова Госполии: «В темнице бых, и посетисте Мя»

Открылась дверь, вошел священиих в пышио-шуршащей шелковой рясе, с наперсным крестом и орденом.

 Киязя Валеонана Михайловича Голицына честь имею видеть? - стоя на пороге, церемонно раскланялся. — Не обеспокою?

Сделайте одолжение, батюшка.

«Ну, слава Богу, коли поп, зиачит, не пытка, а казиь»,подумал Голицыи и вспомиил Великого Инквизитора в «Дои Карлосе» Шиллера. Хотел подияться навстречу гостю, ио грузио опустился, гремя каидалами. подскочил, поддержал.

Не ушиблись? Полпуда весу в ожерельние, шутка

сказать... Нет, инчего. Что ж вы стоите, садитесь, — пригла-

сил Голипыи. Гость поклонился опять так же церемонно и сел на

CTYA. Позвольте представиться, отец Петр Мысловский, Казанского собора протонерей, эдешних заключенных духовиый отец и, смею сказать. — друг, чем и хвалюсь, ибо достойнейших людей дружбой и похвалиться не грех.

«Шпиои, зубы заговаривает!»— подумал Голицыи и

<sup>2</sup> Евангелне от Матфея. XXV, 36.

У этого кандалы на руках и ногах (франц.).

вгляделся в него: рост огромный, сложенье богатырское; сановит, благообразен; великолепиая рыжая борода с проседью: такие мужики бывают пятидесятилетиие; и лицо мужицкое, грубоватое, но доброе и умное; маленькие, закрытые с боков нависшими веками, треугольные щелки глаз, с тем выражением двойственным, которое часто бывает у русских людей: простота и хитрость.

Ну, а когда же казиь? — спросил Голицыи, глядя

иа иего в упоо.

— Какая казиь? Чья?

 Моя. А какая, вам дучше знать: расстредяют, повесят или отрубят голову?

— Что вы, киязь, Бог с вами! — замахал на него руками Мысловский. — Вот вам крест. — хоть и не подобает, крестом нерея клянусь, - ин о каких казиях никто и не думает. Да будто вы не знаете, что смертная казиь отменена по законам Российской империи?

Голицын еще не верил, но так же как вчера, когда миновала пытка, сердце у него захолонуло от радости. — Казии иет, а пытка есть? — поододжал глядеть на

него в упор.

 В девятнадцатом веке, в хоистианском государстве, после златых дией Александровых, пытка! — покачал головой отец Петр. — Ах, господа, господа, какие v вас иехорошие мысли: извините-с: поямо скажу, иедостойные, неблагородные! Вам же добра желают, а вы себя и других мучаете. Не хотите поиять, с кем дело имеете. Да если бы только вы знали милость государя иеи зоечени ую...

— Вот что я вам скажу, батюшка, — перебил Годипын. — Помиите раз навсегда: в государевых милостях я не нуждаюсь, лучше петля и плаха! Не тоудитесь же.

иичего вы от меня не добъетесь. Поняли?

— Поиял-с. Как не поиять! «Поп. ступай вои! Ты для меня хуже собаки!» Ведь и собаку так бы не выгнали... Голос его задрожал, глазки замигали, губы задеогались, и он закрыл лицо руками: «Здоровый мужик, а какой чувствительный!» удивился Голицыи.

— Вы меня не так поияли, отец Петр. Я не хотел

вас обилеть...

 Эх, ваше сиятельство, где уж тут обиды считать! отиял отец Пето руки от лица и вздохиул. — Иной человек сорвет сердие на ком ин попало, и легче станет, иу и на здоровье! Не дурак же я, понимаю: пришел поп к арестанту — от кого? От начальства — значит, иегодяй, шпиои. А ведь вы меня, сударь, в первый раз видеть изволите. Пятиадцать лет в казематах служу, в сем аде кромешиом; быюсь, как рыба об лед. А из-за чего, как полагаете? Из-за такой дряни, что лн?- указал на орден. — Да осыпь меня чинами, звездами, — дня не остался бы на этой поганой должности, когда б не чаял добра, хоть малого: помочь, кому уже никто не поможет. Да если бы не я, поп иедостойный, так тут за вас всех и заступиться бы некому... А по лелу Четыонадцатого интерес имею особенный.

— Почему же особенный? — А потому что сам из таковских, — прищурился отец Петр и зашептал ему на ухо. -- Хоть и простой мужнк, а, благодарение Богу, ум здравый нмею и сердце неповрежденное. Так вот, на порядки-то здешние глядючи, мятежом распаляюсь неутолимым, терзаюсь, мучаюсь, - уйти бы от греха, а вот не могу. Кажется, давно бы привыкнуть пора, а как арестанта увнжу, да еще вот в этих железных оукавчиках, - так во мие все и закнпит, разбушуется: создание Божие, наипаче к свободе рожденное, человека видеть в цепях — несносно сие, возмутнтельно

«Не инквизитор из Шиллера, а сам Шиллер!» — все больше удивлялся Голнцыи.

 Отец Пето, я очень виноват перед вами, простите меня. -- сказал и протянул ему руку.

Тот крепко сжал ее и вдруг покраснел, замигал, всханпиул и боосился к нему на шею.

 Валерьян Михайлович, родной, дорогой, голубчик, только не гоните: авось на что-инбудь н я сгожусь, вот ужо сами увидите! - обнимал, целовал его с нежностью.

 А что, друг мой, у исповеди и святого причастия давно не бывали? - прибавна как будто некстати, но Годицыну показалось, что это и есть главное, зачем он поншел.

Освободившись из его объятий, он опять, как давеча, посмотоел на него в упор: те же маленькие, под нависшими веками, треугольные щелки глаз с выражением двойственным: простота и хитрость. Сколько ии вглядывался, не мог решить - очень хитер или очень прост.

Давио. — ответна нехотя.

— А сейчас не желаете? Нет. не желаю.

«По русским законам духовинк обязаи доносить о злоумышленнях поотив высочайших особ, откомваемых иа неповедн», — вспомиилось Голнцыну.

Отец Пето как будто хотел еще о чем-то спроснть, но вдруг замолчал, потупнася. Потом встал, заторопился.

 К вашему соседу, киязю Оболенскому, тут сейчас, рядом, вот за этой стенкой. Кажется, приятелн?

— Приятели. — Поклон передать?

Поклон передаті
 Передайте.

Голицыну не понравилось, что отец Петр с такой легкостью сообщает ему то, что нельзя арестанту знать, как будто они уже вступили в заговор.

 — Ах, чуть не забыл!— спохватился Мысловский, полез в кармаи и вынул старый кожаный футляр.

полез в карман и вынул старын кожанын футляр.
— Очки!— вскрикиул Голицыи радостио.— Откуда у вас?

От господина Фрындина.

Да ведь отнимут. Одну пару уж отияли.
 Не отнимут: получил для вас разрешение.

Не поиравилось и это Голицыну: чересчур с услугами торопится: слишком увереи, что он примет их, ие

нмея чем заплатить.

— Господин Фрындин ведел передать, что киятини Маряя Пакловна здравствуют, на милость Божью уповают крепко и вас просят о том же... Писать сейчае недьзя — большие стротости, а потом чедер меня можно будет. — отлачувшись на дверь, зашентал ему на ухо. — Все устроится, ваше сиятельство: и в казематах люди жинут. Голько не унивайте, духом не падайте. Ну, храни вас Бог! — подива руку, хотел благословить, но раздумал, еще раз обиля и вышел.

Голицын уже верил или почти верил, что пытки и казіни не будет; радовался, по радость вчеровнияя, безобачию-ясная,— «в пасти Эверя, как у Христа за пазухой»,— помунталась, как будто оскверопилась. Поцял, что может быть что-то страниее, чем пытка и смерть. Пусть отец Петр препростой и предоброй поп, а для него, отец Петр препростой и предоброй поп, а для него,

Голицына, — опаснее всех шпионов и сыщиков.

Фейерверкер Шибаев принес обед, щи с кашей. Постное масло в каше так дурио пахло, что Голицын взял в рот и не мог проглотить, выпланул - Ни южей, ин вилок — только деревнива ложка. «Ничего острого, чтоб не зарезался»— догадался он

После обеда плац-адъютант Трусов, молодой человек с красивым и наглым лицом, принес ему картуз табаку

с щегольской, бисерной трубкой.
— Покурить ие угодно ли?

Благодарю вас. Я не курю.

— A разве это ие ваше? — Нет. не мое.

Извините-с,— усмехиулся Трусов; от этой усмещки

лицо его сделалось еще наглее; учтиво поклонился вышел.

«Искушение трубкой, после искушения Телом и Кровью

Господией», - подумал Голицыи с отвращением.

Когда стемиело и зажгли иочник, тараканы по стеиам закишели, зашуршали в тишине чуть слышиым шоро-

XOM.

Верхиее звено в окие оставалось незабеленным: сквозь иего чернела узкая полоска неба и мигала звездочка. Голицыи вспомиил Мариньку. Чтобы не расчувствоваться, начал думать о другом, - как бы дать знак Обо-

Присел на койку, постучал пальцем в стену, приложил

ухо: не отвечает. Долго стучал без ответа. Стена была толстая: стук пальца не слышен. Изловчился и постучал тихонько железным болтом наручников и, услыхав ответиый стук, обрадовался так, что забыв часового, застучал. загоемел. Вошел ефрейтор Ничипоренко с красною, пьяною

рожею.

— Ты, что это, сукии сыи? Аль мешка захотел? - Какого мешка? - полюбопытствовал Голицыи, не

оскообленный, а только удивленный оуганью. — А вот как посадят, увидишь, — проворчал тот и,

уходя, прибавил так убедительно, что Голицыи поиял, что это не шутка: - А то и выпорют!

Он лег на койку, обернулся лицом к стене, делая вид, что спит, подождал и, когда все затихло, опять иачал стучать пальцем в стену. Ободенский ответил.

Сперва стучали без счету, жадио, неутолимо, только бы слышать ответ. Душа к душе рвалась сквозь камень; сердце с сердцем вместе бились: «Ты?» — «Я».— «Ты?»— «Я». Иногда от радости кровь в ушах стучала так, что ои уже не слышал ответа и боялся, - не будет. Нет. был. Потом начали считать удары, то ускорят, то замедлят:

изобретали азбуку. Сбивались, путались, приходили в отчаяние, умолкали и опять начинали.

Стуча. Голицыи уснул, и всю ночь синлось ему, что стучит.

Дии были так схожи, что он терял счет времени. Скатывал хлебные шарики и придеплял к стене в ряд:

сколько дией, столько шариков. Скуки почти не испытывал: было множество маленьких дел. Учился ходить в кандалах. Коужился в тесноте, как зверь в клетке, держась за спинку стула, чтоб не упасть.

Единственный Маринькии платок все еще служил ему маволочкой. Жалел его. Учился сморкаться в пальцы; сначала было противно, а потом привык. Заметил, что поутру, когда плевал и сморкался, в иосу и во рту черно от копоги. Лампада коптила, потому что светильня была слишком толстая. Выиул ее и разделил на волокиа; копоть прекратилась, воздух очистикать.

Спал не раздеваясь: еще ие умел в кандалах синмать платье: Белеь загразнилось, болхи заели. Можио было попросить свежего — из дому через Мисловского, но не хотел одолжаться. Долот терпел; наконец, возмутился, потребовал белья у Подушкина. Принесли плохо простираниую, непросохшую пару солдатских портков и рубаху из месткой дерюти. Надел с наслаждением

Однажды надымила печь. Открыли дверь в коридор. Страниюе чувство охватило Голицына: дверь открыта, а выйти исльзя: пустота испроницаема. Сиачала было странно, а потом—тяжко, иевыносимо. Обрадовался, когда

опять заперли дверь.

С Оболенским продолжали перестукиваться, но все еще не понимали друг друга, не могли найти азбуки. Стучали уже почти безнадежню. Пальды распухли, ногти заболели. Погребенные заживо, бились головами о стенм гроба. Наконец, поняли, что инчего не добьютогь, пока

не обменяются писаной азбукой.

В оконной раме у Голицына был жестяной вентилатор. Он отломил от него перышко и отточил за киличе, выступавшем из-лод стенной штукатурки. Этим подобием ножа отщепил от ножки кровати тоикую спиду Сиял копоти с лампадной светильни, развел водой в ямме на подоконнике, обмакнул спицу и написал на стене азбуку: буквы в клетках; у каждой — число ударов; краткие — обозначались точками; длиниме — чертами. А на бумажке, которой заткитую было дырявое дно футляра из-под очков, написал ту же азбуку, чтобы передать Ободенском.

Каждое утро инвалидный солдатик-замухрышка прииосил ему для умывания муравленую чашку и оловяниую кружку с водою. Голицыи сам умываться ие мог: мещали наручники. Солдатик мылил ему руки, одну за

другой, и лил на инх воду.

Однажды принес ему осколок зеркала. Он взглянул в него и не узнал себя, испугался: так похудел, осуиулся, оброс бородою: не князь Голицыи, а «Михайловкаторжинк».

С солдатиком не заговаривал, и тот упорио молчал, казался глухонемым. Но однажды вдруг сам заговорил:

 Ваше благородие, извольте перейти поближе к печке, там потеплее, — сказал инепотом, перенес табурет с чашкою в дальний угол у печки, куда глаз часового не достигал, и посмотрел на Голицына долго, жалостно.
 Тошно, небось в каземате? Да что поделаещь, так,

видио, Богу угодно. Терпеть иадобио, ваше благородие. Господь любит терпение, а там, может и помилует.

Голидыми взглянул на него: лицо скульсто, серое, как сукио казениой шинели, а в маленьких, подсерое, как сукио казениой шинели, а в маленьких, подслеповатых глазках — такая доброта, что ои удивился, как оаньше ее ие заметил.

Достал из кармана бумажку с азбукой.

— Можешь передать Оболенскому?

— Пожалуй, можио.
Годицыи едва успел ему сунуть бумажку, как вошел

плац-майор Подушкин с ефрейтором Ничипоренкой. Осмотреля печь, — труба опять дымила, — и вышли: иичего не заметили. — Едва не попались. — шепнул Голицыи, бледный от

страха.

Помиловал Бог, — ответил солдатик просто.

— А досталось бы тебе?

Да, за это нашего брата гоняют сквозь строй.
 Подведу я тебя, уж лучше не надо, отдай.

Небось, ваше благородье, будьте покойны, доставлю в точности.

Голицыи почувствовал, что иельзя благодарить.

— Как твое имя?

Солдатик опять посмотрел на иего долго, жалостно.
— Я, ваше благородье, человек мертвый,— улыбиулся тихой, как будто, в самом деле, мертвой улыбкой.

Голицыну хотелось плакать. В первый раз в жизни, казалось, поиял притчу о Самарянине Милостивом'— ответ иа вопрос: кто мой ближний с

В ту же ночь он вел разговор с Оболенским.

Здравствуй, — простучал Голицыи.

Здравствуй, — ответил Оболенский. — Здоров ли ты?

Здоров, но в железах.

— Я плачу.

 Не плачь, все хорошо, — ответил Голицыи и заплакал от счастья.

В Евангелии от Луки (Х. 30—37) Христос рассказывает притчу о том, как иский самаржини, пренебретая ищиональной вран-дой, оказывает всяческую помощь и удео, и враненному и ограбочному разбойниками. Таким образом, балкиям мудею был ои, а не нудейские священиники, пропедшие мимо пострадавшего.

Однажды, часу в одиннадцатом ночи, вошан в камеру Голицына комендант Сукин с глад-майором Подушкиным и плад-адьютантом Трусовым; силя с него кандамы, а когда ои переоделся из арестантского платья в свое, опять надели.

 В жмурки поиграем, ваше сиятельство, — ухмыльнулся плац-майор, завязал ему глаза платком и надел черный миткалевый колпак иа голову. Подхватили под руки, вывели во двор, усадили в саии и повезли.

Проехав немного, остановились. Подушкин высадил

арестанта и взвел на крыльцо.

— Не споткинтесь, ножку не зашибите,— хлопотал заботливо.

Провел через несколько комиат; в одной слышался скрип перьев: должио быть, это была канцелярня; усалил на стул. сиял повязку.

Обождите,— сказал и вышел.

Сквозь дырочку в зеленых шелковых ширмах Голицым видел, как шммгали лакеи с блюдами,— должно быть, где-то ужинали,— и флигель-адмотанты с буматами. Конзойные провели арестанта, закованиюто так, что он едва двигался; лицо закрыто было таким же чериым колпаком, как у Голицыма.

Он долго ждал. Наконец, опять появился Подушкии,

завязал ему глаза и повел за руку.

Стойте на месте, — сказал и отпустил руку.
 Откройтесь, — произнес чей-то голос.

Полиции сиял платок и увидел большую комнату с бельми степами, адлиний стол, покрытий веленим сукном, с бумагами, черигломицами, перьями и миожеством горящих восковых свечей в квиделябрах. За столов зал. На председательском месть верхием конце стола зосиный министр Татищев, справа от него — великий кияла Михам Павлович, навчальних штаба — генерал Дибич, новый С.-Петербургский военный генерал-губериатор — Голенищев-Кутузов, генерал-адиотамт Беникелдоф; слева — бывший обер-прокурор Синода, киязь Александа Николаевия Голицыи — единственный штатский; генераладъотамты: Чернышев, Потапов, Леващев и, с краю, флитель-адмотамт полковник Дадебрер. За отдельным столиком — чиновник пятого класса, старенький, лысенький, — должно быть, сень развитель.

Голицыи понял, что это — Следствениая Комиссия или Комитет по делу Четыриадцатого.

С минуту данлось молчание.

— Приблизьтесь,— проговорил, наконец, Чериышев торжественно и поманил его пальцем.

Голнцын подошел к столу, нарушая звоном цепей ти-

шниу в комиате.

— Мілостный госуарь, — проговоріл Чернышев после обычнях набительного обимени, возрасте, чіние, вероісповеданін, — в начальном показании вашем генералу Левашеву вы на все предложенные вопросм сделали решительное отрицанне, отзываєть совершенным неведеннем о таких обстоятельствах, кон...

Голицым, не слушая, вглядывался в Черимшева; лет за сорок, а кочет казаться дваддатнлетим номощей: иминый, черимй парик в мелких завитках, как шерств на барашке; набелем, наруманен; бровки вытянуты в инточки; усики вздернуты, точно приклесны; желтые, узкие с косым, кошачным разрезом, глаза, хитрые, кищыме. «Претоикая, должно быть, бестия,— подумал Голицын.— Недвори пороот, самого Наполерна обманывал».

 Извольте же объявить всю истниу и назвать имена ваших сообщинков. Нам уже и так известно все, но мы желаем дать вам способ заслужить облегчение вашей участи

чистосердечиым раскаянием.
— Я нмел честь доложить генералу Левашеву все,

что о себе знаю, а называть нмена почитаю бесчестным,— ответил Голицын.
— Бесчестным)— возвысил голос Чернышев с при-

твориым исгодованием.— Кто наменяет присяге и восстает

против законнои власти, не может говорить о чести: Голицыи посмотрел на иего так, что ои поиял: «Над арестантом закованным можешь ругаться, подлец!» Чернышев чуть-чуть побледиел сквозь румяна, но смолчал, только переложна могу иа ногу и потрогал пальцами

усики.

— Вы упорствуете, хотите нас увернть, что инчего не знасте, ио я представлю вам двадцать свидетелей, которые уличат вас, и тогда уже ие иадейтесь на милость: вам не будет пощады!

Голнцын молчал н думал со скукой: «Дурацкая коме-

Послушайте, киязь,— в первый раз подиял на иего за Чернышев, и узкие, желтые зрачки сверкнули злостью, уже испритвориою,— если вы будете запираться— о, ведь мы имеем средства заставить вастворить!

 — «В Россин есть пытка», об этом мне уже намедии генерал Левашев сообщил. Но ваше превосходительство





напрасно грозить изволите: я знаю, на что иду,— ответил Голицыи и опять посмотрел ему прямо в глаза. Черимшев немного прищурился и вдруг ульбиулся.

— Ну, если не хотите имена, ие соблаговолите ли сказать о пелях Общества?— заговорил уже другим

голосом.

Обдумывая зарашее, как отвечать на допросе, Голицыи решна не скрывать целей Общества. «Как знать,— думал,— ие дойдет ли до потомства прозвучавший и в застенке глас вольности?»

— Наша цель била даровать отечеству правление законно-ковобдиюе,— затоворил, обращаясь ко всем— Восстание Четыриадцатого — не буит, как вы, господа полатъть выволите, а первый в России опыть революции политической. И чем была инчтожнее горсть людей, предприявших оный, тем славиее для инх, ибо хотя, по иссоразмериости сил и по иедостатку лиц, вольности глас раздвавлся не долее исскольких часов, ио благо и то, что он раздвался не долее исскольких посло и была и то, что он раздвался и уже инкогда не умолкиет. Стевя поколениям градущим указана. Мы исполики наш долг и можем радоваться нашей гибели: что мы посеяли, то и взойдет...

— А позвольте спроснть, князь, — прервал его Александр Николаевич Голицын, дядюшка, с таким видом, как будто ие узиал племянника, — если бы ваша революция удалась, что бы вы с иами со всеми сделали, —

ну, хоть, иапример, со миой?

— Если бы ваше сиятельство не пожелали призиать иовых порядков, мы попросили бы вас удалиться в чужие края, - умежиулся Голицыи, полеминик, вспомив, как иекогда дядющка браниа его за очки: «И свой карьер непозотил, и меня, старила, подвед.)»

— Эмигрировать?

— Вот именио.

 — Благодарю за милость, — встал и низко раскланялся дядюшка.

Все рассмеялись. И начался разговор почти светский.

Рады были поболтать, отдохиуть от скуки.

— Ah, mon prince, vous avez fait bien du mal à la Russie, vous avez reculé de cinquante ans', — въдохнул Беикендорф и прибавил с тонкой усмешкой: — Наш народ не создаи для революдий: он умен, оттого что тих, а тих, оттого что не свободен.

— Слово «свобода» изображает лестное, ио неестест-

 $<sup>^{\</sup>dagger}$  Ах киязь, вы причинили столько зла России, вы удалились на пятьдесят лет назад ( $\phi 
ho a n \mu$ ).

<sup>7</sup> Д. С. Мережковский, т. 4 193

венное для человека состояние, ибо вся жизнь иаша есть от законов иатуральных беспрестанная зависимость,— проговорил Кутузов.

— Я математически увереи, что христиании и возмутитель против власти, от Бога установленной, — противо-

речие совершенное, - объявил дядюшка,

А великий князь повторил в сотый раз анекдот о жене Коистантина — Коиституцин. И государев казачок «Федорыч», Адлерберг, закишкал так подобострастно беззвучно, что попеохичлся, закашлядся.

Председатель Татнщев, «русский Фальстаф», толстобрюхий, красиорожий, с губами отвисшими, дремавший после сытного ужина, вдруг приоткрыл один глаз и, уста-

вив его на Голнцына, проворчал себе под нос:

— Шельма! Шельма!

Голицыи смотрел на них н думал: «Шалуны! Ну да и я хорош: нашел с кем и о чем говорить. Не суд и

даже не застенок, а лакейская!»
— Не будете лн добры, князь, сообщить слова, ска-

занные Рылеевым в ночь иакануне Четыриадцатого, когда ои передал киижал Каховскому,— вдруг среди болтовин возобиовил допрос Чериышев.

— Ничего не могу сообщить,— ответна Голицыи: решил молчать, о чем бы ни спрашивали.

— А ведь вы при этом присутствовали. Может быть, забыли Так я вам иапомию. Рыдсев сказал Каковскому: «Убей царя, Рано потутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей». Поминте? Что ж вы молчите? Говоонть ие хотите?

— Не хочу.

 Воля ваша, князь, но вы этим вредите не только ссее. Отвергнув нли подтвердив слова Рылсева, вы уменьшили бы вниу его или Каховского и, может быть, спасли бы одного из двух, а запирательством губите обоих.

«А ведь ои прав», — подумал Голицын.

— Ну, так как же?—продолжал Чернышев.— Не хотите сказать? В последний раз спрашнваю: не хотите?
— Не хочу.

— не хочу. — Шельма! Шельма!— проворчал себе под нос Тати-

шев. Узкие, желтые зрачки Чернышева опять, как давеча.

сверкнули злостью.
— А киягиня знала о вашем участин в заговоре?—
спосня ои, помолчав.

— Какая киягиия?

— Ваша супруга, — улыбиулся Чериышев ласково. Годицыи почувствовал, что кандалы тяжелеют на нем иеимовериою тяжестью, иоги подкашиваются, вот-вот упадет. Сделал шаг и схватился рукою за спиику стула.

 Присядьте, киязь. Вы очень бледны. Нехорошо себя чувствуете? — сказал Чериышев, встал и подал ему стул.

— Жена моя инчего не знает, проговорил Голицыи с усилием и опустился на стул.

— Не знает? — улыбнулся Чернышев еще ласковее. —

Как же так? Венчались накануне ареста, значит, по любви чрезвычайной. И инчего не сказали ей, не поверили тайны, от коей зависит участь ваша и вашей супруги? Извиинте, киязь, не натурально, не натурально! Да вы не беспокойтесь: без коайией иужды мы не потоевожим княгини.

«Броситься на него и разбить подлецу голову желе-

зами!»— подумал Голицыи.

— Ecoutez, Чернышев, c'est très probable, que le prince n'a voulu rien confier à sa femme et quelle n'a rien su'.проговорил великий киязь.

Он давно уже хмурился, закрываясь листом бумаги и проводя бородкой пера по губам. «Le bourru bienfaisant, благодетельный бука» был с виду суров, а сердцем добо,

Слушаю-с, ваше высочество, поклонился Чериы-

 Завтра получите, сударь, вопросные пункты; извольте отвечать письменио, — сказал Голицыну, полошел к звоику и дериул за шиурок. Плац-майор Подушкий с конвойными появились в две-

рях.

 Господа, вы меня обо всем спращивали, позвольте же и мие спросить, - подиялся Голицыи, обвел всех глазами с бледной улыбкой на помертвевшем лице.

— Что? Что такое?— опять просиулся Татищев и

открыл оба глаза.

\_ Il a raison, messieurs. Il faut être juste, laissons le dire son dernier mot<sup>2</sup>,— улыбиулся великий киязь, пред-вкушая одии из тех «каламбурчиков-карамбольчиков», коих был большим любителем.

 Да вы, господа, не бойтесь, я инчего, продолжал Голицыи все с тою же бледиой улыбкой, - я только хо-

тел споосить, за что нас сулят?

 — Дурака, сударь, валяете. — вдруг разозлился Дибич. — Бунтовали, на цареубийство злоумышляли, а за что судят, не знаете?

Послушайте, Чернышев, очень вероятно, что князь не хотел ни во что посвящать свою жену и что она инчего не знала (франц.). 2 Он прав, господа. Нужно быть справедливым, дадим ему сказать последнее слово (франц.).

 Злоумышляли, — обеонулся к нему Голицыи, — хотелн убить, да ведь вот не убили же. Ну, а тех, кто убна, не судят? Не мысленных, а настоящих убийц?

 Каких настоящих? Говорите толком, говорите толком, черт вас поберн! — окончательно взбеснося Дибич н кулаком ударна по столу.
— Не надо! Не надо! Уведите его поскорее!— вдруг

чего-то испугался Татищев.

 Ваши превосходительства. — поднял Голицыи обе руки в кандалах и Указал пальцем сперва на Татишева, потом на Кутузова, - ваши превосходительства, знаете, о чем я говоою?

Все окаменели. Сделалось так тихо, что слышно было,

как нагоревшне свечн потрескивают.

— Не знаете? Ну, так я вам скажу: о цареубийстве

11 маота 1801 года. Татищев побагровел, Кутузов позеленел; оба как будто

привидение увидели. Что участвовали в убийстве императора Павла Первого, об этом знали все. — Boh! Boh! Вон! — закричали, повскакали, замахали

оуками.

Плац-майор Подушкин подбежал к арестанту и накинул ему колпак на голову. Подхватнан, потащили конвойные. Но и под колпаком Голицыи смеялся смехом торжествующим.

## **FAARA TOFTLA**

На следующее утро комендант Сукин принес Голицыну запечатанный конверт с вопросными пунктами, перо, бумагу и черинльницу.

 Не спешнте, обдуманте, — сказал, отдавая пакет. В этот день посаднан его на клеб и воду. Он понял.

что наказывали за вчерашнее.

Поздно вечером вошел плац-адъютант Трусов и поставил на стол тарелку с белой сдобной булкой, аппетитно подрумяненной, похожей на те, что немецкие булочники называют «розанчиками».

Кушайте на эдоровье.

Благодарю вас, я не голоден.

Ничего, пусть полежит: ужо проголодаетесь.

 Унесите, — сказал Голицыи решительно, вспоминв нскушение трубкою.

 Не обнжайте, князь. Поаво же, от чистого сердца. Чувствительненше прошу, скушанте. А то могут быть неприятности...

— Какне непонятности? — удивился Голицын.

Но Трусов ничего не ответна, только ухмыльнулся; слащаво-наглое, хорошенькое дичико его показалось Голицыну в эту минуту особенио гадким. Поклонился и

вышел, оставив булку на столе. До поздней ночи Голицыи перестукивался с Оболеи-

ским. У обоих пальцы заболели от стучанья. Голицыну заменяла их обожженная палочка из веника, которым подметали пол. а Оболенскому — карандашный огрызок. — Я решил молчать, о чем бы ин спрашивали, — про-

стучал Голицыи, рассказав о допросе.

— Молчать нельзя: повредишь не только себе, но

и другим. — ответил Оболенский. — Чернышев говорит то же, — возразил Голицыи.

— Он прав. Отвечать надо, лгать, хитрить. — Не могу. Ты можешь?

— Учусь.

- Рылеев, подлец, всех выдает.

— Нет, не подлец. Ты не знаешь. Была у вас очная ставка? — Нет.

— Будет. Увидишь: он аучше нас всех. Не понимаю.

 Поймешь. Если о Каховском спросят, не выдавай, что убил Милорадовича. Вель и я ранил штыком; может быть, не он, а я убил. — Зачем лжешь? Сам знаешь, что он.

— Все равио, не выдавай. Спаси его. Его спасти, а тебя погубить?

 Не погубищь: все за меня против него. — Я агать не хочу.

 Ты все о себе думаешь — думай о других. Идут. Прошай.

После разговора с Оболенским Голицыи задумался и забылся так, что не заметил, как, проголодавшись, начал есть булку. Опоминася, когда уже съел половину. Оставлять не стоило, съел всю,

Ночью проснулся от боли в животе. Стонал и охал. Всю иочь промучился. К утру сделалась рвота, такая жестокая, что думал, - умрет. Но полегчало. Усиул. Как почивать изволили? — разбудил его Сукин.

- Прескверно. Тошинло.

— Что-инбудь съели?

— Трусов угостил булкой.

— Водой не запили? — Нет

 Ну, вот от этого. Надобно клеб водой заливать. Ничего, пройдет. Сейчас будет лекарь.

Не нало лекаоя.

 Нет. надо. Сохранн Бог, что-ннбудь сделается. У нас тут стоого: за жизнь арестантов головой отвечаем.

«Безымянный». — так называл Голнцын того замухрышку-солдатика, который оказался для него Самаряниным Милостивым. — узнав о ночном поонсшествии, объявил, что Голицыи отоавлен.

Может, ваше благородне, чем не потрафили — так

вот они вас и мучают.

Поншел лекарь, тот самый, который был в Зимием дворце, на допросе Одоевского, Соломон Монсеевну Элькан, должно быть, из выкрестов, черномазый, толстогубый, с бегающими глазками, хитрыми и наглыми. «Поесквеоная оожа. Этакий, пожалуй, и отоавить может!»— подумал Голицын.

Арестанта перевели на больничный паек — чай и жилкий суп. Но он инчего не ел, кроме хлеба, который при-

носна ему потихоньку Безымянный.

Два дня не ед, а на третий зашел к нему Подушкин. Понсел рядом на конку, вздохнул, зевнул, перекрестил оот и начал:

— Что вы не кущаете?

Не хочется.

Подноте, кушайте, ведь заставят!

— Как заставят?

- А так: всунут машнику в рот и нальют бульону, насильно пооглотите. А то в «мещок» посалят. — Какой мешок?
- А такне карцеры есть под землей; сверху плита каменная с дыркой для воздуху. Ну, там не то, что здесь. — темно, сыро, нехорошо,

Помодчал, опять зевнул и прибавил:

 Не горюйте, все пройдет. Вот и генерал Ермолов силел в цаоствование императора Павла Первого, а как выпустнан, со мной и не кланяется. Вот и с вами так же будет. Все пройдет, все к лучшему.

— Вы «Кандида» читали, Егор Михайлович?

 Это насчет носа? Да-с, имею с Кандилом сне поенмущество: нельзя оставить с носом! Памятуя машинку и мешок, Голицыи стал есть.

Иногда заходна к нему Сукин, Селой, в скобку полстриженный, с гоубым солдатским лицом, напоминавшим старую моську, стоя на своей деревянной ноге, начинал налалека:

 Я. сударь мой, так рассуждаю; ежели можно жить где-инбудь счастанво, так это, конечно, в России: только не тронь инкого, исполняй свои обязанности. — и свободы такой ингле не найдешь, как у нас, и проживешь, как в цаоствии Божием.

Умолкал и, не дождавшись ответа, опять начинал:

 Вы, господа, пустое затеяли: Россия столь общиоиый край, что не может управляться иначе, как властью самодержавиою. Если бы и удалось Четыриадцатое, такая бы пошла кутерьма, что вы и сами были бы не рады.

Опять умолкал, долго смотоел на Голицыиа: потом вы-

нимал платок, сморкался и вытирал глаза:

— Ах, молодой человек, молодой человек! Глядючи на вас, сердие кровью обливается... Ну, пожалейте вы себя, не упрямьтесь, ответьте на пункты как следует. Государь милостив. — все еще может поправиться...

И так без коица. «Взять бы его за шивооот и вытол-

кать!» — думал Голицыи с тихим бешенством.

После иочного припадка все еще был иездоров. К доктору Элькану не скрывал своего отвращения и выжил его. Вместо доктора заходил к нему фельдшер. Авенно Пантелеевич Затрапезиый, тоже знакомый по допросу Одоевского; человек инзенький, толстенький, иебритый, иече-саный, похожий на свою фамилию, забулдыга и пьяиица, но честный, не глупый и, как сам рекомендовался, «якобинец отъявленный». От него узнавал Голицыи о том, что происходит в крепости.

У полковника Пестеля, недавно арестованного в Южиой Армии, найден яд: хотел отравиться, чтобы избегиуть пытки. Подпоручик Заикин пытался убить себя, ударяясь головой об стену: знал. гле зарыта «Русская Поав-

да», н тоже опасался пытки.

Подполковник Фаленберг, почти ни в чем не замещаниый, повернв, что в случае признания, его простят и освободят иемелленно, ложио обвинил себя в умысле на цареубийство, а когда его посаднаи в крепость, помещался

в уме.

Левятнадцатилетини мичман Дивов, «младенец», как звали его тюремщики, доносил, что каждую ночь синтся ему все один и тот же сои. — будто закалывает госудаоя кинжалом. Слышал голоса, имел видения — доносил и о иих: и по этим доносам людей хватали и сажали в кре-

Поручик Аиненков повесился на полотение, соовался

н поднят без чувств на полу камеры.

Корнет Свистунов проглотил осколки разбитого дам-

падного шкалика.

Полковинк Булатов поверил в милость царскую, как в милость Божью, а когда увидел, что обманут, оещил уморить себя голодом. Перед иим ставили самую вкусную пицу, самое свежее питье; ио он ин к чему ие прикасался, только гразь пальцы и сосал из них кровь, чтобы утолить жажду. Муки его продолжались двенадцать дией; должию быть, кормили насильно. Как ии строг был надзор, сумел обмануть сторожей: разбил себе голову обстену.

«А что-то будет со миой?»— думал Голицын, слушая

эти рассказы.

На вопросные пункты все еще ис ответил. Сиачала решня можчать, запираться во всем. Но чем больше думал, тем больше чунствовал, что нельзя молчать. Неотразмим были доводы Черившива и Оболенского, врага и друга, что молчаньем губит ие только себя, ио и других.

Отец Мысловский продолжал заходить почти каждый день, но только на минутку. Зайдет, поговорит, помолчит, как будто ожидая чего-то, и, не дождавшись, уйдет.

чит, как оудто ожидая чего-то, и, ие дождавшись, ундет.
— А что, отец Петр, как вы думаете, хорошо ли я
делаю, что запираюсь?— спросил одиажды Голицын.

— Валерьян Михайлович, родной мой, дорогой, обрадовался Мысловский; мидно было, что этого вопроса только и ждал, — чего же тут хорошего? Нехорошо, иехорошо, нерассудительно и, даже прямо скажу, неблагоодно. Вы тубите...

 Ну, знаю, знаю! Гублю не только себя, но и других. Все вы точно сговорились... Ах, отец Петр, и вы

против меня! Я этого не ожидал от вас...

— Друг мой, поступайте по совести, как Бог вам внушит!— воскликиул отец Петр и бросился его обинмать.

шит!— воскликиул отец Петр и бросился его обнимать. В тот же день Голицым отослал ответ в Комиссию. Подтвердил все, в чем его самого обвнияли, а на остальные вопросы ответил незнанием. Отослал утром, а вечером Безымянийн принес ежу записку Каховского:

«Голицын, участь моя в вашнх руках. Рылеев, подлец, всех выдает. Ежели у вас будет с инм очная ставка, и ои сошлется на вас, что я убнл Милорадовича, не выдавайте.

Все подлецы, кроме вас».

После этой записки Голицыи всю ночь не спал, мучился, решал, что ему делать, ио инчего не решил — по-

нял, что само решится.

Утром написал в Комнссию, просил верачуть вопросным пункты. Вернули, Начал писать новый ответ. Сделал так, как Оболенский советовал: отвечал на каждый вопрос- с точностью, старажет отложо инкому не повредить, инкого не запутать, и для этого агал, хитрил, вилял, изворачивался.

Писал до поздией ночи. Кончив, лег. В темноте, при

тусклом свете иочинка, листики ответа белели на столике. И каждый раз, как он взглядывал на них, чувствовал такое отвращение, что, казалось, вот-вот схватит и разорвет. Но не разорвал. Отвериулся к стеме, чтобы не ви-

деть, и, иаконец, усиул.

На следующий деиь отправил иовый ответ в Комиссию, а дия через два Сукии поздравил его с первою царконо-милостью — сиятием иожных желез. Вторая милость была посылка из дому: белье, любимый старый халат — тот самый, в котором ои ходил в бабушкиюм доме, в желтой комилате, когда выэдоравливал, — и распечатаниая записка Маоиньку

«Мой друг, я здорова и столь благополучив, сколь возможно сие в моем положении. Береги и тя себя; ради Бога, не предвавася отчаянию. Не думай, что я могу уществовать без тебя. Одна смерть разорыет нашу сиязь, Я буду там, где ты. Помии, что я говорила тебе: моя жизви от тебя зависит, как ингка от итолки; куда итолка, туда и ингка. Храни тебя Бог и Матерь Пречистая. Твоя мавеки, киятния Марыя Голидына».

Еще дия через два повезли его на второй допрос в Комиссию. Ввели в ту же залу, с теми же обрядами.

— Показания Рылеева по иекоторым пунктам несходиы с вашими. Вам будет дана очная ставка, — сказал Чериышев и позвонил. Конвойные ввели Рылеева.

 Подтверждаете ли вы, Голицыи, что в иочь накануие Четыриадцатого Рылеев сказал Каховскому, давая «инжал: «убей царя»?

— Подтверждаю.

— А вы, Рылеев, что скажете?

 Я уже говори, вашему превосходительству, что согласси заранее со всем, что покажет Голидын. Я хорошенько не помно, что тогда говорил, но если он помнит, — значит, так и было... А вы, Голицыи, помните?

— Помию, Рылеев, — сказал Голицыи и подиял на

его глаза

Опять, как тогда, в Эрмитаже, — ои и не ои. Но исгодованья, презренви теперь уже не было, а только жалость бескопечная: что с ими сделали? Исхудал, осунулся, как после тяжкой болезин или пытки. Но не это самое стращиое, а безоблачия я исистъ, тикость лица, какая бывает у мертвых. «Ты его не знаешь: он дучше нас всех», — вспоминлось Голицыму.

— Итак, Рылеев, вы подговаривали Каховского?

Подговаривал? Нет. Он сам решил, и я это зиал.
 Но, может быть, без меня инчего бы не сделал. Я виноват больше, чем он, — ответил Рылеев и, помолчав, прибавил:

 Ваше превосходительство, я не скрываю не только дел и слов моих, но и самых тайных помыслов. Мне часто поиходило на ум. что для поочного введения нового порядка необходимо истребление всей царствующей фамилии. Я полагал, что убиение одного государя не только ие произведет пользы, ио, напротив, может быть пагубно для цели Общества, ибо разделит умы, составит партии, взволичет приверженцев августейшей фамилии, и все сие иеминуемо породит войну междуусобную. С истреблением же всей фамилии поневоле все партии соединятся. Но. сколько могу припомиить, я инкому не открывал сего, да и сам, наконец, обратился к прежией мысли, что участь царствующего дома вправе решить только Великий Собор. За сим, покориейше прошу Комиссию не приписывать того упорству моему, что я всего имие показанного не открыл прежде. Если что и скрывал, то щадя не столько себя, сколько других. Признаюсь чистосердечио: я сам себя почитаю главиейшим и, может быть, единственным виновинком Четыриадцатого, ибо если бы с самого начала отказался участвовать, то инкто бы не начал. Словом, если для блага России иужиа казиь, то я один ее заслуживаю и молю Создателя, чтобы на мие все кончилось.

 Каховский показывает, что графа Милорадовича убил Оболеиский, наиеся ему рану штыком, — продолжал Чериышев. — Подтверждаете ли вы, Рылеев, что убил его ие Оболенский, а Каховский, и сам об этом сказывал у вас

иа квартире, вечером, Четыриадцатого?
— Подтверждаю, — ответил Рылеев.

— Подтверждаете ли и вы, Голицыи?

Голицыи зиал, что ответом своим погубит одного на двух — Оболенского или Каховского, Кого же выберет?

— Ну что ж, опять замодчали?— посмотред на него Чернышев с усмешкой: думал, что поймал,— не отмодчится. — Умодяю вас, Годицыи, ответьте,— сказал Рыде-

— Умоляю вас, Голицыи, ответьте, — сказал Рылеев. — Судьба Оболенского в ваших руках. Спасите невиновного.
 — Подтверждаю, — ответил Голицыи.

— Подтверждаю, — ответил Голицыи. — Собственными глазами видели? — спросил Чер-

иышев.:

— Видел, — произиес Голицыи с таким чувством, как

будто произиосил смертиый приговор Каховскому.

Чериышев опять позвонил и сказал:

Введите Каховского.

Каховский вошел. Все тот же: лицо тяжелое-тяжелое, точно камениое, с инжиею губою надменно-оттопыренною, с глазами жалобимми, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, с мевидящим взором лунатика. Голицына отвели в соседнюю комнату и усадили в угол, за ширмами. В комнате был доктор Элькан с фельдшером Авениром Пантелеевичем. Потом Голицын узнал, что они просиживают тут все время заседания Комиссии: допрашиваемых иногда выносили в бесчувствии и тут же пускали им кровь.

Сначала голоса из-за двери доносились глухо, но по-

том, когда дверь прнотворнан, сделались внятными.

— Вы, стало быть, солгали, Каховский, оклеветали

— Оклеветал? Я? Я мог быть элодей в исступлении, но подлецом и клеветником никто меня не сделает. Будучи сами виновый, они смеют меня оскорблять, называя убийцею. Целовали, благословляли, а теперь как элодеем гнушаются. Ну, да все равио! Пусть что хотят, на меня показывают, я оправдываться не буду. Этот...

Голицыи понял, что «этот» — Рылеев. Каховский так ненавилел его. что не хотел называть по имени.

ненавидел его, что не хотел называть по имени.

— Этот не может меня оскорбить. Не оскорбляет ли более себя самого? Одно скажу: я не узнаю его или инкогла не знал.

— А на главный вопрос вы так и не ответили: кто

убил графа Милорадовича?

- Я уже имел честь нэъскинть вашему превосходительству: я выстрелял по Милорадовичу, но не я один, стрелял весь фас каре: а киязь Оболенский нанес ему рану штыком. Я ли убил, или кто другой, не знаю. Выизудить мем говорить противное инкто и ничто не в силах. Прошу меня больше не спрашивать, я отвечать не буду.
- Лучше не запнрайтесь, Каховский. На вас показывают все.
  - Кто все?
    - Рылеев, Бестужев, Одоевский, Пущин, Голицын.
       Голицын? Не может быть...
    - Хотнте очную ставку?
    - Нет, не надо...
    - Он вдруг замолчал.
- Извините, ваше превосходительство, начал опять, и слезвы задрожали в голосе, — минутная слабость, ребячество... Не плакать, а смеяться должно. «Все к лучшему в этом лучшем из миров», — как говорит наш безноский философ . Последний удар нанесен, последняя связьпоравна. И кончено, кончено! Один я жил, один умру!

Цитата из повести Вольтера «Кандид».

Итак, убийство вами графа Милорадовича вы под-

тверждаете?

 Подтверждаю, подтверждаю, обенми руками подписываю. Я убил графа Милорадовича. И если бы государь подъехал к каре, то и его убил бы. И всех, всех. — намеренье и согласье мое было на истребление всех членов царствующей фамилии... Ну, вот, господа, чего же вам больше? Казинте, делайте со мной, что хотите. Прошу одной милости — приговора скорейшего. Смерти я не боюсь и сумею умереть как следует.

— Вместе умрем, Каховский! Ты не один, помни же, -- вместе! -- воскликиул Рылеев, и в голосе его была такая мольба, что сеодце у Голицына замерло: поймет

ли тот, ответит ли?

— Что он говорит? Что он говорит? Сделайте милость, ваше превосходительство, избавьте меня... Слушать противио...

Полно, Каховский, не горячитесь.— сказал Черны-

шев, встал и взял его за руку.

Подушкии выгаянул из-за двери. Голицыи — тоже. Будьте покойны, не трону, рук марать не желаю,—

ответил Каховский и вдоуг обериулся к Рылееву, как будто только теперь увидел его. Ну, что, говори! Рылеев поднял на него глаза с улыбкой:

 Я котел сказать, Каховский, что я тебя всегда... — Что? Что? Что? — наступал на него тот, сжав ку-

 Эй, ребята! — позвал Чернышев. Вбежал плац-майор с конвойными.

Любил и люблю. — кончил Рылеев.

 — Любишь? Так вот же тебе за твою любовь, подлец! — закричал Каховский и кинулся на Рылеева, раз-

дался звук пощечины.

Голицыи вскрикиул и зашатался, как будто его самого ударили. Кто-то поддержал и усадил его на стул. Он потерял созиание.

Когда очиулся, фельдшер Затрапезиый подиосил ко оту его стакан с водою. Зубы стучали о стекло: долго не мог поймать губами коай стакана; наконец, поймал, выпил и спросил:

- Что он с иим сделал? Убил?

 Ничего не убил, а только съездил подлеца по ооже как следует. -- ответил Затрапезный.

И опять как будто его самого ударили, Голицыи почувствовал, что на лице его горит пощечина, и наслаждаясь болью и соамом, подумал:

«Так тебе и надо, подлец!»

— Ну, слава Богу, ответнан, и дело с концом, - говорил отец Петр Голицыиу, зайдя к нему в камеру на следующий день после допроса.— Теперь уж все гладко пойдет. Будьте покойны, всех помнаует. Сам говорит: «удиваю Россию и Европу!»

Маленькие, под нависшими веками, треугольные щелки глаз светнлись такою простодушною хитростью, что Голицыи, сколько ни вглядывался. — не мог оещить, очень

ои прост наи очень хитер.

— Государь сам изволил читать ваш ответ, — помолчав, поибавил Мысловский с таинственным видом. — Его величество сделал из него весьма выгодное заключение о ваших способиостях...

Ну, будет, отец: Петр, уходите, — сказал Голицыи.

бледиея.

Отец Петр не понял и посмотрел на него с удивлением. Уходите! — повторил Голицын, еще больше бледиея.— Я ваш совет исполнил. Чего же вам еще нужно?

— Да что, что такое, Валерьян Михайлович, дорогой мой, голубчик? За что же вы на меня?...

— А за то, что вы, служитель Христов, не постыдились принять на себя обязанность презренного шпиона и сышика!

— Бог вам судья, князь. Вы оскорбляете человека,

который ничего, кроме добра...

— Вои! Вои! — закричал Голицыи, вскочил и затопал

Отец Пето ушел и с того дня не появлялся. Голицыи зиал, что стоит ему сказать слово - и ои тотчас прибежит. Но ие хотел, старался убедить себя, что ие иуждается в ием и что всегда ему был противеи этот «чувствительный паут».

Не только отец Пето, но и все его покинули.

«Наконец-то в покое оставили», — сначала радовался он; но, когда почувствовал, что одиночество сомкиулось иад иим, как вода иад утопающим, стало страшио.

Хуже всего было то, что Оболенского перевели в другую камеру. Перестукнвания кончились. С новым соседом иадо было все начинать сызнова. Вместо Оболенского посадили Одоевского. Когда Голицын постучал к иему. тот ответил таким неистовым грохотом, что часовые сбежались. И каждый раз, как Голицыи пробовал стучать, повторялось то же. Наконец, бросил, отчаялся. А с другой стороны сидел полоумиый Фаленберг; тот совсем не отвечал на стук. Тосковал и плакал о жене. Часто, среди ночи,

когда все утихало, слышались его рыданья, сначала глухие, потом все более громкне и кончавшиеся воплем раздирающим:

- Eudoxie! Eudoxie!

«Маринька! Маринька!» — хотелось ответить Голнцыиу таким же воплем.

В первые дин заключения, когда он думал, что сейчас конец, было легко. Но теперь, когда убедился, что конец может быть через месяцы, голы, лесятки лет, им овладела

тоска безысходиая.

Дин проходнай за днями, такие одиообразные, что сайвались, как в беспамятстве бреда, в один сплошной, иескоичаемый день. Налепленные для счета дией хлебные шарики смахиул со стены: потерял счет времени. Время становилось вечностью, и в зняющую бездну ее он заглядывал с ужасом.

Рассудок разрушался, размалывался, как верно между двумя жериовамн, -- между двумя мыслями: надо что-

инбудь делать, а делать нечего.

Целыми часами складывал на столе выломанные из вентнаятора жестяные перышки в различные фигуры -звезды, кресты, круги, многоугольинки.

Или, сидя на конке, выдеогнвал бесконечную нитку. которой пристегивалась простыня к одеялу, и навязывал узлы, один за другой, так что под конец образовывался целый клубок: тогла оазвязывал и сиова навязывал.

Или следил, как паук ткет паутину, н завидовал: делом заият — не соскучится.

Или, стоя на подоконнике, глядел сквозь дыру вентилятора на соседиюю глухую гранитиую стену и крышу бастнона с водосточным желобом, где иногла знакомая ворона садилась и каркала.

Или кружился по камере и выдолбленные на кнопичиом полу ногами прежних жильцов ямки еще глубже

выдалбливал.

Или сочинял дурацкие стишки и твердил их бессмыслеиио, до одури:

Кто не знает нашу участь. Не поверит тот инкак. Чтоб за этакую глупость Моган мучиться мы так.

В углу, где умывался, на стене была надпись: «God damn your aves».

Кто это писал? — спросил Безымянного.

— Англичании

Поразн Господь Бог твои глаза (англ.).

- Что же с ним сделалось?
- Помео. — От чего?

— От спячки. День и ночь спал, во сне и помер. «Вот н я умру так же, во сне». — подумал Голнцын.

Сделался слезлив, как баба. Когда звоннан куранты заунывным, точно похоронным, звоном, хотелось плакать, Когла фенеоверкер Шибаев приносил обед или чай с улыбкой особенно ласковой, тоже навертывалнсь слезы. Однажды перечел записку Мариньки и как ребенок расплакался. А когда часовой заглянул в «глазок», стало стыдно; повернулся к нему спиною, хотел удержать слезы н не мог. — лились, неутолимые, отвратительно сладкие. «Вот что наделала коепость в две-тон недели, а что будет лальше?» — полумал:

Погибну я за край родиой. Я это чувствую, я знаю: И радостно, отец святой, Свой жребий я благословляю,

А как дошло до дела, испугался, ослабел, не захотел погнбать; любил жизнь, потому что любил Мариньку. Любовь — подлость: чтобы умереть как следует, надо разлюбить, убить любовь, - из всех его страшных мыслей

это была самая стоащная.

С каждым днем тоска уснанвалась, терпенье истощалось: сердие выболело, мысли мешались, и ему казалось. что он сходит с ума. Следил за собою и в каждом своем движении, слове, мысли находил поизнаки помещательства. Сначала был страх безумья, а потом страх этого страха. Сходил с ума на мысли, что сойдет с ума. «Уж скорее бы!» - думал с отчаяннем н, стоя в углу, бился головой об стену. Или рассматривал отточенное жестяное перо вентилятора: нельзя ли зарезаться?

Наконец, заболел. Сделался жар, закололо в боку, закашлял кровью. Комендант Сукин перепугался, позвал Элькана. Тот объявна, что если больного не переведут

в лучшую камеру, то может быть чахотка.

Голнцын обрадовался. Все мукн его сразу кончились: смерть — свобода,

Отец Петр, узнав, что он болен, прибежал к нему, а когда он стал извиняться, что оскорбил его в последнее свидание, не дал ему говорить, бросился на шею и заплакал. Начал опять заходить каждый день. Чтобы развлечь

больного, рассказывал городские слухи и новости.

От него узнал Голнцын о прибытии похоронного шествня с телом поконного императора. Все о нем забыли так. как будто похоооннан уже лет десять назад. А между тем, через всю Россию, из Тагаирога в Петербург, медленио-медленно, больше двух месяцев, тянулось похороиное шествие, окруженное войсками, пешими и конными, с авангардами и арьергардами, разъездами и патрудями, как военный поход в стране неприятельской. Опасались бунта. В народе шел слух, что государь не умер и хоронят кого-то другого; в Москве, будто, хотят выбросить из гроба тело и таскать по улицам, а потом сжечь. «Принял я строжайшие меры к совершенной безопасности бесценного праха, — доносил граф Орлов-Денисов, обер-церемониймейстер похорои. — Смею ручаться, что последияя капля коови моей застынет у подножня гооба августейшего усопшего, и через хладиый только труп мой насильство достичь может дерзновенного прикосновения». По прибытии тела в Москву запиоали на ночь ворота в Кремле и у кажлого входа ставили заояженные пушки. А в Петеобуоге, будто, проведены были пороховые подкопы под всеми улицами. от заставы до Казанского собора, по конм должно было следовать шествие; и в подвалах собора спрятаны четыре бочки с полохом: и в каждом флашкоуте Троицкого моста — тоже по бочке, чтобы взорвать шествие,

Еще более страними слух сообщил Голицыиу Авенир Пантелеевич: государь будто бы умер от яду; Меттерних, злодей, отравих; лицо в гробу почериело так, что узнать иельзя. А на живом государе тоже лица нет от стоа-

ху, - не лучше покойника.

Но то, что Безымянный рассказывал, было всего удивительней.

Во время проезда государева тела был в Москве из иекоторого села дьячок: а когда он вериулся в село, стали его мужики спрашивать, что царя-де видел ли. «Какого, говорит, царя? Это не царя, а черта везут!» Тогда один мужик его ударил в ухо и объявил попу, а поп - иачальству: и того дьячка взяди за карауд. А еще сказывают, будто ие царь в гробу и не черт, а простой русский солдат. Когда государь жил в Таганроге, то хотели его убить изверги. И, сведав про то, государь вышел ночью из дворца к часовому: «Хочешь, говорит, часовой, за меня умереть?» --«Рад стараться, ваше величество!» И тогда государь надел солдатский мундио и стал на часы, а солдат, в мундире царском, пошел во дворец. Вдруг из пистолета по нем выстрелили. Солдат помер, а государь, бросив ружье, бежал с часов неизвестно куда. В скиты, говорят, к стаоцам, душу спасать, молиться, чтобы Господь Россию помиловал. — Как знать, может, и правда, — подмигнул отец Петр Голицыиу с таниственным видом, когда тот передал ему оассказ Безымянного.

 Что поавда? — удивился Голипыи. А то, что был мертв и се, жив...

 Бог с вами, отец Пето! Подумайте только, какая иелепость. Ужели все генералы, адъютанты, поидвориые, все сопровождавшие тело его, весь Таганрог и сама императрица Елизавета Алексеевиа, — ужели все они участвовали в заговоре, чтобы обмануть Россию?

— Да, как будто не того, — согласился отец Петр нехотя: ио помолчал. подумал и поибавил еще таниствен-

иее: — Темиое дело, ваше сиятельство, темиое!

И вдоуг, наклонившись к уху его, зашептал:

— А солдатик-то, действительно, был, говорят, в полковом гошпитале, в Таганроге, больной при смести. иеобыкновенио лицом на государя похож. Солдатик помер. а государь выздоровел. Ну, и подменили. Лейб-медик Вилье все дело сварганил. Поехитоая бестия!

— Да зачем? Кому это нужно?

 — А кому это иужио, — тайна великая. Ныне сокровенно сие. а, может, когда и откроется. Некий старец явится, святой угодинк Божий, за всю Россию подвижник и мученик, от земли до неба столп огненный. Благословенный воистину. Имя же ему...

Ну, что ж. говорите.

— А инкому не скажете? Никому.

— Даете слово?

— Лаю

 — Федор Кузьмич, — прошептал отец Петр благоговейным шепотом.

 Федор Кузьмич, — повторил Голицыи, и что-то. вещее, жуткое послышалось ему в этом имени, как будто иа одио мгиовение он поверил, что так оно и есть: старец Федор Кузьмич — император Александр Павлович.

Вспомиил разговор в Линцах с Пестелем и Софьии бред: «убить мертвого»; «был мертв — и се, жив».

13-го маота Безымянный объявил Голицыну:

Царя имиче хороият.

Сквозь верхиее иезабеленное звено окна видно было, что на дворе метелица; сиег падал густыми, еще не мокоыми, но уже мягкими как пух, мартовскими хлопьями.

Голицыи закрыл глаза и увидел медленио тянущееся похоронное шествие, с черным катафалком и черным гробом, под белым сиежным саваном,

Вдруг загрохотали оглушительные пушечные выстрелы. Стены каземата дрожали, как будто рушились. Вспыхивало пламя, освещая камеоу.

Он понял, что в эту мннуту в соборе Петропавловской крепостн опускают в могнду тело нмператора Александра Пеового.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Крепостному начальству велено было стараться, чтобы инкто на заключенных не умер до окончания дела. За Голнцыным ухаживали: переменнам жесткую койку на миткую; стали лучше кормить, давать книги; после ножных сияли и ручные кандалы н, наконец, перевеля в другую камеру, посуще. Но он жалел о прежией, темной и тесной, о ямках от ног на кирпичном полу, о друге-пауке и пятнах смрости на штукатурке стен, для него не пятнах, а лицах и обоазах.

В начале апреля уже выздоравливал. Когда почувствовал, что не умрет, хотел огорчиться и не мог. Пусть месяцы, годы, десятки лет заключения, пусть новые муки, еще

иензвестные. - только бы жить!

В новой камере окно выходило на поддень. Винзу был ров, и стены бастнова отступала так, что было больше неба, чем в прежней камере, и, иссмотря на глубокую, почти двухаршинную впадниу окна, соляце в начале апреля стало заглядывать, ложась на белую стену острым углом света с чернюю тенью решеток.

Он садился в этот угол и, зажмурня глаза, смотрел прямо на солице. Ни очем не думал, голько винтивал свет и тепло, как растение. Солице и он — больше инчего и инкого ие нужню. А Маринька? Маринька — то, почета солице светит земас. Казалось, только здесь, в тюрьме, в первый раз в живин узнал, что такое свобода и счастие. Сначала стыдился, болясь, что так просто счастляв, но потом понял, что опять — «все хорошо». «Как хорошо, Господи!» — хотел молиться, но молитьви не было, а было только воздъмание к Богу, вопрос и ответ: «Здесь?» — «Здесь.) и бяз душа зативала тишиною послединою поста пред

С отном Петром помирился окончательно. Понял, что хотя он н «плут», но плутовство у него, как часто бывает у русских людей, с добротою смешано, н даже так, что чем плутоватее, тем добрее. Может быть, сначала кривил душою, служил н нашим н вашим; но, мало-помалу, наменил тюремщикам н перешел на сторону узинков. Не умом, а сердцем утадлявал, что эти «злоден»— лучшин доди в Россин. Полюбил их в самом деле, как духовный отец — детей своих.

— А ведь вы наш, отец Петр,— сказал ему однажды Голнцын.

— Наконец-то поияли,— весь просиял отец Петр.— Ваш, друзья мон, ваш! С такими людьми жить и умереть!

реть!
12 апреля, в Вербиое воскресенье, вошел Мысловский к Голицыиу, в ризе, с чашей в руках и сказал, что причащает узинков.

— А вы, киязь, ие желаете? — спросил так же, как в первое свидание, три месяца иазад, и Голицыи так же

— Нет, не желаю.

— Почему же?

Потому, что не хочу смешивать Христа со Зверем.
 И ои объясиил ему свою давиюю мысль о кощуиственном соединении Кесарева с Божьим, царства с цео-

ковью.
— Ну, а если и так, вам-то за что погибать? Не вкушает ли голодими хлеба и в вертепе разбойничьем? Голицым умолк, обезоруженими: так умилло и ужасиуло его это смирение, может быть, не только отца Петра, но и всех. кто за ини.

— Вы знаете, отец Петр, за что я к элодеям причастеи, и знаете, что я ин в чем не расканваюсь. И нераскаянного причастили бы?

— Причастил бы.

— И убийцу?

Что вы, киязь, Бог с вами, кого вы убили?

— Все равио, хотел убить — убить Зверя во имя Христа. Можио во имя Христа убить, отец Петр, как вы думаете?

Отец Петр стоял у окиа. Луч солица падал на золотую чашу в руках его, и она сияла, как солице. Руки его дрожами так, что казалось, туронит чашу. Губы шевеллись безавучно: хотел что-то сказать и не мог.

— Не зикаю, — проговором, накронец. — Я пас. не сужу.

Бог рассудит...

Голицыи опустился на колени.

— Простите, отец Петр! Если бы вы и могли, я ие могу...— прошептал ои, поцеловал руку его и пал инц перед чашею.

Отец Петр благословил его молча и вышел.

18 апреля, в Светаую ночь. Голицыи не спал — все ждал чего-то, прислущивался. Но сквозь глухие стены каземата ин один звук не проинкал, типина была мертвая. Встал на подомонник и выглянул сквозь дыру вентилитора; десь, в иобой камере, тоже вымомал из ието перышки.

<sup>1</sup> Ночь перед Воскрессиием Христовым.

Увидел только темноту, как чернила черную. Приложил ухо к дыре н, как смутное жужжание пчелнного улья, услыщал глухой гул колоколов — пасхальный благовест.

Никогда, казалось, не чувствовал так, как эдесь, в каземате, погребенный заживо, что Христос воскрес.

В мае началн водить арестантов на прогулку в садик, внутри Алексеевского равелина. Повели и Голи-

когда он переступна порог наружной двери, солнечный свет ослепна его так, что он закрыл глаза руками. Свежий воздух останвалняма дмавине, н как вышедшему на берег после долгого плавания, ему казалось, что земля под ним качается. Очебеноевское Пибасае полясома его пол очку и качается. Очебеноевское Пибасае полясома его пол очку и

Садик был треугольный, в треугольнике высоких стен, как на дне колодца; стены — гранитные, гладкие, голые, без окон, синзу поросшие зеленым мхом и лишаями желтосрыми, как дикие скалы, с одной только дверцей, окован-

ной железом, с железной решеткой.

Немного травки, несколько кустиков сирени, бузним и черемухи, две-три березки; между инми — дебравнива полусломанная двючка и, у одной из стеи, дериовый холинк с ветхим покачирувшимся крестиком,— как объясиил Шибаев,— могила утонувшей во время наводнения узницы, кияжим Таракановой.

Садик был. жалкий, а Голицыну казался Божым расм. И как первый человек в раю или мертвец, вставший из гроба, он глядел с ненасытного жадиостью на желтые цветы одуванчиков, на смолисто-клейкие лапки березовых листиков, на голубое небо и тающие, как светлый пар,

облака.

повел в салик.

Заиграли куранты, как будто над самой головой его.

Он взглянул вверх.

— Пожалуйте сюда, ваше благородие, отсюда видать, указа, ему Шінбавен на один на углов треугольника. Голицыи подошел, встал на рундук водосточного желоба, прислоняесь сипной к стене, н увидел ослепительно сверкаршую на солице, как отненный меч, золотую нтлу Петронавловской крепости с духантелом, трубящим в трубу как бы в знак того, что узаники выйдут на волю из этой живой могиал толоко в воскоесение мествых.

Опять вернулся в середниу садика и сел на лавочку. Шибаев что-то говорил, но он его не слащал. Тот понял, что Голицын кочет остаться один: отощел, отвернулся и

закурна трубочку.

Голицын долго глядел на тонкий белый ствол березки, потом вдруг обнял его, прижался к нему щекой и закрыл

глаза. Вспомнил Маринъку: «Выбегу, бывало, в рощу; молодые березки — тоненьвие, как восковые свечени; кожица у них такая миткая, теплая, солищем нагретая, совсем как живая. Обинму, прикмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленьмая, родиненьмая, сестричка моя!»

Когда Голицын вернулся в свою новую, «светлую» камеру, она показалась ему темным и тесным гробом. Как будто на мгновение встал из гроба и опять упал: уж лучше 6 ие вставать. Решил не ходить на прогулку. Отка-

зался раз, два, а потом не выдержал - пошел.

Березки уже распустились, и благоухание цветущей сирени палиуло в лицо ему росною свежестью. Опять, как намедин, сел на лавочку, обиял березку, прижался цекою и закрыл глаза. Такая тоска сжала сердце, что хотельсъ кричать как от боли.

Вдруг шорох шагов. Открыл глаза, вскочил и выставил руки вперед с тихим криком ужаса: казалось, что видит

призрак Мариньки.

 Валенька, светик мой, родиенький! — бросилась к нему, обняла, прильнула всем телом — живая, живая

Маринька.

Что было потом, уже не поминлы. Говориль, спешилы, пербивалы, не поминама друт друга, смежансь и плакалы вместе. Он въздавявался в нее, удивъялся и не узнавал, как похудела, побледиела и расцвела новой прелестью, неведомой! Девятиваддеталствяя девочка и уже върослая женщина. Какое спокойное мужество! Нт стража, ни скорой в этих больших, темых глазях, а голько сила любам бесконечная, как у Той, Всемогущей, на полотне Рафавлепом.

— Ты, Маринька, ты... Господи! Как ты сюда?..

— А что, не ждал, думал, не приду? А вот и пришла.
 Аикуднныч провел.

— Какой Анкудиныч?

— Ничипоренко. Аль не знаешь? Вон он стоит.

Голицыи увидел стоявшего поодаль, рядом с Шибаевым, ефрейтора Ничипоренку, того самого, который когда-то

грозил ему розгами.

— Я ведь тут кажлый день бываю в крепости, будго бы в церковъ к обедик кому. Не знала, что ты в равельне сидншь. С бульвара-то, от церкви, окна казематов видны, все в ряд, одинаковые, мелом замазаны,— инчего и разобрать. А в все смотрю: думаю, какое окно твое? Надоела всем. Комендант ругается; раз хотел из церкви вывеста Так я переоденуюс, бываю, деякой и так пробираюсь. А у Подушкина дочка, Аделаида Егоровна, старая девида, предобрал. Влюбиале в Каковского… Ах, Боме мой,

сколько надо сказать, а я вздор болтаю! А знаешь, когда

шел лед...

Начала и не кончила, должно быть, опять оещила, что вздор. Хотела рассказать, как однажды бабушкин дворецкий Ананий, тоже часто бывавший в коепости, напугал ее, будто бы князь болен, пои смеотн. Кинулась в коепость, а все мосты разведены. — ледоход. Яличники отказывались ехать. Наконец. одного умодила: согласился за 25 рублей. Кинул ей веревку: нало было понвязать ее к чугунному кольцу, вбитому в перила набележной, чтобы спуститься по обледенелым ступеням граннтной лестницы. Долго не могла споавиться: меоздая веревка — жесткая чугунное кольцо — тяжелое, обледенелый годнит — скольякий, а руки — слабые. Но лед, и чугун, и гоанит. — все победили слабые руки. Спустилась в ядик. Поплыли. Несушнеся навстречу льдины громоздились, ломались, тоещали — вот-вот опрокинут ялик, Старый лодочник, бледный от стоаха, то оугался, то молнася. А когла пончалили к другому берегу, взглянул на нее с восхишением: «Ах. хороша девка!» — должно быть, подумал, как все о ней думали. Было поздно: ворота крепости заперты: часовой не пропускал. Сунула ему денег, отпер. Побежала на квартиру к Полушкниу. Аделанда Егоровна успоконла: князь был очень болен, но теперь лучше; доктор обещает, что скоро будет здоров, «А что это у вас с ручками-то, ваше снятельство!» — вдруг вскрикнула старая девица в ужа-се. Маринька взглянула на руки: перчатки в лохмотьях и ладони в коови: ободовла кожу о ледяную веревку. Улыбнулась, вспомнила, как он целовал ей руки в дадони.

— Отчего ты в трауре? — спросна Голицын, когда помолчали, глядя друг другу в глаза н угадывая все, что не умелн сказать. Только теперь он заметил, что она в черном платье н в черной шляпке с траурным вуалем.

Похоронила бабиньку.

— А Нина Львовна здорова?

Н-нет, не очень, потупнась она и заговорна о другом.

Он понял, что она умоляет его не говорить о матери: хочет одна нести эту муку.

Подошел Ничипоренко.

Пожадуйте, ваше сиятельство.

Сейчас, Анкудиныч, еще минутку...

— Никак нельзя. Комендант увидит — беда будет. Маринька достала нз кармана пачку ассигнаций и сунула ему в руку. Он покосился на них: должно быть, — мало. Опять опустила руку в карман, но там ничего уже не было. Тогда сияла с шен золотую цепочку с крестиком и отдала ему. Он отошел.

Опять заговорили, но уже безоалостно: чувствовали.

что минута раздуки близка.

— Постой, что я хотела? Ах, да,— заторопилась, зашептала ему по-французски на ухо. - Бежать, говорят, можно: теперь на Неве много сулов заграничных близко к крепости. Фома Фомич с одним капитаном уже говорил и пачнорт достал. А плац-адъютант Тоусов за лесять тысяч...

 Тоусов — иегодяй; берегись его. Бежать иельзя. А если б и можио, я не хочу.

- OTHERO?

Он посмотрел на нее молча так, что она поняла.

 Ну. прости, милый, я ведь инчего не понимаю... А знаешь, отец Петр говорит, что всех помилуют.

— Нет, Маринька, не помилуют. Да и не нужно нам ихией милости.

 Ну, все равио, пусть хоть на край света сошлют, будем вместе! А если...— не кончила, но он поиял: «Если умрешь, — и я с тобой».

Ваше сиятельство, — опять подошел Ничипоренко

и взял ее за руку.

Она оттолкиула его, бросилась на шею к Голицыну, обияла его так же как давеча, придънула всем телом, попеловала, перекрестила:

— Храни тебя Матерь Пречистая!

И в последием взоре — ни страха, ни скорби, а только сила любви бесконечная, как у Той, Всемогущей.

Когда он опоминася, ее уже не было, и опять казалось ему, что это было только видение. Опустился на лавочку и долго сидел с закрытыми глазами, не двигаясь. Вдоуг почувствовал на лице холодиые капли и откома глаза. Набежало облачко; золотые инти дождя на солице задрожали, зазвенели, как золотые струиы, певучими звоиами. Падали крупиые капли, как светлые слезы, словно кто-то плакал от радости. Ярче зазеленела трава, забелели стводы берез, и сирень задыщала благо-

Ои оглянулся: инкого не было в садике: Шибаев вышел за дверцу, - должио быть, поиял, так же как намедии.

что он хочет остаться одии.

уханиее.

Голицыи стал на колени, нагиулся, раздвинул влажную траву и припал губами к земле. «Любить землю гоех, надо любить иебесиое», — вспомиил и засмеялся, заплакал от радости. Целовал землю и шептал: — Земля, земля, Матерь Пречистая!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

# Записки С. И. Муравьева-Апостола.

«Россия гибнет, Россия гибнет. Боже, спасн Россию!» — так я молюсь, умирая.

Я знаю, что умру. Все говорят, что смертной казни не будет, а я думаю, — будет. Но если б и не было казни, я, кажется, умер бы: со сломанной ногой нельзя ходить со сломанной душой нельзя жить.

После разбития мятежного Черниговского полка, 4-го января, я привезен был в Петербург, тяжело раненный, так что живу быть не чаяли. Но вот остался жив: первой смертью не умер, чтобы умереть второй.

Мореплаватель, затертый льдами, кидает бутылку в море с последнею отрадною мыслю; узнают, как мы потибли. Так я кидаю в океан булущие син записки предсмертные — мое завещание Россин.

Пишу на клочках н прячу в тайник: в полу моей камеры один из кирпичей подымается. Перед смертью отдам комуинбудь из товарищей: может быть, сохранят.

Плохо пишу по-русски. Je dois avouer à ma honte que j'ai plus d'abitude de la langue francaise que de russe. Врду писать на обоих языках. Такова уж наша судьба: чужне на родине.

Я провел детство в Германии, Испании, Франции. Возвращаясь в Россию и завидев на Прусской границе казака на часах, мы с братом Матвеем выскочили из кареты и бросклись его обнимать.

— Й очень рада, что долое пребывание на чужбине не охладило вашей любви к отечеству, — сказала маменька, когда мы поехали далее. — Но готовьтесь, дети, я должна сообщить вам стращную весть: в России вы найдете то, чего еще не знаете, — рабов.

Мы только потом поняли эту страшную весть: вольность — чужбина, рабство — отечество.

К стыду своему должен признать, что я больше привык к французскому, нежели к русскому языку (франц.).

Мы — детн Двенадцатого года. Тогда русский народ единодушным восстанием спас отечество. То восстание единодушным восстанием спас отечество. 10 восстание — мачало Явидать пя-потого. Мы думали тогда: век славы военной с Наполеоном кончился; наступнам времена освобождения народов. И неужели Россия, освободившая Европу изэ-под ига На-полеона, не свертиет собственного нта? Россия удорживает оплосона, не свертиет собственного нта? Россия удорживает порывы всех народов к вольности: освоболится Россия освободится весь мно.

Намедин папенька, зайдя ко мне в камеру н увндев мунднр мой, запятнанный кровью, сказал:
— Я пришлю тебе новое платье.

— Не нужно,— ответна я,— я умру с пятнами крови, поодитой...

Я хотел сказать: «за отечество», но не сказал: я пролнл кровь больше, чем за отечество.

Вот одно из первых монх воспоминаний младенческих. Не знаю, впрочем, сам лн я это помню, нлн только повторяю то, что брат Матвей мне сказывал. В 1801 году. 12 марта, утром после чаю, брат подошел к окну, — мы жили тогда на Фонтанке, у Обухова моста, в доме Юсупова, — выглянул на улицу и спросил маменьку: — Сеголия Паска

— Нет, что ты, Матюша.

— А что ж, вон люди на улице христосуются?

В эту ночь убит был император Павел. Так соединила Россия Христа с вольностью: царь убит — Христос воскрес.

#### Кровавой чаше причастимся.-И я скажу: Христос воскоес!

Это — кощунство в устах афея Пушкина. Но он н сам не знал, над какой святыней кощунствовал.

А вот мое показанне Следственной Комиссии о беседе с Горбачевским, членом Тайного Общества Соединенных Славян:

«Утверждаемо было мною, что в случае восстання, в смутные времена переворота, самая твердейшая наша надежда и опора должна быть привязанность к вере, столь

сильно существующая в русских; что вера всегда будет сплымы двитателем человеческого сердца и укажет людям путь к водьности. На что Горбачевский отвечал мие с видом сомнения и удиваления, что он полагает, напротив, что вера противна свободе. Я тогда стал ему доказывать, что мение сие совершению ошибочну, что пстиниях свобода сделалась известнюю только со времени проповедания, кристивиской веры; и что Франция, павшия в толикие бедствия во время своего переворота имению от вкравшегося в умы безверия, должна служить нам уроком;

Философ Гегель полагает, что французский переворот есть высшее развитие христивиства и что явление опого столь же важию, как явление самого Христа. Нет, не французский переворот был, а переворот истиниый будет таким. Якобинская же вольность без Бога — воистину «ужас» — la terteur — человекоубийство ненасытимое, кроявавя чаша диявола.

Соединить Христа с вольностью — вот великая мысль, великий свет всеоэаряющий.

А может быть, никто никогда не узнает, за что я погиб. Не стены каземата отделяют меня от людей, а стена одиночества. С людьми, на воле, я так же один, как эдесь, в тюрьме.

> Toujours réveur et solitaire, Je passerai sur cette terre, Sans que personne m'ait connu; Ce n'est pas qu'au bout de ma carrière, Que par un grand trait de lumière On connaitra ce qu'on a perdu'.

Так хвастать мог только глупенький мальчик. Увы, пришел мой конец, и никаким светом ис озарился мир. Но мие все еще кажется, что была у меня великая мысль, великий свет всеозаряющий; только сказать о них людям

Я пройду по земле, Вечный одинокий мечтатель,

И никто не узнает меня; Лишь в конце моей жизии

При ярком луче света

Люди узнают, кого они потеряли (франц.).

я ие умел. Зиать истину и не уметь сказать — самая стращияя из мук человеческих.

Едииственный человек в России, который поила бы меня, — Чалдаев. Как сейчас помию наши иочные беседы в 1817 году, в Петербурге, в казармах Семеновского полка; мы тогда вместе служили в сетупили в Союз Благоденствия. Помию лицо его, бледиое, нежное, как из воску или зм рамора, тоикие губо в евчною усмешкою, серо-голубые глаза, такие грустиме, как будто они уже конец мира увидели.

— Преходит образ мира сего, новый мир начинается,— говорил Чаздаев.— К последиим обетованиям готовится род человеческий — к Царствию Божьему из земле, как на исбе. И не Россия ли, пустая, открытая, белая, как лист бумаги, на коем инчего не написано. — без прошлого, без настоящего, вся в будущем — неожиданисть безмерияя, ине immense spontaneite,— не Россия ли призвана осуществить сии обетования, разгадать загадку человечества?

И все наши беседы кончались молитвой: «Adveniat

regnum tuum. Да приидет царствие Твое».

«Да будет один Царь на земле, как на небе, — Инсус Христос». Это слова моего Катехизиса.

«От умозрений до совершений весьма далече»,— сказал однажды Пестель. И он же — обо мие, брату моему Матвею: «Votre frère est trop our», !

Да, слишком чист, потому что слишком умозрителеи. Чистота — пустота проклатая, Чистое умозрение в делаили — дон-кишотство, омещное и жалкое. Я ичего ме сделал, только унизил великую мысль, уронил святыню в грязь и в кровь. Но я все-таки пробовал сделать; Пестель даже не пробовал.

Ои был арестоваи Четыриадцатого, в самый день восстания. Некоторое время колебался и помышлял идти с Вятскии полком на Тульчии, арестовать главикомаидующего, весь штаб второй армии и подиять знамя восстаиия. Но коичил тем, что сел в коляску и поехал в Тульчии, где его арестовали тотчасти.

Ваш брат слишком чист» (франц.).

Умно поступил, умнее нас всех: остался в чистом умозоении.

Я мог бы полобить Пестеля; но ом меня не любит бонтся или презирает. Ясность ума у него бесконечная. Но всего умом не поймешь. Я кое-что знаю, чего не знает ом. Надо бы нам соединиться. Может быть, переворот не удался, потому что мы этого не сделали.

Вниз катить камень легко, трудно — подымать вверх. Пестель катит камень вниз, я подымаю вверх. Он хочет политики, я хочу религии: легка полнтика, трудна религия. Он хочет бывшего, я хочу небывалого.

> Не христиании и не раб, Прощать обид я не умею,—

сказал Рылеев. Христианство — рабство: вот яма, в которую катится все.

Пестель на Юге, Ръвлеев на Севере — два афея, два вождя Российской вольности. А в середине — множество бесчисление малых сих. «Нание только дураки да подлецы в Бога веруют», — как сказал мие один русский якобииец, девятиадатилетиий прапорцик.

Не имея Бога, народ почитают за Бога.

 С народом все можно, без народа инчего иельзя, воскликиул однажды Горбачевский, заспорив со мной о демократии.

— La masse n'est rien; elle ne sera que ce que veulent les individus qui sont tout. (Множество — инчто; оно будет только тем, чего хотят личности; личность — все), — ответил я, возмутившись.

Знаю, что это не так; но если иет Бога, пусть мие докажут, что это не так.

«Россия едина, как Бог един», — говорит Пестель, а сам в Бога не верует. Но если нет Бога, то нет и единой, нет инкакой России. Качу камень вверх, а он катится винз — работа Сизифова. Я себя не обманываю, я знаю: если переворот в Россин будет, то не по моему Катехніянсу, а по «Русской Правде» Пестеля. О нем вспомнят, обо мне забудут; за ими пойдут все, за мной — инкто. Будет и в России то же, что во Франции, — свобода без Бога, кровавая чаша дъявола.

Забудут, но вспомнят; уйдут, но вернутся. Камень, который отверган зиждущие, тот самый сделается главою угла. Не спасется Россия, пока не исполнит моего завещания: свобода с Богом.

La Divinité se mire dans le monde. L'Essence Divine ne peut se réaliser que dans une infinité de formes finies. La manifestation de l'Eternel dans une forme finie ne oeut être qu'imparfaite: la forme n'est qu'un signe qui indique sa presance.

Все дела человеческие — только зняки. Я только подаввнак тебе, а мой далекий друг в поколениях будущих, как мановением руки, когда уже нет голоса, подает знак умирающий. Не суди же меня за то, что я сделал, а пойми, чего я хога-

Мы о восстании не думали и не готовились к оному, когда 22 декабря, едучи с братом Матвеем из города Василькова, под Киевом, где стоя. Черниговский полк, в Житомир, в корпусную квартиру, — на последней станции, от сенатского курьера, развозившего присяжиме листы, получили первую весть о Четыриадцатом.

В корпусной квартире узнами, что Тайное Общество открыто правительством, н аресты начались. А на обратиом пути в Васильков мой друг Михаил Павлович Бестучен-Ромии, подпоручий Пол тавского полка, сообщил мие, что полковой командир Гебель гонится за миою с жанадомами.

Я решил пробраться в Черинговский полк, чтобы там поднять восстание. Я понимал всю отчаянность оного: борьба горсти людей с исполнискими силами правительст-

Божество отражается в мире. Божественная сущиость может осуцествляться только в бесконечности законченных форм. Проявление Всевышнего в законченной форме может быть только несовершенным: форма — лишь анак Его присутствия (франу.).

ва была верх безрассудства. Но я не мог покниуть восставших на Севере.

Мы продолжали путь в Васильков глумим проселями, скрывавьсю т Гебеля. Сиету было мало, колоть страшияя; коляска наша сломалась. Мы наивли жидовскую форштанку в Бердичев и едвы догащимись к июни 28-годо селения Трилесы, на старой Киевской дороге, в 45-ы верстах от Василькова. Остановильсть в казачьей хате, на квартире поручика Кузьмина. Измучениме дорогой, тотчас легли спать.

Ночью прискакал Гебель с жандармским поручиком Лангом, расставил часовых, разбудил нас и объявил, что арестует по высочайшему повелению. Мы отдали ему шпаги, — рады были, что дело коичится без лишиих

жертв, — и пригласили его напиться чаю.

Пока сидели за чаем, наступило угро, и в хату вошли четверо офидеров, ротные комаидиры моего батальона, — Кузьвини, Соловьев, Сухинов и Щепило — члены Тайного Общества, приехавшем из Васлальскова для моего оснобождения, Гебель вышел к ини в сени и начал вытоваривать за самовольную отлучку от команд. Произошла ссора, Голоса становились все громче. Вдруг кто-то крижиул:

Убить подлеца!

Все четверо бросились на Гебеля и, выхватив ружья учасовых, начали его бить прикладами, колоть штыкнами и шпагами, куда попало, — в грудь, в живот, в руки, в иоги, в спниу, в голову. Роста огромиого, сложения богатырского, ои перетрусил так, что почти не обромялся, только всхлипывал жалобио:

— Ой, пания Матка Бога! Ой, свента Матка Маоня!

— Ои, паниа Матка Dora! Ои, свеита Матка Мария!

Густав Иванович Гебель — родом поляк, но считает себя русским и инкогда не говорит по-польски, а тут

вдруг вспомиил родиой язык.

Часовые, большею частью молодые рекруты, не подумали защитить своего командира. Все инжине чины ненавидели его за истязания палками и розгами и называли не иначе, как «зверем».

ие иначе, как «зверем».

Офицеры били, били его и все ие могли убить. Сени были тесные, темные: в темноте и тесиоте мещали друг

другу. От ярости наносили удары слепые, неверные. Били без толку, как пьяные или сонные.

—Живуч, дьявол! — кричал кто-то не своим голосом.

Добравшись до двери, Гебель хотел выскочить. Но его схватили за волосы, повалили на пол и, навалившись кучей, продолжали бить. Думали, сейчас конец; но, собрав последние силы, ои встал на ноги и почти вынес на своих плечах двух офицеров, Кузьмина и Щепилу, из сеней на двор.

В это время мы с братом уже были на дворе: выбили оконную раму и выскочили.

Не понимаю, что со мною сделалось, когда я увидел нараненного, окровавленного Гебеля и страшные, как бы

сонные, лица товарищей.

Иногда во сне видишь черта, и не то что видишь, а по вдруг навалившейся тажести знаешь, что это — он. Такая тажесть на меня навалильсь. Помию также, как раз в детстве я убивал сороконожку, которая едва не ужалила меня; бил, бил ее камием и все не мог убить: полураздавленная, она шевелилась так отвратительно, что я, наконец, не вымес, бросил и убежал.

Так, должно быть, брат Матвей убежал от Гебеля. А я остался: как будто, глядя на сонные лица, тоже вдруг

заснул.

Схватил ружье и начал его бить прикладом по голове. Он приклонился к стене, съежился и закрыл голову рукам. И биль и биль у биль и биль бога! Ой, свеита Матка Мария!

— Он, панна Матка boral Ой, свента Матка Мария! Не знаю, — может быть, мие было жаль его н я хотел кончить иствание — убить. Но чувствовал, что удары слабые, сонные, что так иельзя убить, и что этому конда ие будет; а все-таки продолжал бить, изиемогая от омерзения и ужаса. — Бросьте, бросьте, Сергей Иванович! Что вы делае-

те? — крикиул кто-то, схерген гиванович! Что вы делаете? — крикиул кто-то, схватил меня за руку и оттащил. Я опоминдся и почувствовал, что ознобил себе пальцы

о ружейный ствол на морозе.

А те все кончали и не могли кончить. То опоминались, переставали бить, то опять начинали. Кузьмин так глубоко воназа шпагу, что одожен был каждый раз делать усилие, чтобы выдернуть. Но казалось, что шпага проходит сквозь тело Гебеля, не причиняя вреда, как сквозь тело призрака, и что это уже не Гебела, а кто-то догуюй, бессмерстный.

— Живуч, дьявол!

Наконец, когда все его на минуту оставили, он пошел

к воротам, шатаясь, в беспамятстве, и вышел на улицу. Рядом была корчма и стояли доовии. Он свалился на них без чувств. Лошади поиесли на двор к хозяниу, управителю села. Тут сияли его, укомли и отполнили в Васильков

Гебель получил тонналнать тяжелых оан, не считая легких, ио остался жив и, должио быть, нас всех пере-

живет

Так-то мы «кровавой чаще причастились».

Когда офицеом объявили солдатам о моем освобождении, успех был неимоверный. Все, как один человек. присоединились к нам и готовы были следовать за мной. куда бы я их ии повел. В тот же день, 29 декабоя, с пятой мушкатерской ротой я выступил в поход на Васильков.

30-го, после полудия, мы подошли к городу. Против нас была выставлена цепь стрелков. Но когда мы приблизились так, что можио было видеть лица солдат, они закричали «Ура!» и соединились с нашими ротами. Мы вошли в город и достигли плошади без всякого сопротивления. Заияли караулами гауптвахту, полковой штаб, остоог, казиачейство и гооолские заставы.

Вечером я отдал приказ на следующий день, в 9 часов

утра, собраться всем ротам на площади.

Товарищи всю иочь готовились и походу и прибегали ко мие за поиказами. Но я, запершись в своей комиате, инкого не пускал. Мы с Бестужевым исправляли и переписывали «Катехизис».

Мысаь об оном была почеопиута нами из сочинения господина де Сальванди , «Don Alonso ou l'Espagne» 2, где изложен «Катехизис», коим испанские монахи в 1809 году

возмущали народ против ига Наполеона.

Младеичество провел я в Испании: батюшка мой, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, был в Мадриде послаиинком. И вот захотел я повторить младеичество в мужестве, переиести в Россию Испаиию.

- Ce sont vos châteaux d'Espagne, qui vous ont perdu,

Де Сальваиди, Нарсис-Ашиль (1795—1856) — граф, французский государственный деятель, историк, литератор, публицист. «Дои Алонсо, или Испания» (франц.).

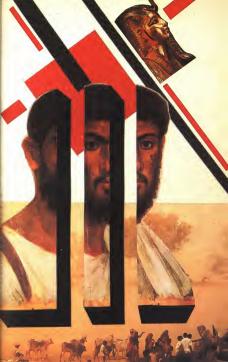

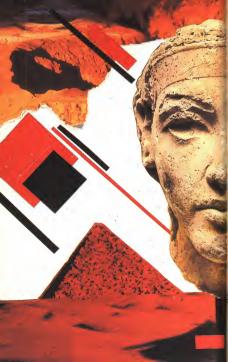

mon ami 1,— как изволил пошутить надо мной генерал Бенкендорф на допросе в Следственной Комиссии.

Кончив писать «Катехизис», продиктовали его трем писцам полковой канцелярии, велев няготовить двенадрать списков. Утором я призвал к себе подпоручика Мазалевского, и, отдав ему запечатанный пакет со списками, веле надеть партикулярие платье, пробраться в Кнев с тремя инжиним чинами в шинелях без погон и пускать «Катехизис» в надост

Мазалевский исполнил мое поручение в точности. Пробасля глужими дорогами в Киев и ведел инжиним чинам, разойдясь в разывые стороны по Печерску и Подолу, подбрасывать списки в подворотни, в шинках и кабаках. Так они и сделали.

Должно быть, «Катехизнс» мой, благая весть о Царствии Божием, там и поныне в кабацких подворотнях ва-

ляется. О, дон-кишотство беспредельное!

Когда роты собрались на площади, я послал за полко-

вым священником. Отец Данила Кейзер (странное имя — из немецких

колонистов, что ли?) — совсем еще молоденький мальчик. лет 26, худенький, чахоточный, с белой, как лен, жидкой косичкой, — такие косички у деревенских девочек. Когда я начал изъяснять ему цель восстания, он по-

Когда я начал изъяснять ему цель восстания, он по бледнел и затоясся, даже весь вспотел от стоаха.

— Не погубите, ваше высокоблагородие! Жена, детн...

Глядя на сего испуганного зайчика, вонна Царства Божьего, понял я еще раз, сколь от умозрений до совершений далече.

Вот показание самого отца Данилы в вопросных пунктах Следственной Комиссии, изложенное для моего обличения. Отвечая на пункты, я тогда же списал сне показание, дабы сохранить для потомства.

«31-го декабря, придя ко мне на квартиру, 2-ой гренадерской роты унтер-офицер в боевой амуниции, часу в 11-м перед обедом, объясния мне словесно приказ под-

Эти ваши испанские замки погубили вас, мой друг. Игра слов: château d'Espagne — воздушимй замок (франц.).

<sup>8</sup> Д. С. Мережионский, т. 4 225

полковника Мураврева-Апостола, дабы я тотчас шел к иему с крестом для служения молебиа, где читать будут и «Катехизис». Почему я, быв объят величайшим стоахом, не зиал, к кому поибегнуть для защиты, но не смел уже ослушаться и послад дьячка Ивана Охлестина в подковую пеоковь для взятия молебной книжицы и сокозшенного «Катехизиса» и, когла оный дьячок возвоатился ко мне с книгами, то я пошел с причтом на квартиру Муравьева, где находилось довольно офицеров. По недавнему же моему определению в полк, я не только оных офицеров не зиал, ио и самого Муравьева в первый раз отроду видел, который мие приказал никула от него не отлучаться из квартиры, где я и стоял у порога с полчаса перел ним и иахолившимися там офицерами; когда, подойдя ко мне из оных какой-то офицер спросил у меня, совсем ли я готов: на что я ему отвечал: «Молебиая кинжица и сокращениый печатиый «Катехизис» у меня есть». Но тотчас же офицер, взяв у дьячка сказанный «Катехизис», развериул и сказал, что у иих есть свой писаниый «Катехизис». В то воемя Муравьев, изменив свое слово, сказал мне, что молебиа служить не надобио, а что-нибудь покороче. Я же, видя такое страниое дело, котя и не разумел, что они между собой по-фоанцузски разговаривали, ио, усмотрев на столе несколько пистолетов заряжениых, часовых в комнате и на дворе, с заряженными ружьями. — испугался, и более тогда, когда, мысленио полагал оттуда выйти, но не осмелился. А как Муравьев уже надел на себя род армянской шапки и шаоф и, отходя с офицерами к посторенным на плошади оотам, приказал мие вместе с иими идти тула же: где он, подъехав верхом к фроиту, скомандовал, и инжние чины составили круг, а офицеры, войдя на середину с заояжениыми пистолетами и иекоторые с кинжалами, окоужили меня: и тогда я, по поиказанию Муравьева, надел на себя ризы, с причтом пропел Царю Небесный, Отче Наш. тропарь Рождества Христова и коидак, а более ничего по положению уставному не делал. И потом какой-то офицео дал мие бумагу, которую я прежде никогда ие видал и инкогда не слыхал, что именно в ней было написано; ибо тот или другой офицер, стоя за миой, читал наизусть оную, а я, будучи в таком необыкновенном страхе, принужден был повторять ее, не помия, что в ней содержалось. И произносил ли я при том уже какие другие слова, совершенно не помню».

Бедиый отец Данила, российский вольности невольный мученик!

мученик

Утро было солиечиос. За ночь выпал первый сиет. Зника стала н. как часто бывает на Украние, паруг весной сквозь виму повелло. В тенн — мороз, а на солиде тает. Воробым чирикают, воркуют голуби на солиечиом утреве золотых церковных куполов. В садах вишии и яблони, разубранивые инеем, стотт, как в вешием цвету, белме. И под сиетом темными кажутся белые стевы казацики. В под сиетом темными кажутся белые стевы казацики.

Глядя в небо, голубое, глубокое, вспомниал я, как украннские девушки в ночь под Рождество колядуют: «Вывай же здоров, да не сам с собой, а с милым Богом».

В милом небе — милый Бог.

Роты постронлись на площади в густую колоииу, в полиой боевой амуинции. Я сидел верхом перед фронтом и знаменами.

Отец Даннла, ни жив, ни мертв, читал «Катехнэнс» таким слабым голосом, что почти инчего не было слышно. Бестужев подощел к нему, взял у него бумагу и начал громко, торжествению:

— «Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Для чего Бог создал человека?

Для того, чтобы он в Него веровал, был свободен н счастлив.

Для чего же русский иарод н вониство несчастны? Для того, что самовластиые цари похитили у них сво-

боду.
Что же иаш святой закон повелевает делать русскому

иароду н воинству? — Раскаяться в долгом раболепствии н, ополчась против тиоаиства и нечестня, установить правление, сходное с

тиранства и нечества, установить правление, слодное с законом Божним». Казалось, не только солдаты, виимательно-жадные,

Кавалось, ие только содаты, виимательно-жадные, и перепуланные ваенджювские жители — городинчий Притуленко, судья Драганчук, почтмейстер Безносиков, и канцелярите со щекою подвизанной, и степной барин-помещик, и старый кавак снюусый, и толстая бабал-перекупка, и два тощих жидка в черных ермолака, с рыженым пейсами, — ше только все эти люди, но и уныло-желтые стемы уездного казначейства, полкового цейктауза, привнаитских магазейнов — с несказанным удивлением слушали, как будто гоморя: «Не то! Не то!» А воркующие из угреве голубн, и вишии в снету, как в цвету, и слевы звонкой капели, и голубое, глубокое небо отвечали: «То самое! То самое!»

 «Христос рек: ие будьте рабами человеков, яко искуплены кровию Моею, — продолжал читать Бестужев все громче и торжественнее. Мир не виял святому повелению сему и впал в бездну бедствий. Но страданья наши тронули Всевышнего: днесь Он посылает нам свободу и спасение. Российское вониство грядет восстановить веру и вольность в России, да будет один царь на небеси и на земли — Иисус Хонстос».

Когда он кончил, наступна тишина, и в тишине раздался мой голос. Что я говорил, не помню. Помню только, что была такая минута, когда мне казалось, что они вдруг поияли все. Пусть я умоу, ничего не сделав, - за эту ми-

нуту умереть стоидо!

Я снял шапку, перекрестился, подиял шпагу и закричал: Ребята! За веру н вольность! За Царя Христа! Ура! Ура! — ответили сиачала робко, соминтельно, а

потом вдруг несомненно, неистово:

Ура, Константин!

Глупо было кричать: «Ура, Инсус Христос!» — так вот кто-то и крикнул умно: «Ура, Константин!» и все подхватили, обрадовались, - поняли, что это - «то самое,

то самое».

И я тоже поиял, как будто вдруг заснул тем страшным сном, как намедни, и увидел Гебеля, израненного, окровавленного: он прислонился к стене, съежился, закрыл руками голову, а я ружейным прикладом бил, бил его хотел убить и не мог: «Живуч, дьявол!» Льявол надо мной смеялся смехом торжествующим:

— Ура, ура, ура, Константин!

Нет, больше не могу вспоминать: стыдно, страшио. Да и иекогда: скоро смерть.

Пусть же другне расскажут, чем коичился поход мой за царя Христа или царя Константина; как четверо суток коужились мы все на одном и том же месте, как будто заколдованном, между Васильковым и Белою Церковью, около Трилес, где избивали Гебеля; все ждали помощи, но никто не помог, — все обманули, предали. Сиачала столько было охотников, что мы не знали, как от них отделаться, а потом офицеры стади, один за другим, отставать, убегать к начальству в Киев, кто как мог, — иные даже в шлафроках. И дух в войске упал. Когда солдаты проснаи у меня позволения «маленько пограбить», а я запретил. -начались ропоты: «Не за царя Коистантина, а за какую-то вольность идет Муравьев!» - «Один Бог на небе, один царь на земле, — Муравьев обманывает нас!»

Еще в Василькове, по питейным домам были шалости. А во время похода, у каждой корчмы, впереди по дороге,

ставились часовые, но они же напивались первые,

Никогда не забуду, как пьяненький солдатик, из шинка вываливаясь, кричал с материой бранью:

— Никого ие боюсь! Гуляй, душа! Теперь вольность!

По всем шиикам разговоры пошли об имеемой быть резаииие: «Надо бы два дия ножи вострить, а потом резать: указ вышел от царя, чтобы резать всех паиов и жи-

дов, так чтобы и на свете их не было».

В шинке у Мордки Шмулиса казак из Чугуева сказмвал: «Як бы реанния тут иначалась, то и б не требовал ни пики, ни ратища, а только шпицу заструтавши да осмоливши, снизал бы на нее семъдсят панков да семъдсетя жидков». А какой-то солдат из Белой Церкви обещал: «Когда запют: «Христос воскресе», в Светлую заутреню, тогда и начнут реазать».

Так-то соединил народ Христа с вольностью!

Пусть другие расскажут, как шесть лучших рот моего бальдона, краса и гордость подка, превратились в разбойничью шайку, в путачевскую пьяную сводочь. Не успел я опомниться, как это уж сделадось: как модоко скисает в грозу, так сразу скисло все.

Тогда-то понял я самое страшное: для русского народа вольность значит буйство, распутство, злодейство, братоубийство нечтолимое: рабство — с Богом, водъность с

дьяволом.

И кто знает, согласись я быть атаманом этой разбойинчьей шайки, новым Путачевым, — может быть они бы меня и не выдали: отовсюду бы слетелись мен на помощь дьяволы. Пошли бы мы на Киев, на Москву, на Петербург и, пожалуй, дарством Российским гражирли бы.

3-го января, во втором часу пополудии, на высотах Устимовских, близ селения Пологи, встретили нас четьюе эскадрона Мариупольских гусар с двумя орудиями, под командой генерал-майора Гейсмара. Начальство струсило так, что против моей тыскчиой горсти двинуло из Киева почти все полки 3-го корпуса. Отряд Гейсмара был только разведкою. Мы знаки, что в этом отряде все командиры члены Тайиого Общества, а что накануме арестовали их и заменили другими, — пе знаки. Обрадованись, то и дут к нам на помощь, обезумели от радости — в чудо поверили. И ие мы один. — соллатта тоже, все во последнего. Опять такой же был день лучезарный, как 31-го; такое жебо голубое, глубокое, миллое — с «миллым Богом». И опять, как тогда, на Васильковской площади, была такая минута, когда мие казалось, что они все поняли, и разбойничая шайка — Божье вониство.

Солдаты шлн прямо на пушкн с мужеством бестрепетным. Грянул выстрел, ядро просвистело над головами. Мы все шлн. Завизжала картечь. Огонь был убийственный. Раненые падали. Мы все шлн — в чудо верили.

Вдруг меня по голове точно паконой ударили. Я упал с лощади и уткнулся лицом в снег. Очнувшись, увидел бестужева. Он подинизм меня и вытирал лицо мое платком: оно было залито кровью. Платок вымок, а кровь все лилась. Я равнен был картечью в головеу.

Ефрейтор Лазыкин, любимец мой, подошел ко мие.
Я не узнал его: так неестественно сморшился и так стран-

но, по-бабын, всханпывал:

— За что ты нас погубнл, нзверг, сукни сын, анафема! Вдруг поднял штык и бросился на меня. Кто-то защитил. Солдаты окоужнан нас и повели к гусаоам.

Я потом узнал, что побросали ружья и сдались, не сделав ни одного выстрела, когда поняли, что чуда не булет.

Вечером перевезли нас под коняоем в Трилесы — опять это место прослатое, — и посадыли в пустую корчум. Брат Матней достал, кровать и удожил меня. От потери крови из неперевлавний рами у меня делальсь частые обмороки. Трудно было лежать: брат поднял меня и положил к себе на плечо мою голому.

Против нас в углу, на соломе, лежал Кузъмни, тоже раненый: все кости правого плеча раздроблены были картечной пудей. Доджно быть, боль была нестерпимая, но он скрывал ее, не простонал ни разу, так что никто не

знал, что он ранен.

Стемисло, Подади огонь, Кузавини попросил брата подойти к нежу, Тот молча указал на мою голору, Тогда Кузавини с усилием подпола, пожал ему руку тем тайным пожатием, по коему Соединеенные Славяне узнавлали своик, и опять отпола в свой угол. Никому говорить не хотелось: весе молмали.

Вдруг раздался выстрел. Я упал без чувств. Когда очнулся, — сквозь пороховой дым, еще наполнявший комнату, увидель в углу, на соломе. Кузьмина с головой окровавленной. Выстрелом в висок из пистолета, спрятанного в оукаяе шинели, он убил себя наповал. На Устимовской высоте погиб и младший брат мой, Ипполит Иванович Муравьев-Апостол, девятнадцатилет-

иий юноша.

31-го декабря, перед самым выступлением нашим в поход, он подъехал на почтовой тройке примо на Васильковскую площадь. Только что блистательно выдержав вкамен в Школе Колонновожатых, произведен был в офицеры и назначен в штаб 2-ой армии. Выехал из Петербурга 13-го, с вестью к иам от Северного Общества о начале восстания и с просъбой о помощи.

Я хотел его спасти, умолял ехать дальше, ио ои остался с иями. Больше всех верил в чудо. Тут же, иа площади, обменялся с Кузьминым пистолетами, тоже поклялся: «Свобода или смерть», и клятву исполнил. На Устимовской высогъ вида, что я упал. поовженный каотечвых.

и думая, что я убит, убил себя выстоелом в оот.

4-го января, на рассвете, подали сани, чтобы везти на сбратом Матвеем в Белую Церковь. Мы просили конвойных позволить ими проститься с Ипполитом. Конвойиме долго не соглащались; наконец, повели нае в нежилую хату. Здесь, в пустой, темной и холодной комнате, на голом полу, лежали голые тела убитых: должию быть, гусары не постъщлимсь отрабить их — раздели донага. Между инми и тело Ипполита. Нагота его была прекраена, ака нагота поного бога. Лидо не обезображено выстрелом, — только на левой щеке, под глазом, маленькое темное пятнышко. Выражение лица городо-спокойное.

Брат помог мие встать на колени. Я поцеловал мертвого

в губы и сказал:

— До свидания!

Странио: совесть мучает меия за всех, кого я погубил, но са него — чистейшую жертву чистейшей любви. Я тогда сказал: «до свидания», и теперь уже знаю, что свидание будет скоро. Ты первый встретишь меня там, мой Ипподит. мой вигел с бедьмин корыдями!

Завтра, 12 июля, объявляют приговор.

Приговор объявлеи: Пестеля, Рылеева, Каховского, Бестужева-Рюмина и меня — четвертовать. Но, «сообра-

зуясь с высокомонаршею милостью», приговор смягчен: «повесить». Сочли милостью заменить четвертование виселицей. А я все-таки думаю, что нас расстреляют: никогда еще в Россин офицеров не вешали.

Тот же приговор и над убитыми — Кузьминым, Щепилой, Міполитом Муравьевым-Апостолом: «четвертовать»; но так как нельзя четвертовать и вешать мертвых, то «по отлащению приговора, поставя на могиле их, вместо крестов, виселицы, — прибить на оных имена их к посрамлению вечному».

Свалят всех, как собак, в одну общую яму, могилу бескрестную, должно быть, там, в Белой Церкви, близ высот Устимовских.

«Белая Церковь» — имя вещее. Да, будет, будет над ними Церковь Белая!

Помию свидание мое с императором Николаем Павловичем. Он обещал нас всех помиловать, обнимал меня, щеловал, плакал: «Я, может быть, не менее вас достоин жалости. Je ne suis qu'un pauvre diable» .

Бедный диавол, самый бедный из диаволов! Прости

ему Господь: ои сам не знает, что делает.

Завтра казнь. Расстреляют ли, повесят, мне все равно — только бы скорей. Приму смерть, как лучший дар Божий.

Брат Матвей мне завидует: говорит, что смерть была бы для него блаженством. Только о самоубийстве и думает. Хочет уморить себя голодом. Я ему пищу, заклинаю памятью покойной матушки не посягать на свою жизнь: «Душа, бежавшая с своего места прежде времени, получит гнусную обитель и с теми, кого любила, разлучена будет навеки». Пишу, а сам думаю: со сломанной ногой нельзя ходить — со сломанной душой нельзя жить.

Брат Матвей не хочет жить, а Бестужев — умирать. 23 года — почти ребенок. Смертного приговора не ждал, до последней минуты надеялся. Тоскует, ужасается. Вот

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Я только бедный малый (франц.).

и сейчас слышу: мечется по камере, бьется, как птица в клетке. Не могу я этого вынести!

Брат Матвей и Бестужев — противоположиме крайиости. Один слишком тяжел, другой слишком легок: как две чаши несов, а я между инии — как стрелка вечиодрожащая. Брат Матвей совсем не верил в чудо, Бестужев совсем верил, а я полуверыл. Может быть, отгого и погиб.

Видел во сие Ипполита и маменьку. Такая радость, какой инкогда наяву не бывает. Оба говорили, что я — глупенький, не знаю чего-то главиого.

Сику в 12-м иомере Кроиверкской куртиим, а рядом со мий, в 11-ый, перевели Валериана Михайловича Голицания из Алексеевского равелина. Когда кавемати маполиялись так, что ие кватало места, перегородили их, иаподове клеток, деревянизми стенами. Брения из сикрого леса рассохлись; между имми — щели. В одиу из таких щелей переговариваемся с Голицыным. Люблю его. Он все по-иимает: тоже друг Чаадаева. Жаль, что записывать некогда. Говорили о Сыне и Духе, о Земле Пречистой Матеры. И так же, как во сие, я чувствовал, что не знаю чего-то главного.

Отдам Голицыну эти листки; пусть прочтет и передаст отцу Петру Мысловскому: ои обещал сохранить.

В последине дин пишу свободио, не прячу. Никто за миой не следит. Чериил и бумаги дают вволю. Балуют — ласкают жертву.

Но иадо кончать: сегодия иочью — казиь. Запечатаю бутылку и брошу в океаи будущего.

Солице заходит — мое последнее солице. И сегодия такое же кроваюс, как все эти дии. От палащего аноя и засухи горят леса и торфяные болота в окрестностях города. В воздухе — гарь. Солице воходит и заходит, как тускло-красный шар, и дием рдеет сквозь дым, как головная обгородал.

О, это кровавое солице, кровавый факел Евменид, мест быть, для нас над Россией взошедшее и уже незакатное! Я видел сои.

С восставими ротами, шайкой разбойничьей, я прошел по всей России победителем. Всюду — вольность без Бога — злодейство, братоубийство пеутолимое. И надо всей Россией, чериым пожарищем — солице кровавое, кровавая уаша диавола. И вся Россия — разбойничья шайка, пьяная сволочь — идет за мной и кончит:

— Ура, Пугачев — Муравьев! Ура, Иисус Христос!

Мне уже ие страшен этот сон, но ие будет ли он страшен внукам и правнукам?

Нет, Чаадаев иеправ: Россия не белый лист бумаги, на ней уже написано: *Царство Зверя*. Страшен царь-Зверь; но, может быть, еще страшнее Зверь-народ.

Россия не спасется, пока из иедр ее не вырвется крик боли и раскаяния, которого отзвук иаполнит весь мир.

Слышу поступь тяжкую: Зверь идет.

Россия гибиет, Россия гибиет. Боже, спаси Россию!

## глава седьмая.

«Когда я вступаю в каземат Сергея Ивановича, миою вми в алтарь перед божественною службою». Эти слова отда Мысловского вспомнил Голицыи, когда прочел Записки Муравьева, «Завещавие России».

Окно камеры было открыто: в эти июльские, исстершимо знойные дин начальство позволило открывать окна: иначе арестаиты задохлись бы. В ночной тишине допосился с Кронверского вада глухой стух топора и молота. Голицын, пока читал, не слышал его; ио, дочитав, прислушался.

«Стук-стук-стук». Тишина — и опять: «стук-стук-

Еще с утра заметил иа валу работающих плотников: что-то строили; то поднимали, то опускали два чериых столба. Генерал-альютант верхом, в шляпе с белым султаном, глядел в дориет на работу плотников. Потом все ущли.

И вот опять: «стук-стук-стук», Подошел к окну, выглянул. Июльская ночь была светлая, но в воздухе, как все эти дни, — гарь, дым и мгла. В мгле, на валу, копошилнов тенн: то полнимали, то опускали два чеоных столба. «Что они делают? Что они делают?» — думал Голицын.

А в соседней камере слышался шепот: Муравьев сквозь шель в стене шептался с Бестужевым, понготовлял его к

смеотн.

Голнцын лег на койку и закутался с головой в одеяло. Вспомиил вчерашний разговор с отцом Петром о пятн осужденных на смеоть: «Не пугайтесь того, что я вам скажу. — говорил Мысловский. — Их поведут на виселицу, ио в последиюю минуту прискачет гонец с царскою милостью». — «Да ведь конфирмация уже подписана». возражал Голнцын.— «Конфирмация — декорация!» шептал отен Пето с таниственным видом.

И другие слухи о помиловании вспоминал Голицыи

с жадностью.

Все тюремире начальство уверено было, что смертной казии не будет. «Помилуют,— твердил плац-майор Подушкни.— смертная казиь отменена по законам Российской империи: разве может государь нарушить закои?» -«Помнауют, — твердили часовые, — сам государь виноват в Четыриадцатом; за что же казнить?»

А императонца Мария Федоровна получила, будто бы, от государя письмо, в котором он успокаивал ее, что крови по приговору не будет. Императрица Александра Федоровна на коленях умодяда о помидовании, «Удиваю Россию и Европу», - обещал государь герцогу Веллинг-

На приговор Верховного Суда ответна, что «не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, ио и на расстредяние, яко казиь, одини вониским преступлеиням свойствениую, ин даже на простое отсечение головы н. словом, ни на какую казиь, с поолитием коови сопояжениую». Сульн оешнан: «повесить»: ведь петая тоже без коови. Но, может быть, ошиблись: не повесить, а по-MHAOBATh?

Напрасно Голицыи кутался с головою в одеяло: «Стук-

стук-стук». Тишина — и опять: «Стук-стук-стук».

«Кто же казнит? Царь или Россия, Зверь или Царство Зверя?» — вдруг подумал он и вскочил в ужасе. Там, на валу, то поднимаются, то опускаются два чериые столба, н на иих судьба Россин колеблется, как на страшных весах, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков н камнями побивающий посланных к тебе! О, если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему; но это сокрыто ныне от глаз твонх, нбо придут на тебя дин, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, н побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камия на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» 1. Голнцын упал на колени и соединил свой шепот с до-

летавшим из-за стены поедсмеотным шепотом:

Россия гибиет, Россия гибиет! Боже, спаси Россию!

Рылеев, когда вышел от него отец Петр, исповедав и пончастив его, вынул часы и посмотрел: девятнадцать минут первого. Знал, что придут за ним в три. Осталось два часа сорок одна минута. Положил часы на стол и следна, как ползет стрелка: девятнадцать, двадцать, двад-цать одна минута. Ну, что ж, страшно? Нет, не страшно. а только удивительно. Похоже на то, что вычитал в астрономической книжке: если бы человек попал на маленькую планету, то мог бы подымать шутя самые страшные тяжести; огромные, валящнеся на него, камин отшвыривать, как легине мячнин.

Или еще похоже на «магнитное состояние» (когда-то занимался месмэризмом и тоже об этом вычитал); в тело ясновидящей воизают иголку, а она ее не чувствует. Так он вонзал в душу свою нглы, пробовал одну за доугой. --

не уколет ли?

Страх не колол, а злоба? Вспоминл злобу свою на государя: «Обманул, оподана, развратна, измучна, надругался — и вот теперь убивает». Но и злобы не было. Понял, что сеодиться на него все равно, что бить кулаком по

стене, о которую ушибся,

А стыд? Бывало, раскаленным железом жег стыд, когда вспоминал, как на очной ставке Каховский ударил его по лицу и закончал: «Подлец!» Но теперь и стыд не жег: потух, как раскаленное железо в воде. Пусть не узнает Каховский, пусть никто никогда не узнает, что он, Рылеев, не подлец, - довольно с него и того, что он сам это знает.

Еще одну последнюю, самую острую нглу попробо-вал — жалость, Вспомнил Наташу, Начал перебирать ее

письма. Прочел:

«Ах, милый друг мой, не знаю сама, что я. Между страхом и надеждою, жду решительной минуты. Представь себе мое положение: одиа в мире с невинною сиро-

Евангелие от Луки, XIX. 42-44.

том! Тебя одного имели и все счастие полагали в тебе. Моло Всемогущего, да утешит мени взвестим, что тм невниен. Я внаю душу твою: ты никогда не желал зал, всегда дела, добро. Звакинаю тебя, не учывай, в надежде на благость Господню и на сострадание ангелоподобного государя. Прости, несчастный мой страдалец. Да будет благость Божия с тобою! Фуфайку и два ночных коллака пришлю с белеем. Настенька здорова. Она думает, что тм в Москве. Я ее предупреждаю, что скоро поедем к папень-ке. Она рада, суетится, спращивает скоро лату»

Тут же — рукой Настеньки — большими детскими

буквами:

«Миленькой папенька, целую вашу ручку. Приезжайте поскорее, я по вас скучилась. Поедемте к бабиньке».

Вдруг почувствовал, что глаза застилает что-то. Неужсия слезві? Пройдя сквозь мертвое тело, игла вонянлась в живоє. Больно? Да, но не очень. Вот и прошло. Только подумал: хорошо, что не захотел предсмертного свидання с Наташей; напутал бы ее до смерти: живым страшим мертвые; чем роднее, тем страшинее.

Вспомнил, что надо ей написать. Сел за стол, обмакнул перо в чернила, но не знал, что писать. Принуждал себя, сочниял: «Я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить. О, милый друг, как спасительно

быть христнанином!»

Усмехиулся. Намедии отец Петр сообщил ему отказ архиерева, членов Верховного Суда, подписать смертный приговор: «Какая будет сентенция, от оной не отрицаемся, но послику мы духовного сана, то к подписанию оной приступить не можем». Так и у него все выходит «поедику». Давеча, пособновя Натацины письма, нашев, свои чео-

новые записки к ней, большею частью, о делах денежных

н хозяйственных. Загаянул и в них.

«Надобно внести в ломбард 700 рублей... Портному, жиду Яухце, отдай долг, если узнаешь, что Каховский не может заплатить... Кации мои лежат в бюро, в верхием ящике, с левой стороны... В деревне вели овес и сено продать... Отпустить бы на волю старосту Конона; да жаль, честный старик, нынче таких не сыскать...»

Как человек, глядя на свой старый портрет, удивляет-

ся, так он удивлялся: «Неужели это я?»

Вдруг стало тошно.

Мие тошно здесь, как на чужбине. Когда я сброшу жизыв мюю? Кто даст криле мие голубине, Да полечу и почию? Весь мир, как смрадная могила; Душа из тела рвется вои...

Смрадом смерти от жизии пахиуло. Должно быть, не только меотвые живым смердят, но и живые - мертвым.

Взглянул на образ, - ие помолиться ли? Нет, молитва коичена. Теперь уже все — молитва: дышит — молится

и будет в петле задыхаться — будет молиться.

Опять о чем-то задумался, но страино, как будто без мыслей. Мыслей не видно было, как в колесе быстро вертящемся не видио спиц. Только повторял с удивлением возрастающим: «Вот оно, вот оно, то-то-то!».

Устал, поилег. Подумал: «Как бы не засиуть; говорят, осужденные на смерть особенно крепко спят», -- и

заснул.

Пооснулся от стука шагов и хлопанья дверей в коридоре. Вскочил, бросился к часам: четвертый час. Загремеди замки и засовы. Ужас оледенил его, как будто всего с головой окуиули в холодную воду.

Но, когда взглянул на лица вошедшего плац-майора Подушкина и сторожа Трофимова, — ужас мгиовенно прошел, как будто он сиял его с себя и передал им: им

страшно, а ие ему.

— Сейчас, Егор Михайдович? — спросил Подушкина. — Нет, еще времени много. Я бы не пришел, да там

что-то торопят, а все равио не готово...

Рылеев поиял: не готова виселица. Подушкии не смотрел ему в глаза, как будто стыдился. И Трофимов — тоже. Рыдеев заметил, что ему самому стыдио. Это был стыд смерти, подобиый чувству обиаженности: как одежда синмается с тела, так тело — с души,

Тоофимов поинес кандалы, арестантское платье, — Рылеев был во фраке, как взят при аресте, - и чистую рубашку из последней поисылки Наташиной: по оусскому обы-

чаю надевают чистое белье на умирающих.

Переодевшись, ои сел за стол и, пока Трофимов иадевал ему железа на ноги, начал писать письмо к Наташе. Опять все выходило «поелику»; но он уже не смущался: поймет и так. Одно только вышло от сердца: «Мой доуг. ты счастливила меня в продолжение восьми лет. Слова не могут выразить чувств моих. Бог тебя нагоадит за все. Да будет Его святая воля».

Вошел отец Пето. Заговорил о покаянии, прощении, о покориости воле Божьей. Но, заметив, что Рылеев не

слушает, коичил просто:

 Ну, что, Кондратий Федорович, может быть, еще что поикажете?

— Нет, что же еще? Кажется, все, отец Петр, -- ответил Рылеев так же просто и улыбнулся, хотел пошутить:

«А комфиомация-то не декорация!» Но, взглянув на Мысдовского, увидел, что ему так стыдно и страшно, что пожалел его. Взял руку его и приложил к своему сердцу.

— Саминте, как бъется?

 Слышу. - PORHO

— Ровно

Вынул из каомана платок и полал ему. — Госудаою отлайте. Не забудете?

— Не забуду. А что сказать?

Ничего, Он уж знает.

Это был платок, которым Николай утнова слезы Рылеева, когла он на допоосе плакал у ног его, умиленный, «растерзанный» царскою милостью. Подушкин вышел и веонулся с таким видом, что Рыле-

ев понял. что поод.

Встал, перекрестился на образ: перекрестил Трофимова. Подушкина и самого отца Петра, удыбаясь ему, как будто хотел сказать: «Да, теперь уж не ты — меня, а я тебя». Крестил во все стороны, как бы друзей и врагов невилимых: казалось, лелал это не сам, а кто-то понказывал ему, и он только слушался. Движения были такие твердые, властные, что никто не удивнася, все приняли, как должное. — Hv. что ж. Егоо Михайлович, я готов. — сказал.

н все вышли из камеоы.

### FAARA BOCKMASI

Каховский остался верен себе до конца: «Я жил один —

Встречаясь в коридоре с товарищами, ин с кем не заговаонвал, никому не подавал оуки; продолжал считать

всех «подлецами». Ожесточился, окаменел.

Дин и ночи проводил за чтением. Кинги посылала ему плац-майорская дочка, Аделаида Егоровна. Окно его камеры выходило прямо на окна квартиры Подушкина. Старая девица влюбилась в Каховского. Сидя у окна, нгоала на гитаре и пела:

> Он, сидя в башие за стенами, Лишен там, бедиенький, всего. Жалеть бы стали вы и сами. Когда 6 увидели его!

Каховский имел сеодце нежное, а глаза близорукие: лица ее не видел. — видел только платья всех цветов радуги — голубые, зеленые, желтые, розовые. Она казалась ему прекрасной, как Дон Кихоту — Дульсинея.
На книги наброснася с жадиостью. Особенио полюбил

«Божественную Комедию». Путешествовал в чужнх краях, бывал в Итални и иемного понимал по-итальянски.

Фарината и Капаней приводили его в восхищение. «Quel magnanimo, сей великодушный» — Фарината дельи Уберти мучается в шестом круге ада, на отненном кладойще эпикурейцев-безбожников. Когда подходят к иему Данте с Вергилием, он приподинмается из отненной могилы,—

До пояса, с челом таким надмениым, Как будто ад имел в большом презреньи. Come avesse lo inferno in gran dispetto.

А исполни Капаией, одии из семи вождей, осаждавших Фивы, иизринутый в ад за богохульство громами Зевеса, подобио древиим титанам, — лежит, голый, иа голой земле, под вечиым ливием огнениям.

> Кто сей великий, Что, скорчившись, лежит с таким презреньем,

Что мнится, огиь его не опаляет? —

спрашнвает Данте Вергилня, а Капаией кричнт ему в ответ:

Qual fui vivo, tal son morto!

Каков живой, таков и мертвый! Да разразит меня Зевес громами, Не дам ему я насладиться мщеньем!

Каховский сам похож был на этих двух великих презрителей ада.

Когда в последиюю ночь перед казиью отец Петр спросил его на исповеди, прощает ли он врагам своим: — Всем прощаю, кроме двух подлецов — государя н Рыдерва. — ответия Каховский:

— Сын мой, перед святым причастием, перед смертыю...— ужасиулся отец Петр.— Богом тебя заклинаю: смионсь, поости...

— Не прощу.

 Так что же мие с тобою делать? Если ие простишь, я тебя и причастить ие могу.

Ну, и ие надо.

Отец Петр должен был взять грех на душу, причастить нераскаянного.

А когда пришел Подушкин с Трофимовым вести его иа казиь, Каховский взглянул на инх так, «как будто ад имед в большом презреньн».

 Пошел на смерть, будто вышел в другую комнату закурить трубку, — удивлялся Подушкии.

 Павел Иванович Пестель есть отличнейший в сонме заговоршиков. - говаривал отец Пето. - Математик глубокий; и в правоту свою верит, как в математическую истину. Везде и всегда равен себе. Ничто не колеблет твердости его. Кажется, один способен вынести на раменах своих тяжесть двух Альпийских гоо.

 Я даже не расслышал, что с нами хотят делать; но все равно, только бы скорее! - сказал Пестель после поиговора.

А когда пастор Рейнбот спросил его, готов ли он к

 Жалко менять старый халат, да делать нечего. ответил Пестель.

— Какой халат?

— А это наш русский поэт Дельвиг сказал:

Мы не смерти бонмся, но с телом расстаться нам жалко: Так с неохотою мы старый меняем халат.

— Верите ди вы в Бога. Herr Pestel?

- Как вам сказать? Mon coeur est materialiste, mais ma raison s'y refuse. Сердцем не верю, но умом знаю, что должно быть что-то такое, что люди называют Богом. Бог нужен для метафизики, как для математики иуль.

— Schrecklich! Schrecklich! — прошептал Рейнбот н начал говорить о бессмертии, о загробной жизни.

Пестель слушал, как человек, которому хочется спать:

иаконец, прервал с усмешкою:

 Говоря откровенно, мне и здешияя жизнъ надоела. Закон мира — закон тождества: а есть а, Павел Иванович Пестель есть Павел Иванович Пестель. И это 33 года. Скука несносная! Нет, уж дучше ничто. Там ничто, но ведь и здесь тоже. Из одного ничто в другое. Хороший сон — без сновидений, хорошая смерть — без будущей жизни. Мне ужасно хочется спать, господин пастор. Schrecklich! Schrecklich!

От причастия отказался решительно,

 Благодарю вас, это мне совершенно не нужно. Когда же Рейибот начал убеждать его раскаяться, он, подавляя зевоту, сказал:

- Aber, mein lieber Herr Reinbot, wollen wir uns doch

besser etwas über die Potitik unterhalten 2.

И заговорил об английском парламенте. Рейнбот встал.

Страшно! Страшно! (нем.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Но, мой дорогой господин Рейнбот, давайте лучше побеседуем о политике (нем.).

— Извините, господни Пестель, я не могу говорить о таких вещах с человеком, ндушни на смерть.

HECTEAN TOWE BUTAN H HOMAN CMV OVKV

Ну что ж. доброй ночи, господии Рейнбот.

— Что сказать вашим оолителям?

По анцу Пестеля, одугловатому, бледно-желтому, сонному. — он в эту минуту был особенно похож на Наполеона после Ватерлоо, — пробежала тень.
— Скажите им, — проговорил он чуть дрогнувшим го-

лосом,-- что я совершенно спокоен, но не могу думать о них без теозающего гооя Пеоедайте это письмо сестое Софи

Письмо было на французском языке, коротенькое: «Тысячу раз благодарю тебя, дорогая Софи, за те строки, которые ты понбавила к письму нашей матери. Я чрезвычанно оастооган нежным твонм участнем и твоею доужбою ко мне. Будь уверена, мой доуг, что инкогда сестра не могла быть нежнее любима, чем ты мной. Прощай, моя дорогая Софи. Твой нежный брат и искрениий друг. Па-

Передав письмо, он пошел с Рейнботом к двери, как булто выпроваживал его. Но в дверях остановился, креп-

ко пожал ему руку и сказал с улыбкой: Доброй ночи, господии пастор. Ну скажите же,

скажите мне просто: доброй ночи! Я инчего не могу вам сказать, господии Пестель.

Я только могу...

Рейнбот не кончил, всхлипнул, обиял его и вышел. «Ужасный человек! — вспоминал впоследствии. — Мие казалось, что я говорю с самнм днаволом. Я оставна жестокосердого, поручив его единой милости Божьей».

Переодеваясь, чтобы идти на казиь, Пестель заметил. что потерял золотой нательный крестик, подарок Софи. Испугался, побледнел, затрясся, как будто вдруг потерял все свое мужество. Долго искал, шаона доожащими пальцами. Наконец, нашел, Боосился целовать его с жадностью. Надел и сразу успоконася.

В ожидании Подушкина сел на стул, опустил голову н закрыл глаза. Может быть, не спал, но имел вид спяшего.

Михана Павлович Бестужев-Рюмии боялся смерти, по собственным словам, «как последний тоус и подлец». Похож был на трепещущую в клетке птицу, когда кошка протягивает за нею дапу. Иногда плакал от страха, как маленькие лети, не стыдясь. А иногла удивлялся:

— Что со миой сделалось? Никогда я не был трусом. Ведь вот стояд же под картечью на Устимовской высоте и не боялся. Почему же теперь так перетрусил?

— Тогда ты шел иа смерть вольио, а теперь — насильно. Да ты не бойся, что боишься, и все пройдет, - утешал его Муравьев, но видел, что утешенья не помогают:

Бестужев боялся так, что казалось, не вынесет, сойдет с ума или умрет, в самом деле, «как последний трус и подлец». Муравьев знал, чем успокоить его. Бестужев боялся,

потому что все еще надеялся, что «конфирмация — декорация», и что в последиюю минуту прискачет гонец с царскою милостью. Чтобы победить страх, надо было отиять надежду. Но Муравьев не зиал, надо ли это делать; не покрывает ли кто-то глаза его святым покровом належды?

Бестужев сидел рядом с Муравьевым, в 13-м иомере Кронверкской куртины. Между инми была такая же стена из бревен, как та, что отделяла Муравьева от Голицына, и такая же в стене шель. Они составили койки так, что

лежа могли говорить сквозь щель.

В последнюю ночь перед казнью Муравьев читал Бестужеву Евангелие на французском языке: по-славянски

оба понимали плохо. «Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Ои

- сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь, И взял с Собою Петра, Иакова и Иоаниа; и начал ужа-Carbon w
- Погоди, Сережа, остановил его Бестужев. Это что же такое, а?

— А что, Миша?

— Неужели так и сказано: «ужасаться»? Так и сказано.

— Чего же Он ужасался? Смерти, что ди?

Да, страданий и смерти.

— Как же так, Бог смерти боится?

 Не Бог, а человек. Он — Бог и Человек вместе. Ну, пусть человек. Да разве людей бесстращимх мало? Вои Сократ цикуту выпил, ноги омертвели, — а все шутил. А это что же такое? Ведь это, как я?

— Да, Миша, как ты. — Но ведь я же подлец?

— Нет, ие подлец. Ты, может быть, лучше многих бесстрашиых людей. Надо любить жизиь, надо бояться смеоти.

— А ты ие боишься?

— Нет, боюсь. Меньше твоего, но, может быть, хуже, что меньше. Вои Матюша и Пестель, те совсем не боятся, и это совсем иехорошо.

- А Ипполит?
- Ипполнт не видел смерти. Кто очень любит, тот уже смерти не видит. А мы не очень любим: нам нельзя не бояться.
  - Ну. читай, читай!

Муравьев продолжал читать. Но Бестужев опять остановил его.

 — А что, Сережа, ты как думаещь, отец Петр — честный человек?

Честный.

— Что ж он все врет, что помначют? О гонце слышал?

— Зачем же воет? Вель инкакого гонца не булет? Ты как думаещь, не будет, а? Сережа, что ж ты молчищь?

По голосу его Муравьев понял, что он готов опять расплакаться бесстыдно, как детн. Молчал — не знал. что делать: сказать ли правду, снять святой покров надежды, нан обмануть, пожалеть? Пожалел, обманул:
— Не знаю, Миша, Может быть, и будет гонец.

 Ну, ладно, читай! — проговорил Бестужев радостно. — Вот что прочти — Исайн пророка, — поминшь, у

тебя выписки.

Муравьев стал читать: - «И будет в последние дин...

Перекуют мечн свон на орала, и копъя свон — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать...

Тогда волк будет жить вместе с ягиенком... И младенец будет нграть над норою аспида...

Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: нбо земля будет наполнена веденнем Господа, как воды наполняют моое.

И будет: прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу,

Как утешает кого-либо мать, так утешу Я вас...» 1. Стой, стой! Как хорошо! Не Отец, а Мать... А ведь

это все так и будет?

— Так и будет. — Нет, не будет, а есть! — воскликнул Бестужев.—
«Да приндет Царствие Твое»<sup>2</sup>, это в начале, а в конце:

«Яко Твое есть царствне». Есть, уже есть... А знаешь, Сережа, когда я читал «Катехизис» на Васильковской площади, была такая минута... — Знаю.

<sup>1</sup> Кинга пророка Исайн, II, 4; XI, 6. <sup>2</sup> Слова из молитвы «Отче наш».

— И у тебя?.. А ведь в такую минуту и умереть не **Соминаот** 

— Не стоащио Миша

— Hy, читай, читай... Дай руку!

Муравьев просунул руку в щель. Бестужев поцеловал ее, потом приложил к губам. Засыпал и дышал на нее, как будто и во сие целовал. Иногда вздрагивал, всхлипывал, как маленькие дети во сие, но все тише, тише и иаконец, совсем затих, засиул.

Муравьев тоже задремал.

Поосичася от ужасиого крика. Не узнал голоса Бестужева.

- Ой-ой-ой! Что это? Что это? Что это?

Заткича уши, чтобы не слышать. Но скоро все затихло. Слышался только звои желез, надеваемых на ноги, и уветливый голос Трофимова:

— Сониый человек, ваше благородие, как дитя малое: всего пужается. А просиется — посмеется...

Муравьев подошел к стене, отделявшей его от Голицы-

иа, и заговорил сквозь шель: — Прочли мое «Завещание»?

— Прочел. — Помию.

- Передадите? — Передам. А помиите, Муравьев, вы мие говорили, что мы чего-то главиого не знаем?
- А разве ие главиое то, что в «Завещании»: Царь Христос на земле, как на небе?
  - Да, главиое, ио мы ие зиаем, как это сделать. — А пока ие знаем. Россия гибиет?

 Не погибиет — спасет Христос. Помодчал и прибавил шепотом:

Христос и еще Кто-то.

«Кто же?» — хотел спросить Голицыи и ие спросил: почувствовал, что об этом иельзя спрашивать.

— Вы женаты, Голицыи? — Женат

— Как имя вашей супруги? — Марья Павловиа

— А сами как зовете?

 Маринькой. Ну, поцелуйте же от меня Мариньку. Прошайте. Идут. Храии вас Бог!

Голицыи услышал на дверях соседней камеры стук замков и засовов

Когда пятерых, под конвоем павлонских гренадер, вывели в коридор, они перецеловались вее, кроме Кахонского. Он стоял в стороне, один, все такой же каменный. Рыдеев взгланиул на него, хотел подойти, но Кахонский отгольнул его молча главами: «Убирайся к черту, подлещ!» Рыдеев ульбиулас: «Ничего, сейчас поймет».

Пошли: впереди Каховский, одии; за иим Рылеев с Пестелем, под руку; а Муравьев с Бестужевым, тоже под

оуку, заключали шествие.

Проходя мимо камер, Рылеев крестил их и говорил протяжио-певчим, как бы зовущим, голосом:

— Простите, простите, братья! Услышав звук шагов, звои цепей и голос Рылеева, Голицыи бросился к оконцу-«глазку» и конкиул столожу:

— Подыми!

Сторож подиял занавеску. Голицыи выглянул. Увидел лицо Муравьева. Муравьев ульбиулся ему, как будто хотел спросить: «Передадите?» — «Передам»,— ответил Голицыи тоже ульбоко.

Подошел к окиу и увидел на Кроиверкском валу, на тускло-красной заре, два черных столба с перекладиной

и пятью веревками.

# ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Всех осужденимх по делу Четыриадцатого, — их было Песловек, кроме пяти приговорениях к смертной казии, — выводили на язкежтуцию — «шельмование». Собрали на площади перед Монетиым двором, построили отделениями по роду службы и вывели через Петровские ворота из крепости на гласис Кроиверкской куртним, большое поле-пустырк; здесь когда-то была свалка иечистот и теперь еще валялись кучи мусора.

Войска гвардейского корпуса и артилерия с заряженными пушками окружили осуждениых полукольцом. Глуко, в тумане, били барабаны, не нарушая предрассветной тишины. У каждого отделения пылал костер и стоял палач. Прочли сентенцию и начали производить шельмование.

Осуждениым велели стать на колени. Палачи сдирали мундиры, погоны, эполеты, одена и бросали в огонь. Над головами ломали шпати. Подпилили их заранее, чтобы легче передамывать; но иные были плохо подпилены, и осуждениые от ударов падали. Так упал Голицыи, когда палач ударил его по голове камер-оимерского шпатого.

— Если ты еще раз ударишь так, то убъешь меня до

смерти, — сказал он палачу, вставая.

Потом надели на них полосатые больничные халаты. Разбирать их было некогда: одному на маленький рост достался даннный, и он путался в полах: доугому на большой — короткий; толстому — узкий, так что он едва его напяливал. Нарядили шутами. Наконец, повели назад в коепость.

Проходя мимо Кронверкского вала, они шептались.

глядя на два столба с перекладиной:

— Что это?

— Будто не знаете?

 Да уж очень на нее не похоже. — A вы ее видели?

— Нет, не видал.

 Никто не видел: это за нашу память — первая. Пеовая, да, чай, не последняя.

- Штука нехитрая, а у нас и того не сумели: немец

построна. - Из русских и палача не нашли: латыша какого-то

аль чухну выписали. Да и то, говорят, плохонький: пожадуй, не спра-

 Кутузов научит: он мастер — на царских шеях выучен!

Смеялись: так иногда люди смеются от ужаса.

— И чего копаются? В два часа назначено, а теперь уж пятый.

 В Адмиралтействе строили; на шести возах везли; пять понбыло, а шестой, главный, с перекладиной, где-то застоял. Новую делали, вот и замешкались. - Ничего не будет, Только пугают, «Конфирмация -

декорация». Прискачет гонец с царскою милостью. — Вон, вон, кто-то скачет, видите?

Генерал Чернышев.

Ну, все равно, будет гонец.

И опять на нее оглядывались. На качели похожа.

— Покачайтесь-ка!

— Нет, не качели, а весы, — сказал Голицыи. Никто не понял, а он подумал: «На этих весах Россия будет взвешена».

К столбам на валу подскакали два генерала, Чернышев

н Кутузов. Спорнан о толщине веревок.

— Тонки, — говорил Чернышев. Нет, не тонки. На тонких петля туже затянется, возражал Кутузов.

— А если не выдержат? Помнаунте, мешки с песком бросали, — восемь

пуд выдерживают.

247

— Сами дедать пробу изводили?

— Сам.

 Ну, так вашему превосходительству лучше знать, усмехнулся Чернышев язвительно, а Кутузов побагровел — понял: царя удавить сумел, сумеет — и цареубийц.

— Эй, ты, ие забыл сала? — крнкиул палачу. Мниэ-ванэ, мииэ-ванэ...— залепетал чухоиец, ука-

зывая на плошку с салом. — Да он и по-русски не говорит, — сказал Чернышев

н посмотрел на палача в лорнет.

Это был человек лет сорока, белобрысый и курносый,

немиого напоминавший императора Павла І. Вид имел удивленный и растерянный, как спросонок. — Ишь, разиня, все из рук вадится. Смотрите, беды

наделает. И где вы такого дурака нашлн?

— А вы что ж не нашан умного? — огрызиуася Кутузов и отъехал в сторону.

В эту минуту пятеро осужденных выходнай из ворот крепости. В воротах была калитка с высоким порогом. Они с трудом подымали отягчениые цепями ноги, чтобы переступить порог. Пестель был так слаб, что его должиы были понполнять конвойные. Когда взощан на вад и проходнан мимо виселицы, он

взглянул на нее и сказал:

— C'est trop 1. Моган бы и расстрелять. До последней минуты не зиал, что будут вещать,

С вала увидели небольшую кучку народа на Тронцкой площади. В городе никто не знал, где будут казинть: один говорили — на Волковом поле, другие — на Сенатской площади. Народ смотрел молча, с удивлением: отвык от смертиой казин. Иные жалели, вздыхали, крестились. Но почти никто не знал, кого и за что казнят: думали -разбойников или фальшивомонетчиков.

Il n'est pas bien nombreux, notre publique<sup>2</sup>. — vcmex-

иулся Пестель.

Опять, в последнюю минуту, что-то было не готово, н Чериышев с Кутузовым заспорилн, едва не поругались. Осужденных посаднан на траву. Селн в том же порядке, как шан: Рыдеев оядом с Пестелем. Муравьев — с

Бестужевым, а Каховский — в стороне, один, Рыдеев, не глядя на Каховского, чувствовал, что тот смотрит на него своим каменным взглядом: казалось, что,

если бы только остались на минуту один. — бросился бы 1 Это саншком (фодиц.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Не очень-то много у нас публики (франц.).

иа иего и задушил бы. Тяжесть давила Рылеева: точно каменные глыбы наваливались, — и он уже не отшвыривал их, как человек на маленькой планете — легкие мя-

кн: глыбы тяжелелн, тяжелели неимоверною тяжестью.
— Странная шапка. Должно быть, не русский? — ука-

зал Пестель на кожаный треух палача.

— Ла. верио, чуховец, — ответна Рылеев.
— А рубаха красная. С'est le goût national \ палачей одевают в красное, — продолжал Пестель и, помолчав, указал на второго палача, подручного: — А этот маленьмий похож ид обеазвиу.

— На Николая Ивановича Греча,— усмехиулся Рылеев.

— Какой Греч?

Сочнинтель.

Ах, да, Греч и Булгарии.
 Пестель опять помодчал, зевиул и прибавил:

— Чернышев не нарумянен. — Слишком раио: не успел нарядиться,— объясина

Рылеев.

— А костры зачем?

Шельмовали и муидиры жгли.

— Смотрите, музыканты,— указал Пестель на стоявших за виселицей, перед эскароном лейб-гвардии Павловского гренадерского полка, музыкантов.— Под музыку вешать будут, что ли? — Должно быть.

Так все время болтали о пустяках. Раз только Рылеев спросил о «Русской Правде», но Пестель ничего не ответна

и махнул рукой.

Бестужев, маленький, худенький, рымсинький, взъерошенный, с детским весиущатым личком, с не испутанимми, а только удивленными глазами, похож был на маленького мальчика, которого сейчас будут наказымать, а может быть, и простят. Скоро-скоро дышал, как будто всходил на гору: нногда вздрагивал, всхиливыял, как давеча, во сие; казалось, вот-вот расплачется или опять закричит не своим голосом: «Ой-ой-ой! Что это? Что это? Что это?» Но ввтлядывал на Муравьева и затикал, только спрашивал молча глазами: «Когда же гоиец?» — «Сейчас», — отвечал ему Муравьев также молча, и гладил по голове, ульябался.

Подошел отец Петр с крестом. Осуждениые встали. — Сейчас? — спросил Пестель.

— Сеичас? — спросил Пестель. — Нет. скажут.— ответил Рылеев.

Таков национальный вкус (франц.).

Бестужев взглянул на отца ГІетра, как будто и его котел спросить: «Когда же гонец?» Но отец Петр отвернулся от него с видом почти таким же потерянимы, как у самого Бестужева. Вынул платок и вытер пот с лица.

— Платок не забудете? — напомнил ему Рылеев да-

вешиюю просьбу о платке государевом.

— Не забуду, не забуду, Кондрагий Федорович, будьте покойны... Ну, что ж они... Господи! — заторопилься отец Петр, отлянулся: может быть, все еще ждал гонца, или думал: «Уж скорее бы!» и подошел к обер-полицей-мейстеру Икачаеву, который, стоя у виселицы, распоряжался последними приготовлениями. Пошептались, и отец Петр вернулсях к осужденным.

— Hy, друзья мон...— поднял крест, хотел что-то ска-

зать и не мог.

Как разбойников провожаете, отец Петр,— сказал

за него Муравьев.

— Да, да, как разбойников,— пролепетал Мысловский; потом варуг заглянул прямо в глаза Муравьеву и воскликнул торжественно: «Аминь глаголю тебе: днесь со Миою будеши в раю!»

Муравьев стал на колени, перекрестился и сказал:

— Боже, спаси Россию! Боже, спаси Россию! Боже,

спаси Россию!

Наклонился, поцеловал землю и потом — крест. Бестужев подражал всем его движениям, как теиь, но,

видимо, уже не сознавал, что делает.

Пестель подошел ко кресту и сказал:
— Я, хоть и не православный, но прошу вас, отец.
Пето, благословите и меня на дальный путь.

Тоже стал на колени: тяжело-тяжело, как во сие, под-

иял руку, перекрестился и поцеловал крест.

За ним - Рылеев, продолжая чувствовать на себе

каменно-давящий взгляд Каховского.

Каховский все еще стоял в стороне и не подходил к отцу Прутр. Тот сам подошел. Каховский опустился на колени медлению, как будто нехотя, так же медленно перекрестился и поделовал крест. Потом вдруг вскочил, обиял отца Петра и стиснул ему шею руками так, что, казалось, задушит.

Выпустив его из объятий, взглянул на Рылсева. Йлаза их встретились. «Не поймет», — подумал Рылсев, и страшияя тяжесть почти раздавила его. Но в каменном лице Каховского что-то дрогнуло. Он бросился к Рылсеву и обиял его с риданием.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Слова Христа, обращенные к одному из распятых вместе с Ним разбойников (Евангелие от Луки, XXIII, 43).

 Кондрат... брат... Кондрат... Я тебя... Прости, Кондрат... Вместе? Вместе? - лепетал сквозь слезы. — Петя, голубчик... Я же знал... Вместе! Вместе! —

ответил Рыдеев, тоже оыдая.

Подошел обер-полицеймейстер Чихачев и прочел сеитенцию. Она кончалась так: — «Сих преступников за их тяжкие злодеяния по-

весить».

На осужденных надели длинные, от шеи до пят, белые рубахи-саваны и завязали их ремиями вверху, под шеями, в середине, пониже локтей, и виизу, у щиколок, так что тела их были спеленуты. На головы надели белые колпаки, а на шеи — четырехугольные чериые кожи: на каждой иаписано было мелом имя преступника и слово: «Цареубийца». Имена Рыдеева и Каховского перепутали. Чихачев заметил ошибку и велел переменить кожи. Это была для всех страшиая шутка, а для них самих — нежная ласка смеоти.

Кутузов подал зиак. Заиграла музыка. Осужденных повели. Виселица стояла на помосте: на него иадо было всходить по деревяниому откосу, очень отлогому. Всходили медленно, потому что скованиыми и связаиными иогами могли делать только самые маленькие шаги. Коивойные

поддерживали и подталкивали их сзади.

В это время палачи намазывали веревки салом. Старый унтер, гренадер, стоявший с краю шеренги, у виселицы, поглядывал на палачей и хмурился. Знал, как вещают людей: во время походов суворовских, в царстве Польском, жидков-шпионов перевешал с дюжину. Видел, что веревки смокли от ночной росы: сало не пристанет, - туги будут: петая слабо затянется и может соскользиуть.

Осужденные взошли на помост и стали в ряд, лицом к Троицкой площади. Стояли в таком порядке, справа налево: Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев, Каховский. Палач надевал петли. В эту минуту лица всех осужден-

ных были одинаковы: спокойны и как будто задумчивы. Когда уже петля была на шее Пестеля, в сониом лице его промелькнула мысль. Если бы можно было выразить ее словами, ои думал так: «За инчто умираю или за что-то? Узнаю сейчас».

Колпаки опускали на лица.

— Господи, к чему это? — сказал Рыдеев. Ему казалось, что не только от пальцев, но и от желтого, обтянутого лосиящейся кожей, лица чухонца пахнет салом. Страшиая тяжесть опять навалилась. Но Каховский улыбиулся ему - и эту последиюю тяжесть он отшвырнул, как легкий марик

Улыбиулся и Муравьев Бестужеву: «Будет гонец?» — «Будет».

Палачи сбежали с помоста.

Готово? — крикиул Кутузов.
 Готово! — ответил подручный.

Чухонец изо всей силы дериул за железиое кольцо в круглом отверстии, сбоку эшафота. Доска из-под иог осужденных, как дверца люка, опустилась, и тела повигли.

«У-хI» глухим гулом прогудело от кучки народа на Трощкой площади до войска, окружавшего виселицу: вся толпа, как земля от свалившейся тяжести, ухиула. Не сразу поияли: было пятеро, осталось двое, — где же торе?

— Э, черт! Что такое? Что такое? — закричал Кутузов с лицом перекошенным, пришпорил лошадь и подскакал.

Отец Петр выронил крест, взбежал на помост и загляиул сначала в дыру, а потом — на три болтавшихся петли. Поиял: соовались.

Уитер был прав: на смокших веревках петли не затянулись как следует и соскользиули с шей. Повисли двое — Пестель и Бестужев, а трое — Каховский, Рылеев и Му-

равьев — сорвались.
Там. в черной дыре, копошились, страшиме, белые, в

белых саванах.

Te?» - «BMecTe»

Колпаки упали с лиц. Лицо Рылеева было окровавлено. Каховский стонал от боли. Но взглянул на Рылеева. — и опять, как давеча, удыбичлись друг другу: «Вмес-

Муравьев был почти в обмороке, по как глубокоспащий просыпается с неимоверным усилием, так он очиулся, открыл глаза и взглянул вверх; увидел, что Бестужев висит: узиал его по маленькому росту. «Ну, слава Богу,— подумал,— иной гонец иного Цара уже возвестил ему жизив¹» А что сам будет сейчас умирать не второю, а третъей смертью,— не подумал. Олять закрыл глаза и успокоился с последнею мыслью: «Ипполит... маменька...»

Музыка затихла. В тишине, из кучки народа на Тронцкой площады, послышаются вопль визат: там мещидия билась в припадке. И опять, как давеча, по всёй толле, от площади до виселицы, пропило грухими гулом содрогание ужаса. Казалось, еще минута, — и люди не вынесут: боросятся, убьют плалаей и сметту виселяці».

— Вешать! Вешать! Вешать скорей! — кричал Куту-

зов. — Эй, музыка!

Снова занграла музыка. Трех упайших вытацили из лыры. Взойти на помост они уже не могал: заиселя на руках. Опустившуюся доску подивали. Пестель достал до нее носками и ожил: по замершему телу пробежала новая судорога. Бестужев не достал благодаря малому росту: он один от второй смести набавныем.

Опять накинули петли и опустили доску. На этот раз

все повисли как следует.

Был час шестой. Солице всходило в тумане, так же как все эти дин, тускло-красное. Прямо против солица, между двумя черными столбами, на пяти веревкая висали пять неподвижно вытянутых тел, длинных-длинных, белых, спеленутых. И солице, тускло-кровавое, не запятнало кровью белых саванов.

# ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Накануне казни государь уехал, или, как иные говорили, «бежал» в Царское. Каждые четверть часа туда посылали фельдъегерей, прямо с места казни. С последним

Кутузов отправил донесение:

«Экаекуция кончилась с должною тишиною и порядком, как со сторомы бывших в строю войск, так и со стороны арителей, конк было немного. По неопытности наших плалачей и неумению устранвать виселяцыя, при первом разе, трое. а именно: Рылсев, Каховский и Муравьев сорвались, но вскоре опять были повещены и получили заслужениую смерть. О чем Вашему Императорскому Величеству всеподавнейше доношу».

В тот же день начальник главиого штаба, генерал Ди-

бич, писал государю:

«Фельдъегерь доставит Вашему Величеству доиесение генерала Кутузова об исполнении приговора иад мерзавдами. Войско вело себя с достоииством, а злодеи с тою низостью, которую мы видели с самого начала».

«Благодарю Бога, что все окончилось благополучно, ответил государь Дибичу.— Я хорошо зиал, что герои 14-го не выкажут при сем случае более мужества, чем следует. Советую вам, мой милый, соблюдать сегодияш-

ний день величайшую осторожность».

14-го имая отслужено было благодарственное молебствие на Сенатской площади. Войска окружами походную церковь, поставленную у памятника Петра, на том самом месте, где 14-го Декабра столло каре мятежников. Митрополит с духовенством обходил ряды войск и кропил их сеятою водом.

Последняя ектенья возглашалась торжественно, с ко-

ленопреклонением:

«Еще молнися о еже прияти Господу Спаснтелю нашему исповедание и благодарение нас. недостойных рабов Своих, яко от ненствующия крамомы, залумышлявшия на испровержение веры православныя и престола и на разорение царства Российского, явил есть нам заступление и спаские Свое».

«Их казнь — казнь Россин? Нет, пощечина. Ну, да ничего, съедят. Прав Каховский: подлая страна, подлый народ. Погибнет Россия... А, может быть, и гибиуть не-

чему: никакой России иет и не было».

Так думал Голицын, ская в своей новой камере, в Невской куртине, куда перевели его после экзекуции. 13-го нюля. Он уже знал, что казнь совершвлась, — фейерверкер Шибаев усле. ему об этом шепнуть, — но больше иччего не знал. В эти дин после казин арестанты содержались с такою же строгостью, как в первые дин заключения. Никуда не выпускали их на камер; рааговоры и перестукнвания кончились; сторожа опять онемели; на все вопросмы был один ответ: «Не могу знать».

В самый день казни Подушкни потихоньку передал Голнцыну записку от Мариньки. Плац-майорская дочка, Аделаида Егоровна, умолила об этом отца. Записка была

нераспечатана.

«Мой друг, я давио тебе не писала, не имея духу и не желая через посторониих сообщить стращимо весть. Прошлого Июня месяца, 29 числа, скоичалась маменька. Хотя она уже с Генваря месяца хворада, но я столь скорого конца не чаяла. Не могу себя избавить от мысли теозающей, что я, хотя и невольная, виновинца сего несчастия. Нет горше муки, как позднее раскаяние, что мы недостаточно любили тех, кого уже нет. Но лучше не буду об этом писать: ты сам поймещь. Итак, я теперь совершение одна на свете, нбо Фома Фомну, хотя н любит меня, как родную, и готов отдать за меня жизнь, но, по старости своей (он очень постарел с бабушкиной смерти, белненький, и ныне совсем, как дитя малое) для меня опора слабая. Но ты за меня не бойся, мой друг. Я теперь знаю, что человек. когда это нужио, находит в себе такие силы, коих и не подозревал. Я не изменила и инкогда не изменю твердому упованню на милость Божню и на покров Царины Небесной, Заступиицы нашей, Стены Нерушнмой, всех скорбящих Матерн. Только теперь узнала я, сколь святой по-кров Ее могуществен. Каждый день молюсь Ей со слезами

за тебя и за всех вас, несчастных. Много еще хотела бы об этом писать, но не умею. Прости, что так плохо пишу. Я пережила ужасные дни, получив известие, что второй разряд. в коем и ты состоишь, приговореи к смертиой казин. Я, впрочем, знала, что не переживу тебя, и это одно меня укрепнло. Вообрази же радость мою, получив известне, что смертная казнь заменена каторгою, - и радость еще большую, что нам, женам, разрешено будет за мужьями следовать. Все эти дни мы с киягиней Екатериною Ивановною Трубецкою - какая прекрасная женщина! - хлопотали о сем и теперь уже имеем почти совершениую уверениость, что разрешение будет получено. Мие больше ничего не нужно, как только быть с тобою и разделить твое несчастие. Вот н опять ие знаю, как сказать. Помнншь, больной, в бреду, ты все повторял: «Маринька, маменька...»

Он больше ие мог читать; письмо выпало из рук-«Зачем такое письмо в такой день» — подумал. Сам ие знал, какое в ием чувство сильнее — радость или отвращение к собственной радости. Вспомнил самую страшную из всех своих мыслей, ту, от которой в Алексеевском равелине сдва ие сощел с ума: любовь — подлость; любовь к живым, радость живых — измена мертвым; иет любяк, иет радости, инчего ист. — только подлость и смерть —

смерть честиых, подлость живых.

На следующий день, 14-го июля, вечером, зашел к иему отец Петр. Так же, как тогда, в Вербиое воскресение, когда Голицыи отказался от причастия, ои держал чашу в руках, ио по тому, как держал, видио было, что она пустая.

Старался не глядеть в глаза Голицыиу; был растеряи налок. Но Голицыи ие пожалел его, как Рылеев, Посмотрел на исто из-под очков долго, злобию и усмех-

иулся:

— Ну, что, отец Петр, дождались гонца? Коифир-

мацня— декорация? Отец Петр тоже котел усмехиуться, ио лицо его смор-

щилось. Он сел на стул, поднес чашу ко рту, закусил край зубами, тихо всхлипиул, потом все громче и громче; поставил чашу на стол, закрыл лицо руками и зарыдал.

«Экая баба!» — думал Голнцыи, продолжая смотреть

на иего молча, злобио.

 Ну-с, извольте рассказывать,— проговорил, когда тот немного затих.

— Не могу, мой друг. Потом когда-иибудь, а сейчас ие могу...

— Могли на казиь вести, а рассказать не можете? Сейчас же, сейчас же рассказывайте! — конкнул Голицын грозно.

Отец Петр посмотрел на него испуганно, вытер глаза платком и начал оассказывать, сперва нехотя, а потом с увлечением: видимо, в рассказе находил усладу горь-

Когда дошел до того, как сорвались и снова были повешены, побледнел, опять закома днио оуками и заплакал.

А Голнцын рассмеялся. — Эка земелька Русь! И повесить не умеют как сле-

лует. Подлая! Подлая! Подлая! Отец Петр вдруг перестал плакать, отнял руки от лица

и взглянул на Голицына ообко.

— Кто польая?

— Россия.

Как вы страшно говорите, князь.

— А что? За отечество обиделись? Ничего, пооглотите!

Оба замолиали

Окно камеры выходило на Неву, на запад. Солнце закатывалось, такое же красное, но менее тусклое, чем все эти дни: дымная мгла немного рассеялась. Вдали, за Невою, пылали стекла в окнах Зимнего дворца красным пламенем, как будто пожао был внутои. Коасное пламя заливало и камеру. Давеча, во время рассказа, отец Петр взял чашу со стола и теперь все еще леожал ее в оуках. Золотая чаша в коасном дуче сверкала ослепительно, как второе солнце.

Голицын взглянул на нее, встал, подошел к отцу Петру, положил ему руку на плечо и проговорил все так же

гоозно: — Теперь понимаете, почему я не хотел причаститься?

Теперь понимаете? Понимаю, — прошептал отец Петр и, взглянув на него, лаже в коасном свете, увилел, что лицо его меотвенно-бледно.

Опять помодиали.

Где похоронили? — спросил Голицын.

 Не знаю, — ответил отец Петр. — Никто не знает. Одни говорят — тут же, у виселицы, во ову с негашеною известью: другие — на острове Голодае, на скотском кладбище: а иные — зашили, будто, в рогожи, навязали камни, положили в лодку, отплыли на взморье и бросили в воду.

 — А панихидку-то я отслужил, как же-с! — помолчав, прибавил с простодушно-лукавою усмешкою. — Нынче парад был на Сенатской площади, благодарственное молебствие за инспровержение крамолы. Святою водого войско и площадь кропилы, очищалы от кропи — все кропи боятся — да, чай, и святою водого крови не смыть. Владыка митрополи телужил со всем духовенством, соборие. Ну, а я и е пошел. Матушка протопопица говорит: «Уж очень много, говорит, ты себе позволяещь, отец Петр! Смотри, как бы ие налетело от архнерея по потвляще». — «Ну, и пусть, говорю, пусть налетит!» Отпусты. Казанскую с другими попами, а сам ие пошел, облачился в черные ризы, а паникляму и отслужил по пяти рабам Божним новопреставлениям. «Со святыми упокой, Хувсте, души раб Твоих, Сергея, Михаила, Петра, Папала, Колдарятия, иле же праведные упокомоготся. Прими, Господи, в мир Твой». Ну, да уж что говорить, — примет, небось, примет.

Вдруг подиялся во весь рост и воскликнул торжествен-

— Свидетсаьствуюсь Богом живым: как святые умерли. Как готовые спелые гроздыя, упали на землю, ио не земля их приняла, а Очец Небесный. Венцов мученических сподобились, и е отнимутся от них венцы син во веки веков. Слава Господу Богу! Амины.

Опять, как тогда, в Вербиое воскресение, Голицыи

стал на колеин и сказал:

Благословите, отец Петр.

Тот поднял руку. — Нет. чашею.

— 161, чашесь.

— Во ими Отда и Сына и Святого Духа, — благословил его отец Пегр, васаясь чашего лба, груди и плеч; потом дал подсловать ее. Когда Голидын приложим к исй губы, красио-кровавый луч солица упал на золотое дио, и, казалось, что чаща наполимнась корявью.

Отец Петр молча обнял его и хотел выйти.

 Постойте, — сказал Голицын, расстегнул ворот рубахи. пощарнл за пазухой, выиул пачку листков и отдал ему.

Что это? — спросна отец Петр.

— Записки Муравьева, «Завещание России». Велел вам отдать. Сохраните? — Сохраню.

Еще раз обнял его и вышел из камеры.

Полиции долго сидел, не двигаясь, не чувствуя, как слезы текли по лицу его, и смотрел на заходящее солице небесную чашу, полуную кровью. Потом опустил глаза и увидел на столе Маринькино писько. Теперь уже знал, зачем такое письмо в такой день.

Вспомиил слова Муравьева: «Поцелуйте от меня Ма-

риньку!» Взял письмо и поцеловал, прошептал:

— Маринька... маменька!

Вспомиил, как после свидания с нею в саду Алексеевского равелина целовал землю: «Земля, земля, Матерь Пречистав? И как Мудавьев, в последнюю минуту перед виселицей, тоже целовал землю. Вспомиил предсмертный шепот его сковоз щель стены: «Не потибиет Россия, — спасет Христос и еще Кто-то». Тогда не зиал, Кто, — теперь уже зиал.

Радость, подобиая ужасу, произила сердце его, как молния:

Россию спасет Мать

# POXAGENIE GOPOB (TYTHEKANOH HA KPATE)

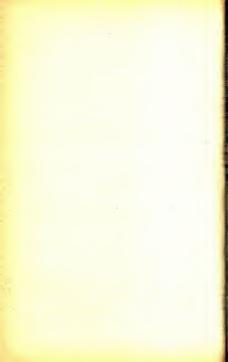

— «Отец есть любовь». Аб-вад. Аб — Отец, вад любовь. Вот что на талисмане написано.

— Что это значит?

— Не знаю... Как надела мие его мать на шею, так и ношу, никогда не синмаю; он меня всю жизнь хранит. Сохранил и давеча от зверя. Когда из камышей выпорскиул вепоь, сшиб меня с ног, хватился я ножа — ножим пусты. Под брюхом у него лежу, а он надо мною храпит, гордо клыком достает. Хорошо, что виизу, у ключицы задел, а если бы чуть-чуть повыше, тут бы мие и коиец. Вспомиил я талисман, одной рукой нащупал на груди, «Аб вад», - шепчу, а другой рукой нашарил нож в траве: должно быть, выроина, падая. Изловчился, приподиялся и всадил его по рукоять в брюхо зверю.

Талисман тебя спас, а ты — меня.

 Я о тебе не думал... Ну, а если бы и спас, какая мие прибыль? Мы ведь купцы о прибыли только и думаем. Погоди, купец, может быть, будет и прибыль...

Лица ее не видел он, но слышал по голосу, что улыбиулась так ласково, что, хотя и знал, что счастья не будет.

все-таки сердце от счастья замерло. Таммузадад , сыи Иштаррамена, вавилонянии, и Дио. дочь Аридоэля, критянка, шли по лесной дороге с Иды гооы. в город Киосс, столицу острова Крита. Дорогу — две колен в красио-желтой глине — проложили скрипучими колесами телег дровосеки, возившие лес с Горы — мачтовые сосиы и кедры — на корабельные верфи Киосской гавани.

Охотники возвращались с дован диких быков, а вепря затравили иечаянию: сам набежал на них, вспугнутый гоичими. Священиые игры быков совершались на Киосском ристалище во славу Быка. Каждую весиу довцы и довчихи отправлялись за ними на Гору. Там, на медвяно-злачиых пажитях, у ледяно-струйных вод, паслись быки, неукротимо-дикие, тяжело-тучиые, широколбистые, огромнорогатые, чудовищио-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли, Матери богоподобиме, Ловили их, как птиц, в тенета, сплетенные из толстых морских канатов, расставлениые в лесных дебрях, на водопойных тропах.

Уже весна цвела в долинах, а здесь, на Горе, все еще

В настоящем произведении редакция сохраняет авторскую транскоипцию имен и названий.

была зима. Пронзительно-холодный ветер задувал со снежной Иды. Тучи неслись по небу так низко, что, казалось, цеплялись за верхушки сосен. Шел мокрый снег с дождем. Смеркалось

Но весна была уже н в зимних сумерках. Из-под кучи
прелых листьев пробивались ландыши; во мху цвели фиалки: куковала кукушка, как будто знада и она, что счастья

не будет, а все-таки плакала от счастья.

— Да, от всего спасал талисман,— заговорил он опять,— от огия, от яда, от зверя; от одного не спас...

— От чего?— спосонла она. Он не ответны и она поня-

ла: «От тебя».

Оба закутаны были в звериные шкуры: он — в рыжую, аввиную, с пастью на голове вместо шлема; она — в седую, волчью, со шлемом хоревым. У обоих — охотичных копья в руках, луки и колчаны за спиною. Трудно было узнать, кто мужчина, кто женщина.

Скинув львиную пасть с головы, он поднес руку к шее.

Бодит? — споосида она.

— Не очень. Что это за рана — царапина! Пастухом, в Халихалбате, хаживал на львов с одной палицей. Раз только ощенившаяся, львица задрала; след коттей и сейчас на спине. Ну, да я тогда покрепче был, помоложе...

Она посмотрела на него заботливо.

— Повязка сполэла. Дай поправлю. — Нет. где тут в лесу! Ведь скоро будем дома?

Скоро, — ответнла она нерешительно.
 А дорогу знаешь? Не заблудимся? Вон глушь ка-

кая!.. Что это, море шумнт?
— Нет, сосны. Когда шумят сосны, похоже на море.

Нет, сосны. Когда шумят сосны, похоже на море.
 И, помолчав, повторнла опять, как будто думая о своем:

— Что ж это значит, «Отец есть любовь»? Кто Отец? Бог?
— Не знаю. Сорок лет твержу, а не знаю. Слово Божие — закрытый сосуд: кто знает, что внутри? А может быть, и не надо знать: узнаешь — умрешь?..

Пусть, — только бы знать!

И оба замолчали, прислушались к шуму сосен — шуму незримого моря — не того ли, что бъется о все берега зем-

ные неземным прибоем — шумит шумом смерти?

<sup>1</sup> б предумерийский и вавилонский город на Енфрате

за нее инкогда не вернется он на родину, умрет на чужбине бездомным бродягою, подохнет, как пес на большой доpore.

— В Уре Халдейском, — продолжал он, — отец мой бым жрецом лунного бога Сина. Тайным Божым хотел и меня научить, но в не слушал его, думал тогда о другом. А все же кое-что узнал. Вот что написано в допотопимх скрикалях о сотворении человека. Поймещь на нашем языке?

Пойму.

— Ну так слушай:

Боги призвали богиню, Мудрую Мами Помощинцу...

— Мами? — удивилась она. — У вас Мами, а у нас Ма. Одно имя?

— Да. Может быть, одиа у всех. Все люди, как дети, зовут Ее: «Мами»!

> Боги призвали богиню, Мудрую Мами Помощиицу: «Ты, единая плоть материиская, Можешь людей сотворить». Открывает уста свои Мами, Великим богам говорит: «Я одиа не могу»...

Л.....

Дальше нельзя прочесть, скрижаль сломана. А в конце так:

Открывает уста свои Эа Отец.

Великим богам говорит: «Бога должио заклать; С божеской плотью и кровью Мами глину смесить»...

Так боги и сделали: из плоти и крови закланиого Бога человека создали.

Так это и у вас? — еще больше удивилась она.
 Да, и у нас. Бог умер, чтобы человек жил. Может

быть, это и значит «Отец есть любовь»?
— Это! Это! Как же ты говорил, что не знаешь?

Из-под хоревого шлам блеструни глаза ее — вещие звезды, страшно-близкие, страшно-далские, — и опточувствовал ои, что чужбина — родина; умрет из-за иее, иенавистиой-любимой, подохиет, как пес из большой дороге, и будет счастанв.

Как же ты говорил, что ие знаешь? повторила она.

 Не зиаю, иичего не зиаю, девушка, усмехиулся он горько.
 Может быть, так, а может быть, и не так. Человек о Боге знает столько же, как о человеке червь. Как твари дрожащей путь Божий постигиуть? Все надвое. На иебе одно, а на земле другое. По земле судя, не очень-то Бог любит людей. Как в плачевной песие поется:

> Помощи ждал я — инкто не помог; Плакал — инкто не утешил; Кончал — инкто не ответил.

Злым и добрым одиа участь: умрем и будем, как вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать.

— Зачем ты так говоришь? — Как так?

Как будто ничего иет.

 — А что же есть? Тебе лучше знать: ты жрица, умеешь пророчить и гадать; а я купец, умею только считать. Дважды два четыре — смерть. Умрет человек — ляжет и ие встаиет.

— И все? — Все.

- И ты больше инчего не хочешь?
- Как ие хотеть! Хочу, чтоб дважды два было пять, да ведь не будет... О сотворении мира и другое сказано:

Ищешь ты жизин, но не найдешь. Когда боги людей сотворили, То себе оставили жизиь, А людям назначили смерть.

Все надвое. Выбирай, что хочешь: или дважды два пять — жизиь, иди дважды два четыре — смерть.

Помолчал и спросил:

 — А что, девушка, правда, будто бы у вас здесь, на Острове, человеческие жертвы приносятся — отцы заколают первенцев?...

— Молчи! Разве можио говорить об этом, — прошептала она с ужасом.

— Говорить нельзя, а делать можно?

 Молчи, молчи, безбожник! Если скажешь еще слово, я тебе больше не друг!— проговорила она так повелительно грозно, что он замолчал.

П

Давно уже сошли с дороги на глухую, как звериный след, тропу. Вдруг вышли на лесиую поляну, отовсюду ограждениую скалами, тихую, теплую. Посреди нее миндальное деревцо розовело розовым цветом, под белым сиегом, в мутимых сумерках.

 — А может быть, ты н ошибся в счете, купец: дважды два четыре не все? - сказала она, взглянув на де-

оевцо.

 Может быть, н ошнбся,— опять усмехнулся он горько. — Слушай, девушка. Сказал безумный мудрому: «Все лн эло под солнцем? Нет лн добра?» И мудрый безумному ответна: «Есть и добро». -«Какое же»? -«А вот какое: разбить нам обоим головы и боосить нас обоих в nekv».

— Вот так ответна! Вот так ответна!— рассмеялась

она весело.

Он тоже взглянул на дерево и понял: для нее, смеющейся, он, скорбящий, - как этот мокрый снег для розовых пветов.

— Стой, куда мы зашан?— оглянулась она.— Что-то.

я этой поляны не помню.

 Так и знал, что заблудимся! Зачем же свернула: с дороги? Покороче хотела.

— Вот тебе и покороче! Ах, бестолковая! Небесных путей искавши, земной потеряли. А ночь на носу...

Он присел на поваленный ствол сосны и вытер ладонью пот со лба.

О себе она не думала; ко всему привыкла на звернных ловлях; переночевала бы в лесу, как дома. Но видела, что он устал и ослабел от раны. Подумала, решила: — Не бойся, найдем ночлег.

— В медвежьей беологе, что ли?

— Нет. v Hee. Он понял: у Нее — у Матерн. Имя Ее было так свято, что почти никогда не произносилось.

— Гле же Она? Тут недалеко.

— А ты почем знаешь?

Молча указала она на глубоко зарубленный в сосновой коре, угольчатый крестик — Ее святое знаменье. Подальше, на другом стволе — еще, н еще. Как вехн, велн онн

к Ней.

Следуя по ним, вошан онн в овраг — дно высохшего потока, так густо заросшее анаовым вереском и ржавым папоротником, что не видно было, куда ступает нога. Дно шла впередн. Вдруг отшатнулась — едва успела удержать ногу над пропастью. По ту сторону ее, в белесовато-мутной мгле, гоомоздились гоом, как тучи, и высоко над ними. как будто от них отделенная, реяла почти невидимо, бледным понзоаком, снежная Ида гора — сама Великая Матеов, неизоеченная Ма.

Дальше, казалось, идти было некуда. Но на отвесной скале, над самою кручено, начертан был четко, красною краскою, все тот же путеводный крестик. Обогнув выступ скамы, по самому краю пропасти, вышли к помукруглой площадке, обставленной каменными глыбами. Это была святва огодал перед кождом в пещеру Матеои.

Камень черный, закругленный сверху, как желудь, стоял посредн площадки. Людн говорили, что ои упал с неба падучею звездою и по ночам светился звездным светом. Это был святой Камень — Бэтил: в нем обитал Бог.

Дно вошла через калнтку в ограду. Подойдя к Камию, обняла его и поцеловала. Потом вернулась к Таммузада-

ду, сказала:

Войди. Со мною можно.

И, взяв его за руку, ввела в ограду. В скале была медная дверца. Дно постучалась в нее. Никто не ответил. — Должно быть, Пчелы ушли в город,— сказала она. Пчелами назывались жонцы Матери, и сама Дно была Пче-

лою. Дверца инкогда не запиралась: страх Божий охраиял святилище. Открыв ее, вошли через тесную щель в темную, теплую, прокурениую святым шафраном и ладаном пещеру.

При тусклом свете, падавшем на приотворениой дверцы, увидем бронзовый треножник — алтарь курений с рдевшим под пеплом жаром углей. Дно вздула отонь и набросала сухих веток. Вспыхнуло яркое пламя, и пещера осветилась.

За алтарем куреннй был алтарь возлияний — чериая стеатитовая, на столбиках, доска, с тремя углублениями чашами, для воды, молока и меда: вода — Отцу, молоко —

Сыну, мед — Матери.

Дальше в глубину воявышались два огромных глинаных бычых, рога, и между ними медиая, на медном древке, двуострая секира, ярко вычищенияя, сверкала, отражая пламя. Эта святая Секира —  $\frac{\Lambda}{40}\rho_0$  — одыа зимением-Сына закального, Тельда небесного: модинйной секирою Отда рассекается туча — телец, чтобы жертвениюю кровью — дождем — илитать бемло Кормилицу.

А в самой глубине стоял маленький гланияный ндол, невапавлятно древний, чудовищный, с птичьовы кловом вместо лица, смещимым обрубками, как бы цыплаччымим крылашкамим вместо рук, неполнискными кольдами-серьтамим в исполинских ушах, красными точками вместо сосцов и чеовым точугольником женских ложенских точками вместо сосцов и чеовым точугольником женских ложенских гомеском.

Войдя в пещеру, Таммузадад и Дно скинули звери-

ные шкуры.

На нем была длиниая, подобная жоеческим онзам. вавилонская одежда из темно-лиловой шерсти с золотым шитьем, повторявшим узор — райское Древо Жизии между двумя хеоувимами. Борода, черная с проседью, завита была в правильные ярусы мелких локонов, теперь от сырости развившихся и растрепавшихся несколько смешно и жалобно. Ростом он был невысок, шноокоплеч и поиземист. Обветренное, смуглое, как у моряков, лицо с резкими чертами. с вечною, как бы застывшею, умною и злою усмешкою, было искоаснво. Но нногда он улыбался неожиданно-детскою улыбкою, н вдоуг, точно днчина спадада, откомвалось другое лицо, простое и доброе,

На ней была критская сборчатая, книзу расширенная колоколом, юбка, на каждой ноге закругленная так, что слегка напоминала мужские штаны; стаи туго перетянут, как бы пеоеоезан, кожаным поясом-вальком; на веохней части тела - узкий, в обтяжку, хитон из ткаии, тонкой н золотистой, как пленка с головки сушеного лука; на гоуди — тоехугольный, низкий до пояса, выоез, обиажав-

ший соспы.

Когда вспыхнуло пламя на жертвениике. Дно подняла и протянула руки, выставив ладони вперед, к маленькому чудовищиому идолу в глубине пешеом; потом полнесла их ко лбу и соединила иад боовями, как будто закомвая глаза от слишком яркого света. Повторила это движеине тонжды, пооизнося модитву на доевием, священном языке. Таммузадад плохо понимал его, ио все-таки поиял. что она молнтся Матеон:

 Всех детей твоих, Матерь, помнауй, спаси, за-CTVIII

Он удивился, узнав почти ту же молитву, которой мать его учила в детстве; с нею же надела ему на шею и ту кооналиновую дощечку-талисман, с полустертыми знаками доевиих письмен: «Отен есть дюбовь».

# HII

Коичив молнтву, Дио указала ему на две кучи сухих листьев, покрытые овечьим руном, у двух противоположных стеи пещеры,— должио быть, ложа эдешних Пчел:
— Вот тебе и иочлег!

Он посмотрел на нее молча, с удивлением: не понимает, что делает, или думает, что от всего сохранит ее святой покоов Матеои?

Потом, усадив его на обрубок дубового пия, выиула из охотничьей сумы все, что иужно для перевязки, сходила за водою на родник в устье пещеры, согреда воду в медиой чаше на угольях жертвенника, обмыла рану, присыпала зельем. утоляющим боль, и перевязала лоскутом свежей льияной ткани. Была искусною воачихою, так же. KAK BCE THEAN.

Пальцы ее едва касались раны. Но он побледиел и

стисиул зубы.

— Лилит! Лилит!— шептал, как в бреду. — Что ты шепчешь? — спросила она. Он инчего ие от-

ветил, только стисиул зубы еще крепче.

Лилит была соблазнительно-прекрасным вавилонским бесом, сосущим по ночам коовь сонных дев и отооков.-

сама ии отрок, ии дева,— Дева и Отрок вместе. Девушки часто бывают похожи на мадъчиков. Но Дио была больше, чем похожа. Смешно сказать: он иногла не зиал, кого любит — ее или его. Видел голую женскую гоудь. а все-таки не знал.

О, это слишком худое, отрочески-стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, испокорные завитки слишком коротких, иссиня-черных волос и мужественносмуглый, девственио-нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темиый пушок на верхией губе — смешные «усики»— для него не смешные, а стоашиме! Ни ои, ин она — она и он вместе — Лилит, Ли-AHT

Иногда ему хотелось спросить ее в упор: «А ты кто?». И если не спрашивал, то не только потому, что это было смещио, «Кто подымет покоов анца моего, умоет».— говорит богиия Иштар вавилонская, Звезда любви, утрениевечерияя, на закате Жена, на рассвете Муж — Муж и Жена вместе. Страшно ему было узнать, кто она: узнать — умеоеть.

Дио выиула из сумы и поставила на стол — доугой пень. повыше — две стекаянных сулейки, одиу с вином, доугую с одивковым маслом; подожила хлеб, сыр, сущеные плоды, и для него — ломоть копченой оленины. Сама не ела мяса: инчего дышашего не вкушали жонцы Матеон.

Угощала его, но он от всего отказывался, только жадно выпил чашу холодной воды. А она ела за двоих, как

настоящая охотинца.

 Теперь уж ие заблудимся! — болтала весело. — Тут дорога близехонько. На заре наши с Горы подойдут. У них две телеги; на одной везут быка, а на другую тебя посадим. С иими и вериемся в город... Да что ты такой скучный? О чем думаешь?

— Ни о чем. От тебя шафраном пахиет, «Сладкое дыхаиье зимиего шафрана», - так у вас в песие поется?..

Это ваше святое благовоние. Пчелы?

- Да. А ты не любишь?
- Нет, инчего.
- Он вынул из ножеи нож, тот, которым убил давеча вепря. Осмотрел, нет ли пятен крови. Тер сукном, чистил. Темным блеском блестело железо.

— Чериая медь крепче желтой? — спросила она. Железа

- на Островах не было, не было и слова для него.
- Да, крепче, ковче. А если раскалить добела и опустить в воду, будет еще крепче, и гиется, как ивовый прут, ие ломается.

— Ты им и торгуешь?

Им. Я вам его первый привез, до меня никто не во-

— На нем разжился?

На нем. Железо дороже золота.
Откуда оно?

— Откуда

— Из земли Халибов, на Севере. Но и те только купцы да ковачи, а к инм привозят другие, кто живет еще дальне на Севере. Там земля и иебо железяме, и люди тоже. Если к вам придут, веся истребят. Медью с железом ие справиться. У кого железо, тот веся победит.

— А могут прийти?

— Могут, Ужс идут, Бы, камень, есть медь, будет жеезо. И тогда начиется война, не то что теперь. Где железо, там и кровь; кровь линиет к железу. В древних книгах сказано: «Все будут убивать друг друга». Был потоп водный — будет кровавый, и тогда всему конец...

— Этого не будет!

- Будет. Отчего не быть?
- Не попустит Мать, сказала она и, подумав, прибавила: Как же ты не боншься?

- Yero?

- Торговать... этим.
- Не захотела произносить гиусное слово: «железо».
- Да Ей-то что? усмехиулся он. Боги в такие дела ие мешаются. Был бы товар, а купцы будут. Не я, так другой.
- Спрячь! Спрячь! Ей не показывай!— прошептала она с отвращением и ужасом.

Он спрятал нож в ножим.

Оп спрятал нож в ножны.

— А рядом с Халибами живут Амазонки, — продолжал он по старой привъчче моряка вспоминать далекие страны. — Амазонки значит Безгрудые. Правую грудь выжигают себе, чтобы не мещала натягивать лук. И такой уних объчай: жены воюют, а мужи прадут шерсть и изичат ребят. А ведь ну вас тут, на Островах, такой же был когда-то бочай; да и теперь еще мать больше отща, и жувные овятее

жоенов. Ведь и вы Пчелы — мужененавистинцы? Как это у вас в песие поется? В лунные иочи, в святых садах, в сладком дыхании шафоана, как Пчелки жужжат?

Это не песия, а молитва.

— Ну, все равио. Скажи, как?

Она улыбиулась и вдруг зашептала, зажужжала тихо модитвенио:

> О, да избегну я, дева безбрачная, Царственной Матери дочерь свободная, Рабского ига объятий мужских.

А дальше, дальше как? — молил ои жадио.

Она опустила глаза и уже без улыбки прошептала еще тише:

> Да преклонит же к молящей Анк свой милостивый Матеры. И святым своим покровом Дева деву осенит!

Ну а коиен я и сам помню:

Лучше в петлю, чем на ложе Ненавистное мужей!

Так вот вы как, святые девы! Не грудь себе выжигаете, а сеодце. Да ведь не выжжете, глупые! Дважды два четыре. это и в дюбви, как в смерти. Всякая птица вьет гиездо, всякая девушка хочет мужа. Захочешь и ты — полюбишь! Она подияла на него глаза - вещие звезды, страшно-

близкие, страшио-далекие,

 Не полюблю, — ответила просто. — Так не полюблю. — А как же, как же иначе?

Она ничего не ответила.

Огонь потухал. Она подбавила смолистых дучии: наколола их побольше, чтобы хватило на ночь. Пламя вспыхиуло. Медиая секира заискрилась, чериые теии рогов запрыгали по стенам, и маленький идол в глубине пещеры, казалось, замахал пыплячьими коылышками, как будто хотел вспорхиуть.

 — А правда ли, что тут у вас, в таниствах Матери. жрецы одеваются жрицами, а жрицы — жрецами? — опять

заговорил ои. — Это зачем? Разве Мать...

 Молчи! — сказала она так же грозно-повелительно, как давеча, когда он спрашивал о человеческих жертвах. Но он уже не хотел молчать, весь дрожал, говорил как в бреду:

- Тут у вас земля трясется, иосить вас больше не хочет. Погодите, ужо накажет вас Бог: провадитесь все в преисподиюю!

— За что?

— А вот за это, за это! За то, что естество извратили.

захотели, чтоб дважды два было пять...

Она вдруг рассмеялась ему в лицо так же весело, как лавена глядя на оозовый пвет миндаля в густеющих су-

Ничего, инчего ты не знаещь! И зачем говорищь.

когла не знаешь?

Он посмотрел на нее молча, в упор, н вдруг опять побледнел, стиснул зубы, почувствовал, как поонзающий укус скоопнона, смешное-смешное и страшное вместе. И уже шевелнася, рвался с языка безумный вопрос: «Да ты кто. кто ты. Анант?»

Встал и накинул на себя дъвничю шкуру.

— Куда ты? - B sec.

— Зачем? — Спать.

- Разве тебе здесь нехорощо?
- Hexagouia

— Почему?

Он опять посмотрел на нее молча, - н она вдруг поняла. Покраснела, потупилась, Мальчик исчез — осталась девушка.

Он пошел к дверн. Она — за ним. — Поголи, ты там сейчас не пройдешь в темноте по

обоыву. Он остановнася, не оглядываясь; чувствовал, что, если

оглянется, не уйдет. — Или хочешь так — ты здесь, а я там, в ограде? Мне ничего, я понвыкла, Хочешь?

Теперь была уже не мальчик и не девочка, а только ре-

бенок. Он оглянулся и медленно-медленно пошел назад. Сел на поежнее место.

— Очень ты похожа на отца своего, Дно, — заговорна, как будто спокойно, задумчиво. - Мы с ним друзья были, братья. Паман раз на корабле за янтарем, к Полночному Берегу, соседнему с Царством Теней, где заря во всю ночь н стволы деревьев белые. Плывем, а море ночное — тихое н светлое, как воздух, точно и нет его вовсе, а только два неба, вверху и винау, «Вон, говорю, какая тишь: это к буре. А что, брат мой, не страшно тебе в бурю с таким, как я? Ведь боги топят корабли со злодеями?» И все ему о себе рассказал. А он говорит...

— Что ты ему рассказал?

— Погодн, потом скажу. А он говорит: «Нет, не страшно. Таму»...

- Он тебя так называл?
- Так. «Нет, говорит, не стращию, Таму, Мы братья, Я тебя никогда не покнију: вместе жили, вместе и умрем». Буря тогда была большая, но инчего, спаслись. А все-таки боги сделали по-своему. Когда мы возвращальсь на Остров, у самого берега, у мыса Лифинского, где море кипит, как котел, кордабл разбайска в щенки о подводныме камин. Я спасся, а отец твой погиб. Да. боги сделали по-своему: полубили невиниюто. а зодлея спаслал.

— Что же ты ему рассказал?

- Зачем тебе?
- Чтобы знать, кто ты.
- А если скажу, отпустишь?
   Как захочешь, так и сделаю.
- Он опустил глаза и заговорил опять как будто спокойно, задумчиво:
  - Я сказал ему, что на мне кровь.
    - Чья?
  - Отца.

Помолчал и спросил все так же спокойно:

— Не верншь? Она вгляделась в лицо его и тоже опустила глаза поверила.

— Как это было?

- Как было? А очень просто. Была у нас рабыня, ламитянка, девчонка лет тринадцати. И не очень хороша, так только, смаалива; да прехитрая — настоящая зверушка. Обоих нас водила за нос, спала с обоими. Отец узнал и убил ее, а я — его. Должно быть, так...
  - Не знаешь наверное?
- Не знаю. Очень тогда испугался, убежал нз дому, нз города. И вот все бегаю, места себе не нахожу. Уж лучше бы наверное, чем так — нн то, нн се...

Помолчал и прибавил, со своей тяжелой, как бы каменной, усмешкой:

— Может быть, оттого н железом торгую: каков товар, таков н купец!

Долго молчали, не глядя друг другу в лицо. Наконец, он встал и пооговорил, все еще не подымая глаз:

— Ну что ж, девушка, не страшно тебе с таким, как я?

Она тоже встала, положила ему руки на плечи и ска-

Нет, Таму, не страшно. Я тебя никогда не покину!
 Он поднял на нее глаза, и в лице его что-то дрогнуло, как будто открылось медленно-медленно: так открывается железная, ржавая, давно не отпиравшаяся дверь.

— Ои, ои, он! Аридоэль!— вскрикиул ои с радостным ужасом, упал к ногам ее с глухим рыдаиием и поцеловал не иоги ее, а землю около ног

Потом встал, быстро подошел к одной из двух куч сухнх листьев, лег иа нее, повернулся лицом к стеие и сказал: — Добори ночи. Лио. спи спокойно. Помолнеь за меня

Матери!

Закрылся с головой львиною шкурою, закрыл глаза и почти тотчас we услашал, как пчелы жужжат в луниса, саду, над цветами шафрана. Едва услел подумать: «Как странно, пчелы при луне!»— и засиул так сладко, как спал только в детстве, на руках матери.

### ıν

Проснулся от страшиого сна. Хотел вспомиить, что это было, но ие мог, н сделалось еще страшнее. Сердце колотилось с болью, подкатывалось комом к горлу, стучало в виски молотом.

Привстал, оглянулся и при тусклом рдении углей на жертвеннике увидел у противоположной стены что-то длииное, тонкое, золотисто-шафранное. Вдруг понял, отчего так

страшно.

Вскочна и, шатаясь как пьяный, побреа к двери. Казалось, что все еще спит, только из одного сиа проснудся в другой, как это бывает в бреду, и тоже как в бреду иоги

отяжелелн — двигаясь, ие двигались.

Остановился и так же, как давеча, почувствовал, что ие уйлет, если оглянется. Разорава ворот рубажи, нашупал обемин руками талисман, прошептал: «Аб вад! Аб вад!» Но и талисман ие помог. Вдруг кажая-то страшиная сила схватнла его за голову и повериула извад: оглянулся. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!»— стонал, скрежеща эубами, но та же сила толкиула его в спину и потащила к тому длиниому, тонкому, зологисто-шафраниому.

Подошел, упал на колени и, дрожа так, что зуб на зуб не попадал, протявул урку, прикоснулся сначала к волчьей шкуре, а потом к желтому, с серебряными пчелками, покрову. Прислушался: Дно спала глубоко, дыпала ровво; легкая ткань на гоуди чуть-чуть шевелмлась. Лицо

было покрыто.

Подполз на коленях и опять протянул руку. «Кто подымет покров с лица моего, умрет» — сверкнуло в ием, как молния. Поднял — умер.

Наклоиился к лицу ее, почувствовал дыханне — «сладкое дыханье энмнего шафраиа»— прикосиулся губами к губам и прошептал исступленным шепотом: — Кто ты, кто ты, Лилит?

Она открыла глаза. Еще не понимая, что это, вскочила и оттолкнула его так, что он упал навзинчь. Но встал и опять пошел на нее.

Она отскочила в глубину пещеры. В руке ее блеснул броизовый иож. Он вынул из ножен свой, железный. Но тотчас отбросна его так далеко, что каниок звякиул, уда-

рившись об стену.

Видел по лицу ее, что, если он подойдет, она убъет его. И подходил медленио-медленно, шаг за шагом, закннув руки за спину и крепко сжав их, пальцы в пальцы.

Когда подошел так близко, что мог охватить ее руками. она занесла нож.

 Убей! Убей! Убей! — шептал он с мольбою, все крепче сжимая оукн за спиной.

Вдруг она увидела красную струйку крови, сочившейся сквозь белую ткань повязки с шен его на голую грудь. Должно быть, оттолкнув его давеча, задела рану.

Уроннла иож, подняла н протянула рукн, выставнв ладонн вперед, как тогда на молнтве у жертвенника, и воск-

ликиула: — Матеоь, помилуй!

Он сделал еще шаг, остановился, поднял глаза вверх. как будто что-то увидел, н, слабо вскоикнув, упал без чувств. Когда очнулся, она стояла над инм на коленях, одной

рукой держала голову его, а другой подносила к губам чашу с водою. Он жадно пнл. Только теперь, казалось, поосиулся от страшного сна.

— Что это, что это было? — спросил, заглянув ей в лицо.

— Ничего.— ответила она.— Луриой сои тебе понснился, и я разбудила.

Он лежал на земле, головой на свернутой волчьей шкуре. Хотел приподняться и не мог. Она помогла ему. Он оглянулся и увидел сквозь поноткрытую дверь голубоватый свет утра, падавший нэ устья пещеры на золотистый, с серебряными пчелками, смятый покров. Вдруг вспомина все. Закрыл лицо руками.

Она склоинлась к нему, обняла голову его и поцеловала в лоб.

 Таму, брат мой, я тебя инкогда ие покину. И не покниет нас обоих Мать! Гладила рукою волосы его, ласкала, как мать — боль-

ного ребенка. Вдруг, очень далеко, а потом все ближе и ближе, послышался гул голосов, песня охотников.

 Наши с Гооы. — сказала она, поспешно вставая. — Погоди, я сейчас...

274

Выбежала из пецеры в ограду, скватила лежавшую на камие, у калитки, неполнискую тритоному раковину, острый конец ес с просверленным отверстнем приложила к губам, наполнила ее дикамение, и раздался взук, подобный бычьему реву, пробуждая в лесах и горах миогоголосне отклики. В такие раковины-грубы перекликались постухи и охотинки, призывая друг друга на помоще в опас-

Когда последиий отклик замер, прислушалась, и скоро оттуда, где только что слышалась песия ловцов, раздался

такой же трубный звук.

Перед тем, чтобы вернуться в пещеру, взглянула на Гору. Утро было ясное. Солнце еще не всходило, но прозрачио-золотистом исбе, рядом с мерцающей, как огромный алмаз, утренней звездой, светилась сиежная Ида, розово-белая, девственно-чистая, как сама испорочиая Дева-Мать.

#### - 1

Ловцы и ловчихи спускались с последних предгорий

Горы на великую Кносскую равнину.

На одной на двух запряженных волами телег, с деревяными сплошными, без синц, скрипучни колесами, лежал пойманизій бык, а на другой — Таму на магком ворохе зверсных шеру, скинутых ловдами: здесь винау, было уже тепло. Копъя, луки, рогатины, сети и прочая звероловная снасть сложены были тут же, на дне телеги.

Бык, туго затянутый, запутанный в тенета из толстых морских канатов, похож был на чудовищно огромную, белую, нежную куколку бабочки. Давно уже перестал биться, нэнемог, только болезненно вздрагивал, косил налитым куювью эрачком и мычал отрывисто-тлухо, но так

потрясающе, что у людей отдавалось внутри.

Таму держался рукою за грядку телеги. Дно шла рядом положив на его руку свою. Говорить нельзя было: не саышно от скрипа колес. Но, когда она взглядывала на него молча, с улыбкою, сердце его, так же как вчера в лесу, замирало от счастья, котя он и знал, что счастья не будат. Слушал мычание быка, и казалось, что сам он — запутаниви в крепкие сети прекрасною девой-ловчкой— пойманный бык.

Юиоши и девушки пелн, плясалн, шалили, как детн; ио все было чинио, обрядио, священнодейственно. Славили бога Адуна, Тельца заклаиного, Сыиа Велнкой Матерн. Под гулы тнипанов и внаги флейт пели, плясали,

с крнком и гиком и посвистом:

Но Адун! Но Адун! Яроствый Бык! Яроствый Бык! Под явяти флейт, под рокот струи, Пряк, пряк, прые! Поллаши, постепия От струй ледяники! Поплаши для наших лоз, Поплаши для наших нив, Поплаши для наших стра.

Вдруг на повороте дороги с вершины холма открылось верено-милистое, как бы дымящееся бельми дымами пенами воль, темио-фиолстовым огием горящее море. И опъвиенные свежестью соли морской, заплясали, запели оия еще радостией:

Попаящи для наших сот!

Ио Адун! Ио Адун! Поплаши волною небурною, Вечно-лазурною! Слава Отцу несказанному, Слава Сыну закланному, Слава тебе — Великая Мать!

А винзу, у подножия холма, в черио-зеленом кольце кипарксовых рощ забелел оселительно, как только что выпавший сиет или разостланивие по поло холсты белильщиков, белокаменный город-дворец, жилище бога Быка — Лабиринт.

## ЛАБИРИНТ

1

Тутаикамои, или Тута, как все его называли, зять царя Египта, Ахенатона, отправлен был послом в великое Царство Морей, на остров Кефтиу — Крит.

Не без страха он сел на корабль: египтяне боялись

«Очень-Зеленого» — Уазит-Ойрета — моря.

«Я плыл по Очень-Зеленому. Вдруг налетела буря и разбила корабль. Люди мон погибли, а я ухватился за доску и выброшеи был волиами на остров Кефтну» описывал он свое путешествие. Ничего этого не было: благополучно прибыл Тута на остров Крит; но, как искусиый сочинитель, подражая образцам древией словесиости, выдумал кораблекрушение, потому что с иего начинались все древине египетские сказки о морских путешествием

Ожидая свидания с критским царем в покоях Кносското дворца, каждое утро оп писаа свой путевой диевиик. Мот бм диктовать письмоводителю; ио ие хотел: сам любил писать. Писцами были деды и прадеды; можио сказать, с троствю скорописца в руке родился и ом. Каждый раз, садясь за работу, вспоминал изречение дедовской мудрости: «Чип писца паче всех чинов. Люди на работак потеют, а писец прохлаждается. Сам бот Тот, Обезьяна прекрасиолиява.— песлый Писец».

Сидя на поджатых ногах перед низким поставцом с наклонною дощечкою и обмакивая в чериила тростинковую кисточку, он четко выводил нероглифию скоропись

по шелковисто-гладкому папирусу.

Чериая, огромиая охотиячья кошка, полупантера, спала у иог его, иа коврике. Они были друг иа друга иемного похожи: у обоих одинаково кругьме, плоские, широкие лица; большие, пустые, с хищими разрезом, глаза; осторожмя мягкость движений и равиодушиая ласковость. Никогда ие разлучались: кошка всюду ходила за иим, как тень, и иногда ему казалось, что это не зверь, а домашиний духпокровитель!

После египетского солица ои все ие мог привыкиуть к здешиему холоду. Кутался от утреиней свежести в теплый плащ и грелся у жаровии, иаполиениой жаром углей. Ки-

сточка плохо держалась в зябиущих пальцах.

«Чудо бъвает великое на острове Кефтиу: дождевая вода от холода твердеет и белеет, как соль. Сиегом назъвают это здешине жители, а у нас и слова для этого иет, потому что глаза наши инкогда такого чуда не видывали», описывал ои снег на Иде горе; и от этого сделалось ему еще холодиее.

Углей подбавь, — велел слуге и, бросив писать, спря-

тал озябшие руки под плащ.

Каждый день приносили царские отроки в покои посла дары кефтийского царя царю Гелита. В этот день принесли денвадцать глияниям сосудов, чудесию расписаниям, стройных, как тела прекрасиых девушек, тоиких, как яичиая скорлупа.

Оти, художник, начальник царских зодчих, живописцев и ваятелей, послаиный царем Египта вместе с Тутою для приглашения кефтийских мастеров, постучал косточкой среднего пальца в стенку одного из сосудов. Она зазвенела, как стежлиная.

 — А вель у нас так тонко бы не сделали! — восхитился Тута.

 Кто любит потоиьше, а кто покрепче. Здешине мастера для века работают, а нашн для вечности, - возразил

Говорна одно, а чувствовал другое. Когда маленькая, снавиая и умиая ручка его — есть ум в руке художинка прикасалась к иежиым выпуклостям глины, как бы живого тела, сморшениое, почернелое от солнца, как у старого каменщика, лицо его еще больше морщилось от страниого чувства, болезиенно-сладкого. «Нет ничего на свете, кроме Египта», — думал он всю жизнь, думали отцы его, и вот вдоуг поиял, что есть еще что-то,

На одном из сосудов изображены были стебли болотной осоки так живо, что казалось, видно, как под ветром

колышутся, слышио, как шелестят.

 — А это что? — указал Тута на темиую, иад стеблями. волинстую чеоту.

Облака, — объясиил художник.

Тута удивился: изобразить, остановить летящее облако, за тысячи дет египетской живописи инкогда никому не пои-

ходило в голову.

А лицо Юти сморщилось еще болезнениее. Умом не понимал ои, но сердцем чувствовал, что, может быть, одной этой волиистой черты, одного летяшего облака довольно. чтобы разрушить все вечные граниты Египта. Вечное разрушить, увековечить мгновениое, остановить летящее, — вот чего хотят эти беззаконники.

— Нечистые, нечистые, необрезанные! — шептал он

с суеверным ужасом.

А на других сосудах изображена была таниственная жнэиь морского диа: между иоздреватыми камиями и корадлами дельфины зелено-дазурные; сетка для довли пурпуроносных раковин; спрут-осьминог, толстобрюхий, извивающий желто-слизнстые, розово-пупырчатые пальца; стан летучих рыб, над водою, как птицы, порхаюших. И опять — так живо все, что казалось, слышио, как водны шумят, водоросли пахиут устрично-соленою свежестью.

— Nefert, nefert! Прелесть, прелесть!— восхищался Тута.— А ты что морщишься? Не нравится?

 Знаешь сам, господни мой, — ответил художник спокойио, ио все же не так, как хотелось бы,— мы, люди Чер-ной-Землн, не любим Очень-Зелеиого. В море плавать в горе плакать. На земле — боги, а в воде — бесы.

Й, подумав, прибавил:

Милости твоей ие в обнду будь сказано, может

быть, и все-то мастерство ихиее— нечистое, бесовское.
— Умный ты человек. Ютн. а какой вэдор мелешь!

— Нет, не вздор...

— Вздор! Я вашего брата, художника, насквозь зиаю. Все вы завистники. Сам не можешь сделать так, вот и завидуешь. Потоди, ужю напишу государю, чтоб оставил тебя здесь, у морских бесов, на выучку!— рассмеялся Тута: любил доланить старика.

Что-то сверкиуло в глазах Юти, ио тотчас потухло. Тутанкамои был для иего старшим, а старших он чтил, как

всякий добрый египтянии.

 Если его величеству будет угодио, пойду н к бесам иа выучку,— ответна смиренно и, по придвориому чину,

ие поцеловал, а только понюхал руку сановиика.

Подошел к принесениому давеча, вместе с сосудами, деревяниому ящику: вмеданизу сбоку, одиечку и вынул два изваяньну, скачущего быка из гладкой, темной броивы, и человечка на слоновой кости, подвешенного иза с пиноко быка на волоске, почти невидимом, между двух столбиков с перекладиной.

Ютн толкнул человечка пальцем, н ои закачался, описывая дугу полета над скачущим быком, как будто перепрыгнвал, перелетал через иего, подобно священным плясу-

нам-акробатам в бычьих играх на Кносском ристалище. Тадяя на жадно-вытянутое, как стрела, аетящее тоо сего, вдруг вспомии. Юти то странное чувство, какое бывает во сие, когда летаешь и удивляешься: почему же раньше не знал, что можно летать?

— «Полетим, говорят, сделаем крылья и полетим —

будем, как боги»,— подумал он вслух.
— Кто это говорит?— спроснл Тута.

Дэдалы.

— Какие дэдалы?

— А хитрецы здешине. Великий Дэдал сделал восковые крылья сыну своему, Икару, и полета— мадъчника в небо, да сшалил, подиялся слишком близко к солнцу; воск раставл, и шалун упал, расшибся до смерти. «А мы, говорят, лучше сделаем и полетим как следуеть.

— А ты что думаешь? И полетят: они могут, они все

— Полететь-то полетят, да куда?

— Как куда? В небо.

— То-то, в небо ли?.. Милость твоя сегодия иочью крепко спать изволила?

— Крепко. А что?

Ничего не слышал?
 Нет... Погоди-ка. что-то было. Гром, что лн?

Гром, да не на небе.

— A гле?

 Под землей. Это, говорят, здесь у них часто бывает, перед тем, как земле трястись... Купца железного знать изволишь?

— Таммузадада? Как же. Железо у него торгую, да запрашивает дорого. Ну, так что же купец?

— А вот что: «Недаром, говорит, земля под ними трясется — носить их больше не хочет: ужо накажет их Бог. провалятся все в преисподнюю!»

— За что?

— А вот за это. За то, что говорят: победим естество, будем как боги,— ответил Юти и опять толкнул человеч-

ка: тот закачался, зареял с волшебно-сонною легкостью. — Полетят, да не в небо, а в преисподнюю: этим все и коичится!

Кошка пооснулась, потянулась, посмотрела на них, суживая агаты янтарных зрачков, и замурлыкала, как будто

хотела что-то сказать; сделалась похожа на Сфинкса. Но Тута уже думал о другом: чувствовал, что приня-

тое на ночь слабительное действует. Страдал запорами: получил их в наследство от предков-писцов: сидячая жизнь запирает. Поспешио встал и пошел в уборную. Кошка —

за иим.

Из всех критских чудес чудеснейшим казалось ему водяная уборная. Хитрецы-дэдалы проложили по всему дворцу сеть водопроводных и водосточных тоуб. Вода. подымаясь по ним, уносила все нечистоты в подземные стоки, все омывала, выполаскивала дочиста. Самому царюбогу Ра, когда он жил на земле, снилась ли такая роскошь? Стены уборной выложены были гладкими белыми гип-

совыми плитами: светло, свежо, чисто, а виизу журчала вода, как вечнобьющий родиик. И на подоконнике, в горшках, цвели живые лилии — тоже чудо: везде люди режут цветы, чтобы ставить их в сосуды с водою; а здесь растут

они в домах, как на воле,

«Ах. милые бесы морские, благодетели!— размышлял Тута, сидя как царь на престоле своем. — Все могут — полетят. Летать хорошо, но и сидеть недурно в таком чудесиом убежище!»

Вдруг, откуда ни возьмись, среди этих новых мыслей, критских,— старая, египетская— о дядюшкиной мумии. Был у Туты дядюшка, доевний старичок Хнумкуфуй,

тоже отличиый писец и важный сановник, стоалавший запорами. Умер и погребен с честью. Но не упокоился в могиле — стал по ночам являться главному жрецу, совершавшему над ним обряд погребения, и запугал его так. что тот, наконец, не вынес, признался, что не распечатал «основания» дядошниой чумни. Перед тем как покойника класть в гроб, жрец-заклинатель оживлял его, отверзая, «распечатывая» очи, уши, уста, нозари и «оспование». Его-жерц я заблых; сделал это нечаянию, а, может быть, и нарочно, желая отомстить за что-то покойнику. Участь Хиумку-фун иа том свете бъма ужасная: мог есть, наполянть желудок, но не облегчать. Пришлось-таки дядюшку вырыть и распечатать как следует.

Тут мороз подирал по коже при мысли о вечиом запоре. Не дурак был, понимал, что есть разница между тем светом

и этим; но как знать, в чем именио разница?

П

При выходе из убориой ожидал его письмоводитель компесситуры известиями: критский царь примет посла сегодия в полдень, и прибыл вестник из Египта с важными

письмами.

Тута взошел по лестинце на залитую утренним содицем площадку, кровлю той части дворца, где он жил. Кошка — за ими. Ведь город-дворец — дом святой Секирм, Лабры, Лабиринт — виден был отсюда, исполияский, меловой, известковый, алебастровый, ослепительно-белый на солице, как только что выпавший снег, или разостланиме по полю холсты бельдынков, с узкою вдали полоскою синего-сииего, как синька, моря. Тута дет на ложе, Гороска, попивая настоящее египет-

уна аст на долже. Гредск, полнявая настолящее египетское пиво,— всюду возил его с собою в запечатавних сосудах,— и закусывая печением из лотосных семечек, тоже египетским лакомством. Пил на собственной кружки, ел из собствениюто блюда, чтобы не опотаниться здешиею потанню: «Бесы морские, коть и мильме, а все-таки бесы».

Велел позвать вестника

Вестинк, Аманапа — Ама — родом сидонянии, состора, на египетской службе писуом у дварского наместинка в Урушалиме — Иерусалиме, главиом Ханканском городе, Чин бым маленький, ио аз ум и честность доверались Аме и большие дела. В посольском приказе говорили, что он лавеко пойкате.

Наружность имел благообразную: спокойную важность в лице, тякую уветливость в голове, тонкую улыбку из тонких губах; верхням — выбрита, а под нижиею — борода отпущена и загнута острым клином вперед, по ханаанскому обычаю.

Взойдя на площадку, он пал инц, подполз к Туте на

коленях и, так же как давеча Юти, не поцеловал, а только поиюхал руку сановника. Подал ему два круглых, узких, сикоморовых ящичка, запечатанных царскими печатями. На обонх имя посла было написано по-новому: не Тутанкамон, а Тутанкатон, потому что доевнего бога Амона низвеог новый бог Атон.

Тута распечатал один из ящичков, с письмами ханаанских наместников. Поданиники, писаниме на ганияных дошечках вавилонскою клинописью, переведены были на египетский язык в посольском приказе царя и отправлены к послу для сведення, потому что свидание с контским на-

оем поедстояло ему и по делам ханаанским.

Тута прочел письмо Рибадди, египетского наместиика в приморском городе Кебене-Библосе.

«Царю, владыке моему, солицу моему, дыханню жизин

моей, так говорит Рибадди: к стопам твоим седьмижды и седьмижды падаю на чоево и на спину.— Да будет ведомо царю моему: Азноу, муж Амороейский, изменник, пес. псицыи сын, предался царю Хетейскому. И собрали они колесинцы и мужей, дабы покорить земли твои. Двадцать лет посылал я к тебе за помощью, но ты не помог. Если же и ныие не поможещь, покину я город, убегу и тем спасусь, ибо силен царь Хетейский; сиачала нашу землю возьмет, а потом и твою. Да вспомянет же царь Египта раба своего н пошлет мужей своих, дабы устоять нам против Азиру нэменинка. Царь мой, бог мой, солице мое, даруй землям твоим жизиь, сжалься, помначи !» — Ах, хорошо пишет, бедияга! Читать нельзя без

слез. — умилился Тута. — Ну, и что же, пошлют ему вой-

Ама тяжело вздохиул:

 Нет, господии мой, увещание к Азиру вместо войска послано.

Тута усмехнулся:

 Что ему увещание, разбойнику! А жаль Рибадди: верный раб. Обгложет его, как дозу, диса Амороейская. Ама стал на колеии:

Слезно молнт он твое высочество написать царю.

замодвить за него словечко! — Напишу, напишу непременио. Да что толку? Сам

знаешь, одни ответ: «Воевать не будем ин с кем: мио лучше войиы». Тута прочел письмо Абдихиббы, наместника Иеруса-

анмского.

«Заинмают Хабири, хищники, все города царские, и грабят их, и сжигают огием. Если не придет войско царя. все города будут потеряны. Сойдет в них с гор Ливана Иашуйя, разбойник, как лев— в стадо овец; Урушалим, град Божий, возьмет, и оскверият его хабири исчи-

стые».

Хабири — евреи, маленькое племя ханаанских кочевников, пришло в Египет, молящее; сначала жило смирно,
а потом расплодилось, как саранча, ограбнох охаяев своих
и ушло в пустыню Синая под предводительством пророха
Мозу — Монсея: сорок лет блуждало в пустыне н вот вдруг
деа появильсь — под стенам Иерусалима. Мозу умер, и
новый пророк, Иашуйя — Инсус Навин — ввел Хабири
в Ханала. Землю Обстованиую.

Какне это хабири? Уж не наши ли? — спросил Тута.

Они самые, — ответна Ама.

 — Ах, подлые! Вот как расхрабрились! Ну, да и мы хороши, чего глядели? Не истребили этой нечисти вовре-

мя — теперь с нею наплачемся!

Тута заглянул в письма других наместников. Все города Ханаанские — Тир, Сидон, Гезер, Арвад, Аскалон, Гунипа, Берут, Кадеш — вопнал к царо Егнита: «Ежалься, помилуй! С юга Хабири идут, Хетеяне — с севера; если не поможешь нам, погиб Ханаан. Ханаан — стена Егнита; подхопают воры стену и войдут в дом».

Тута распечатал второй ящичек с письмом друга своего

и покровителя, старого сановника Айи:

«Радуйся, свы мой, что живешь на острове Кефтиру, среди Очень-Всасного, а не в Черной-Земме (Египте). Здесь все кипит, как вода в котле под кромшкою; варится похлебка, для Хетеви и Хабири превкусная: зовевать им с кем не хотим, мир дучше войны; перекусм мечи на плути уже не мечами, а плутами разобнем друг другу головы, в войне братоубийственной из-за богов. Боти дерутся, а у млодей кости трещат. Не возвращайся же, пока не напишу. Вот письмо друга. Ама — верный раб. Но все же, прочитав, сожтив».

К письму приложен был листок папируса с двумя стро-

«Все готово. Когда придет час твой, возвращайся и

ками:

будь царем, спаси Егнпет». Подписи не было, но Тута узнал руку Птамоза, вели-

кого первосвященника Амонова.

Взглянул на полоску синего моря над белым дворцом, истраце у него забилось, голова закружилась так, как буль вдруг полетел, подоби отму человеку из слоновой кости, на волоске, или сыну Дэдалову, на восковых крыльях. Подумал, как бы Ама не заметил. Но скорее бы Жошка

лодумал, как об дума ие заметнл. Гго скорее об кошка заметнла: так скромио потупнл глаза, так умно молчал. «Да. этот далеко пойдет»,— решил Тута и, сияв перстень

с руки своей, надел ему на руку. Ама, все так же модча. пал ини и поиюхал иоги сановинка

Тута поиял, что он поклоияется восходящему солицу. будущему царю Египта, Тутанкамону.

111

Здесь же, на площадке, начал одеваться к царскому приему.

Перед зеркалом из красной меди, круглым, чуть-чуть сплющениым, как шар восходящего солица, подводил ему глаза зеленою сурьмою особый мастер этих лел: уллинял разрез их чертою иепомерной длины, от угла век почти до самого уха, и завивал под инжиею векою волшебный узор — Горово Око — защиту от дуриого глаза.

Власодел поимеривал на боитую голову его парики различиых образцов — сводчатый, лопастый, черепичатый. Тута выбрал последний, состоявший из волосяных треугольничков, лежавших правильно, один на другом, как чеоепицы на компие.

Боадобрей предложил ему два рода подвязных, на тесемочках, бородок: Амоновым кубиком, из жесткого черного конского волоса, и Озирисовым жгутиком, из белокурого волоса дивийских жен. Тута выбоал жгутик.

Ризохранитель принес белое, только что вымытое и выглаженное платье — каждое утро подавалось свежее из тоичайшего «царского льна»-«тканого воздуха», все в струйчатых складках: широкие и короткие, выше доктей. рукава в складках перистых похожи были на комлья: туго накрахмаленный передник выступал вперед многосклалчатой, прозрачной, как бы стеклянной, пирамидкой; а там, где складки сходились в остоне, блестела золотая, остоая, шакалья мордочка с рубиновыми глазками.

Когда Тута оделся во все это белое, легкое, воздушное, то сделался похож на облако: вот-вот вспорхиет и улетит.

Старичок брадобрей, Заза, исуемный болтун, спросил его, закручивая и умащивая благовоньями жгутик бооолки:

 Изволил слышать, господии мой, как иочью Бык ревел?

Не бык, а гром.

— Нет, Бык. Тут, говорят, во дворце Бык сидит на цепи, в подземиом логове, и как начиет рваться, реветь, так земля и затрясется. Это ихиий бог: оттого и бычьи роги всюду торчат. Да и царь-то здешинй — полубык: тело человечье, а голова бычья.

— Что ты, врешь, дурак! Подумай, разве это может быть?

- А очень просто, если дитя родилось от быка и от жеишииы...

И начал рассказывать сказку: вышел из синего моря бык, белый, как пена морская, прекрасный, как бог; эдешняя царица влюбилась в него, велела смастерить чучело телки, пустое виутои, и влезла в него. Зверь был обманут: мертвую телку покрыл, как живую, и родила от иего царица сына-чудовище, получеловека, полубыка .

Тута сначала слушал, а потом плюнул и велел ему за-

Не веришь — своими глазами увилищь, — пообор-

мотал Заза таниственио.

Кончив одеваться, Тута вышел на двор и сел в носилки. камышовую люльку, с полукруглым, за спиною седока, плетеным кузовом для защиты от ветра. Дюжие нубийцы подияли носилки на плечи, два веероносца пошли по бокам, а впереди — вожатый, дворцовый слуга: без него заблудились бы.

Но Туте казалось, что он кружит их нарочно, путает, чтобы скрыть от чужеземцев действительное расположеине дворца: так бесконечны были ходы и переходы, улочки и переулочки, сени, притворы, палаты, келийки, стены иад стенами, столпы над столпами, комши над комшами и лестинцы-лестинцы — то вверх, то винз. Все это, из гипса, мела, известияка, алебастра, ослепительно-белое на солице, в тени опалово-мутное, кружилось, как вихрь, завивалось в завитки Лабиринта безысходного.

Носилки качались, как дюлька, баюкали, и Туте казалось, что синтся ему сон, и конца не будет этому головокру-

жительно-выющемуся, утомительно-белому сну.

Миновали маленькую, точно игрушечную, часовенку, с целым лесом глиняных бычьих рогов. «Ихний бог — Бык», - вспомнилось Туте.

Кое-где стены и потолки чинили камеищики. — Что это? — спрашивал он, и каждый раз отвечали

emv: Земля тряслась.

«Рвется Бык на цепи, и земля трясется», — опять вспомиилось ему.

Хотел и не мог думать о свидании с царем: «Какой он из себя?» — думал, но вместо человеческого лица бычья моода выплывала из лабионита сонного.

<sup>1</sup> Пасифая, жена Миноса, царя Крита, полюбила быка и родила от него Минотапра — чудовище с бычьей головой (госч. миф.).

Больше месяца ожидал он свидания с царем: тот все откладывал под предлогом, что болеи. «Нет, не болен, а стыдио, чай, показаться на люди с бычьей мордой»,—

вдруг подумал Тута, точно забредил во сне.

Вышли, наконец, на общириую, озаренную солнцем площадь, гле множество медных секир — Лабр — знамений бога Выка закланного горело, как жар, и реяли над ними, как сиежные хлопья, белые голуби, посвященные Матери. По белокамениюй площади изразцовые дорожки извивались, темно-синие, как волны моря, чтобы и посуху, как по морю, могли ходить «бесм морокце».

Носилки остановились. Царские телохранители, отроки, похожие на девушек, а, может быть, и девушки, похожие на отроков, ожидали посла у запертой низенькой броизовой двери; помогли ему выйти из носилок, отперли дверь и

ввели его в покои царя.

### ı٧

Через полутемные сени с рядами узорчато расписанных, странно суженных князу кипарисовых столлов вошли оии в исбольшую горинцу — престольную палату. Сквозь узкие. как щели, окив под самым потолком падал из внугреннего дворика — светового колодца — тамиственно темный, как бы подводный, свет. Голубоватый дымок — благовоне шафрана — плыл с курильниц, углубляя тайи у сумерек, и еще волшебиее, подобнее сиу казалась опаловая масчиость адеоастроных глыб в стених.

На виутренней стене две одинаковые росписи — два исполянских, на лилийном лугу, грифона с птичымин клювами, дъвиными дапами, зменными хвостами и павлипыми гребизми как бы стеретли царский престол, раскращенный нежно и пышпо, как водщебный цветок, с высмою, в виде

дубового листа, волнисто изогнутою спинкою.
Тута взглянул на престол и обмер, глазам своим не

Тута взглянул на престол и обмер, глазам своим не поверил; таращил их, вглядывался, но продолжал видеть то, что видел: на престоле сидело чудовище — человек с головой быка.

Он подумал бълдо, что оно не жинос. Но вдруг зашевелимось, подняло руку и тихонько поманило его пальцем, закивало головой. Бычьым ревом заревет сейчас, казалось ему, и закумчит он от ужаса, нарушая весь посольский чин. Но слава Амону-Атому, не заревело, продолжало только кинать и манить:

Как бы спрашивая, что это зиачит, оглянулся он на сидевших по лавкам у стен, тоже очень странных, людей: старики в шафранио-желтых ризах, с коричиево-желтыми. дряхлыми, бабьими лицами — настоящие покойники, «Царские скопцы», — догадался Тута: видел таких при дворе фараоновом.

Не бойся, подойди к его величеству. — шепнул ему

Стараясь глядеть не на бычью морду чудовища, а только на человечье тело его, в шафоанио-золотистой, затканной серебряными лилиями, длинной, как бы женской, ризе, Тута подошел к иему. Вспомнив, что ои — посол великого царя, а, может быть, и сам — будущий царь, решил поддержать свое достоинство.

Приготовил заранее и выучил наизусть посольскую речь. Одио затрудияло его: знал, что здешнего царя должно иазывать по чину то «царем», то «царицею», потому что он - Муж и Жена вместе, так же как бог Адуи. Этого не мог он хорошенько понять: но, помия, что и нарина Египта. Хатшопситу, иосила мужскую одежду, приставную бородку Озирисову, и называла себя то царем, то царицей,надеялся кое-как справиться и с этою трудиостью.

Подойдя к поестолу, заговорил по-египетски, а толмач

переводил по-критски:

— Великий царь юга и севера. Ахенатон Неферхеперура Уавира — Радость Солица, Естество Солица Прекрасное, Сыи Солнца Едииственный, - так говорит великому царю-царице Кефтиу: да обнимет бог Солица. Атон, лучами своими брата моего - сестру мою и да сохранит его - ее во веки веков!

Слушал себя с удовольствием; особенио правились ему побеждаемые трудности, страиные сочетания женского рода с мужским. Так увлекся красиоречием своим, что смотрел, уже не смущаясь, прямо в бычью морду царя: бык так бык - только бы сказать, как следует.

Лва женоподобных отрока подощин к нарю и снями с него голову. Тута опять обмер, вытаращил глаза: только

теперь поиял, что бычья морда — маска.

Маски богов-зверей носили и жрецы Египта, но там сразу было видио, что лица не настоящие, а здесь хитрецыдэдалы смастерили маску так искусно, что она казалась бы живою, если бы даже сумеречный свет палаты не помогал обману зрения.

Тута, впрочем, не обрадовался и человеческому лицу чудовища, такому же дояхлому, бабьему, как у сидевших по стенам скопцов, но еще более мертвому: те как будто встали из гробов своих только что, а этот уже давно.

Сняв бычью голову с царя, отроки возложили на него венец из серебряных лилий с павлиньими перьями.

 Благослови тебя, сын мой, Великая Матерь, ей же всегда молимся, да будет сердце наше и сердце брата нашего воздюбленного, великого царя Египта, едино, как едино солице в иебе, - заговорил царь по-критски, а тол-

мач пеоеводил по-египетски.

Вслушиваясь в дребезжащий, бабий голос его, вглядываясь в одутловатое бабье лицо его, Тута иедоумевал, кто это, мужчина или женщина. Й терялся уже окончательно, вспоминая, что двенадцать женоподобных отроков назывались «иевестами царя», а двенадцать мужеподобных дев — «женихами царицы»: как будто нарочно такая путаница, чтобы инчего нельзя было понять — тайна Лабиричта безысходиого.

По знаку царя все вышли, и, оставшись наедине с послом, заговорна он уже по-египетски: Садись, сыи мой, поближе, вот здесь, — указал ему

иа стул. — Очень одда видеть тебя,

Гута не ослышался: он, она или оно говорило о себе в

женском роде. - «Ankh em maat, Живущий в правде». - не так ли

иазывает себя брат мой, царь Египта? — Так.

 — А если так, возлюбим же правду и мы. Правда, как солнце: личнной не скроешь. Я сиял личину — сиими и ты. Булем говорить правду, сын мой!

Ои улыбиулся хитро — н вдруг мертвец ожил. Маленькие, серые, колючие глазки заискрились таким умом, что Туте казалось, что он видит ими на аошин под землей.всем хитоецам хитоец, всем дэдалам дэдал.

— Ну что, как ваши дела в Ханаане? Плохи? Да ты не таись, не бойся. Я ведь все знаю.

И по тому, как начал расспращивать. Тута прияд, что ои, действительно, знает все,

Говорил спокойно, деловито, холодио; но иногда вдруг

вспыхивал страниый, точно пьяный, огонек в глазах его,

и Туте вспоминалось то, что он слышал о нем.

У коитской царицы Велханы было два сына, старший — Идомии и младший — Сарпедомин. Когда объявила она наследником младшего, старший вступна в заговор с вождями народа, уставшего от женовластия. «Довольноде жены над нами попарствовали, пора и нам господами быть!» — кричали они, бунтуя чериь. С их помощью Идомии иизверг царицу с престола и сперва заточил ее, а потом

<sup>1</sup> Древнее название территорий Палестины, Сирии и Финикии.

убил. Хотел убить и брата, но тот бежал в чужне земли. Кроток и милостив был Идомии, воцарившись, или казался таким, но нногда находнан на него припадки безумия: то мучился угрызеннями совести за убниство матери так, что хотел наложить на себя руки; то в ярости кидался на людей, как тот человек-зверь, Минотавр, чью маску носил ои, подобный всем наследиикам царя Миноса, бога Быка.

 Отчего же царь не посыдает войск в Ханааи? спросил Идомии.

Тута предвидел вопрос, ио ответить на иего было ие так-то легко.

 Царь Егнпта воевать не хочет ии с кем: мир, говорит, лучше войны. — начал Тута и не коичил: ответ ему самому

показался нелепым.

— Как же так, не воевать ии с кем? — удивнася Идомин.— Ну, а если враг войдет в землю царя, и тогда воевать не будет?

— Может быть, и тогда, — опять начал Тута и не кончил; смутился, поспешна прибавить: - Мысли царя, как мысли божьи, неведомы. Но, думаю, что, если враг напа-

дает, царь обороияться будет. — Да ведь уж напал: Ханаан — земля царская. Чего

же он ждет?

— Не мие, рабу, судить царя моего: он лучше знает,

что делает, -- ответил Тута смиренио.

Идомин взглянул на него молча, пристально. Вдруг наклонился, потрогал себе пальцем лоб и шепнул ему на

— Здоров ли царь?

 Как солнце в небе здравствовать изволит его величество, - проговорил Тута привычные слова привычным голосом н невольно потупнася: колючие глазки воизились в него, как иголочки, а когда он опять подиял глаза. Идомин прочел в них безмолвный ответ.

 Слава Великой Матери, да сохранит она здравие царя, брата моего, во веки веков!- проговорил он тоже привычные слова; но они поияли друг друга без слов: царь

Египта — сумасшедший.

 Да, мир лучше войны,— продолжал Идомии, как будто про себя, тихо и задумчиво. — Все люди — братья, сыны единого отца небесного, Солнца Атона-Адуна. Не воевать ни с кем, перековать мечи на плуги - о, если бы так! А ведь и было так, в иачале дией. Как в древинх песиях поется:

> Пеовые люди не знади бога войны и убийства,-Знали одиу милосердиую Матерь, пречистую Деву; Жертв заколаемых кровью святых алтарей не скверинли;

Все на земле было коотко: и птины, и звеои, ласкаясь, К людям доверчиво дънуди, и пламя дюбви в них горедо.

Тута смотова на него с дюбопытством: «Славит Великую Матерь, а сам родиую мать убил», — думал, ио странно — без возмущения, как будто очарованный виденьем Золотого Века.

— Так было — так будет: вот чего хочет Ахеиатои Уарнов, Радость Солица, Сын Солица Единственный! Проклят Амон, бог войны: благословен Атон, бог мира.

Не так ли, сын мой?

— Ты знаешь учение царя? — удивился Тута. — Как ие знать? Адуи-Атои — одии и тот же бог, v

иас и у вас. Нет бога, кроме Атона: у всех народов он один, повторна Тута равиодушно, как школьник скучный урок.

— А учеников у царя миого? — спросил Идомин. — Пон дворе и в Ахетатоне, новом городе Солица.

м ного. — А в других городах?

Есть и в доугнх.

- Maso?

Да, меньше.

— A наоод что?

Народ верит в старых богов.

— Не хочет нового? Буитует?

 Нет, у нас иасчет буитов строго. — Казните?

- Казинм.

— И царь об этом знает?

— Зачем царю зиать?

— Ну, да ведь всех ие переказнишь? Нет. всех иельзя.

— А ведь плохо царю без народа, одному против всех! — вздохнул Идомин сокрушенно. — Ты как думаещь. сын мой, кто снаьнее, один наи все?

Все, — ответна Тута с убеждением и вдруг спохва-

тнася: - «Что ои меня допрашивает?» Жаль брата моего воздюбленного! — вздохнул Идо-

мин еще сокрушениее. — Спасти его нельзя. Погибнет сам н других погубит. Глупы люди и злы: жить в мире не могут, должиы воевать. Война им лучше мира. Ты как думаешь, сын мой, всегда будет война?

 Всегда, — опять не удержался Тута, ответил искоеине.

 А если так, ие устоять Атону против Амона, продолжал Идомии. Велик Ахенатон пророк, из рожденных женами не было большего. Но малые пожрут великого, все — одиого, «Люди едят плоть мою», знаешь, о ком это сказано?

 О Сокровениом, чье имя несказанно, повторил Тута опять, как школьник скучный урок: помиил, что это сказано в Книге Мертвых, об Озирисе, боге растерзаниом.

 Да. о Нем. Великая Жеотва, от начала мира закланиая — Ои, Радость Солица, Сыи Солица Едииствениый — Ахеиатои Уарира! — воскликиул Идомии, и глаза его вдруг вспыхнули таким исступленным, почти безумиым огием, что Туте сделалось страшио.

> Слава Отцу Несказанному! Слава Сыну Закланному! Слава Тебе, Великая Мать! -

произиес царь уже по-критски, подияв руки к иебу молитвенио.

И вдруг опять наклонившись, шепиул Туте на ухо: — Хочешь быть царем?

Тута вздрогиул, отшатиулся.

Мие царем ие быть.

— Почему?

Есть другой наследник, Заакера, супруг старшей

дочери царя. Сегодия ои, а завтра ты.

Колючие глазки вонзились в иего, как оаскаленные

иголочки. — А если будешь царем, не скажешь: «\lambda... лучше

войны»? — спросил Идомии.

 Что говорить о том, чего ие будет,— вздохиул Тута, и глаза у иего вдруг загорелись, кулаки сжались.— Будь я царем, проучил бы я всю эту сволочь как следует!

— Какую сволочь?

 Хабири иечистых, Хетеян разбойников! Не они стоащим.

— А кто? — Люди Севера, Железиме. Слышал о иих?

— Слышал: Даиауны, Дардаиуйи, Илиуны, Пулазати, Ахаваши, — назвал Тута имена полудиких, для Египта еще басиословио далеких племеи: Данаев, Дарданцев, Илионяи, Пелаэгов, Ахеян.

— И о брате о моем, Сарпедомиие, слышал? — Слышал. Он к иим бежал, к Железиым?

 К иим. Хочет их вести на меня, за мать отомстить. Но видит Великая Матерь, чист я от крови матерней! Не я ее убил, а ои. И моей души ищет, злодей, братоубийца. Будь он проклят, проклят, проклят! - шептал Идомии, с ужасом выставив руки вперед и оглядываясь на дверь, как будто за нею был брат.

— Горе нам, если придут Железные! Сначала нам, а потом и вам горе! Все сметут, разрушат, не оставят камня на камне. Придут из ночи Железные — и наступит железная почь — конеи всему!

— Что же делать? — спросил Тута.

— Быть вместе. Вместе мир спасем. Тебе — земля. мне — море. Хочешь?

— Хочу,— прошептал Тута, закрыл глаза, и опять показалось ему, что он летит.

Царь встал с престола, подошел к Туте. положил руки

на голову его и произнес торжественно:

— Радуйся, брат мой возлюбленный, царь Египта,

Тутанкамон!

# ПАЗИФАЙЯ

ī

Игры быков шли на Кносском ристалище.

Вырубленные в скале отлогого колма, выложенные полукругами над продоловато-круглою, песком усыпанною площадью. В середине их высился дарский шатер лилового пуртура на золоченых шестах с дюжний шатер лилового пуртура на золоченых шестах с дюжний покомася на кипарирами. Исполииская серебряная бычья голова сверкала над шатром. Нижний полукруг скамей покомася на кипарисовых столбах, с темными между ними проходами в стойла быков.

Узкая полоска моря синела с одной стороны, а с другой — мглисто-голубые очертания горы Каратийской напоминали обращенное к небу лицо великана — умершего бога Адуна, в чью славу и совершались игры быков.

Начались они пляскою жрецов Адуновых, пестунов бога Маласица, Куретов, Им отдала его Мать, чтобы укрыли Сына от ярости Отчей, ибо Отец есть отонь пожирающий, а пожираема жертва — Сын, И спрятали они Младенца в пецере Диктейской горы, где коза Амалоея кормила его молоком, дикие пчелы — медами горных цветов, а Куреты окружали его, паражицуще, заглушая маласнический плая топотом ног, грохотом лат и мечей, да не найдет и не пожрет Сына Отец; по найдет и пожрет вечиую Жеотву вечный Отонь.

В скорби о Боге умершем плясуны исступленные резались мечами так, что алою росою капала кровь на белый песок.

Вдруг один упал в судорогах, с пеною у рта; тесным кругом окружили его остальные, и совершилось ужасное таинство: кремневым ножом оскопил он себя с воплем:

— Слава Адуну, Деве-Отроку! И все множество зрителей поднялось со скамей, как

один человек, восклицая:

— Ио Адун, но Адун Радуйся, Отрок! Дева, радуйся! А за бешеною пляскою Куретов съсдовала тикая пляска лунных жриц. В тканях голубовато-сквозящих, как лунное облако, тихо, как тени дуны по ночным облакам, кокользили они по извивам плясового крута, лабиринтиовыющимся; завивали хоровод Пазифайи — Весозаряющей, Луны в польолуния; пласали тихо-исстриленную, вихревую, круговую пляску всего, что есть в мире, от побез виноградимх лоз до водоворота безди морских, от извива кудрей девичьих до круговорота солиц ночных: ибо все в мире плящет, вечным кругом кружитер.

И опять, как один человек, затаило дыхание все множе-

ство зрителей, чувствуя, что Бог — в тишине.

Когда же отгорели на закате два рдяных пламени два бычьих рога над царским шатром, а над горой Кэратийскою. порозовевшею, засеребрились два рога юного

месяца, начались игры быков.

Медиме решетки стойл подымались на цепях со скрежетом, и выскакивали дикие быки, белме, чериме, рыжие, цегие, тяжело-тучиме, огромпо-рогатые, чудовищио-прекрасиме, первенцы творении, сыны Земли — Матери богоподобные.

Застоявшись в стойлах, радовались воле, бетали, прыгали, прядали, как будто плясали пляску богу Адуну, Быку небесному. Запахло бычым стойлом, теплотою навозною; пвыль заклубилась, как дым от пожара; земля вагудела от топота ног, и воздух потрясся от рева, подобного гулу подземных громов.

Появились люди, странно маленькие среди исполинских быков, как будто все мальчики и девочки: плясуны и плясуныи, акробаты и акробатихи; голме, только иют в ременчатых полусапожках да стан перетянут, перерезан, как стан осы, медно-кожаным валиком-поясом с коротеньким кожаным передничком. Смутлы, шутлы, сухи, жилисты тела, груди чуть выпуклы — у всех одинаково: не отличить, кто мальчик, кто девочка.

И заплясали с быками неимоверную пляску. Когда издали бешеный зверь, уставив рога, мчался на человека, тот ждал его, не двигаясь, и только в последний миг — вот-вот уже рога вонаятся в тело — чуть-чуть отскакивал в сторону, хватался за них и, пользуясь движением бычьей головы, вадернутой, чтобы вскинуть его на рога, сам себя вскидывал, вскакивал на спину быка с иссказаниюю ловкостъю.

Поднилась последняя решетка, и выскочил бык, самый странный и днями из всех, только что пойманный в дебрях Иды горы, на той последней ловитве, в которой участвовали, дио, дочь Аридозля, и Таммузадад, вавилонянии. - белый, как пена морская, прекрасный, как бог, что вышел из сниего моря с белою пеной ревущик валов, — бот Бык, Пази-

файин возлюбленный.

В первый раз выпускали его на ристалище и дня три перед тем томили жаждою, чтобы укротить: иначе инкто бы ие справился с ими.

Высокая дубовая колода с водою стояла на ристалище, под царским шатром. Пробегая мимо нее, учуял он воду, остановился, взвился на дыбы, положил от ноги на коай колоды. Уткиул в нее мооду и начал жад-

но пить.

Толстый канат, на двух шестак-мачтах, протянут был над колодою. Быстро-быстро, как белка, взлезал по одной из мачт девочка лет пятнаддати, пробежала, остановилась против быка и вдруг, выставив руки вперед, книулась винз головою, как пловец с высоты кидается в воду. Толое тело, полудетское, полудевнчые, острое, как стрелка, промелькиуло в воздуже — и у самых привычных зрителей замерло сердце: при малейшей ошибке прыжка исполниские рога воизильнось бы в тело ее, как мечи. Но расчет был вереи: упада между рогами, невредимая.

Бык, соскочнв с колоды, замотал головою, запрыгал иеистово, чтобы стряхнуть плясуныю. Но она держалась крепко, уцепившись за рога руками и ногами: один рог под мышкою, другой — между ног, и так вися, качалась,

как на качелях — нграла со смертью.

Вдруг перекниулась на спину зверя, встала на ноги и спрытнула на землю. Не успел он повернуться к ней, как уже другая плясунья вскочнла на него, протянула руки к первой, подхватила ее, переброснла через себя на спину быка и тоже спрытнула; опять вскочила первая, перебросила вторую. И так то одиа, то другая летали, летали они в бедом облаке пыли, регали, как ласточки.

Из царского шатра послышалось тихое рукоплесканне: по здешнему обычаю, ударяли не ладонью в ладонь, а пальцами в пальцы. И все множество эрителей ответило та-

ким же тихим плеском.

- Nefert, nefert! Прелесть, прелесть!- восхищался Тута. - Вон как улыбаются: должио быть, влюблены друг в друга, — шепнул он Таммузададу, сидевшему с иим рядом, в парском шатре.

Влюблены? — усмехиулся тот своей тяжелой, точно

камениой, усмешкой. — Да ты что думаешь?

 Думаю, что такие хорошенькие мальчик и девочка... — Близорук же ты, господии мой, или плохо видеть изволишь от пыли? Это не мальчик и девочка.

Тута вгляделся пристальней.

 Ах, провались они все, окаянные — не разберешь, кто мужчина, кто женщина - тихонько рассменася он и оглянулся туда, где, среди скопнов своих, сидело чудовище с головой быка, царь-царица Идомии.

Продолжал усмехаться и Таму. Но, когда привычным движением поднял он руку к льияной повязке на шее, лицо его вдруг исказилось так, что Тута спросил с участьем:

— Все еще болит?

— Болит. — ответил Таму и вспомиил, как в ту страшиую иочь, в пещере Матери, пода на колеиях к водотистожелтому покрову: «Кто подымет покров с лица моего, умрет». Подиял — умер. И теперь умирает. При свете дия, под тысячами глаз, обиаженное тело ее, ии мужское, ии жеиское - мужское и жеиское вместе, так же страшио, как тогда: «Да ты кто, кто ты, Лилит?»

— А ты этих девушек знаешь? — полюбопытствовал

Тута. Таму ничего не ответил, как будто не слышал: модча встал и ушел. За него ответил один из скопцов:

— Та, что постарше, Дио, дочь Аридовля, а другая,

помоложе. Эойя, дочь Итобала.

Падали сумерки, и светлевшие на иебе роги луны откидывали черные тени бычьих рогов на белый песок ристалища, когда протрубила труба, тритонова раковина, конец иго. Быков погнали в стойла: более смирных вели за продетые в ноздри кольца, а диких ловили арканами.

Перед царским шатром на опустевшем ристалище собрались плясуны и плясуньи, ожидая решения царя, кто

победил в состязаньи.

Только троих из тринадцати учесли раненых; убитых ие было вовсе, что сочли недобрым знаком: жеотвы бог не поинял, а главною целью священных иго и было поинесение человеческой жеотвы.

Пологи лилового пурпура в царском шатре, просвечивая аметистовыми светами вспыхиувших факелов, чутьчуть оамляннулись, и высунулась бычья моода царя. Кооме поиближенных скопцов, инкто инкогда не видел человеческого лица его и ие слышал голоса. Но и от бычьей морды люди закрывали глаза руками, с благоговейным ужасом: увидеть бога — умереть. И пронесся шепот, как шелест иочных деревьев:

— Помнлуй, Владыка-Владычнца!

Кто-то за спниой царя воскликнул в иаступившей вдруг тишине:

— Эойя, дочь Итобала, радуйся!

Победительница вышла вперед, пала инц, и венок из белых шафранных цветов слетел на нее из шатра.

Жертва кровавая не совершилась,— да совершится же бескровная: шафранным венком венчалась невеста Солица-Быка, богния Луны в полнолунни, Пазифайя— Всесветящая.

Эойя, дочь Итобала, радуйся! Радуйся, богом любимая!
 повторнло все миожество зрителей.

.

- Не бойся, он зла тебе не сделает.
- Знаю. Я не того боюсь.
- А чего же?
- Можио сказать? Не рассердишься, Пчелка, милая?
- Не рассержусь, говори.
   Боюсь... Погоди, дай на ушко скажу. Боюсь, что
- вдруг будет смешно...
   Смешно? А разве не страшно?
- Да, и страшио, а все-таки смешно... Деревяниая, на колесиках, шкурой обтянута, совсем как живая, а ходить ие может: подтолкнуть ее сзадн — покатится; заскрнпят колесики, я н рассмеюсь. А ведь нельзя?
  - Нельзя.
- Ну вот. А когда ислъзя, еще смешнее: как от щекотки рассмеешься, ие удержишься. И потом, как влезу к ней в брюхо,— а в глазах у иее дырочки — можно выглядывать,— выглану, увижу, как ои подойдет, уставится мордой в морду, обнохает, фмркиет,— и опять засменось, прямо в лицо богу... — Ну, что же, смейся, ие бойся, девочка моя малень-
- Ну, что же, смейся, не бойся, девочка моя маленькая! Бог любит смех детей — он сам как дитя малое.
  - Перед людьми нельзя, а перед ним можио?
    - Можно. Он мудр и благ он знает все. — Да, все знает. Давеча свежей соломы принесла ему
- да, все знает. давеча свежен соломы принесла ему в стойло, а он поглядел на меня однны глазком, так, что страшно стало: знает все, только не может сказать...
  - Ночью сегодия скажет тебе все. Веришь?

 Верю. Войду во чрево Телицы, как мертвые входят во чрево земли, и узнаю все, как знают мертвые, проговорила Эойя молитвению и вспомнила, что сказывала ей

египтянка Зенра, Динна кормилица.

Дочь египетского цари Менкаура, умирав во цвете юмости, говорила отцу сповму: «Не клади меня в земло сърую, чтобы мие в земле не соскучиться, а положи у себя во дворце и выноси на солице, чтобы выдеть мие и мертвой солице живых». Так и сделал царь Менкаур: положим мумию дочери во чрево Небесиой Телицы, Гатор, изваяниюй из сикоморового дерева, украшениой пуртуром и золотом, с золотым, между рогами, солиечным кругом, поставил ее у себя во дворце, в темиой палате, освещениой лампадами, и раз в году, во дии Озирисова плача, вымосили ее иа двор и открывали оконце, сделанию е в синие ее так, чтобы солиечный луч падал прямо на лицо умершей: ибо сладко и мертвым видеть солице живых.

 Радуйся, Эойя, проговорила Дио тоже молитвенио. Будешь во чреве Телицы, как мертвая во чреве земли и как дитя во чреве матери: умрешь и родишься в

вечиую жизиь!

В дощатой келийке, тесной и темиой, как гроб, пропахшей иасквозь бычьим стойлом, теплотою иавозною, Диожрица одевала Эойю послушинцу в белые одежды, венчала

белыми цветами шафрана, как невесту к венцу.
Видя их вместе, легко было ошибиться, как ошибся

Тута: «мальчик и девочка». Рядом с Дио Эойя казалась почти ребенком: худенькое тело, слишком гибкое, как слов обаль водиного цветка; рыжие волосы с тусклым отблеском старого золота, слишком мягкие; розовое пламя крови ковозь бельняму кожи, слишком прозрачную; детские веснушки около глаз, ио иедетская грусть и страсть в теммых глазах.

Когда Дио сказала давеча: «умрешь», знакомая боль неутолимой жалости, неискупимой вины произила ей сердце. Обияла Зойю и поцеловала в глаза, чувствуя, что вся она отдается ей, как тоикая водоросль кольжанью глубокой волим. Девочка закичула голову, закрыла глаза под поцелуем; лунный луч упал на лицо ее, и оно побледиело, как мертвос.

«Что я с нею делаю?— подумала Дио с вещим ужасом.— Невесту ли готовлю к венцу, или жертву к закла-

иию;»

Издали послышались гулы тимпанов и визги флейт. Дио и Эойя выщии на ристалище с пустыми полукругами скамей, белевшими почти ослепительно под светом полиой луны. Из главных ворот под царским шатром выступило шестине лунимх жриц. В остромогечимх тирах с низким, до, пояса, вырезом платъя, обнажавшим сосцы, в широких, илаподобие колокола, робках, с миогоцетым и оборками и и серебряным спереди, по золотому полю, шитъем — кустами шафраниях цветов,— сами они в этих странных и одеждах, мерцавших луниям серебром и золотом, подобны были сказоризым луниям шетам.

Викатими чучко Томіды, на колесінках, огромное, точеное на мінарисного дерена, обтянутос настоящею белою коровьей шкурою; поставили его посередине ристалища, и тут же, перед нішь три ванаменья: медную секнуу, дауострую,— знаменье Сына закланіного; два глиняных бычных рога с тремя между инии побегами лозными — Дренамийизяи,— знаменье Отца несказанного; и три, на одном основании, глинятых столобика с тремя голубками,— знаменье Девы-Матери. Так повторялась трижды тайна божественных чисел: Три в Одном.

Благообразная старица, начальница игр, мать Ананта подощла к Эойе, взяла ее за руку, подвела к Телице н спросила:

- Чиста ли ты, девушка, от пищи животной?
- Чиста, ответила Эойя. — Чиста ли ты, девушка, от крови человеческой?
- Чиста.
- Чиста ли ты, девушка, от соития с мужем?
- Чиста.

В спине Телицы откомася дюк. Эойя взощла к иему

по лесенке, спустилась в пустое чрево, и люк заклопиулся, Флейты завизжали, загудели тимпаны. Луиные жрицы, тихо, как тени луны по ночимы облакам, скользя по лабириитным нзвивам плясового круга, окружили Телицу, завили ее в хоровод лунимх цветов и запели песнь иевесте Солица-Быка, Луие в полиолунии, Пазифайе — Всеозаокношей:

> Радуйся, чистая Дева, Брачное ложе готовы! Ярость небесного гнева Да отвращает любовь. Из темного чрева Самшины ли, Дева, Бичьего рега Яростный лык? Бик, Бык, Бык, Вык, В чреслах Телицы Божественной. Деву покрост, любя.

Песнью тоожественнон Славим тебя, Богом избранная, Богу закланная. Лева-Мать несказанная!

Хор удалялся, песнь умолкала — умолкла, и на опустевшем ристалище воцарилась лунная тишина.

Вдруг на белом песке задвигались черные тени, тени бычьих рогов. Белый, как белая пена морей в сияньи луны,

приблизился к Телице Бык.

Лежа на мягкой подстилке свежескошенных трав, в смолистом благовоны кипарисового гроба-чрева с искусно проделанной для притока воздуха отдушниой, глянула Эойя сквозь дырочку глаза и увидела морду быка так близко, что казалось, он дышит ей прямо в лицо. Но не испугалась и не засмеялась, только улыбиулась: «Какой больщой, а молочком от него пахиет, как от теленочка! Беленький, бедиенький!» -- почему-то вдруг вспоминаа предсмертный взор заколаемых жертв, и сердце произила ей зиакомая боль неискупимой вины, неутолимой жалости, и вместе с болью тихий востоог, как тихий свет Всесветящей: узнала, что в Жертве - Бог.

Бык отошел от Телицы: учуял, что она неживая; муд-

рее был, чем думали люди.

Сонный, побрел по ристалищу. Лег на землю, подиял глаза с тихим мычанием, как бы вздохом любви, к Всесветящей, Возлюбленной, и, под ее поцелуем, закрыл их заснул так сладко, как спят только звери и боги.

Сладко заснула и Эойя во чреве Телицы. Снилось ей, что целует ее в глаза Мальчик-Левочка, и под Его-Ее поце-

луем умирает она - рождается в вечную жизнь.

## ш

 Дио полюбит тебя, только убей сучку, — говорил Таммузададу, железиому купцу, Дини двоюродный дядя, почтенного вида старик, владелец богатенших в Киоссе погребов винных и одивковых. Кинир, сын Уамара. — Какую сучку? — спросил Таму.

— Эойю.

— Зачем ее убивать?

 Чтобы с Лио сиять чару. Приворожила она ее, испортила. Разве не видишь: всегда вместе, водой не разольешь. У этих ведьм чары-присухи могучие.

— Эойя — ведьма?

Да еще какая! Мимо не пройду, не отплевавшись.

Помии: пока эта девчонка жива, не видать тебе Дио, как ущей своих.

— Как же ее убить?

— Ая уж знаю как, все за тебя сделаю; только скажи.
— Нет, ты скажи, как?

Поклянись, что не выдащь.

- Клясться не буду, а вот тебе слово: не выдам.
- Следаю так: подговорю кого надо, в ристалище; появым пойлом опоят быка, и как выйдет она с инм плясать, он взбесится, вздериет се на рога. И ничьен вниы ие будет, только жертва, богу угодиая.

— Вот как просто! Ну, а если узнают?

Меня казнят, а ты в стороне.

— Для кого же ты будешь стараться? — Для Лио. Ей лучшего мужа ие надо, чем ты.

— Любишь ее так?

 — Люблю. Один я у нее на свете: сиротка, ин отца, ни матери.

Таму усмехнулся, вспоминл, что ему рассказывала Зеира, Диниа няня: однажды ночью забрался старик в спально к племянинце, хотел ее осрамить, но она избила его, как собаку, едва не убила до смерти.

Для нее только и будешь стараться?

Нет, и для тебя.
 А я-то тебе что?

— А я-то тебе что?

— Ты — великий человек, Таммузадад, сын Иштаррамана: железо нашел, а железо мир победит. Возьми меня в долю, купец: вместе отправим корабль за железом. Только

скажи «да», и Дио будет твоею. Ну что же, по рукам?

— Нет, я еще подумаю. Эойя родом была из полуночного Фракийского племени Эдонян, соседиего с племенами Пелазгов, Ахеяи. Данаев и других Железных людей.

Эдонийские жены и девушки, бегая по лесам и горам, в иочимх радениях, неистовых плясках, обуянные богом Загреем-Вакхом растерэаниям, терзами живую жертву, тельца или агица, ели сырое мясо и пили горячую кровь, чтобы понячетиться богу.

Однажды, проплясав всю иочь, сбежали на берег моря, пали, изиеможенные, на песчаной косе, как стая птиц, при-

битая бурею, и заснули мертвым сиом.

Хитрые гости морей, финкиний ды, памвшие мимо, увидели издаля женщин, потихоньку причаляли, бросились на ник, как ястреба на голубок, и уже влекли на корабль, когда на крики женщин сбежались пастухи из соседних долии и отбили всех, кроме одной, Землы, дочери Огига. старшины Эдонийского.

Земла билась в плену, как птица в сетях; хотела наложить на себя руки. Но потом присмирела: почувствовала, что под сердцем у нее шевельнулось дитя, и для него захотела жить. Верила, что зачала от бога, в сониом видении, а подруги думали, - от пастуха, отдова наемника. Так случалось неоелко: где-нибудь в логе лесиом, пои свете звезд. исступленная фиада соединялась в любви, сама не зная с кем, как звериха со зверем, или богиня с богом.

Месяца через два финикийцы вериулнсь в родную гавань. Библос-Гэбал, у подножия Анваиа, и здесь продали Землу жрецу Астарты и Молоха, Итобалу, В доме его и

оодила она дочку, Эойю.

Вдовый старик Итобал имел сердце доброе, хотя и приносна маленьких детей в жертву Молоху. Долго мучился этим, а потом привык, утешаясь тем, что и Авраам, такой же, как он, ханаанский жрец Ваала Огненного, за такую же святую и страшную жертву наречен «другом Божьим».

К Земле Итобал был милостив: возвел ее в почетное звание священной блудницы в храме Астарты, а Эойю полюбил, как родную дочь, н. когда она подросла, удочерил

ее по закону.

В священиой Астартовой роще, где покоились обуглеиные кости маленьких детей, принесенных в жеотву богу, и чистые душн их, казалось, возносились в благоуханин фиалок, - как фиалка, росла и цвела Эойя, дочь Итобала.

Ей минуло двенадцать лет, когда жрица Дио, дочь Аридордя, прибыда на корабле из Киосса с дарами и жертвами Астарте: в ней чтили Критяне свою Великую Матерь. Дио прожила в доме жреца Итобала около месяца. С Эойей почти не говорила, но чувствовала, что девочка влюбилась в нее тою детскою влюбленностью, которая кажется взрослым смешной.

В последний вечер, накануне отъезда, когда они остались один в священной роще Астарты, она сказала Эойе:

 Хочешь, я возьму тебя с собою на Остров, девочка? — Как возьмень? Совсем?

Совсем.

Эойя посмотрела на нее долго, молча, и, наконец, тихо ответила:

— Возьми.

Да ведь не отпустят?

 Да, не отпустят, — согласилась Эойя; опять помолчала, подумала и сказала еще тише:

— А я убегу.

— Не убежишь: ты ведь отца и мать любишь. Я тебя...— начала Эойя и ие коичила; вдруг вспых-

нула вся, а потом побледнела.

— Я тебя больше люблю, — прошептала страстным

шепотом.

— Глупенькая!— засмеялась Дно, обняла ее, поцеловала в глаза, в детские веснушки около глаз, и почувствовала, что вся она отдается ей, как тонкая водоросль колыханию глубокой волны.

Глупенькая, разве можно так говорить?

 Можно. Я тебя одну люблю, — сказала Эойя со страшною, недетскою силою любви. — Возьми меня с собой.

Только скажи — и убегу!

Душн сожженных детей возносились в благоуханин фиалок, и в светлом, между черными кипарисами, иебе, еще беззвездном, теплилась одна вечерняя звезда, звезда Его-Ее, Девы-Отрока.

Дно взглянула на нее; уже не смеясь, тихонько оттолк-

нула девочку и молча, быстро ушла.

А на следующий день, когда корабль отплыл в море так далеко, что не видно было берега, узиала она, что Эойя на корабле: подкупила кормчего золотым ожерельем, подарком отца, и тот спрятал ее между тюками товаров.

— Негодная, негодная девчонка, сумасшедшая, что ты наделала!— нажинулась на нес Дно; но, вглядевшись в лицо ее, поняла, что нельвя ее браннть, как лунатнка, ндущего

по краю пропасти.

Пловцы не захотелн возвращаться для незнакомой девочки, а до Крита не было гаваней. Дио решила отправить ее обратио с первым кораблем из Кносса. Но не отправила: полюбила Эойю так же безумио, как та ее.

полюбила Эбию так же безумио, как та ее. На острове Крите, на горе Диктейской, близ пещеры, где

родился Младенец бог, была святая обитель, Пчельник Матери. Там девы-затворинцы жили под надлором Великой Пчелы, первосвященицы. У каждой жрицы была послушница: у Дию — Зойи. Четыре года провела она в обитель, учась бомественной мудорости словом, а больше плакскою, потому что немая пласка мудрее всех человеческих слов. В конце первого года прибыл в Кноес Итобал, слу-

конде нервого года приовал в клюсс этгооал, случайно узнавший, где находится приемная дочь его, и потребовал выдачи ее как беглой рабыни. Ему ответили, что в Постранным выстрабынь, а есть только святые девы под святым покровом Матери, и что их и ев выдают инкому.

Он усхал, прокляв дочь н велев ей сказать, что она убила

мать: Земла умерла от тоски по дочери.

Плясуньи для бычьих игр на Киосском ристалище набирались из жриц и послушниц. Попала в набор и Эрйя.

Покинув Пчельник, поселнлась она у Дно, в загородном доме ее, близ Кносской гавани, на самом берегу моря, среди кипарисовых рощ, вниоградников и шафранных садов.

На третий день после брака Эойи с богом Быков, Дио совершала над нею священный обряд омовения в море.

совершала над нею священным обряд омовения в море. Сняв с нее подвенечный убор, броснла его в волны, зачерпнула воды в чашу, окропила Эойю и прочитала молитву:

Мать, любовью твоей Царство Морей Осения. Всех детей Сохрани. Вопаь потибающих В море услашь. Бурь налегающих Ярость утишь. Адруй ветр благовсющий, Парус белеющий Тихо исси. Всех повилуй, спаси, Всех повилуй, спаси, Всех повилуй, спаси, Всех повилуй, спаси, Всем повили благодать,

По обряду жрица и послушинца должны были вместе выкупаться в море.

В пляске давно уже привыкли они видеть друг друга почти нагими; но инкогда еще не видели нагими совсем. Сияв последний покров, Эойя вдруг застыдилась, поскорее бросилась в море. И Лио — за нею.

Пубокий задим вдавадся в берег. Шум буручов слышадся надаль. Там волым кинсам и вылд, обливая острые имася надаль. Там волым кинсам и вылд, обливая острые скально солько чуть чуть комыхнальсь па задиже, была тишния; столько чуть-чуть комыхнальсь сплошною глыбою стекла голубовато-веленого вода, такая прозрачияя, что каждый камещек, каждая ракушка выднельсь на дне.

Наготы купальщиц не скрыла вода; но в холоде ее

иевиниом стыд потух.

Плавали обе, как рыбы. Играли, шалили, брызгали друг в друга сапфириыми брызгами, и смеялись, кричали, визжали от радости; радовались так, как будго вериулись

на родину: море им было роднее земли.

Подплывали к бурунам, взасезали на скользкие камии, обросивие черно-зелениями волосями водорослей, и жадно дышали их устрично-соленою свежестью. Подставляли спину набегающим взалам, и покрывал их, как Бык, Пазифайни возлюбленный — ревущий, скачущий, белою пеною блецущий вал.

Ныряли, как водолазихи. Глядя друг на друга под водою, не узнавали друг друга: призрачными казались лица и тела; белое тело Эойн — голубовато-серебряным; смуглое тело Дио — серебряно-розовым; оба, как цветы подводные.

И подводная жизыь кипела вокруг илх таниственнорыбы, проглывая, глядели круглыми глазами, пристально; морской еж ежился; морская звезда мигала ресинцами; таяла медуза опалово-луиная; слизияки выползали из раковин; тянулись из чаши кораллов чы-то длиныые щупальцы, усики, хоботы; чын-то глаза в темноте, как гинлушки, светильсь.

кн, светнансь.

Страшно нм было страхом святым, как будто разверзалось перед ними божественное чрево Матерн, ложесна
несказанные, где зачинается все, что было, есть и будет.

И грубым казался солнечный свет после подводного сумрака, жар солнечный — убийственным. Но земные, к земле вернулись; выплыли на берег и легли на песок, уже не стыдясь наготы.

Вдруг Эойя вскочнла, вскрикнула:

— Смотрит! Смотрит!

И бросна камень в миртовый куст, разросшийся густо над кручей скалы.

— Кто? — спроснла Дно. — Он. он! Таммузадад!

Дио тоже вскочила. Гиевом озаренное лицо се было горано, как лицо самой Бритомартис, божественной Девы Ловчихи. Одной рукой скватила она покрывало золотнетожелтое с серебряными пчелками,— Таму узнал его,— а другою — копіве. Піо старой привычие охотинцы никогда не выходила на дому без лука или копівя. Бросила его с такою силою в куст, что опо могло бы убить человека. Но тотчас опоминальсь, побледнела, закрыла руками глава чтобы не выдеть, и побшентала с ужасом:

Таму, брат мой, что ты сделал!

— Ничего, не бойся, убежал, — проговорила Эойя, тоже бледнея.— Вот как испугалась! А я и не знала, что ты его так любишь...

В тот же день Таммузадад сказал Книнру, сыну Уама-

— Поминшь, о чем мы с тобой говорили намедии?
 — Помию.

— Дай руку.

Кинир подал руку. Таму ударил по ней, как купец на торгах, и сказал:

— В долю беру тебя, Книнр, сын Уамара, вместе отправим корабль за железом. Ладно?

Еще не веря счастью своему, Кинир вэглянул на него исподлобья жадными глазами.

 Как же не ладно, как же не ладно! О, господин мой, да наградят тебя богн! - всханинул он и броснася цело-

вать руки его. - А сучку убить?

Таму ответна не сразу. Опустна глаза, как будто задумался. Вспомина — увидел: на песке, у мооя, лежат, обиявшись, «мальчик и девочка», а он, в кусте над обоывом, упал ничком, уткнулся лицом в землю и царапает ее ногтями, как смертельно раненный, хочет грызть: «грызть будешь землю», по слову древнего проклятья. И вдруг над самон головой просвистело копье. О, если бы чуть-чуть пониже!

— А сучку убить? — повторил Кинир, думая, что он не

Таммузадад медленно, с усильем, поднял на него глаза н, зная, что будет так, как скажет,— сказал: — Убей!

О Таммузе далеком плач подымается! Матка-коза и козленок заколоты; Матка-овца и ягиенок заколоты. О Сыне возлюбленном плач подымается!-

пел Энгур, сын Нурдагана, на выжженном поле, плоской вершине скалы над заливом, где утром того же дия купа-

лись Дио и Эойя.

Старый раб Иштаррамана, Энгур бежал с Таму, когда тот убил, или думал, что убил отца своего; плавал с ним в далеких морях за железом, служил ему верой и правдой, но одряхлел, выжил из ума и стал инкуда негоден. По прось-

бе Таму Лно взяла его к себе в пастухи. Теплый ладан вересков, мяты, полыни, донника и за-

пах овечьей отары, напоминавший пастуху родные кочевья в степях Сеннааоских, смешивались с мооскою соленою свежестью. Медленно всходили облака из-за холмов лиловеющих; медленно паслись овцы и козы; медленно падали звуки свирели, однообразно-унылые, звук за звуком, как слеза за слезою:

> О Сыне возлюблениом плач полымается: Ты — деревцо, в саду воды не испившее. Вершиною в поле не расцветавшее; Ты — росток, текучей водой не взлелеянный; Ты — цветок, чьи корин из земли исторгиуты...

Дин Таммузова плача наступали каждый год, когда от летнего зноя увядали травы и цветы в родных степях Сеннаара. Вспомина об этом Энгур и здесь, на чужбине. Плакала свирель его весь день - то умолкала, то снова плакала.

Знойный закат над выкженною цепью ходмов уже клусолиечно-белая, Его-Ее звезда — Отрока-Девы, Такмуза-Иштар, а он все еще пел свою бесконечную жалобу о цвете увядием. Обег умершем, Таммузе:

> Умер Владыка, умер Таммуз! Псы блуждают в развальнах дома его,

На могнльную тризну слетаются вороны;

Звучит в непогоде свирель заунывная...
О, сердце, о, сердце Владыки! О, ребра произенные!

Сидя над морем на краю обрыва, Дио и Эойя слушали молча. Так тихо потухал закат, так тихо теплилась звезда и плакала свирель, что тишина обнимала и слушавших.

— О чем он плачет? — спросила Эойя.

О боге умершем, Таммузе, — ответила Дио.

 Таммуз, Озирис, Аттис, Адон ханаанский и ваш Адун, и наш Загрей-Дионис,— все боги умирают?

— Все, или Один во всех. — Зачем?

— Ты энаешь, зачем.

— Лы знаешь, зачем.
 — Да, знаю: чтобы воскресиуть и воскресить мертвых;
 так на Горе учат. Да ведь я глупая: не понимаю...

— Не понимаешь, как воскрес? — Нет, как умер. Разве может Бог умереть?

Нет, как умер. Раз
 Ты и это знаешь.

— 1ы и это знаешь.
 — Знаю: родился человеком, чтоб умереть... Совсем

человеком? — Совсем.

— Как я, как ты, как все?

Как все.
Тут у вас, на Острове, и жил?

— да.
 — Ну, еще бы! Тут и пещера, где роднася, и гроб, где погребеи: уж значит, тут и жил...

Зачем ты так говоришь? Как будто не верншь?
 Нет, верю... Иногда верю, а иногда не верю. Не знаю, ничего не знаю, — сказала эта девочка, почти ребенок,

так же, как скорбный мудрец, Таму.
— Ну, а как же Он умер?— продолжала Эойя.— Вепрь, говорят, на охоте убил; да ведь это только так говорят. А на

самом деле, как? — Не знаю.

— Нет, знаешь. Скажи, Пчелка!

И спросила ее на ухо, шепотом:

— Люди убили Его?

— Люди убили Его? Дио молча наклонила голову.

О, сердце, о, сердце Владыки! О, ребра произенные!плакала свиоель.

 Как страшно он плачет... А за что Его убнаи? опять споосила Эойя и, не дожидаясь ответа, зашептала с

возрастающим ужасом:

 Мне матушка сказывала: бог Загрей-Дионис родился человеком. Орфеем певцом. Так сладко пел, что звери н камин слушали его. а люди убили, растерзали и разметали члены его на все четыре стороны. Ты об Орфее слышала?

— Да. Он и у нас, на Острове, был.

 Оофей значит Темный, Почему Темный? Так люди смеялись над ним, потому что свет казался им тьмою

— За то и убили?

— 3a TO

 И есан бы опять поишел, опять убили бы? — Опять

 — А Зеноа сказывает, — вспоминла Эойя, — что и Ознонса убил Сэт, брат брата, и тоже растераал и разметал члены его на все четыре стороны...

Помолчала, потом взяла Дио за руку н, глядя на подвешенный к ее запястью талисман-аметист с вырезанным четырехконечным крестиком, спросила:

— A это у тебя что? Его знак?

— Его.

 Да, четыре палочки — четыре конца света, куда оазбоосаны члены Его... А что Сына убьют и оастеозают. знал Отец? — Знал

— И Мать знала?

- И Мать. — Как страшно, Пчелка, как страшно! Отец и Мать отдали Сына на растерзание. На земле и на небе одно, и деваться некуда... Итобала, отца моего, помнишь?
- Помню. Вель добоми-поедобоми, мухи не обидит, а маленьких детей сжигает. Запах жженого детского мяса, говорит, «приятное благоухание Господу». И Авраам праотец другом Божиим наречен за то, что готов был сына своего заклать... Отны и матери сами приносят детей в жеотву и. когда они горят, не плачут, а если и плачут, трубы трубят, гремят кимвалы, жрецы поют песнь Господу, чтобы не слышен был плач матерей... Да ведь слышит, слышит Мать! Запах жженого детского мяса возносится к Матеои!

— Молчи, не говори об этом!— сказала Дио так же повелительно-грозно, как тогда, в лесу, на Горе, в беседе с

Таму безбожником.

 Нельзя говорить? И думать нельзя? — прошептала Эой я.

— Нельзя.

— Как же не думать, Пчелка, как же не думать? Само умается...

Помолчала и потом заговорила уже как будто спокой-

 Был сосуд у матушки из дома отчего, водонос фракийский, как сейчас вижу: старенький, глиняный, пузатый, с гордышком, ручка отбита. Как ташили ее на корабль разбойники, и водонос прихватили, думали, что в нем драгоценная масть; но увидели, что пустой, и отдали ей. Я, бывала, маленькая, все разглядываю, что на ием нарисовано красным по черному - понять не могу: три человека: двое по бокам стоят; один, в плющевом венке, с тирсом, как бог Загоей-Лионис, смотоит, усмехается: доугой испугался. бежит: а тоетий, в середине, лержит на руках мертвого мальчика. Человечки нарисованы плохо, а мальчик — так, что нельзя наглядеться. Только что, видно, зарезан; тело еще теплое, мягкое, как лохмотье, висит; голова закинута; волосы палают вниз, длиные, как у девочки; а лицо, как у бога. Человечек держит его на одной руке, а другой — отоовал от тела руку и поднес ко оту, хочет есть, «Что он с мальчиком делает? Зачем его есть?» -- все пристаю к матушке. «А этого, говорит, детям знать нельзя. Погоди, ужо вырастешь — узиаешь». Ну вот и узиала: прежде, чем бог родился человеком, растерзали его и пожрали Подземные. Ужасные. И в Загреевых таинствах жонцы-фиады, богом исступленные, жертву живую терзают и пожирают. Когда мне это матушка сказала, я так испугалась, что не посмеда спросить, кто жертва, зверь или человек...

Эойя говорила, все время глядя на вечернюю звезду. Вдруг оберинлась к Дио, посмотрела ей прямо в глаза и спосила почти теми же словами, как тогла, в лесу. Таму

резрожинк.

 — А что, Пчелка, правда ли, что и у вас тут, на Острове, отцы и матери детей своих приносят в жертву?

— Молчи, не смей!— так же как тогда, воскликиула Дио.— Если ты еще слово скажещь...

— Ну. что?— проговорила Зойя с вызовом.— Разлюбишь? Да ведь и так не любишь, будто я не знаю! Таму, брата своего, любишь, а не меня... Я помниць, говорила, что когда войду во чрево Телицы, бог мне скажет все? Ну вот и сказар.

— Что сказал?

 Сама знаешь что: если Бог такой, как думают люди, то это ие Бог, а дьявол! Молчи, молчи, безбожинца, проклятая!

Дио заиесла над нею руку, как будто хотела ударить. Лицо ее было так страшио, что Эойя подумала: «Убьет. Ну, и пусть. Или я, или он!» И закрыла лицо руками. Дио

тоже.

Так сидели они долго, молча. Умолкла и свирель. Все затихло. Только море дышало чуть слышио. В падающих сумерках свежее была свежесть воли соленая, теплее теплый ладан вересков, и звезда, солиечно-белая, в багоовых дымах заката, еще белее, солнечией.

Вдруг Дио услышала, что Эойя плачет. Отияла руки от лица и обеонулась к ней.

- 4TO THE O HEM?

Она инчего не ответила и заплакала еще сильиее. Дио обияла ее, чувствуя все худенькое тело ее, быющееся от оыданий, как пойманная птица бъется в руке.

Не любишь! Не любишь! Не любишь! — плакада

так, что казалось, вся душа ее исходит слезами, как душа смертельно раненного - кровью. И знакомая боль неиску-

пимой вины, неутолимой жалости произила сердце Дио. Обнимала ее все крепче, прижимала к себе, целовала голову ее, гладила волосы и повторяла те бессмысленио-

нежные слова, которыми матери утешают плачущих детей: Ну, полно же, полно, девочка моя хорошая, птичка моя маленькая, омбка моя золотая, бабочка беленькая! Ну, перестань, не надо плакать. Разве не видишь, что я тебя?..

И сама заплакала. Эойя взглянула на нее, всклипнула в последиий раз и затихла.

- Любишь? Правда? улыбиулась сквозь слезы. А его?..
  - Глупенькая, разве я могу его любить так, как тебя? Ох. Пчедка, люби меня. — все равно как, только

люби! Ведь уж недолго. Мне все что-то кажется...

Ну, что? Говори.

 Кажется, я скоро умру. Знаешь, какой мие сон присиился намедии: матушка, будто бы, ищет меня, ловит, поймать не может: глаза открыты, а не видят, как у мертвой. И я ее очень боюсь, думаю: если поймает, умру от страха. И вдруг поймала, и мие уже не страшио, а так хорошо, вот как с тобой сейчас. И целует, ласкает, совсем как ты, теми же словами говорит: «Птичка моя маленькая, рыбка моя золотая, бабочка беленькая, разве не видишь, как я тебя люблю?» И заплакала. А я поосиулась и тоже плачу от радости... Ну вот, Пчедка, это и значит, что я умоу скоро.

Дио хотела что-то сказать, но не было слов; только подумала: «Ну что ж, умру и я с нею. Может быть, и лучше так: нельзя жить и любить, как мы любим. Мать земную убнан — этого ие простит и Мать Небесная».

Вдоуг опять свиоель заплакала:

О Сыне возлюбленном плач подымается,—

Плач о потоках неорошающих,

Плач о потоках неорошающих,
Плач о поудах, где омба не множится.

Плач о лесах, где тамарии не цветет,

Плач о морях, где корабль не плывет, Плач о садах, где вино не течет.

Плач о садах, где вино не течет,

Плач о матерях и детях гибнущих...

— Так плачет, как будто Бог умер н не воскрес, сказала Эойя и, помолчав, спросила;

— Пчелка, а отчего ты не хочешь мне сказать всего?
— Что сказать?

— Что сказать

— А вот, как умер и как воскрес. Ты ведь все зиаешь? — Нет, ие знаю.

— Кто же знает?

— Никто,— сказала Дно н, подумав, прибавила:— Может быть, только один человек на земле знает о Нем. — Кто?

Царь Египта, Ахенатон.

## ВАКХАНКИ

Страшный сои присинася Туте: будто бы ои сидит на идраском престоле, по Идомнюю у пророчеству: «Радуйся, царь Египта, Тутанкамоні» Но услышал, что под ним журчит вода, оторчился и поиял, что это не престол, а водяиях убориял. Вдруг треск, гром — зашаталось седалище, и он падает с него виня головой в пректодиюю.

Проснулся в ужасе, услышал крики и, подумав спросонья, что кричат в соседией комнате, вскочил с постели.

— Ани! Ани!— позвал письмоводителя.— Что это, слышншь? Уж не земля лн трясется? Бегн скорей, узнай!

Ани сбегал, вернулся и успоконл его: эемля стонт крепко, а кричат эдешние люди, потому что иаступили дни Адуиова плача. — Чудаки! — уднвился Тута. — Так вопят, как будто н вправду случилась беда.

Лег снова в постель, но заснуть уже не мог, все прислу-

шивался к воплям.

Когда рассвело, велел подать иосилки и отправился слушать плач. Встретил по дороге Таму и пригласил его с собото

По всему дворцу и городу людн бегали, как будто искали кого-то, или, сидя у святых оград, били себя в грудь, рвали на себе волосы и под жалобные звуки похоронных флейт кричали и плакали:

— Айи Адун! Айи Адун!

Выставляли глиняные сосуды с иедолговечными цветами на солнечный припек, чтобы поскорее увяли они; и плакали над иним так, как будто знали, что и все великое Царство Морей погибиет, как Адунов цвет недолговечный:

Ты — цветок, чьи кории из земли исторгиуты.

А за святыми оградами жрицы в исступленной пляске выривали из глиняных чанов-жертвенников посажениме в иих святые деревца Адуновы; бот был в каждом из них: вырывая деревцо, убивали бога-жертву. Таму вслушался в плач:

— Увы, мой Брат! Увы, Сестра моя! Любимый, Любимая! Месяц двурогий, Секира двуострая! Адуиа-Адуи!—

взывали плачущие.

 Проклятое царство проклятой Анант! — бормотал он сквозь зубы.

— Что ты говоришь? — спросил Тута.

 Плакать, говорю, будут дураки шесть дней, что дважды два четыре, а на седьмой — обрадуются, что дважды два пять!

— Что это значит?

— Значит: умер человек — дважды два четыре, а воскрес — дважды два пять.

— А ты ие веришь, что воскрес?

— Я, железный купец, знаю, что вера железа не сломит!

В седьмой день, воскресный, Тута отправнася на Диктейскую гору, чтобы принести дар царя Ахенатона богу Адуну.

В полуторадневном пути от Кносса, иа южном склоне Горы, иад круглою, как чаша, котловиною, дном высохшего озера, находилось святейшее место Крита — пещера, где родился Младенец — бог.

Узкая тропника подымалась к ией по круче скал, где блеяли козы и пчелы жужжали, так же как в древиие дин, когда бога-Маденція понад коза Амалфея молоком и пчелы Меляссы кормина медами горнях цветов. Виняу котловина пилала, как раскаденная печь, а здесь, наверху, уже самшалось первое везніне вечных снегов. Но все было здесь голо, мертво, выжжено; только у входа в пещеру одинокий тополь зелень мерявдаемо, как райское древо жине.

Туту окружнан Пчелы, жрицы, молодые и старые. Дно была среди них. Он подошел к ней и попросил напиться: в святой ограде бил родник. Она зачерпичла воды в чапу

и подала ему.

 Как же ты решнаа, дочь моя, едешь со мною в Егнпет? — спросна ее Тута.

Еду, если царь и великая жрица позволят.

— Царь уже позволна, не откажет н жрица. А ты сама не раздумаешь? — Нет, не раздумаю. Отчего ты не вернию мне?

Оттого, что у молоденьких девушек мыслей много.

У меня одна мысль.

— Какая?

«Видеть царя Ахенатона, величайшего из сынов человеческих»,— хотела она сказать; но, взглянув на Туту, почувствовала, что лучше с ним об этом не говорить.

— Ехать, ехать!— скавала так радоство, что и об обрадовался: будет, чем похвастать, вернувшись домой: такой плясунын, как Дно, не видал еще царь Египта; инкто не приносил ему такого дара, как эта жемчужина Царства Морей,

Мать Акакалла ждет тебя. Пойдем,— сказала Дно

н повела его за руку в пещеру.

Сразу вступив из дневного света в подземную ночь, Тута как бы ослеп, а когда опять начал видеть, ночь осветилась багровмин светами факслов. Но пещера была так велика, что дальние угли ее оставались во мраке и свод казался провалом в черную ночь. Древние старуки, жрици, стоя в два ряда, держали факслы. Проходя между ними, Тута чувствовал, что ноги его угрузалог во что-то мягкое, как пух: это был тысячелетний слой пепла от сожженных жеотв.

Направо от входа возвышался первобытный жертвенник — четирехульмая куча камней: домжно быть, первые поклонники Матери, дикке люди пещер, воздыятли его в незапамятной древности. Эдесь приносились не только животные, но и человеческие жертвы. Налево искрилась белая чаща сталактитов, стоячих и висячих, огромных, как никто никогда не заглядывал в нее. Там и роднася Младенец бог.

В глубине верхней пещеры стдела на визком каменном стульце старуха древняя, древнее всех остальных, нёпомерно тучная, вся налитая желтым жиром, точно распуживают в подказими. На голове ес был остроновечный колпак с косыми полосками, желтыми и красимин; на груди низкий, до пожас, вырез одежды обнажал два чудовщимы сосца — два коровых вымени нал пустых бурдюка, темнорурых, смощенных, отвяслых, как соецы беременной суки. Все тело опутано было какими-то металлическими блестищими вреереками.

Это была мать Акакалла, великая жрица. Туга много слышал о ней: царь Идомин иенавидел ее, подозревая в тайных сношениях с братом своим, Сарпедомином изгланияком, а народ любил и чтил ее, называя пресвятою, премудрою. Некогда спорила она с царем из-за престола: поминал те дии, когда в Царстве Морей властвовали жени, по древнему завету Матери: «Муж жене да повинуется».

С помощью нескольких жриц, подхвативших ее под руки, чуть-чуть привстада она, кряхтя и охая, подияла руки, чтобы благословить Туту, и вдруг металлические веревки из ней зашевелимсь, заползали; Тута поиял, что это змен. Спутываясь в клубки, петли, узлы, обвивали они бедра ее поясом, шею — ожерельем, руки — запястьями; одна повисла на уже серьгою; другая, обвив коллак и свесившись из лоб, выставила вперед плоскую головку с трепецущим жалом.

Тута испугался, но не очень: вспомиил, что Диктейские жрнцы умеют приручать ядовитейших гадии, вырезая у них из-под зубов железки с ядом, и что мать

Акакалла — обаятельница змей.

— Чудо великое возвещает людям Матерь всех, заговорила она по-критски гнусаво-певучим голосом, как бы читая молитву.— Святым своим возвещает, вериым, а вкравшимся обманом противится. Входите же к ией только святые, чистые сердцем, да дело божье узрите чудо воскресиия!

Тута стал на колени и подал ей царский дар, золотое, плоское, как щит, жертвениое блюдо. Мать Акакалла иачала его рассматривать одини глазом. Только теперь

заметил он, что она крнвая.

На блюде шли крутами выпуклые отчиски: в первом, выешнем кругу — священные египетские змейки, Урен; во втором — вавилонские аигелы; в третьем — критские двойные секиры; а в средоточии кругов — солиечиый шар бога Атона с простертыми в виде человеческих урк лу-

чами, благословляющими царя Египта, Ахенатона; над шаром — критская надпись Адуи-Атон, а по обеим сторонам царя — надпись иероглифами.

Мать Акакалла прочла ее вслух:

— «Все племена и языки пленил ты в свой плен, заключил в узы любви, соединил, Единый. Истину свою открыл сыну своему единородному, Ахенатону Неферхеперура Уаэнра. Отца же не зиает никто, кроме Сына».

Вдруг лицо старухи сморщилось, губы задрожальсь сезинка выкатилась из глаза. Обенми оуками подняла

она блюдо, поцеловала его и воскликнула:

— Истинио так: Отца не знает никто, кроме Сына! Благословен будь, Сын Отца единородный, Ахенатон Уазира!

Потом обернулась к Дио, подала ей блюдо и сказала:

— Вот он! Узнаешь?

Дио вглядывалась в лицо его с таким чувством, как будто узнавала после долгой разлуки лицо брата. Тоже поцеловала его.

 К нему, к нему ступай, доченька! Не здесь тебе место, а там, у него!— воскликнула мать Акакалла, н вдруг единственный глаз ее вспыхнул, как раскаленный уграр.

уголь — Поплящи поед ним во славу Алуна-Атона! Выше

выше, выше ноги задиоай, вот так

И смеясь, и плача вместе, подняла она юбку, огодила чудовищно толстые ноги-обрубки и задвигала ими, как будто заплясала, неуклюже-расслабленно.

— А ты кто? — вдруг спросила Туту по-египетски,

глядя на него так, как будто только сейчас увидела.

— Посол царя.

— Знаю, что посол, а как звать?

— Тутанкатон. — Тутанкамон?

— Нет, Тутанкатон.

— Был Амон, стал Атон, н снова будет Амон. Так что ли? Мяу-мяу! Кошек любишь?

— Люблю. — То-то, сам похож на кота. А Великая Матерь —

KOUKA V BAC

— Матерн у нас нет; прежде была, а сейчас нет. — Как же Сын без Матеон?

По учению царя...

— Врешы! Скажет он тебе свое учение, дурак! — проворчала старуха по-критски и вдруг рассердилась, затопала ногами, замахнулась на Туту костылем. — Врешь, пес, псицын сын, безбожник! Нет Сына без Матери!

Тута слов не понял, -- понял только, что она ругается. Не обиделся: знал, что на великую жрицу обижаться нельзя; всякая брань от нее, даже удар костылем - благословение. А все-таки подумывал, как бы убраться подобру-поздорову.

Но старуха уже успоконлась, заговорила с ним ласко-

во; только хитрая усмещка светилась в глазу.

— Дело твое верное, сынок: будешь, кот, мышиным царем! Такого им и нужно, как ты. Умалится великий малый возвеличится. Радуйся, царь Египта, Тутанкамон!

«Ах, ведьма проклятая, точно подслушала царя Идомина!» — удивился, почти испугался Тута.

Заговорили о Динном отъезде.

 Пусть едет, благослови ее Маты! — ответила старуха и замодчала, закрыда глаз, как будто заснула.

Тута понял, что свидание окончено. Хотел поцеловать

нее руку, но не оещился: змеи кишели отвоатительно. Низко поклонился и вышел. Вышли и все остальные по знаку великой жрицы.

Осталась только Дио.

— Поди сюда, — позвала ее мать Акакалла. — Что у тебя на сердце, доченька? Отчего невесела?

Сама не знаю, матушка... Тяжко мне, страшно.—

проговорила Дно и опустилась на колени.

 Ничего, порадеешь ужо, попляшешь, — легче будет. Радения, пляски богу Адуну воскресшему с ночными хорами исступленных жриц-фиад совершались на Диктейской Горе каждый год, в конце лета.

Матушка, позволь...— начала Дно и не кончила.

 Ну что, говори. Позволь не радеть.

Отчего не хочещь?

 Не могу. Нечиста, — прошептала Дио н закрыла лицо оуками.

В чем? — спросила старуха.

Лио молчала

Мать Акакалла тихонько отвела руки ее от лица, заглянула ей в глаза и молча указала пальцем на жертвенник. Дно побледнела н. так же модча, наклонила годову.

Поняли друг друга без слов.

В этой самой пещере, на этом самом жертвеннике, лет десять назад, принесен был в жертву младенец Иол. сын Аридоэля. Днин брат. Остров постигли тогда великие бедствия: война, голод, мор, землетрясение. Ужасом обуянные люди не знали, чем утолнть ярость богов. Мать н Сына забыли, помнили только Отца — Огнь поядающий, как булто и эдесь, в Цаостве Морей, в гоомах подземных, откликиулись иебесные громы Синая: «Отдавай мие первенцев своих и будещь у Меня народом святым». Иода, сына своего, долго не хотела отдать Эфоа. жена Аоидордя. В те дни плавал он в далеких мооях Полуношиых, и тоетий год ждала она его, теозаясь пыткой надежды и стоаха, «Сына не отдашь — мужа не увилишь: выбилай». — сказала ей жонца-поолочица, и Эфла поверила — выбрала — отдала сына. А через немного дней, узнав, что муж погиб, удавилась.

Простить не можещь? — спросила мать Акакалла.

 Не могу, — ответила Дио и, прижавшись лицом к голой, темной, сучьей гоуди старухи, заплакала детскибеспомощно

Разве можно простить? — прошептала сквозь слезы.

 Можно, — ответила жрица. — В уме — нельзя, а в •езумии — можно. Да ты что споащиваещь, булто не амаенть Э

— Не знаю.

— Порадей — узнаешь!

Радела, а вот не узнала...

 Не так, видно, радела, как надо. — А как же нало?

— Дура! Дура! Дура!— закричала на нее старуха и так же, как давеча на Туту, затопала ногами в ярости. Соовала колпак с головы: седые космы по лицу рассыпались; и судорожно, как будто задыхаясь, начала она срывать и отшвыривать змей.

 Ох, да ведь и я же дура старая, не лучше твоего! Нечестивица, безбожница окаянная, восемьдесят дет на свете прожила, а никому добра не сделала! Учила тебя. думала: вот помоу — будет наследница, великая жрица. А ты не великая жрица, а мокрая курица, тьфу!

Дио слушала ее с жалностью: гоубые слова утоляли

боль иежнее ласк.

— А как же надо радеть? Скажи, как.— повторила с мольбою

 — А вот как. — заговорила старуха уже спокойно. как врач с больным. — Ума исступи — умудрись: себя потеряй — Его найди; из себя выйди — войди в Него; ослепии — увиль.

— А ты Его видела? — поощептала Дио.

 Одним глазком, одним глазком — в глазок попала искорка — оттого и окривела!

Вдруг все тучное тело ее заколыхалось, как студень.

от тихого смеха.

 Глаз-то у человека, думаещь, сколько? Два? Нет. четыре. Два во лбу, а два в затылке. Эти ослепнут. а те увидят. Темн, темн, темн смотрн, а не этими! Тогда

н увидишь — узиаешь — простишь!

Зашевелилась грузию. Дио помогла ей встать, подала костыли н. припадав на больные иют, побрела старуха медленно не к выходу, как думала Дио, а к нижией пещере. Святому Святых. Спуск в нее огражден был камению стеною с броизовою дверцею. Мать Акакалав подощла к ней, откомая се и сказала.

— Войди!

Но Дио не смела войтн: знала, что под страхом смертн инкто, кроме великой жрицы, не должен входить

в эту дверь.

а зіу джерь. Оканула ес грубо в спину. Она вошла, но Старуха полову, опустила глаза, чтобы не видеть Свинаклонічля голову, опустила глаза, чтобы не видеть Свиу самых пот своих зысеченные в сель, стутильного опять толкиула ес. Она сошла на пераую ступень; потом на вторую, третью. Ступень быль круты и скольжи. Ноги у нее дрожали так, что она боялась упасть. Остановильного применення потом —

— Подыми голову,— сказала старуха.— Да подыми же. полыми. лура, девка исгодиая, чтоб тебя!— закричала

и ударила ее по голове костылем.

Дио подияла голову и зажмурила глаза.

— Смотрн. смотри! Видишь? — спросила мать Акакалла, асраж иад ней факса так, чтобы осветить глубниу пещеры. Дно инчего не ответила, только зажмурила глазае еще крепче. А старуха заговорила над ней таким изменившимся голосом, что Дно пожавлось, что это не она говорит, а кот-о дургой, из нее.

— Помни, помни, помни, Дно, дочь Аридоэля, великая жрица Матерн: ие человека терзает, а в человеке терзается Бог; ие человека убивает, а в человеке умирает

Бог, Слава Отцу, Сыну и Матери!

«Увидеть — узнать — умереть? Пусть, только бы

зватот»— подумавая длю и отпривла глаза — увядсла. Слезы сталактитов капали, красимые от света факслов, точно кровавме, и на дие пещеры чернела вода, как дужа черной крови, а над ней виссь, на белой стеие сталактитов, изваянный из черного мрамора четырехконечный Коест.

U

Тутанкамон с любопытством рассматривал маденькую, из гориого хрусталя, чечевицу, резиую печать, только что куплениую для него художником Ютн. Поднял ее на свет, чтобы лучше рассмотреть тоичайший рисунок.

Поелесть, поелесть! — хотел сказать, ио ие сказал;

оисунок был слишком стоанен.

На пветушем, шафраниом дугу, тонкие, гибкие, как водоросли, девушки, в критских юбках-колоколах, миогосборчатых, казавшихся на рисунке шершаво-колючими, как сухие оепейники, с осниыми станами и голыми остоыми сосцами, плясали исступлениую пляску, терзавшую тела их, как судорога смертиой муки, упоения смертного.

— Отчего они без голов?— удивился Тута, вглядываясь в реявшие над ними россыпи точечек, звездочек вместо

DOAOB.

— A кто их зиает, здещиих мастеров! Сумасшелшие!—

проворчал Юти и поморщился.

Зиать не хотел, но чувствовал в безумии онсунка безумие пляски — головокоужительный вихор движения, скомвающий то, что движется: увековечить мгиовенное, остаиовить детящее. — вот чего хотят эти беззаконники. — Ну, а руки зачем подияли точно зовут кого-то? —

опять споссил Тута.

 Мертвого бога зовут, колдуют, — ответил художник BCE TAK WE MEXOTS — А что, и вправду здешиие девушки колдуют так?

Вправду. Скоро на Горе заколдуют.

— И бог им явится?

 Кто-то является, а как знать — кто? Мерзости такие делают, что и сказать иельзя.

— Любопытио, любопытио! Вот бы посмотреть!

Вошел Таму.

— А. железиый купец! Еще ие уехал?

Собираюсь.

 Уж который раз! Какая тебя тут веревочка держит, а? Не влюблей ли?

 Влюблеи. Ты все знаешь. — Знаю и в кого. Сразу в двух. Обе девочки похожи

иа мальчиков: ты ведь любишь таких. Итана — блудинца. а Дио — святая, иу да ведь это иебольшая разиица! Небольшая: как для голодного — мягкий хлеб или

чеоствый. — усмехиулся Таму.

— А что ты такой желтый? — спросил Тута. вглядевшись в лицо его. — Рана зажила?

— Зажила.

Ну, так это от печени.

— Должио быть... А это у тебя что?

 Видишь, камешек. Волшебный — в нем сила большая для вызывания меотвых.

Таму взял чечевицу, тоже поднял ее на свет и взглянул на онсунок.

— Поелюбопытно, а? Так на Горе колдуют здещине жонцы. Вот бы, говорю, посмотреть, - сказал Тута.

— А что ж. поедем на Гору, посмотоим, хочещь? — Разве можно?

Можно, если не боншься.

- Yero?

 Поймают — убъют: женщины не любят, чтобы мужчины видели, что они делают втайне.

— Ла что ж они такое делают?

— Никто не знает, а, должно быть, не очень хорошее, есан не хотят, чтобы аюди знаан. — И наши будут там?— спросил Тута, все больше

любопытствуя.

— Кто наши? — Дно. Эоня

— Будут.

— Да ведь они святые?

— Что на того? Ты сам говоришь, что между святой и блудинцей небольшая разница, - рассмеялся Таму.

Начал говорить шутя, но не шутя кончил. «Любопытно!» — подумал и он, как Тута, и вдруг жадиое желанне пооизнао сеодне его, как укус скоопиона: еще оаз поглядеть за «мальчиком и девочкой» — узнать, есть ли разница между святой и блудницей. Все чаще казалось ему единственным спасением — опозорить любовь свою, убить ее бесстыдством. «Одно из лвух - убить любовь или себя. Да нет, проживу и полохиу, как пес. а себя не убью!» - упивался он горчаншим из всех человеческих чувств — презрением к себе.

На следующий день Таму привел к Туте корабельного подоядчика Килика, плюгавого человечка с косыми. бегающими глазками. Тута узнал впоследствии, что Килик — негодяй отъявленный; но уже и тогда, глядя на него, вспоминал ходившие по городу слухи, будто бы

железный купец якшается со всякою сволочью.

Кнанк взядся за хороший подарок устроить поездку нх на Диктейскую гору. Поставлял на корабельные верфи пеньку, деготь, шерсть, скупая их по мелочам у пастухов и поселян на Горе. Один на них, пастух Гинго. обещал проводить их на место радений и спрятать так, чтобы они моган увидеть все.

 Будьте покойны, господа мон, не пожалеете, большое можете получить удовольствие!- повторял Килик.

— Какое же удовольствие? Говори толком, а то, может быть, и ездить не стоит, - допытывался Таму.

— Как же не стонт, помнлуйте! Увидите, чего никто не видел.— все тайны женские...

Толком, однако, ничего не сказал, только подмнгнвал,

ежнася, усмехаася таинственно и повторял:

— Большое можете получить удовольствие!

Лня чеоез тон поехали.

Кнанк проводна на до города Ликта, у подножня Горы; дальше ехать отказался наотрез и вдруг, получив подарок, куда-то пропал, как сквозь землю провалился: должно быть, чего-то спутался.

Туте это ие поиравилось. Впрочем, с дюжиной нубидев-телохранителей, не страшиым казалось ему и целов войско фиад. Когда перед самым отъездом Таммузадад спросил его: «Не боишься?»— он ответил ему с достоинством: «Я не турс, чтобы бояться женщия!»

В Ликте ожидал их старый козий пастух Гингр. Переиочевав в городе, выехали рано поутру, чтобы миновать

засветло трудный Бычий перевал.

Главная дорога шла на Инат, Пиранфу, Гортниу и далее, иа южиую столицу Крита — Фэст. Но скоро свериули на глужие тропы, а потом и с них на голый камень диких круч.

Тута ехал силчала в иссилках, ио скоро должен был

пересесть иа мула. Сделал это с неудовольствием: египтяне верхом не ездили, считая непристойным сидеть раскорячившись на спиие животиого.

Таму шел рядом с Гингром и расспрашивал его о тайнах фиад:

— Что ж они на Горе делают?

Пляшут, исступленные богом.

— А не вином?

- На что им вино? Ключевой воды хлебнут пьянее вина: ветра иочного глотнут — и тоже пьянехоньки.
  - ина; ветра иочного глотнут и тоже пьянехоньки — Внлед, как плящут?

— Сколько раз!

— И сам с ними плясал?

— Нет, иашего брата к себе ие пускают. А однн плящу по-ихиему: выберу себе полянку в лесу, где погруше, чтобы не увидел кто, не засмеял, — н прыгаю, старый козел, плящу во славу Адуна. Эх, хорошо!

— Кто же тебя научна?

Ихняя же козочка: отбилась от стада, полюбила козанка. Сколько лет прошло, а забыть не могу.

— Хороша была?

Не то что хороша, а иа других жеищии испохожа:
 тело фиады, как тело богиии; после иее всякая, что вода

после вина.

Таму взглянул на старика: белый, как лунь, огромный, косматый, в косматом козьем меху, напоминал он ему вавилонского богатыря, звере-бога Энгиду:

> Жизни людей он не знает; Скотъему богу подобен, С козами в поле пасется, Ходит со стадом на водопой.

— Чего же оии хотят, зачем безумствуют?— продолжал Таму оасспращивать.

— А видел, сынок, как телка под оводом бесится? Жало божье в плоть человечью — жало оводиное: судорога вверх по спине, до темени, как укус скорпиона пронающий: и бесится девка под богом, что телка под оводом.

Помодчал, улыбиулся, как будто вспомиил что-то

веселое, и опять заговорил:

— Находит, находит на них, а и сами не знают что. Снаит девушка за пряжою, тихо, смирно, и но чем, кроме шерсти да кудели не думает; вдруг съвщит: зовет се кто-то, далекий да ласковый, будто с того света возлюбленияй. Вскочит, побежит — одна, другая, третъя, и все зароятся, как пчелы над ульем. «На гору! На гору!» кричат, бегут. От села к селу, от города к городу идет беснование жен, как поветрие.

— A что же дураки-мужчины смотрят? Зачем позво-

— Не позволишь — хуже будет: заскучают, руки на себя наложат, детей начиут убивать матери. Так-то три дочери Лама цвар не покорились богу, не пошлы радеть на Гору, и ума исступили, мяса человечьето взалкали, меребий кинули о детах своих, и та, на кого пал жребий, отдала сына богу, и растервали они младеица и пожрали, как волчики голодивы... А о цвре Пентее съмышал 2 На Матерой Земле, полуночиой, жил, дврь Пентей-Скорбный; не чтил бога, надругаться хотел над божными тайнами; а фиады поймали его и растервали: была среди ихи мать его: сына ие узивала, голову мертвого вадсаа на тирс и пошла с нео плясать... Нет, смиок, силен бог — с богом ие посторишь!

— A что, говорят, и здесь у вас, на Горе, терзают

— Терзают. В позапрошлом году пастушка растерзали за то, что подглядывал. Бешеные — сами не знают, что

делают. Им все равно, кто ни попадись, человек илн зверь: во всякой жертве — бог...

Какой бог, не бог, а днавол! — возмутнася Таму.

 — А ты, сынок, черного слова не говори. Он здесь, на Горе: услышит — бела булет.

— Кто здесь?

Сам знаещь, кто.

— А ты его видел?

 Нет, если бы видел, жив не остался бы. Почему же ты знаещь, что он здесь?

Старик ничего не ответил и вдруг засмеялся ласково: — Ах, дурачок, дурачок!

Это ты меня дураком называешь?

Тебя, родной.

— За что же? А за то, что не умеешь отдичнть бога от днавода.

— А ты умеешь?. Я-то? Хуже твоего — дурак старый. А есть кое-

кто поумнее нас с тобою. Что слышал от них, то н говорю. Царь-то Пентей-Скорбный, думаещь, кто? Думаю, такой же человек, как я, не захотевший

назвать диавола богом.

 Верно! И ты — Скорбный. Скорбен, потому что умен, да не мудр. Ну, а в тебе-то самом кто, в скорбном скорбит, в терзаемом терзается?

Таммузадад взглянул на него с уднвлением.

— Не от себя говоришь? Не от себя.

— От кого же?

- Мать Акакаллу знаешь? «Великая, говорит, жертва — Сын: плоть его люди едят, кровь его пьют». Для того и терзают бога-жертву.

«Бога должно заклать», - вспомнил Таму.

 Бог, людьми пожираемый: хороши люди, хорош и бог! - усмехнулся он своей тяжелой, точно каменной. усмешкой и отошел от старика. Тот посмотрел ему вслед и покачал головой, как будто пожалел Скорбного.

Бычий перевал миновали уже в сумерках, спустились на дно пропасти, перешли Козий Брод, бушующий горный поток, опять вскарабкались на гору, как мухи — на стену, и вышли на плоскогорье, голое, мертвое, как пустыня погношего мноа.

Наступная тихая, душная ночь с непрерывным блеском

полыхающих заринц. Будет гроза, — сказал Таму.

 Нет, пронесет: вон, Темя Адуново чисто, — указал Гинго на край плоскогорья, где в прорыве клубяшихся туч что-то голубело, искрилось при блеске зарниц, как исполниский сапфио: то были вечные снега и ледники

Диктейской горы.

— Пляшут и там, на снежных полях,— вспомнил Гингр пляски фиад в день зимнего солнцеворота, рождества Адунова. Раз едва не замерзли, бедиенькие! Видел я, как под выогой плясали: тела посинели, полуголые; плющевые тирсы от мороза тонким хрусталем подериулись и звенели, точно стеклянные...

Хотел и не умел рассказать, как чудесно плясали

фиады — реяли в луниой вьюге — дунные призраки. Дорога сделалась ровнее. Тута пересел опять в носил-

ки и поигласил к себе Таму.

Узнал от старика что-нибудь? — спросил его.

 Узиал. Килик не врет: большое можем получить удовольствие.

Какое же, какое? — залюбопытствовал Тута.

 Увидим, как человеческую жертву терзают и пожирают. Не веришь?

— Нет, не верю.

 Отчего же? Люди ведь только и делают, что убивают и пожирают друг друга. Надо быть волком или овцой: сам пожри, или тебя пожрут. Это в ненависти, это и в любви. «Сладкое яблочко, съесть тебя хочется!» -- поют мальчики девочкам. Старая песенка, от начала мира одна: дюбить — убить — пожрать...

Говорил, как в бреду, весь дрожа от тихого смеха,

как черное небо от белых зарниц.

 Первый мир погиб в водах потопа, а перед концом люди с ума сощли, убивали и пожирали друг друга в войне братоубийственной. Кажется, погибнет так же и мио второй...

— Ну, когда-то еще мио погибнет, а пока что — «сладкое яблочко, съесть тебя хочется» - недурная песенка!-

рассмеялся и Тута.

- Недурная, если бы только знать, кто кого съест, ты ее, или она тебя.

Нет, кроме шуток, что тебе старик сказал, могут

нас съесть на Горе?

. — Могут. Я-то, железный, — жесток для них, а ты сладкое яблочко!

— Только бы хорошенькой девочке попасться на зубок, а не старой ведьме! - смеялся Тута, как кот, мурлыкал.

Оба замодчали и модча смотрели, как подыхают зарницы — перемигиваются, пересменваются огненные диаволы.

Вдруг носнаки остановились. Таму и Тута, высунувшись, увидели, что Гингр припал ухом к земле — слушает. Прислушались и они, но инчего не услышали.

Гинго велел потушить факелы, стоеножить мулов, от-

вязать бубенцы н людям не шуметь.

 Дальше нельзя ехать, — сказал ои. — Милостн ваши со мной пешком пойдут, а прочне подождут здесь. Тута заспорна было, не захотел расставаться с нубни-

цами, но проводник объявил решительно, что иначе шагу не сделает.

Пошли втроем: впереди — Гингр, держа в руке глухой фонарь так низко, что свет падал только там, где ступала нога; за ним — Таму, а за Таму — Тута. Шли в

темиоте, гуськом, как слепые, держась за рукн.

Шагов через триста началась тропа, глухая, как звеоиный след в тоаве: зачеонела на белом огне заринц паутина ветвей; под ноги стали ложиться какие-то пуховые подушки, должно быть, моховые кочки; захлюпала под иогами вода, и запахло камфарно-пряною, болотною сы оостыю.

Гнигр остановнася и опять прислушался. Слабый, почти неуловимый, звук доиесся до них; ио, сколько ни напрягали слуха, не могли понять, что это: как будто большая муха билась о стекло, или ветер свистел в замочную скважину. Звук замер, и казалось, ничего не было только кровь от тишины шумела в ушах.

Пошли дальше. Болото кончилось. На отлогом скате холма ноги заскользнан по хвое, как по льду, н в лицо пахиуло дневным, непростывшим теплом смолнстого бора.

Черная паутниа ветвей разорвалась, и при блеске зарниц увидели они у самых ног своих голую стену скал н внизу поляну, окруженную, с одной стороны — скаламн. а с доугой — сосиами, с двумя просеками, должно быть, руслами высохших потоков, -- одною, прямо против них, идущею вверх, другою, направо, — вниз. Поляна, круглая, как площадка плясового круга, зеленела гладкой, точно садовой травкой с белыми эвездами оомащек и лиловымн — колокольчиков.

У самой подошвы скалы, почтн вплотную к ним, стояла сосиа, такая высокая, что ветви ее раскинулись над

скалой шатром.

Гингр, войдя в шатер, осветил фонарем доску, перекинутую от скалы к сосне; подал руку Туте, помог ему стать на доску и усадна на толстый, плоский сук, изогнутый так, что можно было сидеть на нем, как на стуле. Хорошо тебе? — спросил Гиигр.

- Лучше не надо. Как в царском шатре, на риста-

лише, — восхитился Тута.

На другом суку, пониже, уселся Таму, а над инми обоими — Гингр. Он потушил фонарь, и чернота ветвей окутала их. смолисто-теплая.

Страшновато было Туте и любопытно, а Таммуза-

даду - скучно, как будто он все уже знал заранее. «У-v-v »- точно волки провыли вдруг где-то далеко-

далеко на небе.

— Что это? — спросил Тута. Никто ему не ответил. Что-то было в этом звуке не звериное, но и не человеческое, такое страшное, что у Туты мороз пробежал по коже.

Провыли — умолкли, а потом опять — все ближе и ближе, все громче. Волки выли на небе, а под землей ревели быки. И волчий вой, и бычий рев сливались в

шуме налетающей буон.

Вдруг между стволами сосеи, на верхней просеке, полыхиуло красное зарево, посыпались искры от факелов. и заплясали черные тени в багровом дыму.

Волчьим воем выли трубы-раковины, бубны ревели бычьими ревами, фленты визжали неистовым визгом, и тяжкие гулы тимпанов раскатывались подземиыми гоо-

мами

Бурей неслись исступленные женщины, девушки, девочки и старые старухи: головы закинуты; эмеи сплелись в живые венки; волосы по ветру; белая пена у рта; лица, точно в крови, в красном отблеске факелов. Дряхлые бабушки ияичили новорожденных ланят, а мололые матеои коомили гоулью волчат.

Скатились на поляну по просеке: заплясали, запели,

и казалось, вся Гора с ними плящет, поет:

Свист, визг, вой! Мать из тучи грозовой Факелом замашет; Загремит громовый зык, И взоевет земля, как бык. И, как бык, запляшет. Клик, гик, рев! По горам, по долам, Соимы жен, соимы дев, Мы бежим, ворожим: К нам, к нам, к нам! Кто бы ни был ты, Господь,-Бык. Змей. Лев.— Появись В плоть, в плоть, в плоть Облекись!

Кругом по круглой поляне вился хоровод так воздушнестко, что белые головки ромашек и лиловые — колокольчиков чуть склоиялись под ним, как под веяньем привраков. Колесом вертелся круг большой, извие, а маснький — внутри, стоял, не двигалсь, как ось в колесе. Прицы-фиады стестились в нем так, что не видию было, что они делают: ноги не двигались, а руки шевелиись, ходили проворно туда и сюда, как у чешущих гребнями шерсть.

«Что они делают? — вглядывался Тута и все не мог понять. Вдруг показалось ему, что какое-то кровавое лохмотье между ними треплется; и с чувством дуроть за-

кома он глаза, чтобы не видеть.

Тихо пели, и песнь звучала, как стон:

Господи, страждем, Страждем, любя! Алчем и жамжем, Жаждем тебя! Пусть инкогда не узнаем, Как не внаем теперь, Как не внаем теперь, Человек или вверь,— Но свершится над нами Божьй тайна — любовы! Ранте же тело зубами, Пейте горячую кровы!

Вдруг хоровод остановился как вкопанный, и повалились все лицами на землю. Одна только жрица стала в средоточни кругов, подияла руки к небу и воскликнула громким голосом:

— Приди! Приди! Приди!

И такая радость была в лице ее, как будто она уже видела Того, Кого звала.

«Кто это? Кто это?»— узнавал — не узнавал се Таму, любимую — любящий. «Бесноватая! Девка под богом, что телка под оводом... Ну, что ж, и такую любишь?» спросил он себя с надеждой и ответил с отчаянием: «Люб-

Медленно зашевелился, зашуршал в ветвях, как медведь, лезущий к дутлу за медом. Усльшива над собой испуганный шепот Гингра, только усмемулся, и вцепившуюся в него кошачью лапку Тутину отголкнул с грубостью. Нашупал под ногами сук покрепче и, держась руками за верхний — тот, на котором сидел, — привстал, сасала шат, другой; раздвинул ветви и высунул голову. Аса на мед медведь и не боялся пчел. Увидела? Нет, смотрит выше, в небо. Но опустит глаза — увидит. Опустила — не увидела, как ночная птица лием.

Сделал шаг еще, еще раздвинул ветви и высунулся весь на яркий свет факелов: «Да ну же, ну, гляди,

сова слепая!»

Увидела. Гневом озарилось лицо ее, так же как тогда, под обрывом, у моря, когда просвистело над ним копье Бритомартис Охотницы.

Подияла тирс. С сердцем, замиравшим от надежды, он ждал: бросит в него тирс, пальцем укажет, закричит: «Зверь!» и спустит фиад, как ловчиха спускает на

зверя свору бешеных псиц: «Трави его, терзай!»

Но глаза их встретились, и он поиял, что опять, как тогда, она сжалится,— простит. О, лучше бы выжгла глаза ему раскалениой головией, чем этим прощающим взором

Опустила руку с тирсом на лежавшую у ног ее девочку. «А, сучка! — узиал Таму Эойю, когда подияла она голову. — Ну, помоги же хоть ты, — крикии же, крикии, как следует!»

Крикиуть хотела Эойя, но Дио зажала ей рот ру-

кою. Кроме иих двоих, никто еще не видел его: как пали все давеча лицами на эемлю, так и лежали, не двигаясь; знали, что здесь бог: увидеть Его — умереть.

Дио повериулась к Таму спиной и, указывая в противо-

положную сторону, крикнула:
— Ио. но. Адун! За мной, сестоы!

Все вскочили, ответили криком на крик:

— Ио. Адуи!

И бросились бежать, куда указывал тирс,— по иижней просеке.

### V

Не успел Таму опоминться, как поляна опустела, огин потухли, и опять сомкнулись над ними черная ночь; только белые заринцы полыхали — перемигивались, пересмеивались огиенные диаволы.

«А Килик-то, подлец, соврал: большого удовольствия ие получили,— усмехнулся он.— Врет и Гингр, старый козел, что бог на горе: инкого здесь иет, ии бога, ии диавола!»

 Кто-то здесь! Кто-то здесь! Здесь, здесь, здесь! вдруг зазвенело, затикало над самым ухом его, как червячки в сухом делеве старых домов, иочью, во воемя бессонницы, тикают.

«Это коовь шумит в ушах», — подумал он и позвал:

— Эй, Гинго, Тутанкамон! Вы эдесь?

Никто не ответил ему, и опять зазвенело, затикало: Здесь, здесь, здесь! Кто-то здесь! Кто-то здесь!

— Кто здесь? — коикиул он и, как булто ожидая от-

Beta HOMCAVIIIAACH

Но звук умолк, наступила тишина мертвая, и вдоуг такая тоска напада на него, что подумад: «Следать бы петлю из пояса, да вот на этом суку, здесь, здесь, здесь и повеситься! »

Ухватился обенми руками за сук, вскарабкался, соскочна на скалу, скатнася по скользкой хвое с ходма. едва не увяз в болоте: долго блуждал, поыгая с кочки на кочку, продираясь в темиоте сквозь чащу и треща сухими ветками, как бегущий зверь; выбрадся, наконец, на опушку леса, увидел огонек вдали, там, где ожидали иубийцы-иосильщики, и пошел на него.

Вдруг выскочило из лесу что-то огромное, косматое, как медведь, бегущий на задних лапах, сверху белое, синзу чериое. Так показалось ему сначала, а потом, вглядевшись, при блеске зарииц, ои увидел, что это Гииго с сидящим на спине его Тутою. Белою была льияная олежда Туты, а чесным — козий мех Гингоа.

Ои бежал, скакал во весь опор, а Тута вцепился в него руками и ногами, бил его, пришпоривал, как бешеный всадиик — коия.

 Скорей! Скорей! Гонятся, слышишь? Матеов Изида благая, отец Амон-Атон, помилуй нас! Маленький, щуплый египтянин казался великану

Гиигру немногим тяжелее котенка, но, полузадушенный, он храпел под иим, как загнанный конь. А будущий царь Египта сидел на нем ни жив, ни мертв. Так болел у Туты живот от страха, как будто инкогда не страдал ои запором. Целое полчище диаволиц, казалось ему, гоиится за иими по пятам: вот-вот поймают — растерзают съедят.

— Стой, погоди, не бойся! Это я, Таммузадад! крикиул им вдогонку Таму, но Гингр, услышав за собой

крик, пустился бежать еще скорее. Только у костов нубийцев догиал их Таму.

А. купец! — проделетал Тута, выпучив на него гла-

за от удивления. — А я было думал, что тебя...

— Думал, что съеди меня? — коичил Таму и, взглянув на иего, рассменася так, как будто получил-таки большое удовольствие.

В диком лесном логе, где глубокие мхи между кориями дремучих дубов постланы былн, как мягкие ложа.

фиады остановили свой бег. — Здесь переночуваем сетры Стройте кущи, зажигайстрой — свазала Дио и, когда они разбежались по лесу за хворостом и ветками для кущ, она, потиконъку от всех, зашла в такую дичь и глушь, где никто не мог се найти, упала лицом в траву и зарылась в нес с головой, спряталась, как прячется в нору свою издыхающий звесь.

Таму, брат мой, что ты сделал!— прошептала опять,

как тогда, под обрывом, у моря.

Вспоминла, как он усмехнулся давеча, стоя на дереве, когда глаза их встретились. «Тот. Кого ты зовещь, никогда не придет; а если б и пришел, горе жнвущим в мире, потому что это не Бог, а днавол!»— вот что было в этой усмещке.

«Сам ты днавол, богоубыйца!»— хотела она ответить и не могла, «Брата своего. Иола, забыла?»— пронеслось над ней тиким стоиом. Вспоминла, как в Диктейской пещере, там, тде крест и жертвенияк жертв человеческих, мать Акакалла спросила ес: «Простить не можешь?» За нее ответил Таму — Таму за Йола, брат за брата вос-

стал.

И еще вспоминла: отцы и матери, когда иесут детей свиж на жертвенник, завязывают их в мешки, как ягнят и козаят, чтобы не видеть их лиц — не сжалиться. Бился в таком мешке и брат Иол; а после заклання жертвы обезумевщая мать запела песенку:

> Уж не мой ли ребеночек Плачет в смертной тоске? Нет, это только ягненочек Блеет в темном мешке...

И как будто в ответ прозвучала у Дио в ушах другая песеика:

Да свершится над нами Божья тайна — любовь! Рвите же тело зубами, Пейте горячую кровь!

Не анпнут ли руки от крови? Не вкус ли крови на губах?

Вскочнла, хотела бежать, ио подкосились иоги, и упала с тихим стоиом. Все закружилось в глазах ее, поплыл кровавый тумаи, и вспыхиул в ием ослепительно-белый, как солнце, огнениый Крест.

«Жертвы человеческой требует бог»,— думали Критяне, прислушиваясь к раздававшимся все чаще в последние дии гулам подземных громов.

Еще земля не тряслась, но вот-вот затрясется, запляшет, как бешеный бык, «Жертвы, жертвы!»— уже ревел

под землей ревом голодным бог Бык, Минотавр.

Игры быков шлан на Киюсском ристалище. Миого было раненых, но ни одного убитого. Люди запали: вмешиваться в поединок бога с человеком, ускорять заклания жертвы, запрещено святым уставом игр: жертву избрать и заклать должен сам бог. Но жадиая похоть убийства уже томила сеолыа.

— Вои, вои, "смотои, тот серый вадериет ее сейчас на рога! Ну же, иу, Мышовочек, серенький, бей!— говорила соседка Туты в дарском шатре, супруга одного из первых критских сановииков, Эраина, дочь Франзоиы. Тута подсел к ией, уйдя потихомых с почетного места

в сонме царских скопцов.

 О-о-о! Мимо, мимо опять!— застонала Эраина, как от боли, от неутоленной похоти.— Увалень глупый, медведь косолапый! Чуточку бы левый рог повыше,— и рас-

порол бы ей живот, как ножом!

Сквовь опаловую розовость румян, белил, притираний искуснейции — вевчиую молодость» — тоже одно из чудес китрецов-дъдалов, проступали по всему лицу ее, а особенно коло густонакрашенных, точно кровью намазанных губ. тонкие морщинки — «трещинки в стене побеленной», как смелялсь над ней завистницы. Вельможно-породиста, жеманиа, притирорна, с виду как лед, холодна, целомудечиа, а иа самом деле тайная распутница, Эранна была, из Тутив вкус, предсетна.

Подсев к ней, он защентал ей на ухо любезности и жадно заглядывал в няжий, до покса, вырез платья из драгоценной ткаки, двуличевой, зелено-лазурной, как морская вода, с золотым и серебряным шитьем — тонкими стеблями водорослей, завитками раковин и летучими рыбами. Вырез, как у всех критских женщии, обнажал осцы. К невинной изготе египетской Тута привык, но

здесь было иное.

О, эти два яблочка — «сладкое яблочко, съесть тебя

хочется!» — два сосца неувядаемых у сорокалетней женщины, как у шестнадцатилетией девочки, -- два острых кончика, смугло-розовых, тоже подкрашенных, и на каждом рдяная точка румян, капелька кровн на острне ножа!

«Чтобы груди от родов не портились, вытравляют плод», -- вспомнил Тута еще одну хитрость хитрецов-дэ-

далов.

Эранна, видя, что не скоро будет то, о чем она томилась, отвернулась от ристалища со скукою, заметила Тутин жадный взгляд, услышала страстный шепот и улыбнулась ему:

— Что ты все шепчешь?

 Песенку. — Какую?

— А вот, слушай.

Говорнан по-египетски: она хорошо знала этот язык, модный при здешнем дворе.

Тута подсел ближе и зашептал ей на ухо:

Быть бы мне черной рабыней, ее раздевающей,-Всю наготу сестры моей увидел бы я! Быть бы рабом, одежды ей моющим.-Надышался бы я благовоньями тела ес! Быть бы мне перстнем на пальце сестры моей,-Вечно б носила она, берегла бы меня! Быть бы мне миртовой вязью на груди ее.-Зацеловал бы я сосцы моей возлюбленной!

Хороша песенка? — спросил он.

— Недурна.

 А есть другая, еще лучше. Ну-ка, скажн.

Он опять зашептал:

Мой царь, мой брат, мой бог! Как сладко мне в воду с тобою сходить, К распускающимся дотосам! Как сладко с тобою купаться вдвоем, Наготу мою тебе показывать Сквозь льняную ткань, прозрачную, Благовоньями облитую!

И, нагнувшись к вырезу, вдохнул запах мускуса, мирры, туберозы мучительной, и чего-то еще сладкого, страшного, как бы женского тела-тлена. «Ужо провалитесь все в пренсподнюю!» -- почуднлось ему в этом смраде благоухающем.

— Какое это благовонье у сестры моей? — полюбопытствовал.

— А разве у вас нет такого в Египте? Весь Мемфис, говорят, как склянка с благовоньями.

— Такого иет, такого нет нигде!— прошептал он.— Оно, как ты... пъяное.

Чуть не сказал: «распутное». А если б и сказал, может

быть, не обидел бы.

Благодарю за любезность! — рассмеялась Эранна. —
 А господии мой пьяных любит? Знаю, знаю, зачем ездил на Гору, за кем подглядывал! — пригрозила ему пальчиком.

«Уж ие знает ли, как на плечах Гингра скакал?»—

смутился Тута и переменил разговор.

 Есть у нас в Египте, на стенах святилищ, изображения: богиня любви, Изида-Гатор кормит грудью царя, прекрасного отрока; как младенец ко груди матери, он припадает к сосцам божественным...

— Ну, и что же? — усмехнулась она лукаво...

Грудь у сестры моей, как у богини любви...
 Ну, и что же? — повторила и усмехнулась еще лукавее.

вее. Молча скосил он глаза на вырез, как кот на сливки.

— Чудаки вы, египтяне!— засмеялась Эраниа.

— Почему чудаки?

— Да уж очень запасливы: гробы себе, домы вечные строите загодя и чего туда ни кладете, чтоб на том свете не соскучиться: книжечки с любовиями сказками и такие картинки, что и сказать иельзя... Ведь правда?

Правда.

— И ты положишь?

— Как все, так и я.

— А хочешь, я дам тебе моего благовонья? Положишь в гроб и его — вспомнишь обо мие на том свете... Знаешь, как оно изаывается?

— Как?

Она прошептала ему на ухо такую иепристойность, что ои покрасиел бы, если бы поклонник богиии Гатор

мог краснеть от чего-иибудь.

Обериулась к черной рабыне, тринадцатилетией девоче, державшей иад ней зоитик-опахало с тканым узором лучистых кругов, суженных виутрь, тускло-коричневых по желтому полю, как бы огромный увядающий подсолнечик. Зоитик опустился и скрыл их обоих. Эраина заглянула Туте прямо в глаза и вдруг, как будто застыдившись, потупилась на высов платвя.

Тута понял — быстро наклонился и припал ко груди

ее, как отрок-царь — к сосцам богини Гатор.

— Что ты, что ты? Увидят!— смеялась Эраниа, но не противилась.

Чериая рабыня, видя все, улыбалась им с невниным бесстыдством звернхи, и они ие стыдились ее, как люди не стыдятся звеоя.

Тута почувствовал на языке своем приторный вкус румян: рдяную точку — капельку крови с острия иожа —

санзиул нечаянио.

Краток был миг блаженства: едва успел он оторваться от «сладкого яблочка», как зонтик опять поднялся.

— А просьбу мою ие забыл?— спросила Эраина спокойно, деловито.

Просьба была о кулачном бойце в Кносском ристалище, любовнике ее, желавшем поступить на военную

службу в Египте, в царские телохранители.

— Просьба госпожи моей — повеление: все уже испол-

иено. — ответна Тута. По знаку Эраниы зонтик опять опустился, и младенец

припал ко груди матери. Это поиоавилось Туте: честно, без обмана: заплатил —

получил.

— Смотри, смотри!— заговорила она.— Бедненький Пеночка, Пазнфайии возлюбленный... Да что с ним сегодия? Поыгает. бесится как! У-у, страшный какой, божественный! Слава Адуну, вот когда начинается!

— A плясунья кто? — спросил Тута, не разглядев. Разве не видншь? Сама невеста бога Быка. Пазн-

файя — Эойя!

# 11

Эойя понехала в город накануне игр, чтобы повидать купца на Библоса, имевшего к ней предсмертное письмо

Итобала.

Когда прочла, что отец простил и благословил ее, умноая. — точно гора свалилась с плеч ее. Обрадовалась так, что захотелось плясать, подумала: «Хорошо, что нгры сегодня: так спляшу, как еще никогда!»

Об нгоах узнала в тот же день, за несколько часов,

Дио, бывшую за городом, в своем уединениом доме, близ Гавани, известить успела бы, но не котела: знала, что ей слишком тяжело сейчас выходить в толпу, плясать. С какою тяжестью в душе вернулась она с Горы, Эойя догадывалась: помнула, как усмехался, стоя на дереве, над пляскою фнад, тот бесстыдинк, безбожник, диавол Таму.

В городе узнала она, что дня за три, в день игр, отмененных по болезни царя, схвачен был один из ристалициих бычников, пытавшийся опоить пізным пойлом Пеночку. Тут же, на месте казнила его, по уставу кгр; удавили на первой попавшейся веревке, как собаку, спанвать бога Быка считалось неслыканным залодейством. Все же мя Кинира, свіна Уммарова, сообщинка своего, он успел назвать перед смертью. Но никто ему не поверна: слишком почтенный старик был Кинир, чтобы участвовать в таком залодейства.

«Это он. Таму, диавол, ищет души моей»,— подумала ройя, услышав мия Кинира. «А ведь так легко, пожалуй, не отступятся: раз не удалось — в другой раз может удасться. Надо бы осмотреть Певоичу»,— променьения мысаль. Но странно-легко забыла об этом. «Легкий день сеголыя: все хорошо будет. Так сплащу, как еще никогда!»

Выбежала на ристалище. Бык уже стоял на нем, один: всех остальных угнали, все плясуны и плясуныи ушли. Увилев ее. пошел на нее медленио, уставив рога, взры-

вая пыль копытом, с мычанием глухо-прерывнстым.

Она ждала его, не двигаясь; только искала глазами глаз его: знала, что для победы иад зверем важнее всего человеческий взор.

Взор его уловила, ио чуждый, мутный, как бы подернутый мертвой пленкой. Не он, не он, а кто-то другой

глянул на нее из глаз его!

Бесится. бывало, всегда как будто притворно, только для эрителей, а на самом деле пляшет с ней ладно, мерио, под мерную музыку флейт. А теперь идет неуклюже, нелепо, шатаясь, как пьяный.

Подойдя почти вплотную, рванулся, ринулся на нес бешено. Ласточкой вълстела — перелетсла она через рога его на спину. Легла, положила голову между рогов. Он подиял морду и дохнул на нес пъяным пойлом. Не испугалась. «Пустъ пян — укрощу и пъяного. Все хорошо будет. Так спляшу, как еще никогда в — повторила, как заклинание.

Бык поднялся на дыбы, как будто хотел опрокинуться навзничь, чтобы раздавить ее всей своей тяжестью. Но уже соскочила с него и, прежде чем он успел повер-

иуться к ней, — стояла на другом конце ристалища.
Вдоуг, ваглянув на толпу, увидела рядом с царским

Вдруг, выглянув на толпу, увидела рядом с царским шатром, на почеткой скамье, спереди, Кинира и Таму, «А. сучка, попалась! Ну, теперь уж конец — не отвертишься!»— прочла в главах обоих. Но не испугалась: «Все хорошо будет — так спляшу, как еще...»

Острый, как острие ножа, коичик рога царапнул ее по плечу. Бык набежал на нее сзади, когда смотрела на Кинира и Таму. Успела бы отскочить, если бы двы-

жение зверя было осмыслению; но опять рванулся, шатиулся нелепо, как пьяный, и задел ее нечаянию.

Кончик рога только скользиул по плечу и содрал с иего кожу. Но уже текла тоикой струйкой по телу кровь.

Кровь увидев, толпа заревела исистово:
— Режь! Режь! Режь!

Жертву зарезать — заклать молила бога Быка.

Царь Идомин высунул бычью морду, личину, из-за шатровых завес, замахал красиым, как кровь, лоскутом, и флейты запели песиь закланий жертвенных.

Режь! — вопила и Эраниа вместе с толпою.

«Если погибнет Эойя, то и Дио— с нею»,— подумал Тута и привстал. — Куда ты?— спросила Эраниа.

К царю.

— Зачем?

Просить, чтоб пощадил Эойю.

— Не иадо! Сиди, не пущу!— сказала она, схватила его за руку и опять усадила рядом с собой, почти грубо, насильствению.— Разве тебе здесь не хорошо? Зонтик опустился и, слабея, пьянея от благоуханья

зонтик опустился и, слаося, пьянея от олагоуханья жеиского тела-тлена, Тута припал ко груди богини Гатор. «Подло, подло!— думал он.— А ведь вот чем подлее, тем слаше...»

Эойя плясала, как еще инкогда. Кровь струилась с плеча ее, ио ие чувствуя боли, взлетала — перелетала

через быка легкой ласточкой.

Падали знойные сумерки. Мутио-белое иебо нависло, как потолок. Душио было, как в бане, и в духоте задыхались два зверя — бык и толпа — от одной кровавой похоти.

Вспомиила Зойя, как однажды, в пустыниом предместии Библоса, в сумерки, пьяный бродята ивпал на иее, хотел осрамить. Спаслась тогда, ио теперь уже не спасется. Два пьяных зверя — толпа и бык — шли на иее с одною покотью: осрамить — убить.

И еще вспомнила, как маленькие дети, жертвы Молоха, быотся в мешках; билась теперь и она в таком же мешке. Влруу сделалось жалко себя, и, вместе с жалостью, уко-

лол сердце страх.

Бык шел на иее опять — уж который раз — вечио, будет идти. Зиала, что если она ие отскочит сейчас, вздериет ее на рога. Но ие могла пошевелиться, руки, иоги отиялись, как в страшиом сие: вся отяжелела смертною тяжкестью.

— Мать, помоги!— простонала, подняв глаза к небу. Перед закатом по белому иебу брызнула алая кровь,

как будто заколалась жертва и там. Эойя закрыла глаза. Глухо загудели оубиы, флейты завизжали произительию, и хор запел:

> Радуйск, чистая Дева, Брачное ложе готовы! Ярость небесного гнева Да отвращает любовы! Аейся из белого чрева Алая, алая кровы! Чресла Телици божественной Бык покроет, любя. Песией торжественной Славим тебя. Богу заклания. Дева-Мать иссказанная!

К Туте на плечо склонилась Эраниа, бледная, как мертвая — цветок туберозы, женским телом-тленом благоухающий.

— Смотри, смотри, смотри! Он ее сейчас...— шептала

задыхающимся шепотом.

Зонтик подиялся, и Тута увидел, что между рогами быка, так же как там, иа Горе, между руками фиад, какое-то кровавое лохмотье треплется. И в бычьем реве услышал ои гул подземимх громов:

«Ужо провалитесь все в преисподиюю!»

Ш

— В Египет! В Египет!— повторяла Дио, глядя с

плоской кровли дома на уходивший в море корабль.

Красиогрудый, чериобокий, круто-изогиутый, как спииа дельфина, с двумя на носу лазуриами очами, чтобы высматривать в море свой путь, выплывал ои из-за длиниого мола Киосской гавани. Парус от безветрия повис, но двадцать пар весса сразу подымались, сразу опускались, влажию блести, как плавинии морского чудовища, и кораблы шел на инх быстро, влача за собой две голубоватые складки по белизие моря, почти такой же мглисто-опаловой, как небо.

Куда ои идет, она не знала; но все корабли, казалось ей, идут в Египет. И, протянув к нему руки, повторяла:

— В Египет! В Египет!

Вспомиила древиий вавилоиский псалом: «Сердце мое тренещет во мие, и смертиме ужасы напали из меия. Кто дал бы мие крылья, как у голубя? Улетела бы и и успокоилась, далеко удалилась бы и оставалась бы в пустыме!»

Вспомиила также паоя Утукса — Одиссея, вечного страниика:

Сильно меня устремило в Египет желание сеодца. В даниновесельном плывя корабле, из очей потерял я

Конта широко-равининого снежные горы и прибыл Лней через пять к светлоструйному устью потока Египта.

Колыбельные песин Египта напевала ей Зенра кормилица; о чудесах Египта рассказывал отец Аридоэль. часто ходнай туда корабай его, нагруженные критским лесом и пурпуром. С детства казалась ей эта чужая земля родною, как будто она жила в ней когда-то в незапамятно-давние дии и все хотела в нее вериуться, тосковала о ней, как о родние. Глядя на осенине станицы журавлей, улетавшие на юг, протягивала к иим оукн, так же как сейчас — к ухоляшему кооаблю:

— В Египет! В Египет! Знала и теперь, когда смертные ужасы напали на

нее, что бежать от них иало в Египет, и что спасет ее только величайший из сынов человеческих, паоь Египта. Ахенатон

Маленькая, сморщенная, как сморчок, старушка, под огромным, чериым париком, точно гриб под шапкой, взощла на коовлю по наоужной лестиние дома.

А. Зеноа, наконец-то!— воскликиула Дио.— Где

же ты пропадала? — Все по твонм же делам бегала; с иог сбилась, Туту

нскавши по городу. Старушка подала ей письмо, с Тутиной печатью, Атоновым солнечным кругом.

— А где Эойя? — споосная Лно.

В городе осталась.

— Зачем?

 Хочет повидать еще раз купца из Библоса, расспросить об отце. — Что же он, умео?

— Умер.

— Не простил?

 Нет, слава Богу, простил. Обрадовалась, бедненькая, так что и сказать нельзя. — Зачем же ты ее одну оставила в городе?

Не пропадет, чай не маленькая! Завтра поутру

— А ты сама вериулась когда?

 На заре сегодия. — Где же весь день была?

В Гавани. Смотрела корабль, на котором поедем

в Египет. Ах. хорош корабль! Мачты кедровые, паруса тканые, рубка золоченая; сто гребию — сто молодцов, все как на подбор. Дией через десять выедем и с ветром полутным в пять лией будем в Египте!

Вдруг захлопала в ладоши, закачала головой, так что тугие косички, иекогда чериме, ио уже давио пормжевшие, рассыпались по лицу, парик съехал на стороиу, и забелели под ими седые волосы; тихо-тихо, точно комар закужжал, запела песених:

> Крокодил, крокодил, Зарывайся в темиый ил! С богом Содица возиошусь, Крокодила ие боюсь! Папарука-папарака, Папаоуоа-папаоа!

Этими колдовскими словами кончаласъ песенка, знакомя Дио с малденчества: под нее игрыва с ней братец Иол в деревяниюто, разевявшего пасть крокодила, египетскую игрушку, подарениую отцом. А после трех страшимх смертей — Аридолам, Иола и Эфры — старушка Зенра изчала выпивать с горя и навеселе певала всегда эту крокодильно песенку.

Там и напилась, на корабле? — спросила Дио.

— Зачем напиваться? Пьяница я, что ли? Только пригубила. Угостили земляки-корабельщики настоящим пивцом Амоиовым. Деиь-то, сегодня, помиишь, какой? Ну, вот и помянула покойничков!

Дио поминула поконничков: Дио поминла, что сегодия — годовщина смерти отца: с Аридоэлем старушка помянула и двух других покой-

ииков — Иола и Эфоу.

— Ну, ладио, няня, ступай, отдохни,— сказала она, без упрека, ласково. А когда уже Зенра спускалась по лестинце, оклик-

иула ее:

— Няия, а, няия, игры когда? Зенра не рассъвшала: тута была иа ухо. Дио подошла к лестнице, наколнилась и конкнула:

— Игом, игом когда?

— Игры? — ответила старушка. — Нет, об играх что-то ие слышно. Даст Бог, раивше уедем. Ну их к Сэтудиаволу! Не игры, а душегубство окаянное!

Падали знойные сумерки. Мутно-белое небо нависло, как потолок. Вдруг, перед закатом, брызиула по небу

кровь, как будто там, на небе, заколалась жертва.

Тут же на кровле стояли два плясовых, из гляицевитой, белой кожи, башмачка Эойиных; подошвы у них матирались особым смолистым порощком, чтобы не скользили по гладкой шерсти бычьих спии. Перед отъездом в город Эойя вымыла их, выбелила и поставила сущиться на солнце.

Дио взглянула на них, подумала: «Да, хорошо бы раньше уехать, до игр...» И вдруг что-то прошло по сердиу

ее, темное и быстоое, как тень от облака.

Распечатала письмо Туты, прочла, и сердце у нее заби-

лось от радости: «Через десять дней — в Египет!»

Спустилась по деревянной, пристроенной снаружи дома лестнице. Дом из грубо отесанных камией, глины и бревеи, узкий и высокий, в три жилья, с редкими окнами,

напоминал крепостную башню.

Критские дома строились без очагов; плохо заменяли и тразные жаровни с углами. Купец Аридооль, част бывавший по торговым делам в Микелаж, Тиринее, Аргосе и других городах материковой земли, где люди Севера строили теплые дома с очагами, полюбил их уют и построил себе на Крите такой же дом.

Дио вошла в нижнюю, большую, под отдельною кровмею, плалут очага, с четырымя деревянимым столбамим и круглым, в закоптелом потолке, отверстнем для дыма, Ужине, как щели, окна в дубовых, с медкит переплетом, рамах затянуты были прозрачной, из бычьего пузыря, пленкой, олскошенной в комие коаски, так что слет ливпленкой, олскошенной в комие коаски, так что слет лив-

ной казался радужным.

На одиой из стен была роспись: в священном саду голый отрок, похожий на девушку, с голубовато-серебристым, точио лунным телом, низко наклоняясь на бегу, рвал белые цветы шафрана, выощиеся, как языки пламени.

В углу, на полках, было маленькое книгохранилище: свитки пальмовых листьев с критскими письменами, глиияные дощечки с вавилонской клииописью, египетские

папирусы с нероглифами.

Одна дверь вела в сад, другая — в купальию с водопроводом; и еще две — в опочивальни, Эойниу и Динну,

В углубленым внутренней стены находилась крохотная часовенка с висячим броизовым свечиком — отненным венком неутасимых лампад — и крашеным глиняным плоским стениым изваянием, изображавшим видение Матери: на острой, как еловая шишка, горе стояла маленькая девочка с боручатой юбке-колоком, с обизженными сосцами и жезлом в протянутой руке — Великая Матеры: у ног ее, по обени сторонам горы, аве исполнением, е на дыбы подиявшиеся львицы; а перед иею — человек, закрывший от нее руками лицо, как от солица.

Дио так же закрыла лицо руками, опустилась на

колени и зашептала молитву.

Как бывало в детстве, молилась о хорошей погоде, о новой игоушке и знала навеоное, что исполнится молитва, так и теперь. Человека ли терзает или в человеке терзается Бог, уже не думала: все это вдруг сделалось неиужиым и нестрашным, как жалкая усмешка Таму, диавола.

Повтоояла только два слова: — Мать, помоги!

А потом уже без слов — только звук — зов ребенка

к матери:

— Ма-ма-ма!

И молитва исполнилась: чьи-то сильные руки подияли ее, как ребенка подымают руки матери. В первый раз после Горы заплакала.

Медное изванивние — Озирисова мумия, с лицом Ахенатона царя — стояло тут же, в часовенке. Дно взяла его в оуки, поцеловала и вгляделась в лицо его с тем же чувством, как всегда: узнавала брата. «Кто это, кто это? А вот скоро узнаю кто!» — подумала радостно.

Выйдя из дому в сад, прошла по загложшей тропе между двумя черными стенами кипарисов-великанов в самый дальний конец сада, к озерцу малому, круглому, с таким же круглым островком. Там, в черной тени кипарисов, бледиела гробница, алебастровый ковчег. Плакала плакучая ива над ней; слезы оодника из мшистого камия капали: благоухал цвет смерти — нарцисс. В гробинце поконлись трое — Аридовль, Эфра, Иол.

Дио вошла на островок по мостику, вздула на медном тоеножнике уган и положила на них благовоний. Дым подиялся поямо в безветоенном воздухе, и вспыхнувшее пламя осветило на стенках гробницы две росписи.

На одной Осьминог божественный, в хляби вод пер-

вичных, разверзал чрево свое — чрево рождающей Матеон, и кишела, миожилась рождаемая тварь в довременном иле. Ил превращался в водоросль; водоросль — в животное; животное водяное — в земное: рыба — в птицу, раковина — в бабочку, еж морской — в ежа полевого, но с еще не проросшими дапками, конь морской — в коня настоящего, но на задних ногах, еще не законченных, из ила волочащихся. Так, звено за звеном — тварь за тварью — цепь развитья развивалась, бесконечная. А на доугой росписи — последиее звено — Человек:

мертвец воскресающий выходил из гроба — чрева земли,

как дитя — из чоева матеои. Так соединялись в общих росписях две тайны в одиу:

начало мира — с концом, творение — с воскресением. — «Воскрес Адун из мертвых, радуйтесь!» — шептала

Лио с тихим востоогом.

«Таму, брат мой, какое чудо больше — сотворить или воскресить? » усмехиулась она как бы в ответ на усмешку Таму, диавола.

Вернулась домой, легла и засиула так сладко, как

уже давио не спала.

# ıv

Проснулась не от звука, а оттого, что знала, что сейчас будет эвук, и действительно, скрипиула дверь.

Вошла Зенра, держа лампаду в одной руке, а другой — заслоияя пламя от спящей. Остановилась в двеоях. потом начала подходить медленно, как будто крадучись. Ладоиь ее, заслоиявшая пламя, дрожала так, что пры-гали теии по стеиам и потолку. На голове ее всклочились седые волосы, глаза горели, губы шевелились без звука.

«Что с ией? Пьяна? С ума сошла?»— подумала Дио и вдруг вспомиила, что такое же лицо было у Зенры

в тот день, когда удавилась Эфоа.

— Что ты, ияия?..— вскрикиула, приподымаясь на постели.

— Ничего, доченька, инчего, родная, не бойся, Бог поможет! Вставай, одевайся, пойдем!..

— Куда? Зачем?

Дио вскочила на колени и выставила руки вперед с таким отвращением и ужасом, как будто шла на нее сама Старушка опять начала подходить к ней модча, мед-

ленно, крадучись; опять губы ее зашевелились без звука. К Эойе, к Эойе пойдем!— простоиала, наконец, глухо.

Но, странио, виезапиости не было: как давеча, просиувшись, знала, что будет эвук, так и теперь знала все, что будет; как будто не узнавала новое, а только вспоминала давиее: все это уж было когда-то; так было - так есть.

Молча подошла Зеира к постели и упала на колени. Дио, схватив ее обеими руками за плечи, вцепилась в них так, что разодрала ногтями льияную ткань рубахи. — Да говори же, говори!

Зеира повалилась на пол. забилась головой о ножку кровати и завыла протяжным воем плакальщиц:

— Бык! Бык! Бык!

— Убил? — спросила Дио, но уже знала все — помиила.

— Убил! Убил! Убил! — выла Зеира.

— Где она? — Здесь у ворот!

Дио вскочила с постели, накинула охотинчью шкуру лани на плечи, золотисто-желтый, с серебряными пчелками, покров на голову и выбежала из дому в сад.

Тою же тропинкою, как давеча, между двумя черными стенами кипарисов-великанов пробежала мимо озерца с островком, где бледнела гробница трех.

Споткиувшись о корень дерева, едва не упала. В глазах потемиело, земля закачалась, как палуба. Но усилием

воли одолела находившую тьму беспамятства.

Услышала плач похоронных флейт. И опять — все это

уж было когда-то: так было — так есть.

Добежала до ворот, открыла калитку и вышла на большую дорогу из Гавани в город. Здесь остановилось похоронное шествие. Жрицы бога Быка держали на плечах гробовое ложе-носилки. Пылали погребальные факелы; плыл благовонный дым с курильниц. Плакали флейты, плакал хор:

#### Радуйся, чистая Дева. Боачное ложе готовы

Жонца Адуновых игр, мать Ананта, благообразная старица с умным и добрым лицом, подошла к Дио и

пооговорила молитвенно:

— Радуйся, Дио, жрица Великой Матери! Жертву. тобой уготованную, принял бог, да очистится чистою кровью земля, да спасется великое Царство Морей. Слава Отцу, Сыну и Матери!

И обняв ее и заплакав, прибавила тихо, просто:

 Ох, доченька, ох, светик мой, душу мою отдала бы я, чтобы утолить твою муку! Помни одио: велика скорбь твоя — велика и награда, великая жрица Матери, Акакаллы наследиица... Хочешь проститься?

Лио модча наклонила голову.

По знаку Ананты гробовое ложе поставили на землю и сняли с него покрывало лилового пурпура с золотым шитьем — двуострыми секирами, Лабрами, между

бычьих оогов.

Мертвая лежала в белых одеждах, в белом венке из шафранных цветов, том самом уборе, в который убирала иекогда Дио невесту Быка, Пазифайю — Всесветящую. Туго спеденутая педенами смертных, свитая в мумийный свиток, чтобы придать искалеченному телу человеческий облик, напоминала она мертвую куклу.

Дио, став на колени, подняла с лица ее легкую дымку. На левом виске чернело пятнышко, лоб обвивала кровавая ссадина — красный венчик под белым венком. Но лицо было почти нетронуто, светлое светом нездешним, нездешней чистотою чистое, летское, с детскими веснушками около глаз.

Дио смотрела на нее с раздирающею мукою жалости, но плакать не могла: слеэы высыхали на сердце, как вода на раскаленном камие. С тихим стоном прильнула губами к холодным губам. О, если бы так умереть!

Кто-то взял ее под руки, хотел поднять, но она сама поднялась. Увидела, что смотортя на нее, и застидылась; по мертному, мертвее, чем у мертной, анцу ее пробежала тень виноватой ульбки. Быстро опустных покров на лицо и, когда шествие тронулось дальше, пошла за ими тверадым шагом.

### ν

Соляце уже вкходило, когда подиванись к стене, сложенной из таких огромных каменных глыб, что они казались вагроможденными нечеловеческой силой,— святой ограде Матери. В стене быль низкие ворота; на челе их — треугольный глыбе, целой скале — стояли на задних лапах две львицы, такие же, как в Диниой часовенке, и между ними каменный столи, древнейщее знаменье Матери — твердмия твердымы, держава держав, Мать Гора, соеднияющая небо с землего.

Пройдя через ворота, поднялись по вырубленным в скале ступеням на высокий холм, далеко вдававшийся

в море уступ Кэратийских гор.

Утро было ясное. Вчервшияя муть рассеялась. На западе, над радами туманно-голубых вершин, реяла снежная Ида, розово-белая, декственно-чистая, как сама непорочная Дева-Мать. На севере, ветрено-магисте, темно-фиолетовым отнем горящее море двыилось бельми дымами — пенами вол. А внизу, на велякой Кносской равнине. в черно-зеленом кольце кипарисовых рощ белел, как только что выпавний снег или разоставные по полю холсты беляльщиков, белокаменный город-дворец, жилище бота Быка. Лабиринт.

На плоском темени холма сложен был из грубо отесанных камней широкий и низкий жертвенник жертв человеческих. Над ним возвышался костер. На него по-

ложили тело Эойи.

Дио вздрогнула и отшатнулась, когда мать Ананта подала ей факел. Но потом взяла его и первая зажгла костер.

Флейты заплакали, хор запел:

Радуйся, чистая Дева, Брачное ложе готовы Ярость небесного гнева Да отвращает любовы! Кложу Невесты божественной Бог нисходит, любя. Пеценё торжественной Славим тебя, Богом набранива, Богом набранива, Дева-Мать несказанная!

Костер запылал, н в бушующем пламени мертвая кукла вдруг зашевелнлась, как живая. Дно закрыла глаза, чтобы не видеть, а когда сиова открыла нх, все нсчезло в пламеии.

«Жертву, тобой уготованную, прниял бог»,— вспомнила она слова Анаиты и полумала: «Ла. коовь ее на

мне, ее убила я!»

И так же, как тогда на Горе, все закружилось в глазах ее, поплыл кровавый туман, и вспыхнул в нем ослепительно-бельй, как солице, огиенный Коест.

## KPECT

1

Вернувшись домой, Дно легла на ложе в палате очага, повернулась лицом к тегне, украилась с головой и пролежала так весь день. Зенра иногда входила в комнату на цыпочках, прислушивалась, не плачет ли; нет, лежала тяко, как мествая.

Поддио вечером опять вошла и увидела, что она лежит на спине; глаза открыты, без взора, как у слепой; губы стиснуты; лицо, как в столбияке: часто дышит, «как рыба на песке»,— подумала Зеира. Окликнула ее н, не получию ответа, заплакала.

Дно трудно, медленио перевела на нее слепой взор,

с уснаием разжала губы н проговорила:

— Уйдн!

Ох, светик мой, сердце мое, ие гони меня, старую!

Куда я от тебя пойду? Вместе поплачем — легче будет, — продепетала Зеира.

Дно посмотрела на лицо ее, как на пустое место, и повторила:

— Уйлн!

Вся съежившись, как прибитая собака, старушка

Ночью Дно встала и пошла бродить по дому. Заглянула в часовенку, увидела изваяние Матери, вспомнила, как намедии молилась: «Мать, помоги!»— и подумала: «Хорошо помогла!»

Вдруг очнулась у стеим: билась об нее головой долго, сама ие поинмая, что делает; наконец, поияла: глухо все в мире, как эта стеиа— сколько ии бейся, никто ие ответит.

Зашла в Эойниу спальню. Открыла платяную скрыию, вынула платье одио, другое: от иих пахло все еще живою, как будто, уже покннув тело, душа оставалась в одежде.

На самом дие скрыни увидела два беленьких башмачка — те, что вчера стояли на крыше; должно быть, Зенра спритала их, чтобы она не увидела. Судорога слез сдавила ей горло, по плакатъ не могла: слезы высыхали на сердце, как вода на раскаленном камне.

Вериулась на прежнее место, легла н опять задмивала часто, как рыба на песке. Иногда впадала в забытье, но не могла уснуть: только что начинала засыпать, как, вся вздрогнув, точно от внезапного толчка, просыпалась. Когда задховнала глаза, видела детские веснушки около.

когда закрывала глаза, видела детские всегушки около мертвых глаз; видела, как мертвая кукла шевелитется, точно живая, в бушующем пламени; белые клубы дыма розовеют в лучах восходящего солица, точно наливаются теплою кровью бледные призравки, и кружится, плящет летлою кровью бледные призравки, и кружится, плящет летлою кровью бледные призражки, и кружится, плящет летлою кровью бледные плажумых дах сплящу, как еще никогда!» И все входила в комиату Зенра, шла на нее, как скерть, шевелила губами, шептала: «К Эойе, к Эойе пойдем!»

Ночь тянулась бесконечно, а когда посерело круглос отверстие в потолке над очагом,— удивнлась: только что был вечер, и вот уже опять светает. Пожалела ночи; в темноте было легче: как будто свет диевной резал ис только глаза, но и все тело.

Наия начала что-то стряпать на очате. Дио модча сделала ей знак рукою, чтоб перестала. Старушка вышла во двор и продолжала стряпать на жаровне. Принесла тъквениой каши, запечениой в горшке, н пшеничных гряженцев, два любимых блюда госпоми своей. Со вчерашнего дня ничего не ела н не пила, кроме воды; от одной мысли об еде тошнило ее. Опять сделала знак, чтобы Зенра унесла блюда.

Старушка даже не заплакала, а только посмотрела на нее так, что она сжалнлась над нею, сказала:

Дай молока.

Зенра принесла кувщин с молоком и налила в чапку. Дно оталебнула глоток и, увидев, что Зенра держит хлеб в руке, не смея подать, сама взяла его, отломила кусочек, положила в рот, пожевала и выплюнула: не могла проглотить.

Опять легла, повернулась лицом к стене и укрылась

с головой.

День тянулся так же бесконечно, как ночь, и так же миновенно погас: только что соллечный свет падал на стену радужным зайчиком сквозь разношветную пленку рам, и вот уже опять заспетнлись лампады в часовенке. Опять ночью бродила она, не находя себе места, и билась тиконько грамові об стену.

Так прошло три дня. Все пичего не ела. Начинала слабеть. Голова тико кружниале от слабости: тико уносили ее, укачивали какие-то мяткие волим. Не укачают ил до смертн? Нет, завла, что не умрет, пока не сделает чего-то. «Что надо сделать, что надо сделать? № повторяда с мукою, как будто забольда, хогла вспомнить

н не могла.

Заходила матъ Ананта. Что-то говорила, умное и доброс. Но она не понимала: слова не входили в сердце се, как хлеб в горло. Поняла только, что матъ Акакалла очень бодъна, может быть, скоро умрет, и она, Дио, будет великою жрищею. «Не великая жрица, а мокрая круща!» вспомнила, и тень усмешки промелькиула, мертвая, по мествому лицу.

Заходна и Тута. Говорил о скором отъезде в Египет;

спросил ее, может ли она ехать с инм.

 Не знаю, может быть, и могу,— ответила так равнодушно, что сама удивнлась; вспомнила, как намедни протягнвала руки к кораблю, уходившему в море: теперь уже ехать в Египет незачем.

Когда Тута произнес имя Ахенатона, что-то в дице

ее дрогнуло, но тотчас же опять застыло, умерло.

Тута ушел, опечаленный: предчувствовал, что Дио плясунья, жемчужина Царства Морей, чудесный дар царю Египта, потеояна.

В сумерки пришел Таму, постучался в дверь со двора. Открыла Зенра, но не впустила его, пошла сначала спросить, можно ли.

- Нельзя, иельзя! Не пускай! вскрикиула Дио, как будто испугавшись. Но, когда уже Зенра выходила из комнаты, вериула ее:
  - Постой, ияия... И, подумав, сказала:

 Пусть войдет. Страшно ей было увидеть его после Горы; ио сквозь стоах смутио чудилось, что он ей нужен сейчас как никто: от него-то, может быть, и узнает, что надо сделать, чтобы умереть спокойно.

Таму вошел и, не здороваясь, молча, остановился поодаль. Дио тоже молчала. С Горы не виделись. Смотрели

доуг на доуга пытливо, поистально.

 Здравствуй, Таму, — сказала она наконец. — Что же ты стоишь? Садись. Ои подошел и сел, выбрав из двух стульев тот, что

подальше.

— Ну, говори, зачем пришел? Проститься. Завтра еду.

Едещь, поавда? Ведь уж в который раз!

Да. все не мог. А теперь смогу.

— Почему теперь?

— Можио все говорить?

 Товори.
 Ты очень больна, Дио; больной всего не скажешь. — Нет, говори все.

— И о ней можио?

И о ней.

Поияла, что «о ней» — значит об Эойе.

Оба говорили как будто спокойно, и чем страшнее было то, о чем говорили, тем спокойнее; взвешивали кажлое слово, чувствовали, что каждое может их спасти или погубить.

— Знаешь, кто убил Эойю? — спросил он, глядя ей прямо в глаза.

— Кто?

— Я. Не веришь?

— Посмотри мие в глаза. Разве так лгут?

Посмотрела, закрыла лицо руками, опустилась на ложе и лежала долго, тихо, как мертвая. Потом отвела руки от лица, привстала и спросила:

— Как ты ее?..— Не могла выговорить: «убил».

Не я сам, а другие, — ответил он.

 Все равио. Кто-то спросил: «убить?» и я сказал: «убей». Зиачит убил.

— Книнр? — догадалась она. — Как же он это сделал?

 Полкупна бычников, чтобы опонан быка. — Зачем ты ее?..— опять не договорна.

 Чтобы снять чару. Убинца сказал, что если Эоня умрет, чара синмется с тебя, и ты меня полюбишь.

— И ты повеона?

Не знаю. Может быть, и поверил.

— А теперь?

 Теперь вижу, что вышло не так: не ты меня полюбила, а я тебя разлюбил. Но все равно, чара сията.

 А ты знал, что если ее убъещь, то и меня? Я об этом не думал. А если б и думал, надо было выбрать: себя убнть или тебя. Я выбрал...

Остановнася, взвесна и кончна:

 Выбрал тебя. Пойми же, Дно, я не для того пришел, чтобы просить прошенья. Я знаю, ты меня простить не можещь. Три раза прощада: в первый раз, в пещере, когда я хотел тебя осрамить; второй — на берегу, когда ты купалась с Эойей; и третий — на Горе, когда радела с фиадами. А четвертый — не простишь. Для того-то я н убна, чтобы не могла простить. 🚓 — Зачем же пришел?

 Чтобы ты знала все и не лгала. Если не любишь, ненавидь, но не прошай, не лги! Дно ответная не сразу, как будто опять глубоко заду-

малась. — Нет. Таму.— поощептала, наконец, чуть слышно.—

ты меня не разлюбишь. Если б разлюбил, не пришел бы. Не знаю. Может быть, и не пришел бы. — тоже как будто задумался он. — Но вот завтра уеду и уже инкогда не вернусь. Был мертв и ожил; погибал и спасся, как пес силел на цепи и цепь разорвал. Своболен, своболен, свободен! И, если бы снова надо было убить, убил бы снова...

 Нет, Таму, мы никогда...— начала она опять, остановилась, тоже, как он, взвесила и кончила:

Мы никогда не разлюбим друг друга!

Так невозможны, нелепы, похожн на «дважды два пять» были эти слова, что он не поверил ушам своим. Смеркалось. Он уже почти не видел лица ее. Вдруг послышалось ему, что она тихонько плачет и шепчет: — Таму, поди сюда!

Сама не знала, что с нею, как будто не она, а кто-то доугой возопил из сеодца ее: «Мать, помоги!» и вдруг чын-то снавные руки протянуансь к ней и подняан ее, как ребенка подымают руки матери. Развязался удушаюший узел на горде — судорога плача без слез. — и слезы хамиуан.

— Таму, поди сюда!

Ои подошел.

— Наклоинсь. Еще, еще. Вот так...

Приподнявась, скватила обенми руками голову его и молча подсоявла в лоб. Когда отпустная его, ои отощел, шатавсь, прислонился головой к одному на столбов очата и долог стола так, не динтавсь. Потом вернулся к ней и спросил со своей всегдашией, тяжелой, точно камениой, усмещкой:

— Что это эначит? «Тому, кто сделал эло тебе, плати добром» — так, что ли? — вспомил слова бога Таммуза, начестанные на кликописной скрижали исэапамятной

вностн.

— Так, брат мой, так! «Тому, кто сделал эло тебе, платн добром»,— повторнла она с тихим восторгом и ужасом.— Кто это сказал?

Он вдруг перестал усмехаться, побледиел, сжал кулакн и поднял их иад головой:

кулакн и поднял их иад головои:
— Тот, нэ-эа Кого мно погнбает,— лжец, убнйца, диа-

вол, будь Он проклят.
— Таму, брат мой, зачем проклинаешь Того, Кого

— Его люблю?

— Его. А ты не энал?.. Погоди, скоро узиаешь... Она опустилась на ложе, закрыла глаза и зашептала уже иевиятио, как сквозь сои:

 Ну, ступай, а я отдохиу. Очень устала... Завтра не уезжай, подожди. Если буду жива, скажу, что иадо

делать, а если умру, узиаешь сам... Подождешь?

Ои инчего не ответна, неукаюже, медлеино, грузио запевелился, сгорбнася, как под навалившейся тяжестью, и вышел на комнаты.

Лицо его было так страшио, что Зенра, увидев его, побежала узиать, что случилось. Заглянула в комиату к Дио. вошла на цыпочках, подкралась к ложу, изкло-

нилась и увидела, что она глубоко спит.

Синлось ей, будго идет она с Таму глухой тропинкой в дремучем лесу на Иде горе, как в тот день, когда он спас се от вепря. Сосим шумят, как море; падает мокрый снег хлопьями; розовеет цвет миналая над снегом, в густеющих сумерках. «Вога заклать, бога заклать, вот что издо сделать!»— говорит ей Таму. А сиежные хлопа падают; выста выога, завивается в круги Лабиринхта безысходного, и ревет в нем ревом голодиым бог-заерь. «Зверя заклать, зверя заклать, вот что издо сделать!» говорит уже не Таму, а кто-то другой. «Кто это? Кто Просиулась, ио сои как будто продолжался наввукак от проезжавшей исполниской, нагруженной камиями,
телети, стены дома задрожали; висевший на стене медный щит завенела; два броизовых кувшина, сопринасавшихся — сосуды возлияний в часовение — задребезжали;
спотолка; собака во дворе завыла, овщы в овчарие заблеяли, и ужасом чельным челотот почи пахизла ей в лицо.

Но ие ужаснулась: с детства привыкла к этим подземным гулам; только привстала на ложе, обернулась

к часовенке н прошептала:

— Всех детей твоих, Матерь, помилуй, спаси, сохраний Ждала, чем это кончится. Помнила, как помнила все кэратинды, то, что было четыре века назад: тогда земля триклась так, что лонд думали, пришел конец мира; «Уко провалитеть все в преисподнюмы».

«Конец нан не коиец?»— ждала она спокойно.

Снова проехала телега с камнями — прокатились гулы, но глуше, все глуше — и замерли. Наступила тишина.

Петух где-то пропел: «еще не конец!»

Дно опять легла и заснула, так же глубоко, как давеча. Солице уже падало на стену радужным зайчнком, когда просиулась, еще больная, слабая, но уже другая: что-то няменнлось в лице ее так, что Зенра, взглянув на цее, подчмала: «будет жива!»

— Няия, молока, клеба Скорее! Ужасно есть хочется! Выпима две чашки молока, съела два домтинка клеба с волчьей жадностью. Энала по жреческому опыту, что после такого поста сразу есть много нельзя, надо спачала привыкнуть. Привыкала постепенно, увеличнава меру еды, от завтрака к подлинку, от поддинка к ужинуу. Няия стряпала болодо за блюдом — кашки, запеканки, похлебки, взвардык, пряженцы; суетилась, бегала, ног под собой не слышала от радости, только рыже-черные косники парика мотались, как у пъяной, и жужжала крокодилья песенка: «Папарука—папарака!»

Дио выздорвамивала с чудесною быстротою, как будто воскресала из мертвых. Но любовь старушик была проинцательна: вглядняваесь в нее, смутно чувствовала она что-то неладное. Какая-то темная темь пробегала иногала по лицу. Дно; какая-то безумная мыслы светилась в сталах.

«О чем она думает?»— хотела понять Зенра н не могла, только вещим страхом страшилась сама не зная чего. «Зверя заклать, зверя заклать, вот что надо сделать!» вспомиила Дио свой соон н слова Эойн: «Ели Бот такой, как думают люди, то это не Бог, а диавол!» Диавола с Богом спутали в узел так, что не распутаешь — надо рассечь. «Отец есть дюбовь»: не Сыну — дюдей, а дюдям Сына приносит в жертву Отец, - вот что надо сказать. Землю очистить от крови жертв человеческих, уготовать путь Тому, Кто идет,— вот что надо сделать. Ахенатон пророк сказал, и Дно жрица сделает.

Кносское ристалище уснуло под чарой Луны, Пазифайи-Всеозаряющей.

Бычьим стойлом, теплотою навозною, пахло в дощатой келнике, темной и тесной, как гроб, той самой, где некогда Дио убирала в подвенечный убор Эойю, невесту бога Быка.

Лунный луч, падая сквозь узкое оконце-отдушину, повис белым лоскутом на черной дощатой стене, и в

белом свете его огонек лампады краснел.

Дио, в плясовом наряде — остролопастном кожаном переднике, медно-кожаном поясе-валике, перетянувшем стан туго-натуго, в высоких, на белой кожи, ременчатых полусапожках, с верхней частью тела голою, сидя на полу, на корточках, точнла жертвенный бронзовый нож, длинный н тонкий, как ивовый лист; так и назывались эти ножи «ивовыми листьями». Рукоять его, из черного агата, была в виде четырехконечного креста.

С тихим звоном — свистом зменным, скользило лезвие туда и сюда, по влажно-темному точнльному камню. Попробовала нож на коже передника: остер, как бритва,

а ей все казался тупым. Поодолжала точить.

Слабое мычание послышалось из-за дошатой перегородки. Встала, открыла окошечко, высунула голову, выставила руку с лампадою, осветнла стойло и заглянула в него. Крепче пахнуло теплотою навозною, бычыны запахом, как бы дыханьем самого бога-зверя, Минотавра. Бык, лежа на соломе, спал и прерывисто-глухо мычал

во сне. Может быть, синансь ему медвяно-влачные пастбища, ледяно-струйные воды на Иде горе, где некогда пасся он, так же как братья его, тяжело-тучные, огромнорогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли Матери богоподобные.

В первый раз после убийства Эойи Дно увидела Пеночку. Зла на него не нмела; понимала, что зверь невинен, а все-таки подумала; «вот на этих самых рогах

трепалось тело ее кровавым лохмотьем».

Дрогнула рука, наклонилась лампада, и на спину быка капнула нз горлышка капля горячего масла. Он проснулся, вскочна и повернул к ней голову. Часто, бывало, кормила его то ломтем ячменного хлеба, густо посыпанным солью, то медовой лепешкой. Он вспомина, должно быть, об этом и теперь: подойдя к оконцу, поотянул к ней морду, фыркнул, дохнул ей поямо в лицо теплым дыханьем и посмотрел прямо в глаза.

«Знает все, только не может сказать», -- вспоминла она слова Эойн. О, тот кроткий, все еще как в первый день творения, божественно-чистый взор животного! Не могла его вынести, захлопичла оконце и быстро, как будто позвал ее кто-то, оглянулась туда, где курнася шафраном и ладаном маленький глиняный, с бычьими рогами, жертвенник, а за ним на побеленной стене виднелась роспись, нарочно-неискусная, по образцу незапамятно-древнему: так, может быть, еще дикие люди пещер рисовали. царапалн острием кремня на костях носорогов и мамонтов.

Мать Земля, зверей Владычица. Личико детское, в виде сеодечка или виногоадного листика: шинооко распростертые руки, непомерно длинные, в знак вездесущей благости; вокруг нее - угодъчатые крестики. Крестным знаменьем Мать осеняет всю тварь, земную, водяную, воздушную: птицы сидят на руках ее; звери ластятся к ногам; в складках онзы, как вода струящихся, плавает рыба; н под самую руку благословляющую подсунул голову бык — «Пеночка, Пеночка!»— подумала Дно — не лютый бог Бык, Минотаво, а кооткий Телен жеотвенный, закланный от создання мира,— Сын.
«Что я делаю, что я делаю? На Кого точу нож?»—

ужаснулась она. Но поэдно: сила, сильнее ужаса, влекла ее, неодолимая. Как будто не сама она осшала, а кто-то за нее, что надо делать.

Мерны, легки и тверды были все ее движения, ладны, как в пляске: «Так спляшу, как еще никогда!» Вторые петухи пропели: менее часа оставалось до

обхода ночной стражи; за это время надо было кончить все. Быстро нагнулась, схватила нож с точильного камия

н всунула его в ножны у пояса. Взяла два понготовленных факела и один из них зажгла об огонь лампады. Вышла из келийки в темный и узкий ход между бычьими стойлами: из него - в доугой, из доугого - в третий; ходы пересекались, путались, как в лабирните. Нигде ин души, только в последнем на полу у двери спал мертвым сном пьяный сторож-старик. Половина сторожей и бычников перепилась за ужином: Дно подослала им кувшин вина, подмешанного сонным зельем.

Переступив через спящего, вошла в сени, пирожне, инаятие, на инаяти кипарисовых столбах. То самое чучело телицы, в котором провела когда-то иочь Эойя, иевеста бога Быка, стояло здесь под серым чехлом, как привидение. Дно задвинула засовы на дверях, воткиула горящий факел в медный на стене крок-подсвечник и с другим, незажженным, подошла к приставной деревянной лессике на сеновалы и житищы, где хранились корм и солома для бычвых стойл. Взалеза по ней. Незажженияй факел в руках ее обмотан был длинною, одини кощом прикрепленною к нему веревкою. Размотав ее. свесила свободный конец вниз и всунула факел в ворох соломы. Сопла, убрала лесенку, спрятала в дальний угол под чучело телицы, и сияв горящий факел с крюка, подожтла им спущенный конец вреевы

Слабо пропитанияя составом смолы, серы и других горючих веществ, веревка тлела, как трут. Такие зажитательные снаряды — хитрость дэдалов — употреблялись при осаде крепостей и в морских сражениях: по длине веревки можно было дасстигать с точностью воемя под-

жога.

Вспыхнет факел в соломе, начнется пожар на сеновалах и житиндах, перекинется оттуда на другие деревянные части здания — потолки, стропила, столом, лестинны — и все ведикое Кисское оставлиць — догом Эвера

истребится огием.

Вышла из сеней на ристамищный круг. Голые плечи се вздрогнули под свежестью ночи, уже осенией. В чистом, безавездиом небе поливя луна горела почти ослепительно. Белый на круге, пеок иккрился голубыми искрами, как сиег. Белые уступы скамей были пусты; только там, где в проходах чериели тени, казалось, тесимись жадимы зригели-призраки. Черным зевом сила дарский шатер, и высоко над ним блестела серебряная морда Быка.
Дио подошла к воротам в стойло Пеночки. Решетка

Дио подошла к воротам в стойло Пеночки. Решетка иа них была устроена так, что один человек мог подиять ее без труда, вертя колесо, на которое накручивалась

медиая цепь. Дио подияла решетку.

Бык выскочил из стойла, выбежал на середниу круга, остановился и с тихим мычаньем, как бы вздохом любви, подиял морду к луне — Пазифайе-Весозариющей. С маленькой тоико очерченной головкой, с рогами исполииксими, гнутыми, как роги лиры, с обвислыми, на испомерно тучной шее, складками кожи, с тонкими, как бы точеными, можками, с прозрачис-местим карбункулом умиого глаза, с белою, как бедая пена морей, луниым серебром отливающей шерстыю он был прекрасен, как тот божественный Бык, что вышел из синего моря, с белою пеной ревущих валов. — Пазифайни возлюбленный.

Повериулся к Дио и медлению пошел на нее, уставив рога, как будто хотел забодать; но, подойдя, остановился и, когда она ухватилась за рога обении руками, мотиул головою синзу вверх, как будто яростию, а на самом дель саксово, точно играючи, подиял ее, перекниул к себе на спину и поиесся с нею, пляшущий, как бы гордясы прекрасною вседищей: так искогда несел по синему морю белый, как белая пена ревущих валов, бог Бык с богичею Европою.

Дно выпула нож из ножен, хотела ударить и не могла. Увидела крест на руковти и вспомнила крестики Матери. благословляющей тварь. Опять, как будто не сама она, а кто-то за нее решил, что надо делать: не подиялась оука на зверя кроткого,— может быть, подымется на

A IOTOFO.

Давеча бросила факел, и ои продолжал гореть на песке, как рана, в лунно-белом теле почи, красная. Сексочила с быка, подбежала к факелу, скватима его и, когда бык сиова подошел к ий, сучула горящий сиоп между рогов его так, что ои зацепился за инх. Бык отпрянул, зарева, и замотал головою иенстово, стрякивая отненный венец. Сразу не мог стрякнуть, только раздувал огонь; искры сыпальеть дождем, капала капли горящей смоль, пахла паленяя шерсть. Наконец, стрякнул, взянася на дыбы и прянул на нее бещевот, степерь уже не игроал.

Дио отскочила. Мимо нее ударились в землю рога с такою силою, что воизились глубоко, и зверь, упав иа передиие иоги, сам оглушенный ударом. сразу ие мог

полиять головы.

В то же мгиовение Дио подскочила к иему сбоку, наступила коленом на загривок и воткиула нож между хребтом и левой лопаткой: метила в сердце.

Если бы мать, убивая в безумии дитя свое, вдруг, когда уже воизился иож. опомиилась, то испытала бы

то же, что Дио в тот миг.

С ревом глухим, похожим на человеческий стои, бык подиял голову, отшвърнум пласуною так. что она упала навзянчъ; вскочам, рванулся, защатался и рухиул. Уткиум морду в песок, захрапел и забился, как подстреления птица. Еще раз поднялся на передние могн. Дно опять подбежала к нему, въидернула нож, стала на одио колено и воизила лезвие в горло его так глубоко, что в мяткие складки коми рука погрузиласъ с рукоятью ножа — крестом. Кровь брызнула в лицо ее. Отвериуласъ и закрыла глаза, чтобы не видеть.

Когда очнулась, увндела, что зверь лежит у ног ее, безмаханный, и клубы серого дыма, прорезаемые красным пламенем, валят из сеней ристалица. Вспыхиули завесы царского шатра, отненный столб взвился, полыхнуло багровое зарево по небу, и лицо луны побледиель.

Послышался рев священной трубы, тритоновой раковины — вестник тревоги, и по всему дворцу, Лабиринту, прокатильно, как бичьи ревы, многоголосые отклики

Тени, черные по белым уступам скамей, забегали, как муравьн. Люди металнсь в ужасе, били себя в грудь и в голову, рвали на себе волосы, рыдали и плакали:

— Айн Адун! Айн Адун!

Издали указывали пальцем на богоубийцу, ио не смели к изп подойти. Иные спускались на круг ристалища, делали два-три шага вперед, но вдруг останавливались, поворачивались и бежали изаад, с криком нездешиего ужаса: — Лаоан-Лаза! Лаоан-Лаза! Лаоан-Лаза!

Это было ния страшного беса-оборотия, мужеженского. Дио поняла, что бесом кажется она людям потому, что они не веоят. чтобы человек мог совершить такое здо-

действо.

Наконец, подошла к ней, в сонме жрнц, жрнца-начальннца нгр, мать Анаита. Медиую секнру, Лабру, держала она высоко иад головой и произносила заклятие:

 Лабра святая — на силу нечистую! Откуда бы ты нн поншел — ин поншла, из отня, воды, земли или воз-

духа, сгинь, пропадн окаянный — окаянная!

длаг, стипи, пропада окалива — окаливая, что перед нею Заклинала для другнх, сама же знала, что перед нею человек, а не бес. Но н другне, видя, что Дно от Лабры не стинула, тоже осмелели, подошли, обступили ее, грозя кулаками, ножами и палками:

— На костер, на костер окаянную!

Но по знаку жрицы затихли, отхлынулн. Мать Ананта, подойдя к ией, сказала:

— Что ты сделала, что ты сделала, безумная!

Но, вгладевшись в бледное, обрызатамисе кровью лицо ее, вдруг что-то поняла и замолчала. Молча взяла руку ее, крепко сжала в своей и, почувствовав липкость крови, не выпустила, сжала крепче. Умисе и доброе лицо ее комршлось, и, всхлипиув, она прошентала ей на ухо:

— Ох, горькая, горькая, что ты с собою сделала!.. За Эойю отомстить хотела?

 — За нее н за всех, — ответнла Дио спокойно: чем больше был ужас других, тем она спокойнее.

— Кровь человеческих жертв — мерзость пред Богом...— начала и не коичила; хотела еказать: «Отец есть любовь», но почувствовала, что пусто и глухо прозву-

чали бы эти слова. Только для того и умирала, чтоб их сказать, но вот онемела и знала, что умоет в немоте, Мать Ананта, как будто угадывая мысль ее, покачала головой с безналежностью:

Разве поймут? Умрешь — и ничего не сделаешь!

Пусть умру за Него!

- O KOM TOBOOHIUD О Том, Кто пондет.

Кому должио понити, уже пониел.

Нет. поилет.

- Он тебе и нелел?

Жрица посмотрела на Дио долго, пристально, и вдруг выпустила руку ее. Ничего не сказала, но Дио поияла без слов: «Смотон, не ошибись: если Он уже поишел. праведиа будет казиь твоя. — огонь костра».

 На костер, на костер! Истребн от земли такую, ибо ей не должио жить! — опять наступала толпа, гоозя

и бушуя.

Кто-то поусердствовал, сбегал в сторожку, поннес пару медиых, с цепями, наручииков и подал их Ананте. Лно сама поотянула к ним оуки, и старица вложила их в наоучники. Цепи зазвенели.

Дно подняла руки к небу, и в наступившей вдруг тишине, воскликиула громким голосом, с такою радостью

в лице, как будто уже видела Того, Кого звала: — Приди! Приди! Приди!

Дно ждала приговора. Никто не мог произнести его. кроме великой жрицы, Акакаллы, а та лежала тяжелобольная, почти при смерти, в святой обители Пчел на Горе.

Пчелы не знали, как сообщить ей стращиую весть: но нельзя было скрыть. Когда она услышала о преступленин Дно, своей любимой дочери, наречениой наследницы. — думали, не выживет. Выжила, но лишилась языка, и половина тела отиялась.

Долго лежала, как мертвая; наконец, показала знаками, что хочет писать. Ей подали дощечку. Цепенею-

щей рукою что-то нацарапала.

Гонец отвез письмо к Дио. В нем было только два слова: «Прости — простит».

Дно поняла: «Прости Великой Матери кровь Иола, Эфры, Эойи, кровь всех человеческих жертв, - и Мать простит тебя, помначет».

На той же дощечке Дио написала ответ: «Не прощаю». И гоиец отвез письмо обратио.

Мать Акакалла прочла ответ и написала под ним:

«Сжечь».

Это было утром, а в ночь начала она отколить. Одни из Пчел, угадав по выражению лица е и и судороживым движениям пальцев, что умирающая хочет что-то еще написать, подсунула ей под руку доцечку и вложила в пальцы палочку. Но пальцы бессильно разжались, и палоцы палочку.

К утру великая жрица скоичалась. Тайиу последией воли своей — может быть, прощение Дио — унесла она с собою в могилу.

Дио должиы были сжечь на том самом холме, где

дией десять перед тем сожжено было тело Эойи.

Вырубленияя в толще скалы пещера-келийка, часовия Адунова, служила тюрьмою для жертв. Годые стены, иизкие своды, толстая решетка в окие, ржавые засовы иа дверях — все напоминало тюрьму. Но тут же было великолепиое, как бы царское, ложе из пурпура, кресла из слоновой кости и черного дерева. Благовонный дым курильниц смещивался с росною свежестью живых лилий в чудесно расписанных сосудах. Яства и вина с царской трапезы, пышиые иаряды и уборы из драгоценных камией — все приносилось жертве, как жертва приносится Богу. И здою насмешкою казадись ей ночные туфедьки из павлиньих перьев; ониксовый ковчежек с пудрой вавилонских цариц и блудииц, толченым розовым жемчугом; ковчежек иефоитовый с акацийным углем и амброю, египетским зубиым порошком: уже за тысячу дет царь Хафу-Хеопс, строитель великой пирамиды, чистил им зубы.

Люди не знали, как угодить ей, чем унежить ее. Смотрели на нее с благоговением и ужасом, падая инд, поклоиялись ей, как Богу, ибо в всякой жертве заколаемой —

закланиый Бог.

Тяжко ей было это поклоиение: как будто хоронили ее заживо, убивали душу прежде тела. Если бы оскорбля-

ли, били, плевали в лицо, ей было бы легче.

Палачихами жертв человеческих не соглашались быть критские жещины. Должность эту исполялая фовмиянка из полуночного племени Бэссов, поклоиников лютого бога Загреж, Человекотреравтеля. Клеот хищиюй птицы напоминало имя ее — Гла. Звали ее также Резунья — та, кто режет, заколает жертвы, и Равные-Ноздари, потому что за какое-то ужасиое элодейство еще там, на родине, палач вырява сй щищами мозари до коста

Гла была старуха старая, ио крепкая. Волосы у нее были невиданного на юге соломенио-желтого цвета; глаза бледно-голубые, унилло-жадные, как у коршунас-тервит-инка; губы тонкие, сизые, мокрые, как земляные черви; стоащию-куюносое лицо напоминало мертыый чесен.

Аето и знму носила она фракийскую бассару, лисью шубу, с объедлою, кисло пакунущею мездрою, и в ножнах за кожаным поясом длинный и острый, как шило, кремиевый жертвенный нож. Почтв всегда была извессле; напивалась не виноградимы, а каким-то тоже иеведомым, хъсбыма выпом белым, как вода, и кугчим, как огонь.

Говорили, будто бы особенио любит она резать маленьких детей и, если долго не бывает детских жертв, крадет

младенцев и, перерезав им горло, сосет кровь.

Народ иенавидел ее так, что растерзал бы, если бы ие охраияла ее стража великой жрицы, благоволившей к ией и считавшей ее вериою служительницей Матери. Когда Дио однажды спросила мать Акакалау, зачем терпит она эту гиускую тварь, та ответила ей:

— Не обижай Глм. Чистая лилия — дочь Земли Матери, ио и смердящая падаль — ее же дочь. Земля родит — земля и тлит. Два слова у Матери: «Люблю — убью»; и два лица: одно, как солице, а другое — Гла.

Дио ужасиулась этому кощуиству, ио тогда простила, подумала, что не понимает. Теперь поияла и уже не

прощала.

Палачиха была и тюремщицей. В келью узиицы могла она входить во всякое время дия и ночи. Войдет потихоньку, остановится поодаль и смотоит на

Дио молча, пристально, жадимми, как бы влюблениями, глазами. Странию-курисосе лицо — мертвый череп — улыбается; в бледио-полубых глазах светится отвратительная ласковость; тоими: губы — земляные черви — шевелятся, шепчут что-то иеслышимм шепотом, — уж ие те ли два слова: «Люблю — убыо».

Бывали минуты, когда Дио казалось, что мать Аианта права: «Умрешь и инчего не сделаешь». Да, не сделав инчего, умирает. Узел, спутавший Бога с двяволом, хотела рассечь и не смогла, только сама в ием запуталась: кого убила, Зверя или Бога, так и не знала и до конца не узиает.

Кому-то говорит: «Приди!» Но кто Ои? Ни лица, ии образа, ии имеии. И как придет, откуда, когда? Да и придет ли когда-ии0удь? Где обетования пришествия Его? Не все ли есть, как было от иачала мира, и ие все ли будет, как есть, до коица?

И ужас леденил ей сердце: «Не придет!» — ужас безумья — с ума сойти — поверить, что Мать есть Гла. Радуйся, чистая Дева, Брачное ложе готовь! Ярость небесного гнева Да отвращает любовь!—

пели жрицы Адуиовы, провожая Дио на костер. Белые одежды, белый венок из шафраниых цветов был теперь

и на ней, как некогла на Эойе.

Уэкой и темиой, в толще скалы прорублениой лестинцей вышли на широкую, наружную, всю залитую светом луны, ту, что вела от Львиных ворот к плоской вершиие холма, где находился жертвениик жертв человеческих.

В чистом, безавездиом небе луив горела почти ослепительно. Облик горы Къратийской, голубевший в луниом мгле, напоминал обращениое к небу лицо великана бога Адуна— умершего. В чергом кольце кипарисовых рощ голубовато белел белокаменный город-дворец, жилище бога Быка— Лабириит. Лесом корабельных мачт, чащосиастей чернела виизу, у подиожья холма. Киосская гаваиь, и до самого края небес искрился в море луниосеребряный путь.

Жадио смотрела Дио на море, жадио вдакала свежесть морской соли, слушала гул прибоя, и жалко ей было моря, иеба, земли, солица, которого уже инкогда ие увидит; жалко всей земиой бедной жизни. Плакало в иссраще обо всем, как плачет дитя, ситятое от груди матери.

Медлению всходило шествие по лестинце, в свете двойном, белом от луны и красном от факелов. Глухо волиовалась черная жатва человеческих голов вис святой ограды — внутрь инкого ие пускали. Вдруг люди увидели шествие и закричали иенстово:

шествие и закричали неистов
— Радуйся! Радуйся!

 гадунся: гадунся: С криком толпы сливались ревы труб, тритоиовых раковии и визги флейт, и гулы тимпанов, и песия жриц:

## Радуйся, чистая Дева, Брачное доже готовь!

На камениом жертвенинке с глубокой ямой виутри сложен был инзкий костер из очень сухих и смолистых дров, сосновых, кедровых, кипарисовых, со множеством хвороста, пакли, войлока, пропитаниных блатовоиными смолами и особым составом горночих веществ: стоило поджечь костер с лобого коица, чтоб ои сразу вспыхиул исполниким факелом.

Жрицы подвели жертву к костру и раздели ее донага. Потом принесли и положили на землю, у ног ее, большой,

из двух дубовых досок сколоченный крест. Палачиха подошла к ней и сказала:

Дожись.

Дио стала на колени, но не знала, как лечь. Гла повадила ее навзиичь, положила спиной на крест, протяиула иоги, раскииула руки; привязала ступии к иижиему концу продольной доски, а кисти рук - к обоим концам доски поперечной: обмотала веревкою стаи и, продев ее в четыре угла креста, завязала позади его крепким узлом,

Двенадцать жриц, по трое с каждого конца, подияли крест и положили его на костер.

«Так вот что значит Крест»,— подумала Дио. Знала, что костер зажгут не сейчас, а только с первым

лучом восходящего солица. По луие и звездам рассчитала. что до восхода оставалось часа три.

Три часа — три вечности — раскалывалось сердце ее иадвое, и не знала она, какая из двух половии настояшая. Как на исполниских качелях качалась, то взлетала, то падала и не знала, какой размах будет последним:

«Придет — не придет?»

Ночь была свежая. Кто-то сжалился, накинул на ее голое тело козий мех. В тело впивались тугие веревки. резали, как иожи. Руки и ноги затекали. Кровь ударяла в виски. Голова кружилась, тошиндо от противно-приториого запаха: жгли одуряющее курево, чтобы притупить муки жеотвы.

Дио вспомиила, как давеча, на лестинце, одна из жриц шепиула ей на ухо: «Не бойся, живую не сожгут». Поняла тогда: прежде, чем сжечь, зарежут. И теперь подумала: «Страшио гореть живой в огие, но уж лучше

это, чем иож Глы!»

Гла над ней реяла, как ворон над трупом. Страшиокурносое лицо — мертвый череп — улыбалось; в бледноголубых глазах светилась гиусная ласковость; мокрые губы — земляные чеови — шевелились — шептали: «Люблю — убыо!» Кончик коемневого шила-иожа приставляла к самому сердцу ее, тихонько-тихонько колола и выступавшую капельку крови слизывала жадно языком.

Вскрикиув, Дио опомиилась. Никого не было; только луниое небо светило над нею, такое далекое, такое близкое, как еще инкогда. Черный ужас безумья находил на иее: вот-вот сойдет с ума, поверит, что Мать есть Гла. И опять на страшных качелях качалась, то взлетала,

то падала: «Поидет — не поидет! Поидет — не поидет!» Вдруг сорвалась, упала в кромешную тьму: «Нет, инкогда, инкогда, инкогда не поидет!» Но и оттуда, из тьмы кромешной, возопила: «Приди!»

И Он поишел.

Крест зашевелился под нею, приподиялся, Кто-то развязывал веревки на теле ее. Еще не видела кто, не смела открыть глаза. Вдруг открыла, увидела, вскрикиула:

—Таму!

Очичлась в Тутиных носилках. Узнала их по нероглифам и росписи: солиечиый шар бога Атона с простертыми дучами-оуками, благословляющими наоя Египта. Носилки стояли на земле. Зеира кутала тело ее в

золотисто-желтый, с серебряными пчелками, покров. Таму, наклонившись над нею, что-то говорил. Долго не могла

понять что; наконец, поняла. Спросила:

— Ты спас меия, Таму? — Нет, ие я, а Ои.

— Ла. Он. и ты с Ним. Как же ты это сделал? — Именем царя Ахенатона упросили мы с Тутой

царя Идомина, чтоб он отменил приговор.

 — Царя Идомина? — удивилась она, подумала и покачала головой.— Паов этого сделать не мог. Никто не мог, кооме великой жонцы... — Великая жрица скончалась, а другой еще не из-

бради. Царь своею властью мог...

— Нет. не мог. Отчего ты не все говорищь? Я хочу

Узнаешь потом, а сейчас надо спешить. Тута ждет

в Гавани. Скорей на корабль, и в Египет!
— А ты? Что будет с тобой?— спросила она.

Он молчал. Она поиподиялась, положила очки на плечи его, поиблизила лицо к лицу, заглянула в глаза. — и вдоуг все поияла.

Знала устав Горы: человеческую жертву иельзя иначе спасти, как отдав за нее другую, -- тело за тело, душу за душу. Но сделать это не может ин мать, ин отец, ии брат, ии сестра, ии супруг, ии супруга, а только чужой человек, любящий так, что готов умереть за любимого. Вольная жеотва любви — выше всех человеческих жертв — приятиое благоухание Господу.

Таму, брат мой, я знаю все: ты за меня умираешь!—

прошептала она, не сводя с него глаз.

— Да, за тебя и за Него,— ответил он просто.— Поминшь, как я проклинал Его, а ты мие сказала: «Скоро узнаешь, что дюбишь Его»? Ну вот, и узнал.

«Тому, кто сделал зло тебе, плати добром»,— по-

вторнла она с тихим восторгом и ужасом.

— Нет, Дио, ты мие заа не сдеалал. Благословеним муки мобви твоей Не я тебе плачу добром за зло, а ты — мне. Поминшь, когда я тебе сказал, что убил. Эбию, ть мие ответнал: «Мы инкогда не разлобим друг друга». О, дай же мие, дай умереть за тебя и за Herol

Он плакал. Вдруг улыбнулся сквозь слезы:

 Я, купец, считать умею, знаю, где прибыль. Лучше мие умереть, чем жить: жизнь разлучила нас — смерть соединит.

 Не могу, не могу, не могу!— стоиала она, ломая рукн.— Если мие жить — тебя убить, я не могу жить,

не хочу!

— Не хочешь Звала Его: «Приди!», а когда прин — не хочешь принять?... Дио, сестра моя, возлюбленная, разве ты ие слашниць, что Он здесь, между нами, сейчас? Не я тебе говорю, а Он: так надо, чтоб Он пришел!

Снова послышались крикн толпы. Давеча, когда синмалн жертву с креста, разъяренная Гла выбежала за святую ограду, закрнчала в толпу, что отнимают жертву

у бога, и взбунтовала народ.

Начальник стражн подбежал к иубийцам-носильщикам:
— Скорее, скорее, люди! В гавань и на корабль! Здесь оставаться ей дольше нельзя ни минуты.

Подошла и мать Ананта к Таму:

— Сын мой, твой час пришел. Жертвы требует Бог.

Готов, — ответна Таму.

Нубийцы подняли иосилки. Дно протянула рукн к Таму. Он обиял ее, и она поцеловала его так, что потом, уже на костре, вспомнил он этот поцелуй и подумал: «Да, за него умереть стоит!»

Быстро удалялись иосилки. Таму смотрел им вслед, а когда потерял нх из виду, обернулся к Ананте и сказал:

— Пойдем!

Она возложила на него снятый с Дио белый венок нз шафранных цветов и повела его на костер.

Он увидел у ног своих крест. Синмая одежды, нашупал на груди корналиновую дощечку-талисман с надписью: «Аб вад», поцеловал его, прошептал:

— Отец есть любовь!

И лег на Крест.

Дио очнулась на корабле. Лежала в расписаниой и раззолоченной, из сикоморового дерева, палубной рубке Тутанкамона. В боезжущем свете заои увидела на стенах ее ту же ооспись, что в иосилках; солнечный шар бога Атона, с лучами-руками, державшими пепельные крестики жизни, Анк и благословлявшими царя Ахенатона. В мыслях, смутиых, как боел, она соединяла эти коестики с тем крестом, на котором лежала давеча, а теперь на него лег Таму

Из-за даниного мола Киосской гавани выплывали в море один за доугим, как дебединая стая, шесть кораблей: три египетских, два критских - почетная стража посла — и один, нагруженный грузом железа, Таммузададов, — предсмертный дар его царю Египта за спасение

Лио.

Паруса повисли от безветрия. Но разом подымались. оазом опускались весла, влажно блестя на заре, как плавники морского чудовища, и корабли шли на них быстро, влача за собою две голубоватых складки по белизне мооя, почти такой же, как небо, опалово-розовой. В розовом иебе, солнечно-белая, теплилась звезда любви. Его-Ее звезда, Отрока-Девы, Адуна-Ма. Ида-гора еще синела внизу, ночная, доемучая, а вверху уже розовела, сиежная.

На коаю неба и мооя вспыхиул одяный уголь, закоуглился коугом огнениым, боызнули лучи восходящего

солнца, и звезда любви в иих умерла.

Утоенний ветер наполнил паруса, и густо-лиловые водны звучно под кидем корабля зашумеди, запенидись,

Энгур, сын Нурдагана, овечий пастух, чью плачевную песнь об умершем боге Таммузе слушала иекогда Дио, плыл с нею на одном корабле. Зенра взяла его с собою в память Таму.

Он слышал от Зеиры о смерти господина своего, но как будто не понял, остался бесчувственным: так выжил

Вдруг сторожевой корабельщик с подзорной вышки на мачте коикнул:

— Жеотва гооит!

И указал на клубы дыма, восходившие к иебу с вершины холма над Кносской гаванью, где находился жертвенник. Все смотоели туда.

Посмотрел и Тута, сокрушению вздохнул и подумал: «Бедный купец! Какой был умный человек, а погиб ин за что!» И балогопистойно закрыл глаза рукою, как будто заплакал. Но скоро утешняся, вспомнив, что этою смертью спасена плясуивя Дио, жечужина Царства Морей — чудесный дар царю Егнпта.

Долго смотрел Энгур, не понимая. Вдруг понял и

завыл страшиым воем, как пес на покойинка.

Дио услышала вой, вскочила, выглянула в окно рубку, увидела дым, и как будто иож Глы пронзил ей сердце. Но вспоминла: «Так иадо, чтоб Он пришел», и притупился иож. Узнала так, как еще никогда, что Он придет.

Опытные критские мореходы предсказывали опасное плавание в наступающие дии развиоденственных бурь. Но Тута уже не знал, что опаснее, земля или море: так бым напутан подженными громами, а также покаром Киосского ристалища. Пожар потушили скоро, но, вообразив спросоною, что весь дворец оквачен пламенем, он едва не выскочим из окна. А в последние дли прошел служ, что с севера маут из Царство Морей несметиме получща Ахени. Данкев, Дарданцев, Илионян, Пелазеов и других полудиких племен; ведет их будто бы Сарпедомин, изгнанини, на царя Идомина, брат на брата. Вспоминлось Туте пророчество: «Придут из иочи Железиные — и наступит железная почь — конец всему ведина Тута не знал, как унести ноги с проклятого Строва. Утукс-Одиссей плам с Конта в Египет пять Парь Утукс-Одиссей плам с Конта в Египет пять Парь Утукс-Одиссей плам с Конта в Египет пять Парь Утукс-Одиссей плам с Конта в Египет пять

дарь этукс-Одиссеи плыл с Крита в Египет пять дией:

Плами мы, с быстро-попутным, произительно-хладным Бореем, По морю, точно по стремю, легко; и веселых и бодрых, Мчали нас корабли, повикуясь кормилу и ветру. Дней через пять к светлоструйному устью потока Египта Прибъли мы.

Не таково было плавание Туты.

Только что обогиули крайний, северо-восточный мыс Острова, Бритомартис-Саммонион, как сшиблись два

противиых ветра, н началась буря.

Тутин корабль из крепчайшего дуба и кедра, двужмачтовый, круглобокий, легко-поворотный, с длинною спереди шпорою, рассекавшею волны, с пятьюдесятью отборными кефтийскими гребцами, выдерживал бурго лучше всек. НО Тута пал духом, так что уже ие чаял спасения,

и давал обеты Атону-Амону, если только останется жив,

никогда не пускаться в Очень-Зеленое.

Шесть дией не утихала буря, не видно было ин солнца, ин звезд, и пловцы не знали, куда несутся. Наконец, на седьмой — утихла, и показался берет Ханаана-Филистимии.

Зашли в гавань Гезер, но здесь пробыли недолго, потому что поблизости рыскали разбойничьи шайки Хапотом. В те дии Иашуйя— Иисус Навии— уже перешел

за Иордан и взял Урушалим, Град Божий.

Отплыв из Гезера, зашли в Аскалон, более надежного пвавы, охраниямую египетским отрядом. Сюда же пришел и второй Тутин корабль, третий пропал без вести; два кефтийских, как узиал он впоследствии, прибить бъли бурею к берету Алашин-Кипра; а Таммузадалов, с грузом железа,— разбился о подводиме камии у Газельего Носа— Кармила.

В Аскалоне пробыли больше месяца, чинили корабли

и ожидали попутного ветра.

н омгладам получного встрен Наступили, наконец, тихие предзимние дни Гальционовы, когда бог морей, Велхан, углаживает водны трезубцем, чтобы чайки могли высиживать птенцов своих в пловучих гнездах.

Отплыв из Аскалонской гавани, дня через три увидели

Фарос. Как пелось в песне Одиссеевой:

На море широкошумном находится остров, лежащий Против Египта; его именуют там жители Фарос. Он от брегов на таком расстояны, какое удобно В день, с благовеющим ветром попутным, корабль пробегает.

Не заходя в пристань, прошли мимо, прямо на юг. Был серенький денек. Накрапывал дождик. Тихие,

теплые капли капали, как слезы. Море было гладко, как зеркало, и мутно-зелено, уже разбавлено пресиыми вода-

ми Нила.
Сидя на корме, на свертке каиатов, Дио слушала пастушью свирель Энгура. На другом коице корабля играл он и пел плачевную песнь о боге Таммузе:

> О Таммузе далеком плач подымается! Матка-коза и козленок заколоты,

Матка-овца и ягненок заколоты. О Сыне возлюбленном плач подымается!

Дио слушала, и тихие слезы текли по лицу ее, она сама не знала отчего, от грусти или от радости. Вспомииала всю свою жизнь, как сон, или как, может быть, вспоминают жизнь свою умершие. Иол, Эфра, Эойя, Таму — сколько жертв! Зачем? Теперь уже знала, зачем: чтобы Он пришел. Мать Земля в муках родов — муках человеческих — рождает Бога.

Вдруг на самом краю неба, над Очень-Зеленым, зажелтела как будто освещенная солнцем желтая полоска

земли.

Дио спросила кормчего:

— Что это? Он ответил:

— Египет!

# anxahrana Iandarana

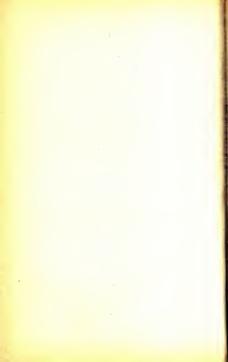

# ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Флорентинские граждане старого рода Альмьери с незапамятных времен принадлежали к двум благородным цехам: одни чтнаи покровителя мясинков св. Антония, доугне имели на своем знамени изображение овны и занимались шерстяным промыслом. Подобно предкам, к этим цехам принадлежали братья Джованин и Маттео Альмьеон. Джованин тооговал мясом на Старом Рынке — Мегcato Vecchio. У Маттео была шерстобойная мельница вниз по течению Арио. Покупатели охотио заходили в мясную лавку Джованин не только потому, что здесь можно было найти свежие околока, иежных молочиых телят и жириых гусей, ио н потому, что хозяниа любили за веселый иоав и за остоый язык. Никто не умел перекниуться такою меткою шуткой со случайным прохожим, соседом или покупателем, как мясник Альмьери, инкто ие говорил с такою свободою о всех делах подлинного мира — дипломатических ошибках Флорентинской Республики, намерениях турецкого султана, пронсках французского короля и о неожиданной, по-видимому беспричинной, беремениости соседки-вдовы, которая в последнее время слишком часто повадилась ездить в монастырь к достойным братьям чертознанцам . Впрочем, редко кто обижался на шутки мясиика, и ои приводил в свое оправдание старинную пословицу: «Шуткой добрый сосед не порочится, а язык на шутке как бонтва точится».

Не таков был брат Маттео, шерстобой. Человек себе иа уме, ласковый, всегда иемного угрюмый и молчалный, вел ол дела свои лучше, емь беспечивый и добродушный Джованин, и каждый год два корабля Маттео, иагружениме шерстиными товарами, отправлялись из Ливориской гавани в Коистантинополь. Замыслы имел он высокие и честолюбивые, смотрел на торговло, как на путь к должностям государственным, всю жизны вынул к аристокра-

<sup>1</sup> Итальянизированное «картезианцы» (монашеский орден).

там, ежирному народу»— ророю grasso, как их называльн во Флоренцин, н питал надежду возвысить род Альмерн, быть может, предать ими его крилам бессмертной молявь, Часто убеждал Матею малашего брата бросить мясиую торговлю, как недостаточно для них почетную, и присосадинить свои дельет и его, Маттео, собственному обороту. Но Джовании не соглашался, и хотя уважкал и ценна чтихомия брата за ум. ятайше побазывале сто и еля и его полога.

то думал: «Мягко стелет, жестко спать». Однажды, в жаркий день, воротнышись на давки усталый, плотно по своему обыкновению поужниав и напившись холодиого греческого вина. Джовании почувствовал себя дурио, слег, и с инм сделался удар, который был тем опаснее, что мясинк нмел тучное телосложение и колоткую шею. В ту же ночь он отдал душу Богу, не успев понобщиться св. Тани и составить духовное завещание. Вдова мона Урсула, женщина скромная, добродетельная, но недалекого ума, довернла торговые дела мужа брату Маттео, умевшему ее обойти вкрадчивыми и тихими речами. Он убедил простодущиую женшниу в том, что покойный, благодаря легкомыслию, оставил свои счетные кинги в беспорядке. Умер накануне разорення, и что необходимо, если она желает спасти остаток имущества, поекоатить торговаю и закомть мясную давку на Mercato Vecchio. Заме языки утверждали, будто бы этот «продувной тихоия» Маттео безбожно обманул вдову, чтобы, согласно своему давнему желанию, отвестн всю воду из торгового оборота Ажованин на колеса шеостобойных мельнии. Как бы то ин было, но с этого времени дела Маттео сильно пошли в гору, и он стал отправлять ежегодио из Ливорно в Коистантинополь уже не два, а целых пять или шесть кораблей, нагруженных превосходною тосканскою шерстью. Через несколько лет ему обещали выгодное и почетное место знаменосца Льияного Цеха — именитого флорентинского Arte di Lana. Вдове боата великодущио выдавал он небольшое ежемесячное вспомоществование, так что моне Урсуле приходилось жить, во многом себе отказывая н терпя лишения, тем более, что на руках ее осталось единственное и нежно любимое дитя, молодая дочь, по имени Джиневра, а в те времена во Флоренции таких женихов. которые не зарились бы на приданое, было столь же мало, как и теперь. Но благочестивая мона Урсула не падала духом, весьма усердно молилась святым Божьим угодинкам, в особенности же св. Антоиню, неустаниому и горячему заступнику мясников как в сей жизии, так и в будушей. питала надежду, что Господь, защитник вдов и спрот, пошлет ее дочеон-беспонданние добоого и достойного мужа

и имела тем больше права рассчитывать на это, что Джиневра отличалась редкою красотою.

Трудио было поверить, чтобы у этого толстого и иеуклюжего балагура Джовании могла родиться дочь, ода-

оениая такою нежиою поелестью.

Лжиневоз всегла одевалась в простые и темиые ткани: ио сквозь вырез на гоуди ее видиелась в мелких сборках рубашка тоикого «реиского» полотиа, и вокруг ее предестиой шеи, иемиого худощавой и длиниой, как у всех флореитииских девушек, обвивалась жемчужиая инть, на которой висела доевияя камея из хоизодита с изображением кеитавра. Светлые бледио-золотистые волосы были покрыты кисеей, опускавшейся до середины аба, такою прозрачиою, что можио было сквозь нее различить красивую прическу, состоявшую из миожества тойко и тшательно заплетенных косичек, сложенных коугообразио или узорами, подобными то листьям винограда, то листьям папоротиика. Бледиое и кроткое лицо Джиневры было похоже иа лицо той Мадониы, написанной Филиппо Липпи для флорентниской Бадии, Непорочной Девы, которая является в пустыне св. Бернарду и нежными, бледными, как воск церковных свечей, длиниыми пальцами перевертывает листы его кинги. В летских губах, в спокойном печальном взоре, в высоко подиятых, едва очерченных бровях Джиневры было выражение той же испроинцаемой для зда, бесконечной невиниости. И хотя от нее веяло утрениим холодом и свежестью монастырской лилии, вся она казалась непорочною, недолговечною, слишком тонкою и хоупкою, как бы не созданной для жизии. Когда по улицам Флоренции дочь мясника Альмьери шла в церковь, скромиая, тихая, с опущенными главами, с молитвенником в оуках. -- веселые юноши, спешившие на пир или охоту, останавливали коней, лица делались важиыми, шутки и смех умодкади, и почтительными взорами долго провожади они прекрасиую Джиневру.

Дядя Маттео, слыша похвалы добродетелям племянинцы, вознамерился выдать ее замуж за человека ие первой молодости, но всеми уважаемого, имевшего связи с тогдашимии правителями города Альбиццы, одного из секретарей Олоречтиской Республики, мессера Форанческо дельи Аголанти. Это был великий знаток латниского языка, излагавший каицелярские донесения и бумаги торжествеиими слогом Тита Ливия и Саллюстия", ирава иссколько

Аббатство (*итал.*— badia).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Тит Ливий (59 г. до н. в.— 17 г. н. э.) и Саадюстий (86— ок. 35 г. до н. в.)— оимские историки.

сурового и нелюдимого, но зато безукоризненно честного, напоминавший древнего римаянина; у него и аицо было похоже на лицо сенатора времен республики и одеваться он умел в длинное, со многими складками, платье флорентинских чиновников из темно-коасного сукна, как в настоящую онмскую тогу. Он так страстно любил древнюю письменность, что когда в Тоскане распространнлась мода на греческий язык и в studio — тогдащием университете стал объяснять грамматику понезжий из Константинополя ученый византиец Эммануил Хонзолорас, то мессер Аголанти не постыднася, несмотря на свой почтенный возраст, уже будучи секретарем Флорентинской Республики, сесть оядом с мальчиками на школьную скамью и начать с азбуки изучение гоеческого языка, в котором достиг немалых знаний, так что читал в подлиннике и «Органон» Аристотеля, и диалоги Платона. Словом, дучшей и более выгодной родни не мог себе представить хитрый шерстобой с честолюбивыми замыслами. Маттео обещал дать за своей племянницей хорошее понланое под условнем, чтобы мессео Аголанти соединил свое имя и геоб с именем и геобом Альмьеон.

Наперекор, однако, всем этим многочисленным и явным достоинствам жениха своего, Джиневра долго противилась намерениям дяди, и свадьбу откладывали с года на год. Когда же Маттео потоебовал скорого и оещительного ответа, она объявила, что есть у нее другой жених, более любезный сердцу, и, к немалому изумлению, даже испугу благочестивой моны Урсулы, назвала ей нмя мессе-ра Антонио де Рондинеллн. Это был молодой и довольно бедный ваятель, державший «боттегу» свою, или мастерскую, с немногими ученнками в одном на тесных переулков, недалеко от Ponte Vecchio 1. Антонно познакомился с Джиневоой в доме ее собственной матеои: несколько месяцев назад попросил он позволения вылепить из воска голову молодой девушки, желая воспользоваться красотою Джиневры, знаменитою среди флорентинских ваятелей и художников, для резной иконы св. великомученицы Варвары, которая была ему заказана богатым монастырем в окрестностях города. Мона Урсула не могла отказать ваятелю в столь благочестивом деле, и во время работы художник полюбил свой поекоасный образец, как некогда Пигмалион Галатею 2. Затем встоечались они на городских поязлии-

Старый мост (итал.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Пигмалион — скульптор, царь Крита, полюбивший созданиую им статую Галатен. Афродита оживила статую, и Галатея стала женой Пималион (1004. миф.).

ках и зимних посиделках, куда хозяева всегда были рады пригласить Джииевру, ибо она могла служнть украшеннем

всякого праздника.

Когда мона Урсула, робко и вежливо извинившись, попробовала сообщить дяде Маттео, что у Джиневры есть другой жених, лобезный ее сердцу, и наявала мессера Ситонно де Роидинелли, шерстобой, хотя втайие сильно разтенвался, пориял сминоенный и ласковый вид и, обращаясь

к моне Урсуле, так повел свою речь тихим голосом:
— Малоина, если бы собственными ушами не слышал

я того, что вы мие только что изволили сказать, инкогда ие повеона бы я чтобы такая добоодетельная и благооазумная женщина обоатная какое-анбо винмание на легкомысленную поихоть неопытного оебенка. Не знаю, как теперь, но в мое время молодые девушки и занкиуться не смелн о выборе жениха, покорствуя во всем воле отца нан попечителя. Подумайте, в самом деле, кто такой этот мессео Антонно, которого племяниния моя почтила своим выболом? Неужели вам нензвестно, что скульпторами, живописцами, поэтами, актерами и уличиыми певцами делаются люди, которым инчего лучшего не остается, и которые не умеют заияться никаким более почетным и выгодным поомыслом? Это народ самый легкомысленный и неналежный, какой только можно встретить на белом свете: пьяинцы, распутники, лентян, безбожинки, сквернословы, оасточитель своего собственного и чужого имущества. Что же касается мессера Антонио, конечно, вы должиы были слышать о нем то, что все во Флоренции говорят, и что мне известио ие менее, чем кому-либо другому, а потому только напомию вам об одном обычае этого юноши о коуглой коозние, которая висит у него в мастерской на шиуоке, перекниутом через блок, так что одни конец веревки поивязаи к коозине, другой к железиому гвоздю, вбитому в стену. В эту корзину Антоино бросает, не считая,

псе деньги, какие заработает. И каждый, кто пожелает, будь то ученик, или знакомый, может прити. опустить коранну на более, не спращивая хозянна, взять столько, сколько нужно — медиых, серебряных или золотых монет. Не думает али вы, мадониа, что я доверю мон деньги, приданое, обещаниюе вашей дочери, такому безумцу? Но это еще не вес: известно ли вам, что мессер Ангонию питает в мыслях своих гнуское, посеянное дьяволом безбожне в шкурейской философин, не ходит в церковь, сместся над святыми таниствами и не верит в Бога? Добрые люди рас сказывают, что он болсе поклоияется мраморимы обломнежели благородным мощам и чудотвориым нконам святих Божких угодников. Также самищал я от других додей, достойных не меньшего доверия, что в своей боттеге по ночам вместе с ученнямим рассемает он человеческие групы, купленные за немалую цену у больничных сторожей, для того чтобы, как он говорит, нзучать анатомню, строение человеческого тела, нервы и мускулы, и таким образом усовершенствоваться в своем искусстве, а на самом деле для того, полагаю, чтобы угодить помощнику и советнику своему, исконному врагу нашего спасения, дъяволу, который наставляет его в искусстве черной магни. Ибо, уж конечно, ством и бесовским наваждением овладел этот еретик сердцем вашей невниной онимим средствами, а только чарами, колдовством и бесовским наваждением овладел этот еретик сердцем вашей невниной дочеслы.

Таними и подобными речами дядя Маттео устращим мону Урсулу и убедия ее во всем, в чем ему было угодно. Когда мать объявная Джиневре, что дядя, в случае решительного отлама ее выйти замуж за мессера Франческо дельн Аголанти, отнимет у инх ежемесячное содержание, и таким образом, ей, моне Урсуле, на старости лет грозит инщега, молодяя девушка, полная исклазанного горя, покорилась соеб участи и выразанда согласие неполнить воло дяди.

В этот год Флоренцию постигло великое бедствие, предсказанное многими астрологами на том основании, что в небесном знаке Скорпнона Сатурн чрезмерно приблизился к Марсу. Некоторые купцы, прнехавшие с Востока, в больших тюках доагоценных нидийских ковров понвезан чумную заразу. Устроено было торжественное церковное шествне по улицам с пением жалобных miserere 1, с чудотворным образом Богоматерн Импрунеты 2, предносимой клиром архнепископу. Стали издавать законы, воспрещающие свалку нечистот в городской черте, заражение вод Арно разлагающимися отбросами кожевенных заводов и скотобоен, принимать меры для отделения больных от здоровых. Под страхом денежной пени, тюремного заключения. в некоторых случаях и смертной казин, запрешено было оставлять в домах умерших в течение дия - до заката, в течение ночи - до восхода солнечного, хотя бы родственники утверждали, что смерть произошла не от чумы, а от какой-либо другой болезии. Город обходили дозором особые надсмотрщики, имевшие право во всякое время дня н ночи стучаться в двери, спрашивать, нет ли больных или мертвых, производить обыски. Всюду появлялись просмоленные страшные дроги, в дыму факелов, в сопровож-

<sup>2</sup> В терниях.

<sup>&#</sup>x27;[Господи], помилуй (лат.).

дении молчаливых лодей в масках и чериых одеждах, проинтанных детем, с длиниыми кроками, которыми они издалека, чтобы не заразиться, хватали чумные трупы, подымали и сваливали на дроги. Ходили слуки, что это люди, которых народ называл черными дъяволами», забирали не только мертвых, но и умирающих, для того, чтобы лиший раз не возвъращаться на то же место. Зараза, начавшаяся в конце лета, продолжалась до поздией осеии, и знимие холода, наступныше в тот год очень рано, не прекратили ес. Вот почему те из достаточных людей, которые не связаны были важимыми делами, спешили покинуть Флоренцию, удаляясь в загородные виллы, где воздух был чише и залоовее.

Дада Маттео, боясь всевозможных случайностей и ме рассчитывая на долгую покорность племянинды, торопна свадьбу под тем предлогом, что моне Урсуле с дочерью следует поскорее уехать из города, а мессер Франческо дельн Аголанти предлагает увезти Джиневру вместе с се матерью, взяв отпуск тотчас же после свадьбы, в свою прелестиую загородную виллу на склонах Монте Альбано.

Так желал мессео Маттео, так и было оещено, Свальбу назначили через несколько дией и скромио, без всякой пышности, как прилично было в столь печальные дин, совершили обряд. Под венцом Джниевра стояла бледная, как полотио, н лицо ее выражало страшиое спокойствие. Но дядя надеялся, что эти девичьи поихоти как оукой сиимет после свадьбы, н что мессер Франческо сумеет заслу-жить любовь молодой жены. Надеждам его не суждено было оправлаться: когда новобрачная, выйля на церкви. вступила в дом своего мужа, с нею сделалось дурно, н она упала замертво. Сначала думали, что Джниевра в глубоком обмороке, стали приводить ее в чувство, но глаза не открывались, дыхание ослабевало, кожа на лице и на всем теле покрылась смертельною бледностью, члены похолоделн, н когда, несколько часов спустя, позвали докторов (в то время их звали неохотно, опасаясь, чтобы не распространнася слух, что в доме зараза), они приложили зер-кало к бездыханным губам Джиневры и на нем не могли заметить влажного следа от дыхаиня, то все, пораженные невыразниою скорбью и состраданием, убедились в том, что это - не минмая, а настоящая смерть. Соседи говорили, что Бог наказывает Альмьерн за то, что оин сыграли свальбу в такое непозволнтельное воемя, и что молодая жена мессера Франческо, только что вериувшись из церкви после венчания, заболела чумою и умерла. Слухи эти могли распространяться тем легче, что родственники девушки, опасаясь посещения «чеоных дьяволов», до последней мииуты скрывали от всех обморок и смерть Джиневры. Но к вечеру пришам надсмотрщики, которым соседи ие преминули доиести обо всем, что происходило в доме Альмери, и стали требовать, чтобы родственинки выдали тело Джиневры или немедлению его похоронили: когда же, после долгих переговоров, им дали хорошую взятку, оми согласились, чтобы тело усопщей оставалось в доме мессера Франческо инкак не долее, чем до вечера следующего дия.

Впрочем, в смерти Джиневры инкто из родных уже не сомневался, кроме ее старой инии, на которую ие обращали внимания, полагая, что она выжила из ума и заговаривается. Старуха с жалобиыми причитаниями молила не хороинть умершей, уверяя, что доктора ошибаются, что Джиневра не умерла, а спит, и утверждала, что, прикладывая руку к сеодиу свеей годубки, она «чует, как оно бъесте слабо-

слабо, - слабее, чем крыло иочной бабочки».

Прошел день, и так как молодая девушка не подавала признаков жизии, ее одели в саваи, положили в гроб и отиесли в собориую церковь Саита-Рипарата. Склеп, сухой и просторный, выложенный гладкими тосканскими кирпичами, находился в углублении между двумя дверями церкви, на одном из так называемых кладбищенских двориков (avello), под тенью высоких кипарисов, среди усыпальниц благородиых семейств Флоренции. За эту могилу, по мисиню некоторых, слишком роскошичю для дочери мясника. Маттео Альмьеои заплатил большие деньги, взятые, впрочем, из приданого самой Джиневры. Отпевание совершили торжествению. Восковых свечей не жалели, и иншим роздано было на поминовение души усопшей по мере ячменной крупы и масла оливкового каждому на полсольди. Несмотря на холод и страх чумы, много народу собралось на похороны; некоторые, даже незнакомые, слыша горестный рассказ о смерти иовобрачной, не могли удержаться от слез и повтоояли иежиый стих Петоаоки:

> Morte bella pareva nel suo bel viso. Смертъ казаласъ прекрасной на ее прекрасном лице.

Мессер Франческо произнес над гробом речь, с цитатами не только латнискими, но и греческими из Платона и Гомера, что было тогда иовостью, и миогим слушателям, даже не понимавшим по-гречески, иравилось.

Смятение произошло только в конце похорон, когда гроб вынесли из собора и поставили в склеп для последнего целования. Бледиый человек в тратуриом шелковом плаще подошел к покойнице и, откниув кисейную дымку с лица ее, стал глядеть на него пристальным взором. Его попросили отойти, заметив, что ему, «как чужому», непристойно подходить к усопшей ранее, чем с нею простятся родные. Когда бледный человек услышал, что его называют «чужим», а дядю Маттео и мессера Франческо «родинями», он горько усмежнулся, поцеловал мертвую в уста, опустил длямку на лицо ее и отошел, не сказав ин слова. В толпе стали перешептываться, указывать на иего, называя мессера Антонно де Рондинелли, возлюбленного Джиневрм, из-за которого она умегода.

Наступили сумерки, и так как обряд похорон был коичен, толпа разошлась. Мона Урсула желала провести ночь у гроба, но этому воспротивился дядя Маттео, нбо она была так истощена горем, что опасались за ее жизиь.

В склепе остался только фра Марьяно, доминика-

иицей

Прошло несколько часов; в тишине ночи раздавался мериый голос монаха и порою медлениый, медный бой часов на колокольне, «кампанилле», Джотто. После полуночи фол Марьяно почувствовал жажду, вынул на кармана флягу треббианского н, закниув голову, отхлебиул несколько глотков с наслаждением, как вдруг почуднася ему тихий вэдох. Он винмательно прислушался; вэдох повторился, и на этот раз ему показалось, что легкая кисея на лице покойной шевельиулась. Холод ужаса пробежал по спине его, но так как он был не новнчок в этом деле и хорошо знал, что даже привычным людям ночью, наедине с меотвым телом, всякое меоещится, оещна ни на что не обращать виимания, перекрестился и зычным голосом продолжал читать молитвы. Прошло еще несколько временн. Вдруг голос монаха оборвался, лицо вытянулось — он окаменел, вперив открытые глаза в лицо покойницы: теперь уже не вздох, а слабый стои вылетел на уст ее: фра Марьяно в этом более не сомневался, нбо видел, как медленно подымалась и опускалась грудь усопшей, колебля кисейный покров — она дышала. Крестясь, дрожа всеми членами, бросился он к двери и выскочил из склепа. Опоминвшись на свежем воздухе и подумав опять, что ему померещилось, он прошептал несколько раз Ave Maria, вернулся к двери и заглянул в склеп; в то же мгиовение крик ужаса вырвался из гоуди: мертвая сидела в гробу с открытыми глазами. Фра Марьяно пустнася бежать без оглядки через кладбище, через площадь Баптистерия Сан-Джовании, по удице Рикасоди — только деоевянные саидалии, «цокколи»

Брат, монах (итал. fra, frate).

монаха стучали, отбивая дробь по обледенелой кирпичной

мостовой.

Джиневра Альмьери, проснувшись от сна или обморока, подобного смерти, с недоумением оглядывала могилу. При мысли, что ее заживо похоронили, ужас овладел ею, она сделала отчаянное усилне, вылезла из гроба и, кутаясь в саван, вышла в дверь, отворениую монахом, на кладбище, потом на площадь перед собором. Сквозь быстрые, разорванные ветром облака падал свет луны, и в нем белела мраморная колокольня Джотто. Мысли Джиневры путались, голова кружилась: ей казалось, что колокольня вместе с нею уносится в лунные облака, и она не могла понять, живая она или мертвая, во сне ли все это происходит или наяву.

Не сознавая, куда идет, прошла она несколько пустынных улиц, увидела знакомый дом, остановилась, подошла

к двеон и постучала. Это был дом дяди Маттео.

Шерстобой, несмотря на поздини час, не ложился, ожидая нарочного с известием о двух торговых кораблях, возвращавшихся из Константинополя. Ходили слухи, что буря иедалеко от Ливориского побережья разбила множество фелук и больших Флорентинских галер, так что дядя Маттео опасался, чтобы среди них не потерпели крушение и его корабли. За ночь успел он проголодаться и заказал своей служанке Неиче, рыжей красивой девушке с весиушками и зубами белыми, как молоко, жарениого на вертеле каплуна. Дядя Маттео жил старым холостяком, но всегда имел в доме молодых служанок. В эту иочь сидел он в кухие, у очага, так как в остальных комиатах было холодио. Ненча, зарумянившись, засучив рукава, вращала над ярким огнем вертел, и веселое пламя отражалось в блестящей глине чисто вымытых горшков и блюд, расставленных на полках.

Неича, слышишь? — произнес дядя, насторожив-

 Ветер. Не пойду. Вы меня и так уж три раза Какой там ветер? Стучат. Это нарочный. Ступай.

отопри скорее.

Толстая Ненча стала лениво спускаться по крутой деревянной лестинце, а дядя Маттео сверху, подняв над головою фонарь, освещал ей путь.

Кто там? — спросила служанка.

 Это я... я... Джиневра Альмьери,— ответил слабый голос из-за двери.

- Gesú! Gesú! С нами крестная сила!- пролепетала

<sup>1</sup> Mucyce! Mucyce! (urga.)

Ненча; ноги у нее подкосились, и, чтобы не упасть, она должна была схватиться за лестичные перила. Мессер Маттео побледнел н чуть не выронил фонарь из рук.

— Ненча, Ненча, отопри скорее!— умоляла Джиневра.— Пусти погреться, мне холодно... Скажи дяде, что

... к оте

Служанка, несмотря на тучное телосложение, так взлетал по лестнице, что ступеньки затрещали под ее ногами.

— Вот вам и нарочный! Дождались — нечего сказать. Своронла я вам, мессер Маттео, ложитесь да синте, как все добрые христнане... Ай, ай, ай! Опять стучит, слы-

все добрые христнане... Ай, ай, ай! Опять стучит, слышите — стонст бедная душенька, ак ак жалобно. Господн, спасн и помилуй нас грешных! Святой Лаврентий, моли Бога за нас!

— Послушай, Ненча. — пооизнес дядя неоешительно. —

Послушай, Ненча, произнес дядя нерешнтельно, пойду-ка я, посмотрю что там такое. Как знать, может быть...

 Этого еще недоставало, — крикиула Ненча, всплест иув руками, — скажите, какой храбрец отыскался! Так я вас и пустила. Сами на тот свет захотели, что ли? Нечего шляться, сидите, пока с нами чего похуже не приключнось.

Достав с полки склянку святой воды, Ненча окропила его наружную дверь дома, лестницу, кухню и самого мессера Маттео. Он уже более не споры и покорился умной служанке, полагая, что она дучше знает, как должно обращаться с привиденнями. И Ненча громким голосом произнесла заклинание:

 «Благословенная душа, ступай с Богом — мертвая к мертвым. Господь тебя да успоконт в селенин правед-

ных

Джиневра, услышав, как ее назвали мертвою, поняла, что ей больше нечего ждать, встала с порога, на который опустилась в изнеможении, н поплелась далее искать себе приюта.

Едва двигая замерэшими ногами, дошла она до соседнего переулка, где находился дом ее мужа, мессера

Франческо дельи Аголанти.

Секретарь флорентинской Синьории писал в это время длянное философическое послание на латинском языке своему другу в Милане, Муцио дельи Уберти, такому же, как он, поклонинку древних муз. Это был цельий богословский трактат под заглавием «Рассуждение о бествертии души по поводу смерти возлобаснной супруги моей Джиневры Альмьери». Мессер Франческо сравни за учение Аристотеля с учением Платовы, опровертав

миение Фомы Аквината!, утверждавшего, что философию Стагнрита? можно согласовать с догомани католической церкви о рае, аде и чистилище: тогда как мессер Франческо доказывал миогимин ясизыми и остроумиными силогимамим, что отинодь не учение Аристогеля, который был тайным скептиком и атеем, а учение велякого почитателя богов — Платона, согласуется с христилискою мессию.

Ровным пламенем горела медиая лампада, принешенмая над гладкою наклониою доскою уютного письменного поставца из точеного дерева, со многими выдвижными яциками и отделениями для бумаги, черикл, перьев.
Форма ампады изображал тритона, обизвшегога с океанидой, ибо во всех медочах будинчной жизвин мессер Аголанги любил подражание наящими деревиим образдам. На
драгоценном пергаменте старинного Тимея, нежном, как
шелк, твердом, как слоибвая кость, светидось золото
заставок, изображавших пляску голых амуров или аигелов,
стиодящами овйских цветов.

Мессер Франческо только что начал разбирать с богословской точки зрения ученне о метампсихозе, или переселении душ, причем остроумно пошутил над пифагорейцами, которые, как известно, не едят бобов, утверждая, что в икх заключены души предков,— когда послышался слабый стук в дверь. Он иахмурил брови, ибо ие выносил шума во время работы н выбирал для заиятий самые

тихие ночиме часы, чтобы ему никто не мешал. Тем не менее, он подошел к слуховому окну, открыл

его, выглянул на улицу и в бледном лунном сумраке увн-

В то же мгновение, забыв Платона н Аристотеля, мессер Франческо захлопнул окио так поспешно, что Джнивра и с успеда молвить слова, стал шептать Ave Maria

и креститься в суеверном ужасе, как Неича.

Впрочем, скоро пришел он в себя, уствадился собственмого малодушия и вепомина то, что гопорят алексвиденйские иеоплатоники Прокл и Порфирий о ввлениях мертвецов, а именно, что самоны, существа породы средней и доойственной, живяущие между землей и небом, иногда с целью доброю, чтобы пророчествовать, иногда закою, чтобы устрашать модей, облекаются в прозрачиме тела, иноещие сходство с кем-либо из умерших и образованине, по мненню одики, из влажной стикии воздуха, стущенного холодом.

<sup>2</sup> Стагирит — Аристотель, уроженец города Стагира.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Фома Аквинат (1225 или 1226—1274) — выдающийся философ и теолог.

по мнению других, из той огненной, бесцветной и прозражной материн, из которой состоят и назшие растительные души, как разумных, так и неразумных тварей, живущих на земле. Вспоминв все это и объяснив себе то, чет сперва так нелугался, логическими и естественцыми доводами, мессер Франческо окончательно успоковлася, снова открыл окно и произнес твердым голосом:

— Кто бы ты ин был, дух земной или небесный, скройся, удались туда, откуда пришел, ибо напрасно ты хочешь устращить того, чей разум просвещен светом высшей философии. Ты можешь обмануть телесные, но не духовные очи мои. Отойди же с миром под своды Анда— мертвая

к мертвым.

И он закрыл окно на этот раз с тем, чтобы более не отворять его, хотя бы стучались целые легноны жалобных призраков.

А Джиневра пошла далее н, так как была недалеко от Старого Рынка, скоро увидела дом своей матери.

Мона Урсула стояла на коленях перед распятнем, и рядом с ней был суровый монах фра Джакомо с бледным лицом, изможденным постами. Она подняла к нему взоры, полные ужаса.

— Что мне делать, отец мой? Помогнте. Нет в моей душе покорности, нет молитвы. Мне кажется, что Бог отсту-

пился от меня, и душа моя обречена на погибель...

Покорись, покорись Богу во всем, до конца,— убеждал ее монах,— не ропщи, смири голос буйной плоти, ноб чрезмерная льобовь твоя к дочер и— от плоти, а не от духа. Скорби не о том, что она умерла телесною смертью, а лишь о том, что представл на суд Всевышиего, без показния, великою грешинщей.

В это время постучали в дверь.

— Мама, мама, это — я... пусти меня скорее! — Джиневра!..— воскликнула мона Урсула и хотела

броситься к дочери, но монах остановил ее.

— Куда ты<sup>3</sup> Безумная! Дочь твоя лежит в гробу, мертая, и не встанет до страшного Судного дия. Это злой дух искушает тебя голосом дочери, голосом плоти и крови твоей. Покайся же, молись, молись, пова еще не поддио, за себи и а грешную длуш Джиневры, чтобы вам обены не погибить.

— Мама, или ты не слышишь, не узнаешь моего голоса? Это я— живая, а не мертвая...

Пустите, отец мой, пустите меня...

Тогда фра Джакомо поднял руку и прошептал:
— Ступай и помин.— ныне обрежаещь ты на погибель не

 Ступан и помин, — ныне обрекаешь ты на погибель не только себя, но н душу Джиневры. Бог проклянет тебя и в сем веке и в будущем! Анцо монаха полно было такою ненавистью, глаза его горели таким отнем, что мона Урсула остановилась, объятая ужасом, сложнла руки с мольбой и в изнеможении упала к ногам его..

Фра Джакомо обернулся к двери, осенил ее знаменем

креста и молвил:

— Во имя Отца и Сына, и Духа Святого! Заклинаю тебя кровью Распятого на кресте — сгинь, сгинь, пропади, окаянный. Место наше свято. Господи, не введи во искушение, но набави нас от лукавого.

— Мама, мама, сжалься надо мною,— я умираю!...

Мать еще раз встрепенулась, простерла руки к дочери, но

их разделял монах, неумолимый, как смерть.

Тогда Джиневра упала на земло н, чувствуя, что замерзает, поджала колени, обила и к руками, склонила голову н решила более не вставать, не двигаться, пока не умрет-«Мертвые не должны возвращаться к живных»— подумала она, н в то же мгновенне вспомнила Антонио: «Неужели и он прогиза бы меня?» Она и равные думала о.нем, но се удерживал стыд, ибо она не хотела идти к нему ночью одна, будучи женою другого. Теперь, когда для живых она была мертвая,— не все ли равно?

Луна закатилась; горы, покрытые снегом, бледнели на утреннем небе. Джиневра встала с порога своей матери.

Не найдя приюта у родных, пошла она к чужому.

Мессер Антонно в мастерской недалеко от Понте Веккио работал всю ночь при свете огня над восковым изваяннем Джиневры. Он не замечал, как пролетали часым, как в круглых стекляниях граних окон виступил хоодным свет грубого зимиего угра. Художнику помогал его любимый ученик Бартолино, семнаддатилетний отрок, белокурый и красивый, как девушка.

Лицо Антонио выражало спокойствие. Ему казалось, что он воскрещает мертвую и дает ей новую бессмертную жизнь: опущенные веки готовы были вздрогнуть и подняться, грудь дышала и в тонких жилах на висках билась

теплая кровь.

Он кончил работу и старался придать губам Джиневры невиниую улыбку, когда в дверь раздался тихий стук. — Бартолино, — молвил Антонио, не отрываясь от работы. — отопон.

Ученик полошел к двери и спросил:

— Кто там?

— Я — Джиневра Альмьерн,— отвечал чуть слышный голос, подобно шелесту ночного ветра.

Бартолино отскочна в дальний угол комнаты, бледный и дрожащий.

Мертвая!.. — шептал он, крестясь.

Но Антоино узнал голос своей возлюбленной, вско-

чил, бросился к Бартолино н вырвал у него ключ на рук.
— Мессер Антонию, опоминтесь, что вы делаете? —
лепетал ученик, стуча зубами от ужаса. Антонио подбежал к двери, отпер ес и вчлел Джинерру, упавшую на
пороге, почти бездамханиную: в сиянин утра белел могильный савам и на одстушенных кулорях был иней.

Но он ие ужасался, нбо сердце его исполнилось вели-

кою жалостью.

Ои наклоинася со словами любви, поднял ее и понес

иа руках в свой дом.

Уложна на подушки, покрыл их дучшим ковром, какой у иего был, послал Бартолнио за хозяйкою, старою жен щиною, у которой нанимам мастерскую, развел отомь в очаге, согрел вина и напоил Джиневру на своих рук. Она вздохиула легче и, хотя еще не могла говорить, открыла глаза. Тогда сераще Антоино наполннось радостью.

— Сейчас, сейчас,— повторял ои, суетясь и бегая по комиате,— вот придет хозяйка, все устроим... Только не взышите, малонна Лжиневоа, у меня такой беспооядок...

Смущаясь и краснея за свое хозяйство, опустил он с потолка корзину на блоке, который скрипел и визжал к еще большему стыду мессера Антонно, выпул денег, отдал Бартолино, велел ему бежать на рынок за мясом, злебом, овощами для звятряка, и когда принил хозяйка, важно и заботляво, как будто дело шло о спассини его собственной жизин, заяказал горячего супа с курнцей.

Ученик бросился со всех иог за покупками, старуха пошла резать курицу. Антонно остался наедине с Джиневрой. Она подозвала его и, когда ои опустился рядом с нею

на коленн, рассказала ему все, что случнлось.

— О, милый мой,— молвила Джниевра, кончив рассказ,— ты один ие ужаснулся, когда я пришла к тебе мерт-

— Хочешь, я позову твонх родных — дядю, мать нан

мужа? - спросил Антонно.

— Нет у меня родных — ни мужа, ни дяди, ни матери. Все чужие, кроме тебя, нбо я для них — мертвая, для тебя я — живая, и тебе одиому принадлежу по праву.

Первые дучи солнца затеплились в окнах. Джиневра ульбиулась ему, и по мере того, как солнце становилось все ярче, румянец жизни приливал к ее щекам, в тоиких жилах на висках билась теплая кровь. Когда Антонно наклонился, обиял и поцеловал ее в губы, ей казалось, что солице воскрещает ее, дает ей новую бессмертиую жизиь.

 Антоино, — модвида Джиневра, — благословенна да будет смерть, которая научила нас любить, благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти!

# НАУКА ЛЮБВИ

Мессер Фабрицио, один из самых ученых профессоров Болоиского университета, читал диалектику, в которой он обладал столь дивным искусством, что его называли «царем силлогизмов». Но не одна диалектика, а весь круг человеческих знаний, trivium u quadrivium 1, был у мессера Фабрицио, как на ладони. И замечательнее всего, что ученый муж не только в предметах важных, но и по поводу самых ничтожных житейских мелочей обнаруживал бездну премудрости. Студенты рассказывали, что однажды, когда ему иадо было поставить на письме адрес: в Падую, на Винную площадь, в аптеку Луны, - мессер Фабрицио по рассеянности написал: nella città Antenorea, in sul forodi Bacco, all' aromataria della Dea triforme, то есть в город Антенора, на форум Вакха, в ароматарию Богини Грехдикой. Так много и прекрасно говорил он на языке Тудлия2. что отчасти забыл язык своей матери, чем не сокрушался, ибо находил его инже своего достоинства, и, будучи в дурном расположении духа, выражал миение, что «Божествениая комедия» Данте в нынешний век истинного цицероновского красноречия пригодна разве к тому, чтобы служить обеоточной бумагой в колбасных лавках. Зато. когда мессео Фабонино объяснял, как должно писать слово consumptum 3 — с р или без р. — перед очами изумленных слушателей открывался такой кладезь учености, что самые легкомысленные и невежественные люди чувствовали тоепет благоговейного ужаса.

Мессер Фабрицио был мал, хил и слаб, так как тело его было истощено непрерывными и чрезмерными занятиями, но лицо имел важное и строгое, взор глубокомысленный, брови густые и нахмуренные, походку величественную и медленную, и никто ие умел с большим достоинством носить малиновую профессорскую пелерину.

<sup>4</sup> От лат. сопѕимете — расходовать.

Trivium — цика из трех наук: грамматики, диалектики и риторики; quadrivium — цика из четырех наук: арифметики, музыки, геомет-

рии и астроиомии (дат.).

<sup>2</sup> На языке Марка Туллия Цицерона, то есть по-латыни.

подбитую заячьни мехом, и громадную шляпу, похожую на тот вкусный пирог с вареньем, который хозяйки

пекут детям накануне Иванова дня.

В это время в Болонском узиверситете научали — один каноническое, другой гражданское право — двое знатных и богатых молодых людей из Рима, принадлежавших к благородному дому Савелли, закадуачина друзав и принатели. Одного звали Буччоло, другого Пьегро Паоло. И так как всем известно, что каноническое право по объему меньше гражданского, то Буччоло, изучавший церковное право, кончил свои занятия ранее, чем Пьетро Паоло. Сделавшись кончил свои занятия ранее, чем Пьетро Паоло. Сделавшись своему товаранцу:

— Любезный Пьетро, я имею лиценциат и намерен

возвратиться на родину.

Пьетро возразна:

 Прошу тебя, не покидай меня здесь, на чужбине, одного. Пережди эту зиму. К весие я кончу, и мы можем ехать вместе. А пока, чтобы не терять временн, выбери себе какую-инбудь науку по сердцу и займись.

Буччоло согласился, обещал подождать друга, пошел к своему профессору, мессеру Фабрицио, и мольна так:

 Я решил обождать моего двоюродного брата и прошу вас, мазстро, тем временем преподать мне какую-инбудь еще другую прекрасную науку.

Хорошо, — ответна маэстро, — выбери себе, какую пожелаещь, я охотно с тобою займусь.

Тогда Буччоло сказал:

— Маэстро, ежелн будет на то согласне вашей мило-

стн, я желал бы изучнть науку любвн.

Мессер Фабрицно, усльшав такую просьбу, нахмурил менери, собираясь так намылить голову дерзкому мальчнике, чтобы у него навсегда прошала охота шутить с профессорами; но, вяглянув на Буччоло, он увидел столь нежное н розовое лицо, столь простодушный н доверчнвый взор, такую скромную и почтительную ульбку, что латинское ругательство замерл на его губах, ему вспоминлось что-то старое, приятное и веселое, не относившееся ин к силлогиямам, ни к грамматике Присциана и Доната; он тоже ульбизулся и ответил ученику:

— Отлично. Ты не мог выбрать науку, которая была бы более мне по сердцу. Итак, ступай в следующее воскресенье в церковь миноритов, к заутрене, когда туда собиратотя женщины со всего города, и помщи, не найдешь ли

Присциан — римский грамматик VI в. Донат — римский грамматик и ритор IV в.

такой, которая тебе поиравится. Если найдешь, следуй за ией издалека, пока не узнаешь, где она живет, потом возвращайся ко мие. Вот тебе первый урок, исполни его в точиости.

Буччоло сделал так, как научил его маэстро. Пошел в церковь и стал винмательно рассматривать лица жеи-

щни, которых туда собрадось иемало.

Более всех понравилась ему одна дама, одаренная лукавою и нежною прелестью. Когда она вышла из церкви, Буччоло последовал за нею, заметил дом в котором она жила, из чего дама заключила, что студеит иамереи ухаживать за нею.

Потом вериулся к маэстро н сказал:

 Я исполина первый урок и нашел даму, которая мне нравится.

Мессеру Фабрицио все это казалось презабавным, ибо втайие он подсменвался над простодушиым Буччоло н наукою, которой ои жела учиться.

С видом важным и глубокомысленным молвил ои:

— Теперь следует тебе раза два или три в течение дия

— 1 еперь следует тебе раза два или три в течение дня пройтись перед ее окими — только держи себя скромно и прилично. Смотри на иее украдкою, так, чтобы никто не заметил, и только дама могла поиять, что ты в иее влюблеи. Потом возвращайся ко мие. Это — второй урок.

Буччоло простияся с учителем, пошел на улицу, гак жила его водлюбленная, и начал продживнаться перед домом, соблюдая благоразуминую осторожность, но все же так, чтобы она могла заментить, что он делает это ради нее. Дама увидела его. Буччоло несколько раз поклонился ей с изысканной векланостью. Она ответила ему поклоном, из чего он заключил, что она к нему благосклонив. Тотчас же пошел он и сообщил об этом учителю, которай, выслу-

шав его, сказал:

Прекрасию. Я тобою доволен. До сих пор все идет как по маслу. Теперь ты должен ей подслать одлу из думных разиосчиц, которые тортуют в бълопые кружевом, кошельками, ленями на другим модным товаром. Вели передатьсюей даме, что ты во всем, чето бы ола ин пожелала, готов ей служить, что инкого на земле не любищь более, чем ее, и что отимне тъи ивмерей обыть ей верими рабом. Подожди ответа, потом возвращайся ко мие: я научутебя, что следует делеть далее.

Буччоло пошел, ие тратя времени, отыскал услужливую старую женщину, весъма опытиую в делах подобиого

рода, и молвил:

 Вы можете оказать мие большую услугу. Я заплачу так, что вы останетесь довольны. Разносчица ответила:

 Я сделаю все, что вам угодно, нбо жнву трудами рук монх, как честная женщина.

Тогда Буччоло дал ей два флорина и сказал:

— Прошу вас, сходите на улицу Маскарелла, где живет молодая женщина по имени мадонна Джованна, в которую я влюблен. Переданте ен, что я — верный раб ее н готов исполнить всякое ее желание. Выразите все это самыми нежными и уветливыми словами, какие сумеете придумать.

Старуха ответила:

— Уж знаю, знаю. С помощью Господа Бога и Пресвятой Марин Девы мы так обделаем это дельце, что вы будете довольны, еще другой раз придете ко мне. Главное — выбрать подходящее время, уж об этом предоставьте мне позаботиться. Ступайте же. — молвил Буччоло. — я положду здесь.

Разносчица отправилась с корзиною товара на удицу Маскарелла, увидала мадонну Джованну, сидевшую у две-

рн, поздоровалась и сказала:

— Мадонна, не приглянется ли вам что-нибудь из моего товара. Берите смедо все, что понравится,

Старуха подсела к ней и начала показывать денты, кисею, кошельки, пояса, ножинцы, зеркала и тому подобные вещи. Джованна долго рассматривала, наконец, понравился ей один кошелек, и она сказала:

Есан бы у меня были деныги, я охотно купила бы

этот кошелек.

Старуха возразнла:

 Мадонна, стонт ди заботиться о таких пустяках. Говорю вам, берите из моего хлама все, что понравится. Мне уже заплачено.

Лама удивнаясь н. желая объяснить любезность старухн. спооснла:

— Что вы хотите сказать, добрая женщина? Что зна-

WAT STH CAORS Тогда разносчица повела свою речь тихим голосом:

— Сейчас я вам все объясню, мадонна. Один юноша, по имени Буччоло, послал меня к вам. Он любит вас н предан вам всею душою. Нет, говорит на свете такого трудного н опасного дела, которого бы я не предпринял с радостью, чтобы заслужить любовь моей дамы. Господь Бог, говорит, не мог бы оказать мне большей милости, чем если бы ей угодно было повелеть мне чтоннбудь. А сам так и плачет, заливается, как свеча тает от любви к вам. Да не услышит в смертный час молитвы моей Паонца Небесная, да разразит меня гром на этом месте, ежелн я в чем-иибудь солгала и когда-лнбо в моей живии видела более прекрасиого и благородного юиошу!

Когда Джованна услышала эти слова, лицо ее вспых-

— О, если бы только язык мой ие удерживала скромность, я ответила бы тебе так, как ты этого заслуживаешь, старая ведьма! Смеешь ли ты с таким предложением являться к честиой кенциние! Да накажет тебя Господь!

И, молвив так, выиула из петель двери деревянный

шест, служивший запором, и хотела ее ударнть.

Старуха забрала в охапку свой товар, убежала и не прежде почувствовала себя в безопасностн, чем вериулась к Буччоло.

— Ну что, как? — спроснл ои, увидев ее.

— Да что, плохо, свет мой, так плохо, что хуже нельзя, Никогда еще во всю мою жизнь не терпела я такого срама. Если бы поскорей не утекла, пришлось бы старым костям моми отпедать падки. Не зизно, как вы, мессер буччоло, но что до меня, то ин за какие деньги я больше к ией не пойду, да и вам не совоетую.

Буччоло весьма огорчился, немедлению пошел к своему

учителю и поведал ему все, что случилось. Мессер Фабрицно утешил его и сказал:

 Успокойся, Буччоло. Ни одио дерево не валится с первого удара. Пройдись-ка еще раз под ее окнами, увидим, какое лицо она сделает. Потом опять приходи ко мие.

Буччоло собрался и пошел к дому своей возлюбленной. Только что она 'его увидела, как позвала служанку и пои-

азала:

— Улива, ступай, видишь, за этим юношей и скажи от моего имени, чтобы ои испремению приходил ко мне сегодия вечесом

Улнва подощла к нему и молвила:

 Мессере, мадониа Джованна очень просит вас пожаловать к ией сегодия вечером, так как она желает с вами говорить.

Буччоло не знал, что подумать. Тем не менее ответнл:
— Хорошо. Передай твоей госпоже, что я с радостью

приду.

Затем поскорее вернулся к Фабрицно. Профессор тоже
удивился и спросил:

— На какой улице живет твоя дама?

— На улице Маскарелла.

— А как имя служанки?

 Не зиаю. Она такая высокая, худая, чериая, хромает иа левую ногу...

 Клянусь Геокулесом.— Улива! — проделетал себе пол нос поофессоо, коасиея, как оак.

— Что вы хотели сказать, маэстоо? — споосил Буч-MOVO

Мессеру Фабрицио казалось, что пол уходит у него изпод ног и лицо Буччоло двоится. Не чувствуя достаточно силы, чтобы перенести последиий удар и боясь, чтобы Буччоло не назвал ему мадонны Джованны. его собственной жены, он не решился спросить имени дамы. В течение зимних месяцев поофессор иочевал в зданин университета. чтобы иметь возможность читать лекции студентам и в иочные часы, так что мадониа Джованна оставалась в доме одна со служанкой.

— Ты пойлень на свидание. Буччоло?

 Поошу тебя, зайди ко мие и скажи, когда соберешься. Буччоло молвил: «Хорошо!» и удалился. Маэстро заключил по его виду и словам. Что он инчего не полозоевает.

«Я не желаю, — подумал мессер Фабрицно, — чтобы

ои учился этой науке на мой счет». Вечером пришел Буччоло.

— Маэстоо, мне пооа,

Ступай и будь осторожен.

О, вы можете на меня положиться.

На груди имел он толстый паицирь, острый меч под мышкой и длинный книжал при бедре,— словом, принял все предосторожности. Когда он вышел, мессер Фабрицио последовал за ним, тихонько, так, что Буччоло не заметил. Он подошел к двери своей дамы, и только что постучался, она отпеода и впустила его. Профессор, убедившись собственными глазами, что возлюблениая Буччоло - мадонна Джованна, его жена, пришел в неописаничю япость.

Клянусь Минервою, теперь уже иет инкакого сомне-

ння, что он учится на мой счет.

Мессер Фабрицно побежал назад в здание университета, взял меч, кинжал и вернулся на улицу Маскарелла, намереваясь захватить врасплох Буччоло. Подойдя к двери своего дома, начал он стучаться. А мадонна Джованна тем временем сидела со своим возлюбленным у очага и. услышав стук, догадалась, что это мессер Фабрицио, взяла Буччоло за руку, повела в соседиюю комнату и спрятала под гоудой мокоого белья, лежавшего на столе у окна. Потом побежала к двери и спросила: «Кто там?» Маэстро крнчал:

Отопри, отопри же, иегодная!

Джованиа отперла и, увидев профессора вооруженным, воскликиула:

— Ай! Ай! Что это значит, мессер Фабрицио?

Он не унимался и вопил еще громче:

Клянусь Аполлоном, я знаю, кто в моем доме.

— О, я иесчастная, — воскликнула Джованиа, — что вы кого-вибудь изидете, пусть меня четвертуют. Какой стыд, какой стыд, какой стыд, баже кой! Стоит быть верной женой. Расспросите соседей, они могут кое-что рассказать о моей скромности и добродетели. Еще исдавно сюда приходила старуха... Но зачем говоронть?. Ежели вып комерещилось исдоброе, оградите себя крестом и молитвой от изваждения луканого, которомі миет погуботь вашу души в луканого, которомі миет погуботь вашу душе.

Мавстро велел зажечь свечу и изчал искать в погребе между бонками потом ввише а коминать, обшарил их, посмотрел под кроватью, проколол мечом соложения матрац 
в различных местах, — словом, не оставил в доме мышниой 
норы необысканиой, но Буччоло не нашел. Мадония Джования ходила за ним со свечой в руках и повторяла:

— Дорогой маэстро, опоминтесь, сотворите же крестное замение, ибо теперь я вижу, что враг Божий искушает выс, и вам померещилось такое, что стидно сказать; знайте, что если бы хоть один волос на голове моей пожелал чегоинбудь подобиго, то я исложная бы на себя руки. Маэстро, заклинаю вас именем Бога, не поддавайтесь наваждению дукавого!

Не находя Буччоло и слыша испрестаниые увещания супруги, мессер Фабрицио почти поверил ей, задул свечу

и вериулся в школу.

А мадонна Джоваина тотчас заперла дверь на задвижку, вытащила возлюбленного из-под белья, развела яркий отонь в очаге, на котором зажарила молочного пороссика, и принесла из погреба различных вин. Они стали пить, есть весслиться и во взанимных ласках повели иочь.

Когда же наступило утро, Буччоло сказал:
— Мадониа, я должен проститься с вами. Не будет ли

вашей милости угодно приказать мие что-иибудь?

О да, — молвила она, обнимая и целуя его с нежно-

стью, — моей милости угодио, чтобы ты пришел ко мие сегодия вечером.

Буччоло обещал прийти, вериулся в школу и молвил

учителю:
— Я имею иечто рассказать, что вас позабавит.

Говори. Я слушаю.

 Вчера вечером, — произиес Буччоло, — когда я был в доме моей возлюбленной, вдруг приходит муж, обыскивает весь дом и инчего не находит. Она спрятала меня под кучей мокрого белам и так ловко умела обойти его, что глупый поверил и ушел. А мы остались с ней наедние, подужныали молочным поросенком, отведали миожество тонких вии, и могу вае уверить, мавстро, что нам было превессло и что эта наука любыв кажется мие самой любезной и забавной из всех наук, так что, по моему разумению, инкакая другая не может с нею сравняться. Право, я уж и не знаю, как вае благодарить, дорогой учитель!.. А теперь, с ващего позволения, я пойду мемного отдохнуть, так как мало спал эту ночь и обещал сегодия вечером прийти к ней опять.

Мессер Фабрицио молвил:

— Когда соберешься, зайди ко мие и скажи.

— С удовольствием, — ответил Буччоло и пошел спатъл Профессор был вне себя от зрости; пробовал читатъ лекцию, но вместо силлензмов у него выходили такть кекцию, но вместо силлензмов у него выходили такте изупости, что он поскорое сощел с кафедърі, сказавшисъ больным. Сердце его пожирала ревностъ, и весь день он мечтал о том, как поймает Буччоло и накажет его. У старого ландскиехта, имевшего оружейную лавочку в соседием переулке, възял он напрокат заржаваленный панциры и допотопный шлем с забралом. Когда наступил вечер, к мессеру Дабрицко пришел безазботный Буччоло и объявил:

— Я иду.

— Ступай, ступай, — возразил мазстро, — да не забудь прийти ко мне завтра утром рассказать, что с тобой случится.

— Не беспокойтесь, приду, — молвил Буччоло и отпра-

Не оеспоконтесь, приду, — молвил руччоло и отпра-

вился к даме.

А мастро тем временем, наден панцирь и шлем, пошел за ним по пятам, намеревансь скватить его у дверей
дома. Но Джованна ожидала возлюбленного, поспешно
впустила его и заперла дверь. Тотчас же затем пришел
мазстро и начал бушевать. Тогда Джованна потушила свечу, стала перед своим подлюбленным, заслония его собою, отперла дверь и одной рукой обинла мужа, между
тем как другой выпроводила Буччодо так ловко и
бысгро, что мазстро инчего не заметил, и принилась кричать:

чать: — Помогите! Помогите! Маэстоо сощел с ума!

Помоните помоните инастроская. Буччоло не узнал мессера Фабрицио, так как не мог видеть лица его, спрятанного забралом. Соседи сбежальсь на шум н, видя профессора вооруженным в несвойственный ему панцирь и шлем, слыша, как супруга его кричала: «Держите его, оп помешался от чрезмерных ученых занятий»— поверили и решили, что мессер Фабрицио ие в своем уме. Собо-

лезиуя, приступили они к иему.

 Ах, маэстро, маэстро, что это такое с вами приключилось? Ложитесь-ка скорее в постель, да отдохиите как следует и впредь не утомляйте мозга чрезмериыми трудами. Хотя мы люди исученые, но советуем вам от доброго сердца: право же, успокойтесь, маэстро.

 Да как же мие успоконться,— вопил мессер Фабрицио, — когда я видел собствениыми глазами, как эта негодиая впустила в дом любовника!

— Любовинка! — воскликиула мадониа Джованиа. о, я иесчастиая! Да спросите же этих добрых людей, случалось ли им примечать, чтобы я в чем-иибудь провинилась перед вами!

Тогда все мужчины и жеищины ответили в один голос:

 Маэстро, выбросьте из головы этот вздор — ибо ие было и не будет на свете женщины более скромной и добродетельной, чем ваша супруга. Что другое, а уж это мы знаем достоверио.

 Ничего вы не знаете! — кричал маэстро, — я говорю вам, что собствениыми глазами видел любовника, и знаю,

что ои теперь в моем доме.

В это время подоспели двое братьев мадониы Джо-

ваниы. Увидев их, она заплакала еще сильнее и сказала: Милые братья, мой муж сощел с ума и хочет убить меня. Он говорит, что я впустила к себе в дом любовника, как это вам иравится? Вы ведь знаете, что я не такая жеищина и не так я воспитана, чтобы терпеть подобные оскообления.

Тогда братья сказали:

— Мы удивляемся, что вы смеете называть нашу сестру иегодиою жеищиной. Сколько лет жили вы с нею в добром согласии? Что же сегодия приключилось и за что вы иа нее в такой ярости?

 Я видел любовника, — твердил мессер Фабрицио. я видел его собственными глазами!

 Хорошо, — возразили братья, — поищем. И если найдем, накажем ее так, что вы останетесь довольны.

Одии из иих отозвал сестру в стороиу и спросил: Скажи правду, есть ли в доме мужчина?

 Что ты говоришь. — воскликиула малониа Джованиа. — как тебе не стыдио спращивать об этом! Избави меня Боже от такого позора. Я согласилась бы дучше тысячи раз умереть, чем сделать или даже подумать что-либо подобиое.

Эти слова вполие успокоили братьев, и вместе с мессером Фабрицио начали они обыскивать дом. Маэстро увидел кучу белья, ринулся на нее и стал колоть мечом с такою яростью, как будто это был сам Буччоло, ибо думал, что ои споятаи в белье.

 Ну, вот видите. — всплесиула оуками Джованиа. ие говорила ли я вам, что он рехиулся? Разве это не явное сумасшествие - портить собственное добро, которое не сделало ему инкакого воела?

Братья обыскали дом, инчего не нашли и убедились, что маэстро в самом деле не в своем уме.

Одии произиес: Ои помещался.

Лоугой поибавил:

 Маэстро, дорогой маэстро, согласитесь, что вы были очень иеправы, называя нашу сестру иегодною женщиной.

Услышав это, профессор пришел в исступление, ибо не мог сомиеваться в том, что видел собственными глазами, и начал осыпать их жестокою боанью, поичем все время держал в руке обнаженный меч. Тогда они напали на него, схватили, обезоружили, связали по рукам и ногам, оставили так на всю ночь, а сами с сестрою пошли спать. Утром позвали врача: он прописал микстуру, велел положить на голову больному ледяные примочки, сделал кровопускание и посоветовал, чтобы никто с ним не говорил, ие отвечал на его вопросы и чтобы его держали на диете. пока ему не станет лучше. Все это было точно исполнено.

В Болонье распространился горестиый слух, что мессер Фабонцио. знаменитый доктор диалектики, «царь силлогиз-

мов», сошел с ума. Все принимали в нем участие, Студенты говорили между собою:

 — А ведь я еще вчера заметил, что маэстро как будто не в себе. Поминте, он не мог дочитать нам лекции, да и лицо v иего было стоаниое.

Миогие втайне злорадствовали:

 Вот к чему приводит людей излишияя ученость. Того и гляди лукавый попутает.

Студенты оещили навестить больного поофессора, Буччоло, инчего не зная, пришел в университет, чтобы рассказать мессеру Фабрицио свои новые приключения. Но здесь сообщили ему, что маэстро сошел с ума. Буччоло удивился, весьма был огорчен и вместе с товаришами пошел иавестить больного. Когда же увидел, куда они идут и в чей дом, -- недоумению, потом ужасу его не было предела, так что, поияв все, он едва не потерял сознание. Но из страха, чтобы никто не заметил его смущения, вощел с товаришами в дом и увидел мессера Фабрицио на постели. обложенного ледяными примочками, связанного и бледного. Студенты стали поочередно подходить к профессору н выражать ему участие и соболезнование. Когда очередь дошла до Буччоло, он приблизился к мессеру Фабрицио и сказал:

— Дорогой учитель, я люблю и почитаю вас, как родного отца, а потому, если могу сделать что-инбудь угодное, поиказывайте мие, как сыну.

Маэстро, видя его сердечное раскаяние, добродушно мол-

и в ответ:

 — Буччоло, Буччоло, ступай с Богом! Довольно ты на мой счет поучнося, хотя, сказать правду, и меня косучему выучно.

Тогда мадонна Джованна поспешно прибавила:

 Не обращайте винмання на его слова: он бредит.
 А Буччоло поскорее ушел, отыскал Пьетро Паоло н молвил:

Брат, будь счастанв. Я столькому здесь научнася,
 что у меня пооща охота учиться более.

С этими словами он покинул друга, тотчас собрался в путь и благополучно приехал в Рим.

## железное кольцо

Новелла XV века

Графиия Вноланта, стоя перед зеркалом, отказывалась надеть роскошное белое платье и капризинчала, по своему обыкновению, к большому горю старой ияни, фрейлии и прислужинці.

Наденьте белое платье, — упрашивала ияия, — утешь-

те старуху, не упрямьтесь...

— Нет, нет, нет, нн за что. Не приставайте. Слово мое твердо. Сказала, что не надену, и кончено...

- Да ведь сам граф, его светлость, намедии изволи-

ли приказывать...— пробовала возражать старуха.

— Ах, скажите, пожалуйста. — всплеснула руками негодующая графиня. — это еще что за новости, намие батюшка мой заботится о цвете моих платьев... Какое ношу всегда, такое и сегодия надену. Ни одного цветочка, ин одной осночночки и прибавлю. Да знаете ли нвы, что и так с моей стороны большая любезность и синсхождение выходить асмотрины к этому кваленому заморскому женику. Может быть, ваш каталонский принц дурен, как обезьяна, и кос, и хром, и уж во всяком случае я уверена, что он отнодь не так хорош, как о нем говорят: славны бубмы за горомы. Вы кес только о том и думаете, чтобо я пон-

шлась ему по вкусу, но ведь надо, чтобы и он мне понравился... Я пеовому встоечному оуки своей не отдам...

— Мадонна Виоланта, — произвесла почтенная старая фейлипа вирациями голоссом, — мы все уверени, что вы, при аштем ясном уме и благородном сераце, вполме понето в при в поне помента при в потем при в помента при в при в

— Ну, вот-вот, я так и знала,— с истерпением восканкнула графия,— вот мы и договорились до блата народного. Господи, да когда же коичится эта мука? Со мной
и о чем говорить не котят, кроме как о благе народного. И почем у должна жертвовать своим счастьем для спасеняя отечества? Каксе мне дело до ващей политиви? Ежели
каталонцы и тулуяцы так зам и глупы, что не умеют ужитькат в мире,— тем хуже для них. Повероте, инкакими союзами
этому горю помочь нельзя. Народы всегда найдут удобный
предлог, чтобы перессориться и подраться. Не нами это
началось, не нами кончится. Пусть же никто не пристает
ко мне с войнами, солозмами, благом народов, со всей этой
нелепою и дживою политикой. Конечию, меня могут силой
нелепою и дживою политикой. Конечию, меня могут силой
выдать за вашего кваленого принца, но водей я не пойду...

— Вы знаете, — возразила старая фрейлина, — что король французский согласен был отдать руку дочери своей каталонскому принцу. Он отказался только для вас, графиня!

— Напрасно. Чересчур много честн! Я ведь об этом его не просназ: куда уж мне соперничать с дочерью французского короля!.

— Молва гласит,— не унималась усердная советчица, что яснейший рыцарь каталонский не имеет подобного

себе по красоте...

 Может быть. Впрочем, будь он хром и крив и страшен, как смертный грех, вы объявили бы его первым красавцем в мире. только бы я поскорее вышда за него замуж. И все это, все это для вашей презренной политики, для блата народного. Какая несправедливость, какая жестокостъ! Лучше бы я родилась дочерью бедного угольщика или дровоска, тогда бы никто не отинмал у меня свободы...

И Вноланта, к немалому отчаянню всех иянь, прислужниц и придворных дам, залилась горькими слезами.

 Если так. — воскликнула графиня, и глаза ее вспыхнули грозно, -- если все меня покинули, все против меня. то вот не выйлу же, наздо всем, ни за что не выйлу за него замуж, и пусть поопадает вся ваша полнтика, и каталонцы с тулузцами так полеоутся, как еще от начала мноа не доались! Да. да. чего вы смотонте на меня, как на безумную? Не захочу — и не выйду. Вы ведь отлично знаете, что никто инчего со мной не поделает. Слава Богу, в чем доугом, а уж в этом я свободна: не даром же, умирая, матушка взяла с отца моего на коесте и на святом Евангелии клятву, что он протнв моей води насильно не выдаст меня замуж, хотя бы от этого зависела его жизнь и спасение отечества. Граф Ренат не нарушит столь великой и ужасной клятвы, если бы лаже сорок тысяч каталонских поннцев тоебовали оуки моей, угрожая войною и инзвержением тулузского престола.

При этих словах графини прислужницы, приспешницы, ияин и придворные дамы онемеля от ужаса. Но малопомалу гневные морщины на лице Вноланты разгладились,

н она прибавила с тонкою и хитрою улыбкою:

— А впрочем, если каталонец сумеет мне понравиться,— чего ему не так-то легко будет достигнуть,— тогда,

конечно, другое дело: пожнвем, посмотрим...

Граф Ренат был суровым и самовластным повелителем. тем не менее он скорее согласился бы погубить свой народ и сам погибнуть, чем нарушить предсмертную водю нежно любимой и рано умершей супруги и в чем-либо стесинть свободный выбор своей дочери. Это важное условие было известно каталонскому принцу. Но не будучи самонадеянным, он нмел право думать, что слава его рыцарских доблестей, мужества и красоты откроют ему путь к сердцу Виоланты. Итак, граф каталонский выслал своего возлюбленного сына н единственного наследника в сопровожденин великолепной свиты для свидания и обручения с невестою. Веяннем пестрых шелковых знамен, громом вониственных труб и антавров встречен был юный гоаф в стенах благородной Тулузы. Взанмные условия утонченной французской вежливости и важного испанского приличия, которые тогла, вследствие близкого соседства обенх сторон, всем и каждому хорошо были известны и в том и в другом государстве, на этом торжественном празднике точно были соблюдены. Во дворце графа Рената произошло свидание жениха и невесты. Вноланта была олета в поостое непраздничиое платье без всяких украшений, лишь тоикое ожерелье бледиого жемчуга окружало белую шею, ио эта суровая простота одеяния не уменьшала, а скорее увеличивала прелесть лица ее. Граф каталонский, ие умея скрыть своего волиения, жадио смотрел на Виоланту, и по виезапиому румянцу и бледности, сменившихся на щеках его, все могли заключить, что стрела крылатого бога, напоенная сладким и мучительным ядом, пооизила сеодце благооодиого рыцаря. Украдкою из-под опущенных ресниц, почти ие полымая глаз. Виолаита, в свою очередь, не одиажды, а много раз успела взглянуть на юношу. Предубежденная поотив него чоезмерными похвалами и докучными советами, графиия коварио искала в его наружности, одеянин, в каждом его шаге и движении чего-либо достойного порицания, но инчего не находила и хотя еще не признавалась себе в том, одиако втайие уже опасалась, что завистливая молва скорее уменьшила, нежели преувеличила достоииства рыцаря. Но чем больше ои ей иравился, с тем большею досадою поотив себя и поотив иего искала она в графе каталонском каких-либо недостатков и несовершенств. После первой встречи столы с великолепными яствами и драгоцениыми винами накрыты были на террасе дворца, прохлаждаемой тенью одеандоов и журчанием миожества фонтанов.

Согласно с обычаем страны, по окончании роскошной грапсэв пажи в бархатиых ливреях с вышитыми на груди соединенными геральдическими гербами каталонского и тулузского графа стали развиснть гостям на золотых блюдах алые гранаты, которые, как всем навестию, отличаются необыкновенной сочностью в этих местах и подаются после всякой едь нак бы для прохладного омовения и очищения

рта от остающегося вкуса разиообразиых блюд.

Каталонец, силевший рядом с Виолангой, взял с блюда несколько плодов, причем одио из гранатовых яблок выскользиуло из руки его. Граф подхватил яблоко на лету, как впоследствии сам рыцарь и миогие из очевищее утверждали, пока оно еще ие успело косиуться пола, быть может, для того, чтобы показать ловкость руки своей, с улыбкою поднес свежий плод ко ргу и вкусил от него.

Молодая графияя, которая продолжала с ковариым любопытством следить за всеми движениями своего соста, заметила, как он поднял грамат, и потому ли, что так судил рок, или потому в самом деле, что это движение, ие лишению мужествениой грации, показалось ей недостойным великого и щедрого повелителя, злобио обрадовалась, как будто нашла то, чего давно искала, и в сердце своем подумала так:

«Вот, наконец, то, чего я ждала и что я предчувствовала. Теперь вижу, сколь справедливы и разумны слова тех опытных людей, которые утверждают, что из всех народов Запада каталонцы самый глупый и алчный народ, истинные скряги. А ведь с первого взгляда мне показалось, что он отличается некоторыми достоинствами. Впрочем. скупости — матери и кормилице всех человеческих пороков — как я слышала от одного из моих наставников, присуще то особенное внутреннее свойство, что скрыть ее вполне и до конца редко удается даже самым искусным и опытным из лицемеров. Ибо в чьем сердце гнездится этот гнусный и страшный порок, тот чувствует горе и досаду не только когда ему приходится лишаться собственного имущества, но и тогда - о диво! - как злейший из врагов его расточает свое сокровнице; скупец сокрушается о том более, нежели расточитель, на глазах у коего присвоили бы несправедливо все его собственное имущество, не говоря уже о чужом. А если прав каталонского принца таков, как я предполагаю, то, - увы! - что ожидает меня, несчастную? Если даже в великом пренабытке он выказывает скупость и готов наклоняться чуть не до земли, чтобы не потерять один ничтожный плод, то уж, конечно, в случае нужды, когда дело дойдет до его собственного золота, окажется он презренненшим скрягою. А есть ан в мире большее несчастие для благородной и великодушной девушки, чем выйти замуж за человека богатого и скупого? Да избавит меня Господь н Пресвятая Мария Дева от такого страдания и позора! Лучше быть счастливою женою последнего из конюхов, нежели несчастною супругою славнейшего из королей. Бог с ним и со всеми его богатствами! Пусть отец мне говорит все, что ему угодно: не буду я отнюдь такою дурочкою, чтобы сердцу моему и глазам моим доверять меньше, чем молве людской, и ни для какого блага народного. хотя бы мне им ушн прожужжали, не пожертвую недолговечным и невозвратимым цветом моей юности».

Когда старый граф Ренат узнал о решении своей дочери и о странной, смешкой причине откава, он почурствовал сперва немалое удивление, потом скорбь, наконец, пиев, но вспомнив предемертную мольбу своей нежно любимой супруги и клятву, данную ей, ответид дочери, что не желает причинять ей инкакого насилия, а потому откажет каталонцу, какими бы несчастиями ин угрожа, этот отказ ему и его народу; затем пошел к своему гостю, нетерпеливо ожидавшему ответа и, заведя речь издалека, упомяную о необъяснимых капризах молодых девушее в делах любви, обезумнюм и непреодолимом упорстве, с которым женщины нередко настанвают на том, что должно поичинить им же самим наибольший вред, дюбезнейшими словами, какие только мог придумать, объяснил жениху отказ невесты. Несмотоя, однако, на все любезности, каждое слово гоафа тулузского было остоым ножом для сеодца гоодого каталонца, который с этой стороны менее всего ожидал каких-либо поепятствий. Робеот затана тяжелую обиду и с тихою усмешкою выразил мнение, что с полобными поихотями женщин отнюдь не следует бороться и что такого рода несчастия уже не раз постигали людей гораздо более добродетельных и достойных, чем он. Вот почему, ежели на то будет согласие гостеприимного хозяина, он завтра же намерен пуститься в обратный путь. Но для некоторой услады и утещения в испытанной неудаче ему хотелось бы. по крайней мере, знать, что именно не понравилось в нем поекоасной и добродетельной графине тулузской, так как он питает твеодое намерение на будущее время испоавиться от своих дурных качеств. Ренату было стыдно солгать и столь же стыдно признаться в легкомысленной прихоти лочеои, но так как ничего более не оставалось делать. после некоторого колебания, он объявил каталониу поичину отказа. Гость выслушал его внимательно и промодвил:

 Сердечно благодарю вас, любезний граф, за вашу дружескую откровенность. Если когда-нибудь еще раз придется мне ехать на свидание с невестой, я постараюсь выбрать такое время года, когда гранаты не поспеан, ибо они лишили меня стирути так же, как некогда амшили.

богиню Цереру дочери Прозерпины 1.

Потом похвалал он графа за верность слову, за любовь к покойной жене, попросна его не сомневаться в том, что условия заключенного мирного договора будут собылены свято и ненарушими, насколько это зависит от отща его, графа каталонского, и со свойственной светским додям ловкостью переше к спокойному и легкому разговору о других предметах, как будто ничего особенного не случилось.

На следующее утро он поблагодарил хозяев за госте-

направился обратно в Каталонию.

На границе своих владений граф Роберт отпустил почетную свиту под тем предлогом, что желает в уединении посетить святую обитель, находившуюся в нескольких милях от барселонской дорогн. Почти все придворные пове-

Прозерпина была похищена Плугоном, владыкой царства умерших; он отпустыл се повидаться с матерью, но предварительно далей проглотить верна граната — символ брака. И две трети года Прозерпина жила с матерью, а треть — у мужа.

рили ему, полагая, что в самом деле он направит свой путь

в Моиферрато к Пречистой Деве Марии.

Только что спутинки его удалились и Роберт остался наедине с двумя верными старыми слугами, как он открыл им свое иамерение: переодеться в чужое платье, посредством фальшивых волос изменить свою наружность до неузиаваемости и направиться пешком обратио в Тудузу. Так было решено, так они и поступили. Граф каталонский переоделся странствующим купцом, и на руке его был один из тех обитых кожею коробов, какие можио постоянно видеть на улицах Парижа, а также и в городах остальной Франции, отчасти Италии: в таких ящиках иосят они бесчислениые и разнообразные товары, как-то: платки, ленты. иголки, булавки, гребии, запястья, ожерелья, духи, румяиа, молитвенники, помаду, сонеты Петрарки, деревянные осколки от колеса св. великомученицы Екатерины, заговоры от мышей и от зубиой боли и миожество других полезиых и любопытных предметов, которые и предлагают в селениях подеищикам и служанкам, а в замках благородным дамам и синьоринам. В точно таких же простых ящиках, чтобы ие возбудить подозрения и алчиости воров, иосят иногда евреи и ломбардцы весьма дорогие товары и золотые веши, искусио споятанные на самом дне или между стеиками, так что и опытиый таможенный чиновник отыскал бы их с трудом. Такой именио ящик наполиил граф всякими доагоцениостями, тонким шелковым товаром, золотыми безделушками и миогими другими предметами роскоши и прибавил к иим два-три самоцветных камия из тех, что привез с собою для подарка невесте. Сбрил бороду, которую в это воемя иосили при дворе в Каталонии и, простившись с вериыми слугами, один направился к Ту-

лузе.

Здесь с утра до поздиего вечера бродил ои по улицам, предлагая товары то одному, то другому, торгуясь, как иастоящий купец. Но усердиее и чаще всего ходил побли-

зости дворца, где жил граф Тулузы и Лаигедока.

Одиажды вечером, на одной из тех прохладных террас перед домом с аркадами и колонами, котороне в Италин называются loggia, в кругу благородных дам и рыцарей увида- он свою возлюбасниую. Сияв истертый бархатимій берег, с подобострастимим поклонами и приветствиями,
как подобает смиречному страиствующему купцу, подошел
он к террасе и, выхваляя добротность и дешевняму
товара, предложил — ие угодно ли именитым и прекрасным
дамам купить что-инбудь. Его подозвали, расспросили и,
когда увидели необыкновенное великолепие драгоценных
товаров, окружным и стали наперебой с любопытством

рассматривать. Одна вынимала одну вещь, другая — другую, и все вместе болтали, смеались, спрацивавли, так что, не имен опытности в этом деле, он иемного смутился и ие знал, что кому отвечать, потому решил обращаться к одной графине и давал ответы, какие умел, на предлагаемые вопросы. Продав за довольно дешевую цегчу иссколько вещей из тех, которые им сообенно поиравились, он удалился, так как уже стемиело. С этого дия купец стал при ходить ежедиевно в тож еместо и в тот же час, так что все дамы скоро привыкли к иему и другие страиствующе купцы в Тулузе завидовали его успеху, ибо приближенимые графини, отказывая всем изотрез, говорили между собою: «Остамека веримим нашему изавреду». Навъроцем изавивал ои себя, не достаточно владея французским языком и желая корыть свое испаккое проихожение.

Скоро представился ему сдучай говорить наедине с тою из приближенных Виоланты, которую, как он заметил, она особению любила и отличала. Продав этой молодой фрейлиие две-три великолепник вещи за бесденок, он шепиул ей, что в доме своем, по соседству, хранит драгојениость, величайшую из веск, о каких когда-либо слышали из земле: ие исисти же с собою среди остального товара, опасаясь воров, ибо это сокровище так ему дорого, что он ие отдал бы его и для спасения собствениой жизни. Затем он

умолк и вскоре ушел.

Вероияка (таково было имя приближениой дамм) сгорала от истерпения, дожидатьс удобного случая расскваятьгоспоже своей то, что слышала она от навъррца. Вечером,
раздевая графиню, она поспецила сообщить ей од иниом
сокровище; по обычаю такого рода людей украсила истину
собствениями и амышлениями и прибавила в заключение,
что будь она, Вероника, на месте графини, то уж, конечно,
сумела бы найти средство, чтобы овадеть радгоценным камнем, хотя купец и уверяет, что ие продаст его ии за
какую цену.

 Йбо иа все есть средство, — молвила приспешиица, исключая смерти, от которой уже инкакие человеческие

соелства не помогают.

На основании миожества примеров из книг священиях и светских всему миру известно, что дъявол, древий враг рода человеческого, на искушение и погибель нашу ие создавал ин сдиной столь дерзиовениой и иеутольном страсти, как женское любопытство. Не оно ли побудило и праматерь нашу Еву протянуть преступную длань к запретиому плоду, подавному эмисм?

Когда Виолаита услышала о необычайных свойствах, о редкости драгоцениого камыя и о том, что купец скорее

согласился бы продать свою душу, чем свое сокровище, то почувствовала, как сердне ее разгорается любопытством и желаннем, если не обладать этим чудесным камием, то, по крайней мере, увидеть его. Она ничего не ответила Веронике, дегда в постедь и ведела потущить огонь. Но сон бежал ее глаз, и только утомленные веки слипались, как таинственный драгоценный камень мерещился ей. Рано утром графиня вскочила с постели, объятая таким вожделением, что не могла дальше терпеть, позвала к себе Веронику, которую в это время мучило не меньшее любопытство, и велела ей идти, не медля, к навароцу, молить и требовать, пока он не согласится продать драгоценный камень за какую угодно цену, если же это ей не удастся, то устроить так, чтобы, по крайней мере, он позводил графине взглянуть на сокровище, ибо - кто знает? - может быть, когда она увидит его, оно покажется ей менее прекрасным, чем она воображает по слухам, и таким образом чрезмерное желание само собою утихнет.

Вероника тотчас же отправилась к наваррцу, рассказала ему все, что случилось, и, чрезвымайно этим обрадованный, начал он скова и еще подробнее объяснять ей, как и почему считает он этот камень столь драгоценным. Если и ранее восхвадал он его немало, то теперь уже окончательно превознес до небес и стал уверять ее клятаетим что скорее расстался бы с жизанью, чем с этим сокровищем. Тем не менее, желая сделать ей утодное,— прабавил наваррые в заклочение,— он, так и быть, согласен показать камень ее госпоже, но только под условнем, чтобы при этом никто, кроме вих двоих ие присутсяювал. Вероника, которой не оставалось инчего лучшего, должна была на все согласиться; они условильсь, в какой час ночи ом принесет во дворещ свое сокровище, затем она поспешила к Вилоданте, изнемогавшей от негерпения и любопыт-

ства, и рассказала ей все.

В усложенное время пришел манаррец и принес камень. Это был заостренный бриллиант необыкновенной величины и столь прекрасной воды, что инчего подобного невозможно было себе представить. Повелительо Баресловы достался он от каталоиских морских разбойников, которые, миновав Габралтарский пролив, на своих галерах доплами до острова Мадеры и отияли этот камень у некоих нормандских пиратов, приекващих в те отдаленные страны в поисках атем же самым сокромищем. Каталонщы победилан порманнов, захватили их в плен и овладели бриллиантом. Впоследствии многие годы принадлежал он короло неаполитанскому, а в настоящее время, как мы слыщами, находится у велького турка, повелителя мусульман, который смется у велького турка, повелителя мусульман, который ценнт его выше, чем все остальные свои сокровища, вместе взятые.

Оставшись наедние с Виолантой и ее приближениой дамой, наваррец, прежде чем вынуть из шкатулки драгоценный камень, с особенною важностью, свойственной испандам, начал его выхвалять, причем клялся им честью, что менее всего ценит в камие его красоту, ибо внутренние свойства его дают ему неизмерямо большую ценность, чем виешиях красота, затем прибавил, что позволяет им ваглянуть на камень, не более,— наконец, отомкнул шкатулку и вынул бонлланиях.

Сколь прекрастиям ин воображала его себе графиня—
в действительности помазался он егі еще бесконечно
прекраспее, и, когда она им любовалась, дуща ее находила
неиззыснимую отраду в холодивых нежниях дучах самого
твердого из камней, в котором природа заключила свюю первобытную тайну. И загоросьось в ес сердце непобедимое
желание иметь это сокровище у себя, чтобы вечио им утешаться, ибо она почувствовала, что лучше ей вовсе не жить,
чем не утолить свое вожделение. Тем не менее, побуждаемая
женскою хитростью, сделала графины такой вид, как будто
была разочарована, и камень ей не слишком понравился;
затем спросла впавардца, о каких именно витутренних качествах брилливата он упомянул. После некоторого колебания, как бы пеохотно, ответны он ей.

— Мадонна, когда кто-инбудь сомневается и не знает, какое принять решение в доле трудмом в важном, то выгланув в этот камень, ежели предстоит удача, увидит он его прозрачими и спетами, как бы в нем сократ был солженый луч; в противиом случае бриллиант покажется чернее безавездной ночи. Некоторые знатоми утверждают, что это и есть камень мудрости, которого алхимики так долог и тщетию нскази, другие же видят в нем скорее произведение белой магии, чем природы. Говорят также, что в древности принядлежал он Лександру Великому, который инкогда не пускасля в поход без него, потом — Юлию Цезарю, и балогодаря слыс этого брилланита оба сла-замсь непобедимыми, как вы об этом, коиечно, слышали и читали не раз.

Коичнв свою речь, наваррец взял камень, запер в шкатулку, простидся и ушел. А Виоланта, оставшись наедине с Вероинкой, тяжело

вздохиула и хотя не произнесла ни слова, но подумала

про себя так:
«Стократ блажен тот, кто обладает столь великим сокровищем! Вонстнну это н есть камень мудростн, ибо в чем и заключается высшая мудрость, как не в предвиде-

ини будущего? Если бы я обладала этим камием в то время, как за меня сватался граф каталоиский, то уж, конечно, ие сомневалась бы и знала, как должио поступить».

Наконец, после многих подобных размышлений, попросила Виоланта свою верную напереницу еще раз сходить к навароду и во что бы то ин стало добиться того, чтобы он продал камень за цену, какую сам пожелал назначить. Вероника, хотя и мало надеялась на успех, чтобы доказать преданность госпоже своей, пошла к нему раз и два, но инчего не достигла и вериулась с ответом, что более инкогда никому в мире не решится он показывать камень, не говоря уже о том, чтобы его продавать. Только на третий раз наваррец счел благовременным приступить к тому, что предуготовлял с первого дин возвращения в Ту-

AVSV. Мадонна, — обратился он к Вероннке, — так как ваши усердиые мольбы и несравненная прелесть повелительиицы вашей гоафиии Тулузы и Лаигелока сломили мою волю и побуждают меня лишиться столь великого сокровища, то пойдите и передайте ей мой последний ответ: я готов отдать ей бриллнаит, ежели, вместо всякой платы, даочет она мие единственный поцелуй, как своему жениху, и. кооме того, поклянется носить вечно на левой оуке, не синмая до самой смерти, вот это простое по виду, но дивиое по свойствам железное кольцо: нбо некогда мне было предсказание, что ежели кольно это будет носить та из женщин. которую я назову прекрасиейшей в мире, и ежели она дарует мие хотя бы единственный поцелуй, то на страшном судилище Христовом я буду убелен паче сиега, и грешиая душа моя спасется. Прошу вас помнить, мадонна, и точио передать вашей госпоже, что кооме клятвы иосить это железиое кольцо вечно, я ничем ее не связываю и, так как вполне сознаю инзость и инчтожество моего темиого имени н неизмеримую бездну, отделяющую меня, бедиого странствующего купца, от ясиейшей графиии тулузской, то она может быть вполне спокойна и уверена. что никогда не дерзну я выдать тайны этого первого н последиего поцелуя, а если бы и дерзнул - инкто не повеона бы мне, и меня сочан бы жалким безумцем. Не удивляйтесь, мадониа, что за этот единственный поцелуй я отдаю величайшее сокровище, какое у меня есть на земле, нбо я однажды прочел в комментариях к божественному Платону, что и грешному человеку порою достаточно бывает одного мгиовення высшего блаженства, чтобы темная душа его очистилась и соединилась с Богом. После этих слов моих, надеюсь, графиия Виоланта убедится, что в сеодцах инзкорожденных людей скоывается нногда оыцарское благородство, н более не будет предлагать жалкое золото за то сокровнще, в сравнении с коим все золото мира не имеет инкакой цены.

Когда наперсинца передала графине это неожиданное условне странствующего купца, та не знала, что ей делать:

смеяться нан негодовать.

— Да он с ума сошел, — воскливнула, наконец, Вноланта, — сколько благородных рацарей готовы бали умереть, не дождавшись моего благосклонного вягляда, а этот жакий торгаш смеет требовать моего поцелуя. И еще собирается учить меня комментариям Платона Ему ли помышлять о небесной любан и высшем блаженстве, награде рыцарской доблести? Впрочем, на такую мелепость и сердиться неклаят должно, скорее, смеяться.

Строго-настрого велела графиня своей приближенной даме отныне не пускать ей на глаза этого сумасшедшего купца и никогда ин единым словом не упоминать и о нем, ин о его бриллианте, ибо она желала забыть

о них, как будто их вовсе не существовало.

Но чем более старалась Виоланта не думать о бриллианте н не желать его, тем более думала н желала, и сердце ее грызла жадная тоска: она ввервые в жизни нспытывала горечь ненсполненного желания. Ночью томила ее бессонинда, она потеряла охоту к пище, лицо ее побледиело и осупулось, так что старый граф Ренат смотрел на нее с тревогою и спрашивал— не чувствует ли себя графиня больною.

Каждый вечер, когда Вноланта сидела под тенью лавровых и гранатовых деревье на террасе перед дворцом, странствующий купец проходил мино, и чем бледнее и печальнее казалось липо гоафини. тем большею оадосстью

н надеждою наполнялось его сердце.

Наконец однажды приступила к ней Вероника, томившаяся любопытством и желанием знать, чем все это кончится. Долго убеждала она гоафиню покориться и в заключе-

нне молвила так:

— Вы знаете, ваша светлость, как сильно я люблю вас, и ме можете сомневаться в том, что худого я вам не посоветую. Подумайте же, из-ва чего вы тершите такие сградания — нз-за какой-то малости. Конечию, я говоро не о драгоценном свокронище,— нет, я говоро лишь о плате, которой требует этот по одежде странствующий кулец, а по уму и благородству истинный рацарь. Не лучше ли иссить вечно самое уродливое и грубое железное кольцо на пальце, счи такую печаль в сердце? И что значит этот единственный, первый и последний, поцелуй, за который вы получите столь царственную награду? И какой вам может получите столь царственную награду? И какой вам может быть стыд от исто, ежели инкто ичего не увидит и не узнает? Я на десять лес теарше вас, н у меня больще опытностн в установать истой об установать и по по по бы сразу всем еженциянь, которые хоть раз в жизны ошибкою поцеловали не того, кото следует, облысся, то прамыи боталяющие надълеме париков сделались бы скоро и спамыи ботатыми людьми в миную и по по по по по по по с хоропим ответом.

Когда, усльшав все эти и еще многие другие доводь, больно заплакала, но не разгиевалась, то хитрая Вероника поияла, что упорство ее сломлено и опа согласится и в все, только бы мнеть драгоцениви камень. Вот почему удвоила напереница свои красноречивые убеждения и проссбы, пока Виоланта в знак согласия ие кивиула ей головой. Тогда Вероника побежала к навародиу и сообщила ему бла-

гоприятный ответ.

Все так и случилось, как было заранее условлено. Странствующий купец в присутствии наперсинцы поцеловал Виоланту весьма почтительно и тотчас же передал ей бриалиант вместе с железным кольцом, которое она надела на безымянный палец левой руки, чтобы инкогда более не снимать его. Желание обладать драгоценным камнем, обнда и стыд были так сильны в душе Вноланты в то время, как она решилась исполнить требование наваррца, что она не взвесила опасности, которая ей предстояла: нбо оано или поздно отец должен был заметить кольцо на ее руке и спросить, откуда оно. Графиня могла солгать и успокоить отца, сплетая хитрые вымыслы. Но теперь. когла ее желание было утолено, поежняя гоолость и благородство просиудись в душе Вноланты и солгать отцу казалось столь же унизительным, как снять железное кольцо, нарушнв клятву, данную наваррцу. Вот почему всеми силами старалась она, чтобы граф Ренат инчего не заметил и не спросна ее, и пои свиданиях с иим поятала левую руку свою под одежду. Но опасения и заботы так мучили Внолаиту, что она не имела ин минуты покоя, и сокровище, которого некогда она страстно желала, стало ей теперь ненавистиым. Отец, видя, как тайный червь тоски или болезии подтачивает едва распустнышийся цвет ее жизин, нередко спрашивал ее с отеческой нежностью и тревогою о причине скооби, но ответы гоафини были так уклончивы, что погоужали его в еще большие сомнения.

Наконец однажды за вечерией трапезой отец, предлагая Виоланте обычный вопрос, облял ее с ласкою и взял за руку, которую она прятала под одеждой и на которой было железное кольцо. Граф Ренат заметил его сперва ощупью,

потом глазами и спросил ее:

— Откула это кольцо, дитя мое?

Вноланта опустила глаза и безмолвствовала. Но по ее внезапной бледности и молчанию, он понял, что коснулся сокровенной причины ее скорби и неоднократно повторна вопрос, когда же увидел, что она продолжает безмольствовать, то сердце его наполнилось несказанной печалью и опасением, что в тайне, связанной с железным кольцом, скомвается нечто постыдное для него и его

— Вноланта.— молвил старый граф.— я даю тебе на оазмышлення эту ночь, но завтоа утоом я понду в твою опочивальню, и ты скажешь мие все, что у тебя на сердце. Помин, я поверю тебе, что бы ты мие ин сказала, ибо знаю н готов поручнться моей рыцарской честью в том, что графиня Тудузы и Лангедока, хотя бы поавда ей стоила жизни.

не солжет.

Только что граф удалился, прибежала Вероника и стала голько упоекать ее за то, что она не солгала и не успоконла гоафа Рената каким-либо вымыслом. Но Виоланта, выслушав ее с презреннем, ничего не ответила, нбо непреклонная решимость была в ее сердце, так что она уже более не колебалась и знала, как должно поступить: тотчас же велела наперсинце призвать к себе навароца и, когда он поншел, модвила ему не как слабая, робкая девушка, а как разумная и сильная женщина:

— Мессере, я убелилась в том, что ваш талисман обладает более могущественными чарами, нежели я предполагала. Железное кольцо соединило нас навеки не только перед Богом, но и перед дюльми: я доджна быть вашей супругой. Понказывайте мне, и я последую за вами, куда вам

будет угодно, покорствуя моей судьбе.

Когда граф Роберт услышал эти слова и увидел, что цель его уже почти достигнута, немалого труда стоило ему скоыть свою радость. Но в то же время сердцем его овладела великая жалость к Виоланте, так что он почувствовал желание сделать то, чего она не делала, будучи слабою женщиною, — дать волю слезам. Тем не менее преодолел он свое волнение и молвил так:

 Мадонна, вы знаете, что я человек инзкого рода бедный странствующий купец. Но все мон желания направлены к тому, чтобы жить и умереть свободным от брачного нга. А потому прошу вас: возъмнте свои слова назад, нбо я вполне уверен, что из нашего союза инчего, кроме дурного, не могло бы выйтн, как для меня, так и для вас.-Он хотел еще многое сказать, но сострадание к Вноланте, надежда ею обладать и страх, чтобы она не раскаялась в своем предложении, заставили его умолкичть.

— Не забхвайте, мессере, — возразила ему графиня, что человеку дается счастье в жизни только раз, и берегитесь, чтобы Фортуна, посылающая вам имие такое благополучие, ие разгиевалась, ежели вы не воспользуетесь им и, будучи бедиым страиствующим купцом, отвергиете руку графини Тулузы и Лангедока, которая недавно еще не удостонале воми союзом благородиещиего графа Катадонни.

 Я предвижу все, — ответила графиия, — и на все готова. Испытайте покорность мою не на словах, а на деле.

това. Тепвятанте покорность мою не на словах, а на деле.

— Мадонив, вы меня еще мало знаете, — возразыл граф Роберт, — может быть, я человек нрава угрюмого и жестокого. Что, ежели погребую я от вас того, что не согласилась бы исполнить не только благородная графиния, но и последняя на ваших служанок? Будете ли вы мие послушной во всем до конда и в жизни и в смерти, ибо без великого послушания не может быть разумного, доброго союза между мужчной и женщиной?

 Так же как некогда, — отвечала графння, — свобода, так ныне покорность моя будет беспредельной, нбо не вы

меня, а я сама себя победила.

Когда на следующее утро старый граф вошел в компату дочери — она была уже далско от стен Тулузы, на большой дороге к Пиренемы вместе со своим новым супругом — странствующим купцом. Граф долго не хотел верить своему несчастно: так же, как многие придворные, полагал он, что Виоланта удальнась тайно в один из многочистаниях монастэрей, находившихся поблизости Тулузы, и что все это — не более, как одна из ее обычных своевольных прихотей. Вот отчего первые поиски направлены были не тула, куда следовало, чему способствовала и хитрость Вероники, которая лагала за двоих, успоканвала графа и так ловко выгораживала себя, что ей удалось выйти сухой из воль

Когда же через некоторое время граф Ренат начал понски по большим дорогам и на постоялых дворах, беглецы,

выдавая себя за пилигримов, идущих по обету в мона-

Лангелока.

Вполанта оставалась верной данному слову, безропотию переносила все лицения, ела грубую пищу, спала на голмх досках, терпела зной и холод, несказанную усталость, мужн тела и духа с молчаливою покорностью. Но по странной прихоти своего сердца граф Роберт не чувствовал себи удовлетвореными этим наружным с мирением. Лицо е загорело и осунулось, впогн были наранены острыми каменьями, золотые кудри потускиели от пыли. Но, хоти она не жаловалось, ему казалось, что есть непобедимос упрямство и скрытое высокомерне в ее молчании и покорности, и красота ее под бедною деждою страницы была более царственной и величавой, чем под роскошною одеждою странницы была более царственной и величавой, чем под роскошною одеждою годании тумском.

«Унижение паче гордости, — думал граф, — она покорылась мне телом, но не духом. О чем она думает? Зачем она молчит? Может быть, уже догадалась, кто я ждет, чтобы я заговорил с нею первый, не просит, не хочет моего прощения. Теперь она презирает меня более, чем в тот день, когда отпертла руку нз-за упавшего гранатата!»

Но порою в тишние ночи, когда он оставался один, душу его наполняла ненэзьеснимая жалость и, по дивному противоречню сердца человеческого, он плакал от сострадания, вспоминая те мужи, которые саме ей причнина. Когда же они снова встречались и граф Роберт видел ее гордое смирение, то жалость изголизалсь из сердца его жестокостью, ибо непобедимая, молчалная покорность Вноланты казалась ему притворной и оскорбительной.

 Унижение паче гордости! — повторял ои про себя и, чем более жаждал он простить ее, тем более казинл и мучил, так что железное кольщо любви, неумолимой, как ненависть, и ненависти, страстной, как любовь, соединяло

их все неразрывнее.

Через некоторое время прищам они в главный город Каталонин — Барселону, где, по своему обыкновению, граф Роберт остановнася в одном из самых тесних и грязных постоялых дворов на выезае города. Засъсь, сога, есно с волей своего повелителя, зарабатывая хлеб трудами рук своих, как последняя нз служанок, должна была графиня исполнять всякую черную работу: убирать постели, мыть посуду, задавать корму ослам и мудам поссани, приезжавших на вримарку из окрестных селений. Но так как все это делала она послушно и безропотию, причем муки гледеные и унижения только увеличивали се недосятаемую прелесть, го граф недосумевал, какое взобрести новое и неслыжанное нспытанне, чтобы узнать, есть ли предел ее непреклонному

смноенню.

— Слушай, Виоланга,— сказал он ей однажды,—
автра в мастерской портитог я хочу устроить выпиняку, чтобы отпраздиовать неенным одного колбасинка, мосто закадымного друга. Надо крушть хасба, но так как в настоящее время он вздорожкал, а денег с тех пор, как ты сок
мною, и без отоо выходит чересчур много, то вог что я
придумал: завтра на заре хозяйка этой гостиницы будет
печь хасб: предложи ей помочь и, возвращаясь от печи
с коранной готового хасба, будто у тебя что-инбудь упало,
наклонившись, вынь из коранны четире хасба и е піряч
их к себе в карман. Услужи мне в этом деле, будь доброю,
часа чесов хав вли три после завтрака я приду за хасбом.

Так он промоляна и пристально взгажнул ей в глаза, ожидая ответа. Довольно было бы одного упрека или жалобы, чтобы вся его жестокость сразу превратилась в жалость к Виоланте. Но графиня молча потупила глаза и покорным наклонением дала ему понять, что готова исполнить

ным наклоненне его понказание.

Наутро, с точностью следуя воле супруга, украла она

у хозяйки четыре хлеба.

В это же самое время граф Роберт в одежде пнангрима вернуася во двоец к немалому утешенно своих родигасей, которые давно беспоконансь о его долгом отсутствин, тотчас же переоделся в роскошное платье, взял с собою
басетящую святу пажей н рыцарей, сел иа коня н поехал,
как бы для прогуаки, к той самой бедной гостиниць,
в которой оставна свюю жену. Завидев столь великолепных веданняюв, все обитателя постоялого двора высыпаль
на улящу; вышла также и хозяйка гостиницы с Внолытой, только что укравшей четыре хлеба. Граф Роберт,
у которого на лице была черная маска, остановился перед
крыльщом, указал на Внольнту и спросил хозяйку,

— Кто эта девушка?

Хозяйка почтительно ответила ему и объяснила все. Послушайте, добрая женщина,— произвес граф Роберт,— судя по вашему виду, вы немало времени пожили на 
белом свете, а между тем ничему не научились. Если я 
что-нибудь омыслю в наружности людей, то эта денеушка 
самая искусная воровка. Смотрите же за ией в оба, а то она 
вас обокрадел.

Хозяйка, огорченная столь грубыми и обидными для Вноланты словами, начала ее оправдывать и восхвалять.

Тогда незнакомен в чеоной маске поомодена:

 Если так, то я желаю, чтобы вы собственными глазами убедились в правоте монх слов: подымите ей платье и загляните в карман юбки. Вы увидите, что недаром семь лет в университете Толедо научал я белую магию н некоомантию.

Вноланта побледнела, но из уст ее не вырвалось ни жалобы, ни упоека, когда хозяйка, более из послушания столь важному и ученому господниу, чем из подозрения, заглянула в ее карман н в самом деле нашла украденные хлебы. Честная женшина казалась не менее опечаленной и пристыженной, чем сама Вноланта, а некромант рассмеялся нелобоым смехом; спутники начали восхвалять его за удачную шутку и поншпоонв коней, все поехали дальше.

В это время мать Роберта, графиня каталонская, вышивала жемчугом великолепные перковные воздухи для придворной капеллы. Сын, узнав об этом, пообещал прислать ей одну бедную и скромную французскую мастерицу, весьма искусную в рукоделин, затем, переодевшись купцом, пошел в гостиницу и велел жене своей тотчас же идти во дворец, где ожидает ее выгодная работа, и во время вышивання украсть побольше коупных жемчужин, положив их в рот.

Вноланта исполнила все, что ей было понказано, пошла во дворец, принялась за работу и, удучив удобную минуту, положила себе в рот под язык четыре крупные жемчужины. Только что это сделала, как в комнату вошел знакомый некоомант в чеоной маске и пои всех облична ее кражу насмешанвыми и жестокими словами.

Когда несчастная Вноланта вернулась домой на постоялый двоо, туда же пониел гоаф Робеот, опять переодевшись стоанствующим купцом, и, поиступив к ней, молвил так:

 Сколь великое и несносное бремя навалил я себе на плечи, взяв тебя в жены, ибо я убеднася, что нет и не будет мне от тебя никакого проку: вот уже дважды осрамила ты меня перед людьми сначала с хлебами, потом с жемчугом. Но хотя я, может быть, и кажусь тебе человеком суровым, на самом деле сердце у меня доброе, н я жалею тебя. Так как завтра большой праздник и работы не будет нечего тебе сидеть дома да скучать. Ступай-ка лучше во дворец, где будет великолепное и невиданное торжество по случаю бракосочетания наследного графа каталонского с дочерью короля арагонского, самою разумною и прекрасною девушкою, какую когда-либо видели в Испании. Воистину, граф Роберт должен благодарить Бога, что ты отказала ему из-за упавшего граната, ибо тепен красоте невесты. Итак, ступай-ка во дворец — похо-дишь, посмотришь, а главное, постарайся украсть что-нибудь поискусиее, чтобы тебя снова не поймали и не осрамили. Ежелн ты на этот раз исполницы все так, как я этого желаю и приказываю, то я тебя прощу и отныме буду считать не балованиой и ленивой дармоедкой, а покорною женою и озаумною помощиниею.

Так он сказал, сам в тайниках души ужасаясь своей жестокости, и хотя Вноланта близка была к отчаянию, но до конца не изменила себе и не выдала своих стоа-

даний ни слезой, ни упреком, ни жалобой,

дайни ни слевоу, щу упреком, ни жалосои. На следующий день, висполяя воло господина своего, графиня пошла во дворец, где увидела мномество всего, графиня пошла во дворец, где увидела мномество всего жам и прекрасимы дам пажей и ровдарей. Посередние валя накрыт был данным стануми преставам под цартенным балдажнюм — один для женика, другой для венеты. Вноланта остановилась робко в темном и дальнем конце валы среди придводим служителей, которым на милости доавольни взглянуть на правдиество, и, затани дыхание, им живая, им мертам, ожидала повраения мномобрачимы. Гранули трубы и литавры, и в толле послышался шопот-смут мномобрачимых. Потом наступная тишина, и любо-пытиме взоры устремились на запертые двери, в которые должны были войти жених с евестом.

Двери открымсь, но, вместо женика и невесты, вошехорошо знакомый Виолаите некромант, рыцарь в черной маске. Она вскрикнула от ужаса, ноги у нее подкосплись, так что она едва не упала. Но рыцарь скновъ толиту подшел прямо к ней, к девушке в бедимх, рабских одеждах, преклонил колени и, когда сиял он маску, Виолант ат узиала в ном своего жениха, графа каталонского.

— Светлейшая графиня Тулуав и Лавтедока,— мольша рыждырь.— я умоляю вас о прощении тех страниях и бесчисленных обид, которые в образе странствующего купив я причиных высоков обствостью, ибо, как им отлича добовь от иенависти, но нередко случается, что и мудрые лодя принимают одну за другую и, лобя, причняют обиды и страдания любимому, как бы питая к нему величайшую ненависть. Я предоставлю вым, мадонна Виоланта, свободный выбор— и вы можете во второй раз отвергнуть меня, как недостойного: перед людюми и перед Богом я освобождаю вас от связующей нас клятвы, от железного кольщается не простить, то любовь моя отныше будет непрестаниям благоговением перед водомне выше будет непрестаниям благоговением перед водомнем выше будет непрестаниям благоговением перед велучнем вышей покорности.

Виоданта инчего ему не ответила, но слезы счастья струились по ее щекам и, наклонившись к иему, она поце-

довала его в уста.

Трубы и литавры грянули еще торжествениее, граф каталонский взял свою супругу за руку, повел ее на приготовленный престол, н сердца их соединились в таком блаженстве, какого мы и вам пожелаем во веки веков, любезынае слушатали, благоодиейцие дамы и орыщари.

## РЫЦАРЬ ЗА ПРЯЛКОЙ

Новелла XV века

Предки барона Ульонха были богаты и вели ооскошную жизиь. Отец, расточив большую часть имения, оставил сыну замок в Богемии и иемиого земли, которая приносила доходов столько, сколько нужно, чтобы жить одному иеприхотливому человеку. Молодой барои был ирава беспечного и доброго, не умел выжимать из коепостных оброки, как это делали соседние помещики, и когда ему предстояли неожиданные расходы, предпочитал занимать деньги за высокие проценты у ростовщиков или закладывал клочки дедовского имения алчным немцам и жидам. Рыцарь мало заботился о будущем, и так как редко принимал гостей, вел тихую уединенную жизиь и, кроме двух страстей — к лошадям и кингам, привычки имел скромные, то ему хватало, и ои никогда не думал о своей бедиости. Случалось, что старый вериый управитель-кастеллан прииосил ему с тоевожиым лицом толстые понхоло-оасхолиые кииги, записи жидовских долгов и хозяйственные счеты, но молодой барои отмахивался от него, как от надоеданвой мухи, и не хотел заглянуть в эти единствениые из рукописных книг, которые были ему иенавистны. — На мой век хватит. — говаривал Ульоих с беспеч-

иой улыбкой и продолжал покупать привозимые из Италии и Византии драгоценные пергаменты с миниатюрами и благородных лошадей, потнхоньку разоряя свое имение, к

прискорбию сумрачного управителя.

Ульрик был честен и ленив — два главных свойства, которые мещают людям приобретать денин. Пробовал он служить, но военная служба показалась ему тяжелой. Скоро вернулся барои в свой замок и комсичательно поселился в ием. Мил он совсем один с иемиогиям старыми слутами, не томясь одиночеством, скорее находя в нем отраду; на великоленного опустевшего замка занимал Ульрик ие более двух, трех покоев, которые казались ему уногиее других. Соседи называли его полупомещаниями, философом, алжимиком, или же, попросту, деревенским увальнем и рохлей. Но рыцарь мало заботился о том, что говорят соседи. Ои чувствовал себя если не счастливым, то беспечным и свободиым. Большую часть дия пооводил в охоте на волков и медведей, которых в те времена водилось множество в лесах Богемии. Удил рыбу, потому что любил типииу гаубоких вод. которые иногла казались ему похожими на его собственное сеодце. Или же, полобно старому римскому императору Диоклетиану, удалившемуся от суетной власти, о котором он читал в кинге итальянского гуманиста Флавио Биоидо, озаглавлениой «Libri Historiarum ab inclinatione Romanorum» .- копал гряды на огороде, сажал плодовые деревья и обчищал их, подрезая лишине ветви большим садовым ножом. Но самая приятиая часть дия иаступала после ужина: в долгие осениие и зимиие вечера, когда ставии на окнах содоогались от ветра, шумел дождь или завывала выога, в громадиом закоптелом очаге с пышиыми каменными гербами разводили огонь. Ульрих в мягкой заячьей шубе садился побаиже к тоескучему пламени, наливал кубок добоого вина. боал одиу из любимых кииг и погоужался в чтение. То были латинские хроники деяний греков и римляи. описания путеществий в далекие страны, только что тогда входившие в моду иовеллы итальянских писателей или сладкозвучные сонеты божественного Петолоки. Ульонх порой отрывался от кииги, подолгу смотрел на пламя в камине, и слезы одинокого счастья, рождаемого гармонией, струились по его щекам. Или же, размахивая руками, громко декламировал те строки, которые ему особенио иравились, пробуждая иочное эхо в темных сводах: и под завывание северной вьюги удивительными и волшебными казались певучие рифмы, созданные в стране южного солица. Ульоих был высок, худощав, обладал большою силою

Ульрих был высок, худощая, обладал сольшою силою в руках, голос имел тикий и приятивый, волосы такие светаме, что они казались почти бельми, как будто седмми, глаза ленивые, бледио-голубые, но в иих вспыхивал иногда огонь,— и медведицы богемских лесов, на которых ои хаживал одии с двумя охотичичными псами, чувствовали перед сместрью, как опасен этот виезапивый отонь в гла-

зах Ульриха.

Однажды, в зимнюю стужу, случилось барону выскать на медвежью охоту в дремучий лес, далеко отстоявший от замка. Охота была счастливой, доезжачие взвалили на сами пушистую громаду убитого зверя и собрались домой. Завечерело. подилялсь выога, сиегом замело лес-

<sup>«</sup>Историческая книга об упадке Римских владений» (лат.).

име тропы, и охотинки заблудились. Ночью изпало на них стало, волков. Они едва не потябли и не замерзли. К счастью, Ульрих заметил в горах сквозь белую мутмую мглу огонен. Подъекали к замму. Когда на крикии стук их отворились ворота и рыцарь услашал имя владельца, то сперва хотса вернуться извала в де. С В замес жилвраг; отцы и деды этого рыцаря с незапамитики времен иневиделен семейство Ульрика Столетия дились вражда, породившая миогие злодейства. Только в последние
годы, когда почти нее члены обоих родов, кроме двух сыновей, перемерли, вражда утихла. Молодые люди инкогда
не встормальсть.

Ульрих подумал, что ему надо выбрать одно на двух: мли замерануть и быть съедениям волками в ласу, или искать убежища в доме врага. Он предпочел последнее, когла Дэрнольф — так звяли владсьяца замка— узнал ими нежданиюю гости, то, исполняя рыцарский долг, тронутый благородною доверчивостью Ульрила, дружески пригласил его в свой дом. Замерашие охотинки скоро отогрежнее у гостеприимного очага, и Ульрих с Дэрнольфор разговорились так, как будто они были старыми друзьпим. Когда подали ужин, к столу вышла молодая двершка, сестра Арнольфа к столу вышла молодая двершка, сестра Арнольфа. Ее звали Дианорой, и Ульрих узнал впоследствин, что ее мать была итальянкой, дочерью одного сиенского купца. Арнольф родился от первого бовка, от доготой матеом.

Дианора с первого взгляда покравилась Ульриху. Вспоминая выражение одного итальникого поэта о прекрасной флорентинке Симонетти, он мысленно назвал прелесть Дианоры «симренно-гороло». Матовая бледность ее лица под гладкими, черизми и блествщими волосами напоминала твердме и съежие лепестки белах цветов в черно-зеленой листве апельсимовых и лимоиных деревьев той страим, которую Дианора считала своей родиной и любома, хотя

инкогда е ие видела.

Оба рыцаря расстались друзьями, и память о старой вражде рассеялась, ибо они были молоды, великодушны

и ие имели причины желать друг другу зла.

С тех пор Ульрих стал посещать замок Ариольфа, благословляя ту жестокую вьюгу, которая привела его в жилище Диаиоры, и каждый раз она казалась ему еще прекоасиее.

Скоро он узнал, что Ариольф беден и должен выстру замуж почти без приданого: это сделало Ульриха смелее и, уверившись в его благосклоиности, он решился попросить у брата руки сестры. Видя благородину оллобовь рыцаря и желам увековечить крояным союзом новую дружбу, Арнольф, после некоторого колебания, согласился.

Великолепные покон замка, где молодой отшельник недавно вел тихую жизнь, наполнились брачным весельем. Скоро Ульрих увидел, что не ошибся в своем выборе,

так как Днанора была доброю женою.

Несмотря на свою бедность, он делал ей роскошные подарки, купил прекрасную фолорентинскую логино, украшенную перламутром, и когда проезжала московские купира с межами, поспешны продать тополничую рощу и подарил. Дианоре драгоценную шубу пунцового бархата, опущенкую соболем.

В замке все чаще стали появляться подозрительные заннодавцы, все с большею решимостью подписывал Ульрих жидовские векселя. И лицо старого верного управителя становилось мрачиее. Наконец он добился своего, показал Ульриху счетные книги, облясния все, и ющимо уви-

дел, что через год ему предстонт инщета.

Дианора ничего не знала и казалась совершенно счастлявою. Геперь только понял Ульдых горечь белиссти. Беспечность покинула его, и скоро жена заметнла сердечную тревоту мужа. Но так как жемчужина весх женских добродетелей — стидливая скромность — украшала Дианору, то она не дерзала спросить супруга о причине этой тревоги.

Наконец, однажды вечером, когда, по старому обмчаю, он сидел с кубком вина и кингой у камина и думал невеселую думу, а Дианора тонкими пальцами перебирала струны люгин, решилась она спросить мужа, какая забота омрачает душу его. Уларик смутняся и хотел скрыть тревогу притвориюю весслостью, но, чувствуя в ее взорах нежиную укоризиу за то, что он не хочет разделять с нею горя, не вытерпел и сам открыл ей вес. Тогда Дианора

воскликнула радостно:

— Благословен да будет Создатель мой, посылающий мне такое легкое непытанне! Ибо я ждала гораздо худшего. В юдоли плача н воздыхания, именуемой земною жизнию, человен подстеретают на кек путяк его вражда, болезнь, безумие, смерть и многие другие страдания, среди которых бедость еще самое отрадиое. Да не смущается сердце господныя моего. В доме брата я не привыкла к роскоши. В этом прекрасном замме есть все, что нам нужно. С голода мы не умрем: хлеба, плодов и вних хватит на двоих. О чем же горевать? Мы будем житъ просто и умеренно, как учат древние мудецы, книги которых так любит ваща милость, и я питаю уверенность, что многи земные владыки могли бы позвандовать нашему



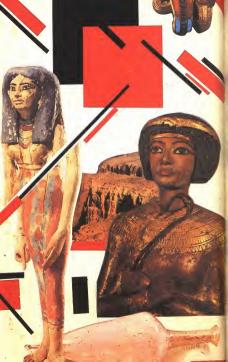

Так сказала она, — мудрость озарила лицо ее, и никогдо красота Дианоры не казалась Ульриху такою царственной. Рыцарь склонил перед нею колени, поцеловал ее тоң-

кие бледные руки и сказал:

— Слова твои, Дианора, кажутся мие прекрасимми. Но ты, как женщина молодая и не искушенная опитом жизты, как женщина молодая и не искушенная опитом жизни, заботншься только о сегодняшнем дне и о нас двоих, 
между тем как я предвижу будущес. Гебе, быть может, небезамзвестно, что мой велькодушный король и повелитель, 
Маттнак Коряни, любит меня не меньше, чем отда моето 
и дела. Я слышал, что готовится новый поход в землю 
и дела. Я слышал, что готовится новый поход в землю 
и сесто в своем войске, и ежели мие удастся заслужить 
ное место в своем войске, и ежели мие удастся заслужить 
его милость,— на что я питаю тверарую надежару,— то он 
наградит меня с обычною щелдостью, за которую стоустая 
молав недаром прославная его у всех наслодов.

Ульрих умолк на мгновение, и жена спросила его:

— Что же препятствует господину моему исполнить это мудрое намерение?
— Лианора! Как оставлю я тебя одну в этом уединен-

 — дианора! Как оставлю я тебя одну в этом уединенном замке, такую молодую и неопытную?

— Но разве ваша милость еще не увернлась в том, что

 По разве ваша милость еще не увернлась в том, что я добрая хозяйка? Вам нечего бояться. Старые верные слуги не покинут меня. К тому же у замка глубокие рвы и железные решетки...

 О, милая, ин глубокие рвы, ии железные решетки не защитят тебя от этих двуногих воллов, которые, почуяв, что есть для иих лакомая добъма (ибо ты ведь знаешь. Днанора, что красота твоя славится по всей Ботемин), сбетутся, чтобы почитить у меня самое дарпоценное...

Тогда Дианора подняла на него свои ясные глаза и молвила:

 Я сохраню честь господина моего и в жизни и в смерти.

И она взглянула на него так, что рыцарь поверна, и если бы теперь весь мир свидетельствовал против нее, не усоминася бы. Тогда он уже более не колебался и решил поступить на службу к королю.

Не желая медлить, продал все лишнее, часть денег взял с собою на дорогу, другую оставил жене и назначил

день отъезда.

Знаменнтый король венгерский Маттнас Корвни благосклонно принял Ульриха и дал ему при дворе столь же почетное, как и выгодное место. Когда же Маттиас выступил в давно замышляемый им поход против неверных, то поручил богемскому рыцарю защиту пограничной крепости, которую осаждал предводитель турков Мустафапаша. Рыцарь вся войну с таким успеком, что скоро приобреа славу храброго и мудрого военачальника. Каждый день получал он от государя щедрые подарки, межку прочим, прекрасный замок с обширивым землями и угодьями, приносившими немалый доход. Скоро Уларих настолько поправил свои дела, что мог заплатить долги, выкупить заложениям земли, и уже помышлял ов озвоващении домой.

Жена Маттиаса Корвина, прекрасная кородева Беатриче Арагонская, дочь неапольятанского корола Федрананда Старшего, подобно большинству тогдашных итальянских принцесс, будучи женщиной образованной, считала своим долгом покровительствовать ученым, поэтам и привлекать их к споему ябою. Многие заменентие стуманисты понезикаль

к ией из Франции, Италии и Греции.

Барон Ульрих, который был приятивм собеседником, засужно особенную милость королевы. Она не раз ходатайствовала за него перед сунругом и, так как ренцарь справедливо считал самым презренимм из всех человечесих пороков неблагодарность, то ему нередко случалось сетовать на судьбу за то, что она ие представляет удобного случая доказать королеве его преданность.

Когда он вернулся из похода на неверимх, Беатриче попросила его остаться при дворе ее некоторое время. Как ин стремился Ульрих домой, но не мог отказать велико-душной покровительнице в этой просьбе и согласился от-

ложить свой отъезд.

Беатриче, следуя приятному итальянскому объмаю, смерам, когда спадал жар, приглашала все общество, сходившесея вокруг нее: придворіных дам, кавалеров, учених, поэтов, гуманистов, в общирный прекрасный сад, насодившийся неподалеку от дворца. Здель под открытым исбом, среди щегов и деревьев, щарствовала иепринужденняя вседають. Оноши и молодые девушки играли в мяч, водили хороводы, пели песни на свежем всленом лугу. А старшие, под тенью сосен и дубов, из добимх скамахя из дерева, вокруг журчащего фонтана, вели беседы, рассказывали по очереди смещные или поучительные изведалы, затевали споры, которые Беатриче всегда умеда направлять к возвышещийым предметам человеческого созерцания.

Одлажды, в детинй вечер, как это часто бывает в обществе, где есть много прекрасных дам и квавадеров, зашла речь о любви. Один, по преимуществу люди старые, искушенные в лицемерии и порожа, превозносили любовь иебесную, платоническую. Другие, более молодые и чистые сердидем, выражали насмешальное недоверие к неземной любви, стараясь показаться более старыми и опытными во задечем были из самом деле. И, как тоже всегда бывает, в подобных разговорах, среди собеседников нашелся один нанболее упорный и яростими воаг женщии, который, извиннвшись перед королевой и признав, что она — едииственное поекоасное исключение из поавила, дал волю здому языку и начал доказывать коаснооечивыми поимерами из доевних и новых писателей, из Библии и мифологии. что женшины — самое порочное и опасное существо под луиою. С особенным озлоблением нападал он на непостоянство их — пончину всех человеческих белствий, утверждая, что не было, иет и ие булет такой женшины, за веоность которой можно бы поручиться. Ему возражала сама королева Беатриче и намекнула на супругу барона Ульриха Дианору, которая славилась своей добродетелью не менее. чем красотою. Ульрих тихонько встал и удалился.

Тогда Беатоиче, заметив его отсутствие, начала уже открыто восхвалять добродетели прекрасной Дианоры, иазывая ее по имени, что было иепонятно многим, нбо ее мужу все при дворе завидовали. Между прочим, одни из присутствующих, приезжий польский рыцарь, паи Владислав, человек неглупый, ио самонадеянный, считавший себя

победителем женщин, молвил так:

— Ваше величество, я не имею чести знать добродетельной супруги барона Ульриха, которую вы только что восхваляли с обычным вашим красноречием, скорее божественным, нежели человеческим. Но не во гиев будь сказано вашей мудоости, я считаю себя не меньшим знатоком в этих делах, чем кто-либо другой, и полагаю, что мадоина Днанора — такая же дочь прародительницы нашей Евы, пожелавшей вкусить от запоетного плода, как и все остальные жены. Не раз случалось мне замечать, что нменно те из инх, которые особенно прославляются за добродетель и с нанбольшим упорством противятся самым жарким и долгим мольбам, иежданно-иегаданно уступают любовному взгляду первого встречного юноши, одному слову, одному вздоху, одной притвориой слезе и гораздо быстрее других попадаются в сети соблазна. Есть ли кто-инбудь из живущих на свете, кто мог бы иметь твердую уверениость в подобиом деле? Кто знает неисповедимые тайны их сердца? Подагаю, что никто, кроме Господа Бога. Что это так и что Дианора инсколько не лучше других женшин, я беоусь доказать не на словах, а на деле и побиться об заклад, поичем поставна бы не каких-либо двести-тоиста дукатов, а все мое имущество.

 Мессер Владислав, — возразила королева с вежливой улыбкой, хотя не без досады, — вы говорите с такою смелостью только потому, что знаете, что в этом споре инкто 419

не пожелает биться с вами об заклад.

14\*

Тогда все заговорими еще с большею горячностью, перебивня друг друга, споря, смеась Один, желая угодить королеве, превозносили до небес добродетель Дианоры, а другие, надеясь, что из этого может выйти что-инбудь иеприятиое для Ульрика, подзадоривали самонаделиного поляка, который славилься своей неблагоразумной любовью ко всяким квастляным спорам, поединкам и закладам. — Ваше величество — воскликнул, наконец, пан Вла-

— Ваше величество! — воскликиул, наконец, пан Владыслав,— никогда еще не отступал з от слов моих и теперь не отступлю: я утверждаю, и готов поручиться в том всем моим достоянием, что если бы я накодился там, где обитает прославленияя Дианора, и мог бы некоторое время побыть с иею насадине, то мне скоро удалось бы смитить это сераце, которое отлачиается, ежели верить молве, твердостью даманита и алмаза.

Все иемало удивились необыкновенной смелости Владисавая и хотя явно оспаривали его, втайне сочувствовали и желали ему успеха. Многие из присутствующих дам уже смотрели на польского рящаря как на героя и не отказались бы подвергнуться искушению Дианоры — так поиравилась им безумикая решимость его, когорую они громокс, с притвориым иегодованием порищали.

Среди придворимх кавалеров был один друг Владисаль 
— венгерский барон Альберт, ноноша красивой наружности, с розовыми щеками, как у молодой девушки, и 
длинными золотистыми кудрями. Он одевался роскопис 
по ломбардской моде, в шелковые разноцветные ткани 
с вырезами, фестонами, зубчиками, лентами и бантами, 
так что походил на редкую заморскую птицу с блестящими перьями; был придворным поэтом, краснобаем и любимцем жещин. Альберт присоединился к своему другу 
и объявил королеве, что ежели пари состоится, то и ои 
месте с польским рыцарем готов биться об заклад, поручввшись всем своим имуществом, что одному из инх удастся склоинть к иеверности добродстедьную Дианору.

Никакие увещания и доводы не могли сломить упорства обоих друзей — поляка и венгерца, которые стояли

на своем, как будто от этого зависела их честь.

В это время по саду проходил король Маттиас Корвин, наслаждаясь вечернею прохладою. Услышав громкие голоса споривших, он подошел и пожелал узнать, о чем они беседуют. Когда же ему все рассказали, король весело рассмедля и молвил так своей суплуют.

— Я не советовал бы вашей милости настанвать в таком деле, слишком опасном для нашего общего друга, доблестного рыщаря Ульриха, которому вы, надеюсь, не менее, чем я, желаете блага. Вонстину, кто поручится за добродетель самой добродетельной из женщин? Полагаю, что от такого иевериюто поручительства откажется и барои Ульрих, как человек благоразумимій и предусмотрительний. Что может быть ненадежнее сердца женщины, муж котолой отстутствует из дома почти два года? Оставь-

те же этот спор и лучше уступите.

Шутанные слова короля задели Беатонче за живое. Она обратилась к присутствующему приезжему легисту из Падуанского университета, Курцию Аттелану, и спросила, можио ли придать этому делу законную форму. Доктор обоих прав 2, желая показать свое искусство, ответил, что инчего не может быть легче. Тогда королева с женским упооством и гооячиостью велела принести бумагу, черинла, перья и тотчас же, в присутствии короля, пригласила падуанского легиста составить необходимый нотариальный акт: паи Владислав и рыцарь Альберт обязываются отдать все свое имущество, движимое и иедвижимое, зиамеинтому и доблестиому рыцарю богемскому Ульриху в том случае, ежели ии одиому из иих ие удастся склоиить к иевериости в течение двух месяцев от заключения этого договора супругу вышереченного Ульриха — Диаиооу.

Королева втайие иадеялась, что в последиюю минуту поляк и венгерец поймут свое неблагоразумие, ие подпишут договора, и что таким образом ей удастся обратить все лело в шутку и поистыдить хвастливую самонадеянность

мужчии к торжеству жеищии.

Но случилось иначе. Альберт и Владислав подписали договор, и теперь оставалось только получить подпись баро-

на Ульонха.

Королева тотчас же удалилась в свои покои и, оставшись ивелиие с Ульрихом, попросила его согласия. Бо рои ие сомиевался, что выиграет заклад; что все это дело должно обратиться в смех и ствд обоим рыцарям и в прославление целомудерений Днаноры, а потому, не желая оказаться иеблагодариым перед великодушной покровительныцей и зная, каким испобедимым упорством в прихотях отличаются женщини, когда они избалованы властью, ои, чтобы доказать сердечную предвиность королеве, дал свое согласие и подписал исслыканный договор.

На следующее утро Альберт, который должеи был первым попытать счастья, собрался в путь и через иесколько дией прибыл в Богемию, в то место, где иаходился

замок барона Ульриха.

<sup>.</sup> Легист — законник, знаток законов.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Доктор каионического и гражданского права.

Он остановился с лошадьми и слугами в соседией гостиинце и послал предупредить Дианору, что он явится в замок засвидетельствовать свое почтение и передать ей сердечный понвет от королевы Беатриче и от ее мужа.

На следующий день, не подозревая инчего дуриого, Дианора вгеретна Альберта ласково, как и подобало гостепринимой коляйке. Зная о необыкновенной лобим Дианоры к Италии, родние ее матери, венгрец придумал целую басию, чтобы заслужить ее первое винмание: что с тех пор он тоскует о ней, как о своей родине, и желествать эту прекрасную страму, и она так ему понравналась, что с тех пор он тоскует о ней, как о своей родине, и желает вериуться в нее. В настоящее время, нсполяля это давнее намерение, перед тем, чтобы направить свой путь в Италию, он приехал в Богемию повидать больного старото дядю. Таким образом объясния свой приеза, он заговория о прекрасных городах Италии, о царице дагуи — Венеции, о Милане. Флоренция, Риме и Сиене. Рассказы его очень понравились Дианоре, и она попроснла Альберта прийти еще оза.

Он стал посещать замок, играл ей на лютие, читал стихи, пел, забавлял весельнии шутками, иовеллами, и во всех его действиях, взорах и словах ичего не выражалось, кроме невниной доужбы и рыцарской почти-

тельиости.

Но скоро тени глубокой вадумчивоств все чаще стали омрачать лицо юноши. Он слушал ее рассеянию, отвечал иевпопад, смотрел на нее подолгу, молча, как будто хотел что-то сказать или спросить, но инчего не товорил и уходил поспешно. Дианора была так иеопытна в любви, что не поиимала этой нгры и расспращивала Альберта с искрениим участием, что с ним, какая забота инпольяте его сердце.

Однажды, нграя на лютне, той самой, которую подарил ей Ульрих, Альберт запел тихую старую песию люби, унылую и нежную, как долгий страстный вопль. Днанора заслушалась и почувствовала неодолимое смущение. Вдруг он оборвал песию, отложна лютию в стороиу и закрыл.

лицо руками.

Полная сострадання, она тихонько коснулась его плеча

и спросила о причине скорби.

 Мессере, если я что-иибудь могу сделать для вашего блага,— прибавила она,— то, видит Бог, я готова.
 Тогда он упал перед ией на колени и, обливаясь горячими слезами, стал говорить о любвы.

Днанора молчала в ужасе. Наконец, опоминвшись, ве-

лела ему уйти.

шнася прибегнуть к последнему средству. Сбросня с себя личину притворного смирения, он объявыл, что не остановится ин перед каким преступлением, чтобы достигнуть цели, что готов погубить свое тело, свою душу и рмцарскую честь, ибо любовы оправдывает все; что он сумеет оклеветать ее перед мужем: наиссти себе сам в се доме тяжелую рану и скажет, что она веледа своим слугам убить его из мести за то, что он ие соглашался обмануть с нею Ульориха.

Когда Днанора услышала этн угрозы, то жалость к нему

превратилась в ненависть.

Притпорившись побежденной страхом и любовью, она сказала, туго, во избежные больших иссчастий; уступает ему, но так как уверена, что барон Ульрих убъет ет, если узнает от слуг об измень, то просит Альберта прийти на свидание в одну отдаленную башино замиа, где инкто не может их видеть и сляшать, подробно объяснив ему те приметы, по которым он мог найти эту башино.

Одевшись в роскошные одежды, Альберт на следующий д не в условленный час пошел в замок и по указанным приметам отвскал темную пустымную талерею, которая привела его прямо к двери желанного покоя в отдаленной башие, который навлачен был для свидания.

Дверь была открыта настежь, и рыцарь не вошел, а впорхнул в нее, не чувствуя под собою ног от радости. Он притворил тяжелую, окованиую железом дверь, устроенную так, что изнутри ее нельзя было открыть без ключа. Когла Дианора, спритвашаяся неподалеку, услышала, что мышеловка захлопнулась, она заперла ее еще снаружи на замок и учесла ключ с собой.

Альберт удняндся, что дама выбрала такое странное место для свидания: голые стены, решетчатое окно так высоко, что до него нельзя было достипнуть без лестинцы, и инкакого убранства, кроме узкой постели. какие употрежляются в монашеских кельях, н друх-трех деревяных студьсь. Эта башия была в прежине времена тюрьмою, где содсрждальсь знатные пленники в пожизненном заклю-

ченин.
Пока рыцарь ожидал с радостною тревогою появления
Дианоры, в двери открылось окошечко, такое маленькое,
что в него сдва можно было подать заключенному хлеб
н кубок вина. Алаберт увидел насмешливое лицо одной
из служаном. Инаноры и услышал следующие слождующие

— Мессер Альберт, моя госпожа велела передать вам, что так как вы проникли в замок как вор, чтобы похитить ее честь, то она заключила вас в тюрьму как вора, вы-

брав такое наказание, какое считает наиболее справедливым. Пока вы будете находиться в этой темнице, вы должны зарабатывать себе пропитание пряжею, и чем больше напрядете за день, тем будет вкусиее ваш обед, а ежелн въздумаете лениться — инчего не получите, кроме хлеба и воль

И окошечко захлопнулось.

Рыцарь хотел что-то закричать ей вслед, но голос ему изменил, и только тихий стои вырвался из горла. Он побледнел, шатаясь подошел к постели и упал на нее почти без сознания. Когда же опоминлея, стал помышлять о самоубийстве. Но у иего не было меча, а повеситься он не мог, ибо своды теминцы были слишком высокие. К тому же в серяще его сохранилась надежда, что все это котож то в серяще его сохранилась надежда, что все это

окажется шуткою и что скоро его выпустят.

Он ходил по тюрьме, домал руки, говорил сам с собой. как сумасшедший, проклинал день и час, когда пришла ему несчастная мысль биться об заклад, богохульствовал, молился, плакал, н ему казалось, что он сходит с ума. Вспоминал также о потере нмущества, и хотя скорбел, но скорбь была инчто перед болью стыда, от которого сеодие его ныло и горело, как будто его сжимали острыми клещами. В этих муках прошел день, и наступила ночь. В то время, как он ходна взад и вперед по келье при бледиом сияння луны, луч которой проник в окно, рыцарь увидел в одном углу теминцы новую хорошенькую прялку, с свежею паклею и веретеном, как будто ожидавшую работы. В припадке ярости Альберт хотел схватить ее и разбить в щепки. Но что-то удержало его, и ои толкиул ее иогою осторожно. Перед самым утром, уснув тревожным сиом, пленинк скоро проснулся от голода и жажды. Идя на свидание, он инчего не ел от радости, а так как большое горе не менее заставляет чувствовать пустоту желудка. чем большая радость, то теперь с немалым нетерпеннем ожидал он, когда окошечко в тюремиой двери откроется. н служанка подаст ему хлеба и воды. Веселые ласточки защебетали под окном, замычали коровы, занграл рожок пастуха, раздался тихий колокольный звон, повеяло утреннею свежестью лугов; несчастный Альберт почувствовал то же, что пойманиая птица чувствует, в первый раз встречая утро в клетке. Тюрьма осветнлась, и в углу, выступнв из мрака, нелепая прядка торчала теперь, лезда в глаза, преследовала его с оскообительною иззойливостью.

Наконец желанное окошечко открылось, н. как вчера, из него: высунулось лукавое, беспощадио-веселое н розовое лицо молодой служании. — Ну, как наши дела, мессере Альберт? Миого ли поработали? Покажите пряжу, и говорю вам, что должна видеть ее и смерить точно, чтобы знать, какой обед принести.

Тогда рыцарь не выдержал, стал кричать, топать иогами, требовать иемедлениого освобождения, грозить, осыпать госпожу и служанку отбориыми ругательствами. Наученияя Дианорой, служанка ответила ему спокойно:

— Напрасио изволите гиеваться, мессере. Я тут ин при чем: только исполияю волю госпожи Мой совет — успокойтесь, бульте благооззумиее. Перемелется — мука выйлет. Злоба в беле не помогает. Лучше покоритесь, Госпожа моя желает знать, какое намерение привело вас к ней в замок, так как она вполие уверена, что все это случилось неспроста. Послушайте, оыцарь, вы должны как можно скооее откоыть тайиу, а кооме того, для вашего собственного блага, советую вам заияться пряжей. Не бойтесь, это дело немудреное, и ежели мы, глупые женщины, справляемся с иим, то вам и подавио покажется оно легким. Помиите же, Альберт, решение Дианоры неумолимо. Вы из этой башии не выйдете и не получите на обед инчего, кроме воды и хлеба, пока не назовете ваших сообщин-ков и не сядете за прядку. Не упорствуйте же, прииимайтесь-ка за оаботу скорее: сегодия к полудию я сиова иаведаюсь к вам и, ежели вы довольно напоядете, поинесу превкусный обед.

И Баобара — так звали служанку — захлопиула око-

шечко смеясь.

В это время Дианора ведела тайно захватить слуг и лошадей мессера Альберта, содержать их в плену в полной сохраниости, так, чтобы люди его не испытывали никаких других лишений, кроме лишения свободы, и распространила слух, что рыцарь вериулся к себе домой в

Веигрию.

Дии проходили за диями, и так как Альберт все еще садился за прязку, которая одия могла избавить его от иевольного поста, то ему приходилось довольствоваться серствым хлебом и водою. Голод почти все время терзал его внутренности, ибо он получал пропитания ие более, чем нужно было для того, чтобы не умереть от истощения Теперь иссисатный уже не помышлял о самоубийстве, о потере имущества, о стыде, о любви: все это казалось му далеким и неваживым: с гораздо большим волиением мечтал ои о жиримих каплунах, об огромимх паштетах из дичи с поджарениюх хрустящей коркой, о прохладных, душистых винах. И как иврочио, имению в это миювине, когда слюнки текли у иего т этих мечтаний и,

расширяя иоздри, он вдыхал лакомый запах воображаемых блюд,— прялка была тут как тут, так и металась ему в глаза, так и лезла, как будто подсменвалась над инм, кивала своим длиниым дурацким шестом, обмотанным паклей.

Пододный рыцарь кидался на нее с яростью, чтобы уничтожить, но всякий раз что-то удерживало его, он останавливался, скав кулаки, подолгу смотрел на ту, которая каждое мгиовение согласна была сделаться его кормилицей, и не то с отвърщением, не то с любопытством, брезгливо, тихонью трогал веретено. Потом, тяжело вздызяя, отходил в другой чтол тюровым, подальше от соблазна-

Одиажды, в оцепенении от голода, почти не думая о том, что делает, он подошел к прялке, сел и взял в руки веретено. Детство Альберт провел в деревие, иередко случалось ему наблюдать, как поселянки прядут свою грубую серую пряжу, и он учился у них играя, как это делают переимчивые дети. Теперь бедный рыцарь вспомиил старые уроки, и потихоньку, неумелыми пальцами, стал сучить интку и наматывать на веретено. Она выходила у него пресмешною в одном месте слишком толстой, в другом слишком тоикой, - но заиятие это показалось ему легким и довольно забавиым, инчуть не хуже других человеческих дел. По крайней мере, труд избавлял его от нестерпимой скуки. которую он испытывал, проводя целые дии в праздности. Мало-помалу рыцарь совсем увлекся пряжей, забыл и горе и голод, не слышал, как пролетали часы, и только тогда, когда предательское окошечко стукнуло и в нем появилось ненавистное насмещливое лицо Барбары, он отскочил от прялки, ужалениый стыдом, покрасиев до ушей, как школьник, застигнутый за шалостью. Но плутовка инчего не сказала, не заметила, или, пожалев бедиягу, притворилась, что не замечает.

Еще исколько дией крепился ои, убеждая себя, что прядет только так, для собственного развлечения, от скуки, что инкто инкогда об этом не узнает, и весьма тщательно скрывал каработаниую пряжу в постелен под наттоловьем. Наконец, однажды, когда волчий голод сжимал ему
внутренности и миражи пирогов с дичью обессилили его мумество, ои сунул в окно всю изаработаниую прижу,
отвериушись, не подымая глаз, желая провалиться сквозавемию. Барбара приизкая нитки как ин в чем не бывало
и серьезно похвалила его, как будто это было дело обиччить сразу, ои тут же, запинаясь и кусая губы, пробормотал свою исповедь и, пока она внимательно, с едае уловимою усмешкой женского дукавства, рассматривала пряжу, как бы оценнява доборотность ингох, объясинь, ей все-

как с согласия королевы Беатриче он, Альберт, и его друг, польский рышарь Владислав, побылко об заклад с бароном Ульрихом, что одному из них в течение двух месяцев уластся склонить добродетельную Дианору к неверности. Служанка передала это признавии госпоже, и в тот же вечер принесла отощавшему рыцарю вкусный ужин, питательный, но лектий, заботлано предупредив, что черсчур

наедаться после долгого голода нездорово. С тех пошло все как по маслу. Каждое утро усажнвался рыцарь за прялку и работал весь день усердно, не стыднася и не отскакивал от нее, когда Барбара неожиданно откомвала окошечко и выглядывала из него. Пленинка шедро вознаграждали за долгий пост. Никогда еще не едал он так много н сладко. Из благодетельного окошечка, как из рога изобилия, сыпались дары Цереры, Вакха н Помоны — плоды, пирожное, паштеты, рыба, дичь, мясо, вино — одно вкуснее другого. Скоро он отъедся, расцвел, повеселел н, сидя за прядкой, стал напевать беззаботную песенку, как это делают сельские женщины. С хорошенькой тюремщицей беседовал он дружелюбно, даже слегка понударял за ней. Барбара была этим, кажется, довольна и стронла ему глазки. Если молвить правду, то Альберт гораздо менее скучал, чем в нных блестящих забавах королевского двора, и так вошел во вкус простолушной, невинной работы, как будто отроду инчего нного не делал. Мало-помалу достиг он в прядильном нскусстве нарядного мастерства, и интки выходили у него почти совсем ровными, так что, пожалуй, и добрая сельская пояха не постыдилась бы поизнать его работу своею.

В это время пан Владислав беспокондся о долгом отсутствии другат: так как срок, вазначенный для его цребывания в замке барона Ульрика, миновал, а рящарь не возвращался и не бъло о нем ин слуху, ни духу, то Владислав решил, более не мешкая, отправиться в Ботемию, чтобы проведать о товарище и самому полнатать съчастья.

Днанора была предупреждена и ожидала гостя.

Он остановнася в той же гостинице, неподалеку от замка: здесь ему сказали, что Альберт давно уехал и вернулся к себе в Венгрию.

Поляк недоумевал, но хозяйка приняла его так льбезно, что он успоконлся и подумал:

«Ого! Ну, здесь мы живо справимся. Видно, подъем на гору менее крут, чем все предполагают».

Днанора знала, куда он гнет, н, чтобы скорее покончить, сама направила воду на мельинчное колесо.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Церера — богиня плодородия и земледелия; Вакх (Дионис) — бог вина и виноградарства; Помона → богиня плодов.

Не сомневаясь в победе, пан на всех парусах поплыл к мелн, на которой должен был сесть. Чтобы сказать кратко, доблестного польского рыцаря постигла точь-в-точь

такая же плачевная участь, как и венгерца.

Так же ему было назначено свидание в уединенной башие, так же попался он в западню и был заперт рядом с другом в соссаней темнице. Так же открылось окошечко в двери и из него выглянуло лукавое лицо Барбары. Только рабога, назначенная ему, была иная: он должен был большими костяными спицами, какие можно видеть в морщинистых руках старых ключице, вязать чулки нз тех самых инток, которые наработал и соседией темнице его говаюнии.

Нечего и говорить, что пан пришел в неописанную ярость, ругался, кричал, безумствовал не меньше, чем Альберт, также помышлял о самоубийстве, и в припадке отчаяния ударился головой о тюремную дверь, но ничего из этого не вышло, кроме шншки на лысом лбу. Владислав был эпикуреец и обжора, а потому пост, не означенный в календаре, показался ему отвратительной пыткой. Посидев дня два-три на одном хлебе и воде, пан сделался как шелковый, принял веселый вид при печальной игре, и притворился, что все это считает презабавной шуткой. Развязно объяснил он панне тюремщице, что всегда считал своим первым рыцарским долгом во всем угождать очаровательным дамам, владычниам сердец, беспрекословно исполняя прихоти и капризы их, которые, ежели молвить правду, бывают иногда немного странными. Но вот беда: пан отроду не вязал чулок и не умеет взять спицы в руки. Барбара ответила, смеясь, что не велика беда, что было бы только со стороны пана усердие, она в несколько уроков иаучит его вязать. И тут же, просунув длинные спицы с Альбертовой пряжею в окошечко, стала ему показывать, как должно делать петли. Владислав оказался непонятливым учеником, но так как нужда прекрасная наставинца, то в конце концов с грехом пополам научился нехитрому делу. Правда, петли выходили нелепые и такие громадные, как будто поедназначались для повешения конокрада. Но усеодие ценили более, чем искусство, и пана тоже стали кормить отборными яствами. Через некоторое время он начал действовать спицами довольно проворно, но так как у него не было поноодного дара к женскому рукоделию, то в этом искусстве он никак не мог бы поспорить с посредственной чулочницей.

Когда прошло условленных два месяца, барон Ульрих вернулся в замок; верная Дианора встретила его с великою оддостно и повела в башино, где сидели птицы в клетке. Сперва она тихоноко открыма окошечко в двери Альберотовой кельн — Ульрик взглянул и залюбовался. Солицепроинкало в темную келью снопом лучей и освещало прилежно наклоненную голову сидищего за прядкой юного рущаря, с падавшими локонами, золотиствми и длинными, как у молодой красавицы. Царствовала тишина, только веретно однообразно жужжало и пело. Вверху, на окие, в паутине, товарищ узника, неутомимый паук пряд свою серую тонкую пряжу; визизу рощдар так же безмольно, так же проворно сучнл и тянул из кудели тонкую белую нить.

Потом Дианора подвела мужа к другой двери и также имх открыма слуховое окно. Барон заглянул в келью и едва удержался от смеха: посреди комнаты, широко расставив ноги, держа в руках нелепнії громадный чулок, сидел пан Владислав, и уморительно было видеть в его толстых неуклюжих пальцах вязальные спицы; он делал усилия, чтобы не спустить петли,— сморцию лысый лоб, высоко подняв брови, выпятив губы, пыхтя и отдуваясь, как будто ворочал тяжельне камин, потный и коденый и коденьтый и коденьтый и коденьтый и коденьты

 Как нравятся вашей милости птицы в клетке? спросила Дианора мужа, н в глазах ее светилось торже-

ство женской хитрости.

Ульрих великодушно простна пленников и не пожедал отнимать у них имущества, на что ника право по договору. Впрочем, пан Владислав, не ожидая решения своей участи и забрав с собой все, что ника,—а это сделатть было ему легко, так как им же распущенный слух о богатых польских поместных оказался кластоством,—счел благоразумным бежать через Трисст в свободный город Яснейшей республики Венеции . Что же касается до рыщаря Альберта, то, по настоянню королевы Беатриче, бярои Ульрих потребовал, чтобы этот непсправимый щеголь, угодик дам, на придворимо балу протянцевал в огромных безобразных чулках, связанных в тюрьме из его же собтевенной пряжи паном Валу протянцевал в отромо бы спасти свое имение, протянцевал бы еще и не в таком наряде.

Пан зажил в Венеции припеваючи: он добил квастать сооими победами над венерскими красавидами п подробом рассказывал, как однажды побился об заклад при дворе корола Матнаса Корвина с доблествиям ренадем Но, доходя в повсствовании до того места, как Дианора назначила ему свидание в уединенной башне зажива, умол-

кал, скромно и самодовольно улыбаясь.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Так стала называться Венеция с середниы XV в.

Если же юный виимательный слушатель спрашивал его: что же дальше?

 — Миого будете знать, мессере, рано состаритесь, говорил ему пан, лукаво подмигивая и покручивая длинный крашеный ус.

## ПРЕВРАЩЕНИЕ

## $\Phi$ лорентинская новелла XV века

Те, кто бявам по Флоренцин, помият величественный купло собора Мария дель Флоре — истинию божественное создание человеческого духа. Со времени греков и римлян инчего во всей Европе не было построено столь светлого и разумного. Замысса купола, как бы повещенного в воздухе волей строителя, реющего над городом на страной выоста, съгност, времерацион пред потродом на страной выоста, съгност, временного по вечимы законам механиян, казался таким дераменного по вечимы законам механиян, казался таким дераменного по вечимы законам механиян, казался таким дераменного по вечимы законам механиян, когда был предложен на собрании опытных строителей, что драчиектора, придумавшего этот план, Филиппо сире ды Брунеллеско сочам безум цем. Чтобы неполинть свой замысел, Филиппо должен глупцов, с боязяньо и упорством умних людей, не смевших поверить в законы собственного разума.

Великий строитель с виду был важен, мрачен и тих. Но под грубою корою в сердце его танлись родинки немстощимого вессаля. Эта свобода и веселье — в куполе Санта-Мария дель Фьоре, в светалых, открытых солнду loggi, легких, как бы воздушных арках и колоннах построенных им талерей, в новой элликой обнаженности простах и чистых линий созданикой обнаженности простах и чистых линий созданикой им архитектуры. Свобода и веселье была и в жизни Филиппо. Все эти стротне, молчаливые, деловитые флорентицы с нажмуревимы челом любили смех и при всяком удобном случае предвавлись школотим, как резвые школьники,

вырвавшиеся на волю.

Я хочу рассказать одиу из таких шалостей знаменитого архитектора, того, чья жизиь была непрерывным трудом, страданием, борьбою с людьми и напряженною мыслью.

Однажды в городе Флоренции, в 1409 году, воскресным вечером собралось к ужину общество молодых людей в доме одного вельможи, по имени Томмазо де Пекори, человска благородного и умиого, любившего повеселиться. Когда после ужина убрали со стола, подали лакомства и лучшее вино, и все стали громко и иепринуждению разговаривать о том и о другом, как это обыконению бывает в подобных собраниях, один из собеседников произиес:

 Почему, скажите на милость, сегодия вечером чудак Манетто Амманиатини ни за что не хотел прийти сюда,

и его инкак нельзя было убедить?

Этот Манетто Амманиатини славился как превосходный художинк-столяр, мастер деревянных инкрустаций: лавка его, или как во Флореиции говорят, «боттега», находилась на площади Сан-Джовании. Манетто все любили за веселый ирав и весьма почитали его талаит, ибо в прекрасиом столяриом искусстве не было ему равного мастера. Но в житейских делах он был доверчив, прост и неопытеи. как ребенок: его обманывали, над инм потешались, что ие иарушало его добродушиой веселости. Славиый был человек Маиетто Аммаииатиии, которого в приятельском кружке за исуклюжесть и высокий рост звали Верзилою. Лет 28, громадный, широкоплечий, с ясиыми глазами, с вечио рассеянной улыбкой, с волосатыми, мозолистыми, запачканными лаком и клеем оуками столяра, из которых выходили тонкие небесные лица херувимов, веселые, дерзкие рожи сатиров из точеного кипариса и дуба,-Верзила был иеисправимым чудаком: иесмотря на обычную общительность, вдоуг находила на него внезапная поихоть, припадок чериой мелаихолии, - и тогда ои ии с кем не говорил, смотрел как волк на лучших друзей, огрызался, когда его спрашивали, что с иим, и уже инкакими силами иельзя его было затащить в приятельский кружок. Потом нелепое чудачество проходило само собою, и Верзила возвращался к друзьям добродушиее и беззаботиее, чем когда-либо.

К великому прискорбию и досаде собеседииков, которые считали его приятиым и любезиым члеиом своего общества, одио из этих чудачеств напало на столяра как раз в тот воскресный вечер, когда они собрались к уживу

в прекрасный палаццо сире Томмазо де Пекори.

 Этого так оставить нельзя,— воскликиул один из гостей, немного подвыпивший, ударяя кулаком по столу, надо проучить Верзилу!

Но, может быть, у иего дела,— заступился другой.— Я слышал, что намедии герцогиия Мантуанская за-

казала ему свадебный суидук...

 Вздор! Я знаю дела его, как свои пять пальцев. Что за работа в воскресенье вечером? Это у него опять мелаихолия. Сидит где-инбудь одии в таверие и пьяиствует.

Или, еще хуже, лежит в постели и дрыхиет. Говорю вам, что следует, наконец, хорошенько проучить его за эти чудачества, для его же собственного блага, чтобы он уже более инкогда не смел пренебрегать друзьями из-за каких-то

дурацких бредией.

— А чем могли бы мы проучить Верзилу? — усомиился третий.— Побить его, что ли? Так ведь шкура у иего дубленая— иичем ие проймешь. И притом в руках такая силища, что ежели сдачи даст, не поздоровится. Или надуть его, чтобы заплатил за всех по счету в гостинице,так ведь какой это урок? Над нами же он посмеется. Денег Верзила не жалеет.

Тогда заговорил бывший в этом веселом кругу друг и почитатель Верзилы, Филиппо сире ди Брунеллески, славный архитектор Санта-Мария дель Фьоре. Лицо у него было и теперь, как всегда, строгое, почти суровое, сумрачное, взор холодиый, и только на гладко выбритых тоиких губах играла хитрая, произительная усмешка, и по этой усмешке собеседники тот час же поияли, что наступает истиниое веселье, — такой смех, от которого животики подведет. У юношей, особенио лакомых до всяких шалостей, даже глаза разгорелись, и все притихли, замерли и ожидали благоговейно, что-то выйдет из уст этого нового оратора. Тогда Филиппо не торопясь, обвед всех глубокомысленным взглядом, как будто речь шла о важиом деле, и молвил:

 Любезиые друзья, вот что я сейчас придумал. Мы можем сыграть с Верзилой презабавиую шутку, которая, полагаю, доставит вам немалую утеху. Шутка моя заключается в том, чтобы убедить столяра Манетто, что он ие ои, а совсем другой человек.

Тогда миогие стали возражать Филиппо, утверждая, что это иевозможно. Но, по своему обыкновению, он с математическою ясиостью, как будто дело шло об изящиой теореме, привел им свои доказательства и сумел их убедить, что этот замысел исполним.

Все подробио до последней мелочи обсудили они и составили заговор против злополучного Верзилы. И этот заговор с тем большею легкостью мог им удасться, что во Флореиции все, от мала до велика, от важного седовлаcoro приора, заседающего в Palazzo Vecchio, до босоногого удичного мальчишки, который спускает бумажные кораблики в дождевые ручьи, находятся как бы в непрерывном безмолвиом заговоре и всегда готовы помочь друг другу, чтобы посмеяться над простодушным человеком. И нет такого сурового блюстителя законов, иет такого тяжеловесиого купца, состарившегося над счетными книгами, который при всяком удобном случае с радостью не пожертвовал бы временем, трудом, даже деньгами, чтобы учниить своему ближиему какую-инбудь весслую школьинческую шалость, ьев Гатель как они там говорят. Флорентищы сменотся над лучшими своюм другьями, и те не думают сераться, только в свою очередь ждт удобного случая пересмеять насменнина. Такими создал их Бог, такой у них воздух в Тоскани: ведаром есть пословида: «Тосканцы бедовый на-род— не клади ми пальща в рот». Они иногда и рады бы е смеяться, да не мотут. Смех в крови флорентищев, как соль в морской воде. Вот почему веляний искусник в таких шалостях, Филиппо сире ди Буриельские, с полной уверенностью составил заговор и знал, что каждый зна-комый и незнакомый будет ему всячеки служить и способ-ствовать, и он мог обделать это дельще начистоту так, что и комар нося не подточно бы.

Решено было, что на следующий день, в понедельник вечером, начнется Овидиево превращение, или метамор-

фоза Манетто-Верзилы.

В тот час, когда соляще заходит, желтые пески Арио розовеют и ремесленники запирают потемневшие мастерские, Филиппо зашел в боттегу своего друга, столяра Манетто, на площади Сан-Джовании и вессло болтал с ним до тех пор, пока расторонный мальчутан — как было условлено — не прибежал в мастерскую и не спросил, запыхавашись и торопясь, как будто дело было важное и спешное:

шись и торопясь, как будто дело было важное и спешное:
— Не в эту ли боттегу заходит иногда Филиппо сире
ди Брунеллески, и не здесь ли он тепсоь?

Филиппо выступил, назвал себя и спросил посланного,

чего он желает.

 Идите-ка скорее домой, мессере,— произнес мальчуган,— часа два тому назад с теткой вашей приключилось недоброе, и она при смерти. Вас всюду ищут. Бегите же; не медлите.

Филиппо притворился пораженным дурною вестью и воскликнул:

Господи, помоги!.. Этого еще недоставало!..

И тотчас же попрощался с Верзилою, который, как человек добрый и услужливый, молвил с дружеским участием:

 Пойду-ка и я с тобою, Филиппо. Быть может, на что-нибудь пригожусь. Знаешь, в таких случаях всегда подезно иметь около себя доуга.

Немного подумав, Филиппо ответил:

— Теперь ты мне не нужен. Но если что-либо пона-

добится, я сюда пришлю за тобою.

Филиппо пошел как будто по направлению к своему дому, но когда Манетто уже не мог его видеть, повернул

за угол и направился к дому Верзилы, находившемуся в узком переулке, как раз наискосок от церкви Саита-Рипарата. Он искусно отомкиул запертую дверь без ключа, тонким лезвнем перочиниого ножа, вошел в дом и крепко, железным болтом, запер дверь изиутри так, чтобы инкто не мог войти. С Верзилою жила мать, которая на эти дни уехала в загородное местечко Полверозу, где у инх было именьнце. -- на ежемесячную большую стирку, которую домовитые флорентииские хозяйки, для удобства и дешевизиы, устранвают за городом.

Тем временем Верзила, заперев боттегу, прошелся, как это он обыкновенно делал, иесколько раз взад и вперед по плошали Сан-Лжоваини: из головы его ие выходила мысль о Филиппо, и сердце было исполиено сочувствия к другу, перед великим гением и умом которого он прекло-

иялся. Спустя час после солнечного заката, когда иаступили

сумерки и площадь опустела, Верзила подумал: «Фидиппо так и не послад за миою: теперь уж я, должно

быть, ему ие нужеи».

И ои решил вериуться домой. Подошел к своей двери, поднялся на две ступеньки, которые к ней вели, и по обыкновению хотел отпереть, но как ни старался, это ему не удалось. Наконец он заметил, что дверь крепко-накрепко заперта изнутри железным болтом. Верзила подумал и позвал Эй, кто там наверху? Отоприте!

Филиппо, подстерегавший его внутри дома, спустился

с лестиицы, подошел к двери и сказал:

— Kто там?

Ои говорил голосом Верзилы, ибо весьма искусио умел подражать всевозможным голосам. Но тот закончал: — Отопон же!

Филиппо притворился, что принимает стучавшегося в дверь за Маттео, в которого Верзила, — как они сговорились, - должен был превратиться, сам же Филиппо

притворился Верзилою и молвил так:

 Эй, Маттео, ступай-ка с Богом. Я очень расстроен: у меня в мастерской только что был Филиппо сире ди Бруиеллески, когда ему пришли сказать, что тетка его при смерти. Это меня опечалило на весь вечер: я просто не свой. Зайди, братец, как-инбудь в другой раз.

И потом, обериувшись к лестинце, как булто говорна

с тем, кто виутри дома, прибавил:

 Мона Джованна, — ибо так звали мать Верзилы, соберите скорее поужинать. Что это, право, за беспорядки? Вы обещали быть здесь два дия тому назал, а возвоащаетесь только сегодия ночью,

И ои еще немного поворчал, все время подражая голосу Верзилы.

Верзила, не только услышав свой собственный голос, ио и видя во всем, что произносил этот голос, отражение своих затаенных мыслей и чувств, как в зеркале, не мог

прийти в себя от изумления и думал:

«Это еще что такое? Не чулится ли мне, булто тот, кто там у двери. - я сам, и будто он мие же, монм собственным голосом, рассказывает, что Филиппо только что был у меня в мастерской, когда пришли сказать, что тетка его заболела?.. И кроме того, он разговаривает с моной Джованной. Экая пакость! Видно, со мной творится неладное, Голова совсем коугом пошла...»

Верзила спустился с двух ступенек крыльца и немного отошел, чтобы крикиуть в окиа дома. В это же время приблизился к нему, как было условлено, знаменитый флорентинский скульптор Донателло, создатель броизовой статун Иоанна Крестителя, тоже искусный насмешник, участвовавший в заговоре, друг Верзилы. Как бы случайно проходя в сумерках, Донателло взглянул на него и сказал:

— Доброй иочи, Маттео!

 Не Маттео, а Манетто, — крикиул ему Верзила. Но Донателло, не останавливаясь, быстро прошел и сказал, как будто не расслышал:

Да. да. я зайду к тебе завтра поутоу. Маттео.— и

скомася во може.

— Фу, ты, пропасть! — воскликиул Верзила. — сговорились они, что ли, называть меня Маттео! И померещится же человеку такая дрянь! Надо пройтись, освежиться, и главиое — не думать об этом. Тогда все пройдет. А то, черт возьми, этак ведь и спятить немудрено...

И Верзила, поиурив голову, медлениыми шагами удалился от своего дома. Стемиело. Улицы опустели. Ночь была безветренная, жаркая и душная. Как это нередко бывает в Тоскане летом, землю сжигала засуха. Перепадали капли скупого дождя, но прекращались, и бледное, изиеможенное небо не имело силы разразиться грозою. В эту иочь над ходмами Фьезоде громоздидись тяжелые тучи, и, как судорожные крылья подстреленной птицы, бледиые зариины трепетали беззвучио и безиадежио над черепичиыми кровлями домов. Черный мрак был жарок и душен, как черный мех, и от него веял такой же запах, как летом от меховой шубы. Слабый дальний гром напоминал глухие раскаты влого, сумасшедшего, тихого смеха. Кровь ударяла в виски, нечем было дышать.

Верзила остановился, чтобы отереть пот с лица. В это время из подворотии выскочила и шарахиулась ему в ноги черная кошка. Он задрожал, побледнел, ибо был суеверен. и, перекрестившись, начал бормотать: «Ave Maria». А кошка или, может быть, вельма, отвоатительно мячкичв, ском-Nach

Верзила слышал, как сердце у него в груди колотится тяжкими, мерными ударами, точно молот о наковальню. Влоуг в меотвой типине донесся издали, должно быть. на поедместья Сан Сеполькоо, поотяжный, зловещий вой

собаки

«Поскорей бы домой, - подумал Верзила, - да в постель, да головой под одеяло. А то эта ночь — не холошая. не благословенная... В такую ночь всякая нечисть по земле III A GETCG ... »

На луше его было скверно. Ему хотелось не то плакать. не то комчать и бить кого-нибудь, а дучше всего заоыться в холодичю, сырую землю, как слепые кроты зарываются, и там замереть так, чтобы никто его не видел и не слышал.

Он вернулся на площадь Сан Джованни, где находилась его боттега. Здесь было легче дышать. Верзила поднял голову и увилел меж туч, вверху, открытое небо и робкие звезды. Он обрадовался им. Оттуда сверху, как будто от звезд, веядо тихое, едва удовимое дуновение неземной

свежести.

«Чего я так перепугался, дурак.— подумал он, ободоившись, - оборотень я, что ли? Какое мие дело до Маттео? Я Верзила — Манетто Амманнатини, столяр, вот н боттега моя. Мало ли что иной раз почудится? На это не нало обращать внимания... Само собою поонесет, как оукой снимет... Вот я похожу здесь немного, подышу чистым воздухом, а потом вернусь домой, отопру дверь ключом, который у меня здесь в кармане... Это еще что за новости, чтобы не пускать человека в его собственный дом?.. Что я — старый шут Каландонно? Смеяться над собой позволю?.. Нет. шалишь, брат... Отопру и войду... И хотел бы я посмотреть на такого человека, который помещает мне сделать это сейчас же?..»

Он уже собирался вернуться домой, как услышал на плошали шаги. Веозила обоадовался живым людям и полумал: «Наверное, встречу знакомых, они назовут меня Верзи-

лою, и все объяснится».

При свете смоляных факелов увидел он, что это были городские стражники флорентинского торгового суда. С ними был нотариус и кредитор того самого Маттео, в

Простофиля Дитал. — calandrino); вероятно, имеется в виду флорентинский художник XIV в. Джаноццо ди Перино, отличавшийся, судя по всему, недальним умом. Он фигурирует в 3-й и 6-й новеллах восьмого дня «Декамерона» Джовании Боккаччо.

которого бедный Верэнла нн за что не хотел превратнться. Креднтор приступил к Верэнле н сказал нотарнусу и стражннкам, вооруженным аллебардами:

— Вот мой должник Маттео!.. Держите ero!.. Ага,

не убежник!

Стражники суда и иотариус крепко схватили его за

Тогда Верзила обериул свое бледиое, растерянное лицо к тому, кто назвал его своим должинком, и воскликнул:

— Я тебя не знаю и инкогда не нима с тобою инканки дел. Скажн сейчас же, чтобы онн меня отпустнані.. Ты принимаещь меня за тругого... Сламишь. Ть ответнишь перед судом за тяжкое оскорбление, напосниюе незиакомому человеку... Я — столяр Верзила, и никакого Маттео знать не знало, ведать ие ведаю!

С этнм словами он попробовал освободиться от стражников, нбо обладал большою силою. Но их было много, онн держалн его крепко за руки и не отпускали. Креднтор подошел к нему вплотную, заглянул прямо в глаза и

моляна:

— Как? Тебе нет до меня инкакого дела? Неужела и ве знаю Маттео, должинка моего, и не сумел бы его отличить от столяра Манетто Амманнатини, по прозвищу Верама?. Ну, иет, братец, дудин! Этим ты от меня не отвертишься. Долг твой записан в моей счетной кинге, и вот уже деляй год, как я и ниею по нашему делу решение торгового суда. Конечно, тебе выгодно отрекаться и говорить, что ты е Маттео, по теперь ти не выскользенць, и я заставлю тебя заплатить весь долг до последнего соладо, и не помотут никакие преравдения. Ведите-ка этого оборотия,— мы сейчас увидим, тот ли он, за кого мы его считаем, или кто-инбуда другой!.

Вервила похолодел от ужаса: ои вспомина и черную кошку, и вой собаки, и старую косоглазую инценку, похожую на ведьму, которая дня двя тому изазд посмотрела из него «хрурным глазом», котда он отогнал ее от порога, не подав милостини. Звои стоял у него в ушах, сердце билось, как будто твердило ему: «Быть худу, быть худу, ойт, худу, ойт,

смотри, Верзила, быть худу!»

Крича и споря, стражники повели его в торговый суд, одного знакомого Манетто. Бедняга был так пристыжен и растерян, что не сообразил, что в такой час, когда добрые моди, поужнива, дожатся спать, в торговом суде не может быть инкакого заседания, кроме шуточного. Теперь все казалось ему возможимым. Мысам нешались в его толове, н ои встряхнвался и щипал себя, чтобы проснуться. Но не так-то легко было проснуться: чары проклятой ночн тяготелн иад ним, мороз пробегал по коже и он думал:

«Чего только на свете не бывает?.. Что, еслн со миою случнлось такое несчастье от дуриого глаза, и я взял да и

обериулся в Маттео?..»

В торговом суде иотариус иапнсал мнимую бумагу о заключенни Маттео в долговую тюрьму и сделал вид, что прикладывает к бумаге судебную печать. И его повели в тюрьму.

Веранла вступна в залу с высокням сводами и решетчатыми окнами и увидел многочисленных товарищей по заключению. Одни разговаривали, другие пели, третьи играли в шашки, в карты, в кости при спете оплывних сальных огарков. Иные просто лежали на постелях, наслажлях огарков. Иные просто межали на постелях, наслажнах будто стопло только попасть в общество несостоятельных должников, чтобы длебнуть воды на Леты и сразу освободиться от всех человеческих забот и неприятностей. Одни уморительный подвыпнеший старикашка, по проявищу вислоузий, приплясным ли приготитывал под звуки самодельной скрипицы, ко всеобщему удовольствию, исполняя модную тогда непанскую пляску «рачав». Хоту час был поздиий, но, по-видимому, спать еще инкто не думал, так всем было всесол, отради на душе.

Увидев входящего Верзилу, они загалдели с единодуш-

иым восторгом:

Новичок, смотрите, братцы, новичок!

Верзиле казалось, что ой умер, и душа его попала в ад. Закорченные спросили стражников, как зовут пового товарища, и когда узиали его имя, то загалдели еще громче: — Доброго вечера, Маттео! Как ты себя чувствуещь, Маттео? За какие добродетели, Маттео, попал ты к нам

в царствие Божие?

Так называлн они свою тюрьму.

Веранла стоял растеринный, бледный, шурился на свет, беспюміщию моргал глазами, ульбался из веждивости и не знал, как отвечать на приветствия. Ему казалось неприличим и даже зазорым отременться от именни Маттео, которое, по-видимому, крепче пристало к нему, чем колючий репейник к ослиному звосту. Оп решил покориться плачевной участи, разигрывать родь ненавиствого Маттео, пробоко, запинансь и путаясь, объясиль новым топарищам, что попал сюдем кредитору, но что он питает надежду завтра утром освободиться.

Тогда заключенные сказали:

— Ступай ужинать, Маттео. А потом, если у тебя есть

два-три сольди, мы испытаем, хорошо ли ты играешь в кости. Ночь проведешь с нами, а утром ндн с Богом. Только мы можем сказать тебе по опыту, что утро вечера мудреиее и что отсюда выити не так легко, как оно кажется с пеового взгляда.

Когда наступил час отходить ко сиу, Вислоухий, который оказался человеком сердобольным, уступил Верзиле

часть своей постели.

Потушили огин, все утнхло, и раздался ровиый, едииодушный хоап, нбо несостоятельные должники спали сном праведников. Но Верзила всю ночь не мог усиуть и лежал с открытыми глазами. Удушливый мрак июльской иочи опять навалился на него, как тяжелая, черная меховая шуба. Теперь он уже не видел собственного тела, и, обливаясь холодным потом от ужаса и отвращения, чувствовал ясно, как весь с головы до ног, н внутри и снаружи исудержимо превращается в проклятого Маттео. Верзила казался ему другим человеком, отличным от него как прежде Маттео. О. Господн. помогн!— стонал он в отчаянии.—

Только бы мне узнать положительно и твердо, кто же я, иаконец, Манетто или Маттео? Я не могу, не хочу быть в одио и то же время обонми. Ну, хорошо, положим, я не Верзила, а Маттео, как это ясно изо всего, что со миой пронсходит. Что же, однако, мие в таком случае предпринять? Ведь, если я пошлю домой к моей матери моие Джование, н Верзила окажется там, у нее, то все надо миою будут смеяться и скажут, что я сошел с ума. А с другой стороны, мне все еще кажется, что я — Верзила.

Так белиый столяр — как говорится — заблуднася между двумя сосиами.

В темноте, где-то над его головой, муха в паутине однообразио бесконечно имла и жужжала, все тоиьше и жалобиее. И ему иногда казалось, что это не муха, а сердце его иоет, бъется и замирает в паутине, из которой нет выхода,

Наконец стало светать. Верзила не без тайного опасения взглянул на свое тело и увидел с радостью, что оно инсколько не изменнлось за ночь. Он смотрел виимательно на жилистые руки с веснушками, на каждый палец, на каждый волосок и убеждался, что это руки, иесомненно, Верзнам, и иоги его и грудь. Он ошупал на шеке своей роднику, и родника была Верзилииа. Все это его несколько оболонао.

«Может быть, — подумал он, — вместе с окаянною иочью рассеялись и дьявольские чары. Только бы мие увидеть знакомого человека, который знает меня в анцо и скажет всем, что я — Манетто, а не Маттео. Тогда сейчас же все объяснится, и меня выпустят».

Между тем должинки просиулись и опять заговорили весело, продолжая иавывать Верзилу — Маттео, что, впрочем, было не удивительно, так как соеди иих инкто

с иим раньше не был знаком.

Он вышел на двор, стал к небольшому окну, проделаниому в тюремной двери, и начал смотреть, ожидая с иетерпеньем, не пройдет ли мимо кто-нибудь из знакомых. К здаиию торгового суда, соединенного в те времена с долговою тюрьмою, подошел один знатный флорентинский юноша, по имени Джовании ди Мессер Франческо Ручеллан, который участвовал в шуточном заговоре, составлениом Филиппо сире ди Брунеллески. Джовании, хороший знакомый Верзилы, недавно заказал ему резной балдахии из дерева для Пречистой Девы Марии. Еще иамедии заходил он в мастеоскую столяра, просил поскорее кончить работу, и Верзила обещал, что дия через четыре балдахии будет готов. Проходя к торговому суду по узкому переуаку мимо долговой тюрьмы, Джовании взглянул в окошко и увидел столяра лицом к лицу. Верзила тоже посмотрел и рассменася: тогда Джованни с удивлением, как булто прежде никогда его не видывал, произиес:

Чего ты смеешься, любезный?

— Так себе смеюсь, ваша милость, — молвил добродушный Верзила, надеясь, что Джовании сейчас его узнает. — Скажите мие, пожалуйста, не знаете ли вы искоето столяра Верзилу: его мастерская на площади Сан-Джовании.

 О, да, — ответил Джовании, — я его знаю. Мы с иим друзья, и я сейчас отсюда нду в его боттегу, чтобы погово-

рить иасчет одного заказа.

Когда Верзила услышал эти слова, увидел, что Джовании смотрит ему в лицо и не думает узнавать, то сердце у него так и екнуло, нбо он поизд, что и при свете див здме чары прододжают действовать и отниодь ие рассенваются, как он сперва надеждея. Мало было ему радости в том, что самому себе казался он прежими Верзилою, если лучшие друзья все-таки принималы его за другого.

— Не окажете ли вы мие одиой услуги, мессере? — продолжал Верзила вежливо, преодолее смущение. Вы ведь сейчас идете в мастерскую Маиетто: передайте же ему, что здесь, в долговой тюрьме, находится одии из старых дружей его. что ои просит Маиетто забежать сюда на

минутку, чтобы переговорить о важном деле.

Джовании еще раз пристально посмотрел в лицо Верзиле, едва удерживаясь от хохота.

 Хорошо, я с удовольствием исполию вашу просьбу. — молвил он и пошел по своим делам. А Верзила остался у тюремного окна и, едва ие плача,

говорил себе так:

 Конечно, теперь не может быть инкакого сомиения: я превратился в Маттео. О, да будет проклят день рождения моего! Ежели я открою то, что со миою произошло, люди назовут меня глупцом, уличные мальчишки будут указывать на меня пальцами. А если промодчу, то могут произойти еще тысячи недоразумений таких же, как вчера вечером, когда меня задержали... И в том и в другом случае будет мие плохо... Посмотрим, однако, придет ли сюда Верзила... Ежели придет, то я расскажу ему все, и увидим, что значит эта притча.

Он прождал у ворот еще иекоторое время; но, убедившись, что надежда его тшетиа, с тяжелым вздохом отошел, уступил окно другому заключенному и стал в уимини бродить взад и вперед по мощеному тюремиому двору.

В числе несостоятельных должников в тюрьме находился старый, почтенный человек, по имени Паоло ди Санта Кроче, бывший судья, опытиый легист, славившийся глубокою ученостью по многим отраслям человеческого знаиня, главным же образом — по церковиому н гражданскому праву. Паоло раньше не был знаком с Верзилой, но, видя его мрачным, постоянно вздыхающим, погруженным в раздумье, вообразил, что бедияга сокрушается о долгах, н пожелал иесколько утещить его:

— Ты так горюешь, Маттео, — молвил он, — как будто дело ндет о твоей жизни, а между тем, судя по тому, что я слышал,— долг твой инчтожный. В иесчастиях никогда не следует терять присутствие духа. Отчего ты не пошлешь за кем-иибудь из доузей своих или оолственииков и не попробуещь заплатить кредитору, или, по крайней мере, войти с ним в соглашение, чтобы тебя выпустнан на волю, и чтобы тебе совсем не впасть в отчаяние?

Когда Верзила услышал, с какой добротою утещает его судья, то решнася открыть ему свое горе. Он отвел ученого мужа в сторону, в дальний угол двора, где инкто не мог их саышать, и здесь, то и дело боязаиво оглядываясь.

обратился к нему с таинствениым видом.

 Хотя вы не знаете меня, досточтимый синьор, я. однако, слышал о вас и знаю, что вы - человек ученый н благородиый. А потому я решна открыть вам причину моей горести. Не думайте, пожадуйста, что меня сокрушает забота о каком-нибудь пустячиом долге, о, нет! Тут, видите ли. дело иного рода...

И, обливаясь слезами, как ребенок, рассказал он ему с начала до конца все, что с ним произошло со вчерашиего вечера, и заключна свою необыкновенную исповедь двумя просъбами: во-первых, чтобы Паоло ии с кем ие говорил о его призиании, во-вторых, чтобы он дал ему какой-либо добрый совет или оказал помощь.

— Я знаю, — прибавил Верзила, — что вы целме годы измали право в Болоиском университете и прочли множество книг, в которых рассказывается о всяких чудесах и приключениях. Скажите же мие на милость, случалось ли вам читать во всех этих книгах о чем-либо подобном?

Бедими Верзила, ожидая ответа, смотрел на старого законоведа широко открытыми, недоумевающими глазами, полимми слез и издежд. Паоло, услышав его признание и обдумав все про себя, пришел к тому заключению, что издо допустить одно из двух: или что ои имеет дело с помещаниями, или что все это (как оно и было на самом деле) заля флорентицская шутка. И в том и в другом случае судья считал благоразумным не противоречить Верзиле, а потому имедлению ответил, что шеоднократио читал в старых книгах о подобных превращениях одного человека в другого, и что это случай объкновенный.

— Собствениыми глазами,— прибавил он,— видел я одиажды романьольского поселянина, с которым приключилась точь-в-точь такая же неприятная история, как с тобою,

Верзила побледиел и не находил, что ответить.

Верзила слушал, выпучив глаза, открыв рот, затаив дыхаиие, и можно было подумать, что с инм начинается овидиева метаморфоза, и ои сейчас превратится в дерево

или статую.

— Впрочем, ты не предавайся безмерному отчанино, успоканвал Паоло бедиягу,— судя по тому, что я сланшал и читал, если только память мие не изменяет, случается иногда, что потерпевший метаморфозу возвращается в прежний образ. Но, конечно, довольно редко, и том меньше идаежды, чем дольше пребывает он в своей иовой оболочке.

— Скажите, пожалуйста, — полюбопытствовал Верзила, — ежели я превратился в Маттео, то что же случилось с ним, со старым Маттео?

У л и с с — латинская форма имени Одиссей.

 Несомненно, — ответил ученый, — Маттео превратился в Верзилу.

 Ну, хорошо, — молвил столяр, — мие, однако, было бы интересно увидеть, каков-то этот новый Верзила.

Среди таких разговоров наступило послеобеденное время. Двое братьев Маттео пришли в долговую тюрьму и спросили иотариуса-казначея, не находится ли в заключении их брат по имени Маттео, и как велик долг, за который его задержали, ибо они, мол, его братья и желают заплатить, чтобы Маттео выпустили на свободу. Нотариус, участвовавший в заговоре, так как он был закадычным другом Томмазо де Пекори, ответил, что, действительно, Маттео находится в тюрьме, сделал вид, что перелистывает тюремиые кинги, и сказал:

— Он посажен в долговую тюрьму за такую-то и такую-то сумму, по требованию такого-то и такого-то крелитора.

Все это Верзила слышал и видел со двора.

Мы желали бы.— сказали братья.— поговорить с

Маттео, а потом доставить деньги. И, подойдя к тюрьме, попросили одного из заключен-

иых, который смотрел в окошко:

- Будь добр, скажи Маттео, что пришли братья, чтобы освободить его из тюрьмы. Мы желали бы с иим пеоеговоонть.

И, взглянув в окошко, они узнали судью Паоло ди Санта Кроче, который беседовал с Верзилою. Услышав, что его спрашивают братья, он спросил законоведа, что случилось с его ооманьольским поселянином, и когда Паоло сказал, что превращенный уже никогда не возвращался к своему первоначальному виду, то Верзила еще более опечалился, подошел к решетке и поздоровался с гостями. Стаоший из боатьев молвил так:

 Ты поминшь, Маттео, как часто мы советовали тебе бросить дуриую жизнь, которая несомненно приведет и тело и душу твою к погибели. Бывало, то и дело предостерегали мы тебя: «Ой, смотри, Маттео, что ии день, навязываещь ты себе на шею все новые и новые долги, сегодия с одним, завтра с другим, инкому не платишь, и вследствие безумных трат, до коих доводит тебя игра и другие сквериые пороки, у тебя иет в кармане ин одного сольдо». Видишь, дюбезный, то, что мы предсказывали, исполнилось. Кредиторы упрятали тебя в долговую тюрьму... Легко ли это нам, братьям... А? Какое пятно для честного нашего имени... Слушай, вот мы говорим в последний раз, Маттео, и ты хорошенько заруби себе это на носу: на гадкие прихоти ты уже расточил целое сокровище, а потому, если бы ие заботы о нашем добром имени и о твоей бедной матери, которая молит за тебя и не дает нам покоя, мы оставили бы тебя здесь покорпеть, чтобы ты несколько пришел в себя и опомимлея. Но уже так и быть, еще на этот раз мы тебя освободим и уплатим долг но смотри, ежели ты опить сюда попадець, то придется посидеть здесь дольше, чем хочется. Пока об этом довольно. Мы придем за тобо истолия всчером к Ave Maria, в сумерки, когда на улицах мало народу, для того чтобы какие-инбудь внакомые ие увидели нас в тюрьме и чтобы не было лиших свидетелей нашего стыда, и мам не поцильстве долее колечеть, за тебя

Верзила сделал вид раскаявшегося грешника, ответил им благоразумными словами и торжествению обещал исправиться, изменить жизвы и отказаться от гадких расточительных привычек, чтобы более ие причинять такого стыда их честимому дому. Он умолял их радих Христа ие покидать его в долговой тюрьме и прийти в условленный час. Они повтогонил обещание и усламились. В веозика отошель в стоповтогонил обещание и усламились. В возика отошель в сто-

роиу и молвил так законоведу:

— Все более удивительные вещи происходят со миою, мессео Парар: транко что были здесь двое братьев того самого Маттео, за которого меня все поннимают, говорили со миою, как с Маттео, и прочли мие целое иравоучение, пообещав сегодия в сумерки, к Ave Maria. поийти сюда и освободить меня. Но вот вопоос. — поибавил он в горьком иелоумении.— если меня отсюда выпустят, куда же я деиусь? В мой дом я уже не могу вериуться, ибо там живет Верзила, и начии я только с иим объясияться, — меня иепоеменио сочтут за помещанного и подымут на смех, ибо я вель знаю, какой беловый народ флорентинцы. С инми иадо держать ухо востро. А с другой стороны, мие теперь кажется иесомиениым, что Верзила живет в моем доме, у Саита Репарата, ибо если бы его там не было, то, конечно, моя матушка стала бы меня всюду искать и только потому, что видит Верзилу, не замечает она своей горестной ошибки.

Паоло с трудом удержался от смеха, и эта великолепиая, истинию флорентинская шутка, в которой он узиавал руку большого мастера, каким и был на самом деле строитель Филиппо сире ди Брунеллески, доставила ему иема-

дую утеху.

— Не ходи в свой дом,— посоветовал ои Верзиле, ступай за теми, которые считают себя твоими братьмис Сушайся их и делай, что оин тебе скажут. Уж сели, брат, иа то пошло, то теперь главное — окончательно и, так сказать, чисто-начисто превратиться в Маттео, чтобы в тебе от Верзилы и духу не осталось.

Верзила покорио, но тяжело вздохиул: ему было жаль

себя; как-никак, а он все-таки любил Верзилу; ему казалось, что этот новый столяр Маиетто ни за что не кончит как следует начатого херувима в раме из черного дерева и, пожалуй, перепортит всю работу. Он готов был плакать от грустиой нежности к старому Веломае.

Наступил вечер, пришли братья Маттео и сделали вид, что удовлетворяют кредитора, уплачивают тюремной кассе и получают расписку. Тогда нотариус встал, взял связку

ключей, подошел к двери и спросил в окно:

— Кто из вас Маттео?

Верзила выступил вперед и произиес:

 С вашего позволения, мессере, я самый и есть Маттео...

Нотариус посмотрел на него пристально и сказал:

— Вот эти твои боатья уплатили долг: ты свободей.

Маттео.
И он открыл ворота тюрьмы, выпустил Верзилу и мол-

— Ступай с Богом!

Так как было уже темно, то миимые братья поскорее повели его в свой дом у Санта Феличита, в переулке, как раз там, где подъем в Сан Джоржо. Они вошли с ним в комнату нижнего этажа, вровень с землею, и сказали:

— Посиди-ка здесь до ужина, Маттео.

И притворились, что делают так, не желая пускать сына иа глаза больной матери, чтобы не расстраивать ее на ночь. Один из боатьев остался посидеть с Веозилою, а другой

тем временем пошел к приходскому священиику Санта-Феличита, их духовиому отцу, который был иемиого простоват. но человек поекодсный. И боат сказал ему так:

 Я поихожу к вашей милости с полным доверием. как это водится между добрыми соседями. Надо вам сказать, что нас у матери трое братьев, из которых одного зовут Маттео. За иекоторые неуплаченные долги посадили этого самого Маттео в тюрьму, и заключение, должно быть, так сильно подействовало на него, что мы боимся, не сошел ли ои с ума. Впрочем, у него только одно больное место, а во всем остальном он еще прежини Маттео: он, видите ли, вообразил, что превратился в другого человека, и ни за что не хочет отказаться от этой нелепой мысли. Слыхали ли вы когда-нибудь о такой странной выдумке? Маттео утверждает, что он более не Маттео, а столяр Верзила, у которого боттега на площади с церковью Сан-Джованни, а дом недалеко от Санта-Мария дель Фьоре. И в этом мы не могли его разубедить никакими доводами, а потому поспешили взять из тюрьмы, приведи домой, посадили в отдельную комнату, чтобы по городу не начали говорить о сумасшествии, тем более что он еще, может быть, и придет в себя, ибо вы Ведь знакете, кто раз по этой дорожке прошелся, на того потом всегда смотрят как-то косо, если даже к иему и вериется рассудок. Кроме того, мы ие когела бы, чтобы иаша мать узиала о его помещательстве: ма этого могут выйти иеприятиости. Лещцины так легко путаются, ком же старая и больная. А потому и решили мы просить вашу милость — из сострадания к иам зайти в иаш дом, чтобы потоворить с братом и попробовать, ислазя ли как-иибудь разубедить его в этой иелепой мысли. За услугу были бы мы вам по гроб благодарных

Священиик, как человек добрый, охотио согласился, ответиль, что, поговория с Маттео, сейчас увидит, в чем тут дело, и представит ему такие ясиые доводы, что с Божией помощью издеется вытащить этот гвоздь, как бы крепко и ии засел в его голове. Тогда брат Маттео привел его к себе в дом и вошел с имм в ту комиату, где изходился верзила. Когда Верзила, богда Верзила, оторуженияй в свои мрачиме мысля, увидел входящих, то сейчас же встал, а священиих молянл:

— Доброй иочи. Маттео!

 И вам также доброй иочи, — ответил Верзила. — Что скажете, отец?

Я пришел, любезиый Маттео, чтобы кое о чем поговорить с тобой.

Священиик сел и сказал Верзиле:

 Сядь-ка вот здесь, рядом со миою, и я тебе скажу, какая у меия к тебе иадобиость.

Верзила, чтобы не противоречить, уселся рядом, и свя-

— Причина, по которой в сюда пришел. Маттео, есть одно дело, всехым меня оторчающее, Судя по тому, что я самышал, намедин тебя посадили в тюрьму за долти и, говорят, ты так принял это к сердцу, что легко можешь лишиться рассудка. Между прочими глупостями, которые ты шиться рассудка. Между прочими глупостями, которые ты иделал или делал или делал или делал или делал или делал или делам или делам или десьма и поправящу Вераила. Не похвально, сыи мой, весьма ие похвально, что из-за инчтожной неприятиости допустил ты в сердце свое такое безмерное отчаяние, которое саслает тебя, вследствие твоего упрамства и иеразумия, жал-ким посмещищем людей. И все из-за жаких-то шести дука-тов.. Ну, стоит ли, почтенияй, так сокрушаться? Тем более, что они уже уплачены!

Священиих ласково пожал ему руку и продолжал так:

— Любезный Маттео, злого я тебе ие посоветую:
оставъ-ка ты эту прихоть, говорю тебе, как родиому сыиу:

обещай мие, что отиыне ты уже не станешь возвращаться к своим глупостям и опять поимещься за обычные дела, как подобает человеку здравомыслящему и как поступают поочие люди, чем ты доставищь великое утещение боатьям своим, мне и каждому, кто только желает вам доброго, Разве этот Верзила такой удивительный мастер, что ли, или такой богач, что ты лучше хочешь быть им, чем собою? Ну, какая тебе в этом корысть? Допустив даже, что он — человек достойный и богаче твоего,— а ведь это не так, судя по тому, что я слышал от твоих братьев,— утверждая, что ты в иего превратился, ты тем самым не приобретаешь ни его достоинств, ин его денег. А между тем, если в городе узнают, что ты сошел с ума, то уже, конечно, ты - человек погибший: хотя бы потом и выздоровел, и сделался мудрее царя Соломона, все-таки люди будут говорить, что ты помещанный. Короче сказать, опомнись, будь человеком, а не скотом, и брось все эти пустяки свои — убедительно прошу тебя об этом. Какой там Верзила или не Верзила? Послушайся меня, тебе же будет лучше!

И старик смотрел ему в глаза с отеческою добротою. Когла Верзина услышая совет, хорошенью взвяселя в уме своем и обдумал каждое слово священника, то уже более не сомневался, что он — Маттео, и, не размышляя, ответил, что готов сделать все, чтобы быть приятизым священнику, который, как это он ясно видит, заботится о его блате. Он обещал употребить все силы, чтобы более не допускать в свой ум мысли, что он — не он, то есть не Маттео, и чтобы кончательно выбить Верзылу так, как будго его инкостда не существовало. Но вместе с тем он просит как о единственной милости, если это возможию, в последний раз потоворить с Верзилою, чтобы уж совсем убедиться. — Это принесло бы тебе более вреда, чем пользы, —

Возразы с вищенияк. — В вижу, что эта ислепая мысль все еще ие вышла из твоей головы. Ну посуди сам, для чего тебе говорить с Верзилосо У Какие такие у тебя с ним могут быть деля? Чем больше ты будешь говорить, чем больше будет с выдетаем твоето безлува. тем больший позоо ты

навлечешь на своих братьев.

Так убеждал он Верзилу, пока, наконец, тот не согласился и не отказался от своето желания переговорить в последний раз с Верзилою. Тогда священиик вышел и рассказал братьям, как он убедил Маттео и как тот обещеному не настаняять более на своей неделой мисли. Затем он попрощадся с ним и пошел домой. Один из братьев, пожимая ему руку, вложил в нее серебряный гроссо для того, чтобы сделать все это еще более вероятным. Тем временем, пока священник убеждал Верзилу, в дом потклюньку

вощел. Филиппо ди сире Бруиеллески, и в отдаленной комнате средан бесконечного смеха и весслая братъв расскавали ему, как привели Верзилу из тюрьмы, что говорили ему по дороге, и все прочее. Филиппо налял большой кубок вина, подсыпал в иего снотвориого порошка и сказал одиому из братьев:

— Надо, чтобы Вераила во время ужина выпил это вино — напиток безвредный, от которого он усиет так крепко, что ие почувствует в течение двух часов, если бы его стали сечь розгами. Часам к пяти я сиова изведаюсь, и мы

тогда устроим все.

Братъв вернулись в комнату Верзилы и сели за ужиш, когда уже прошел третий час по закате солица. Во время ужина подиссли они ему усыпительного напитка так ловко, что он не заметил, как протлотил сего. Скоро лекарствовать, начало действовать, и Верзила с большим трудом держал глаза открытыми — так хотельсе вму спать.

Тогда братья сказали ему:

 Маттео, ты, кажется, падаешь от усталости. Должио быть, эту иочь ты плохо спал?

Они угалали верио.

— Признаюсь, — молвил Верзила, — мие инкогда во всю мою жизиь не хотелось так спать. Кажется, как будто

я целых два месяца не спал. Лягу-ка я в постель... Ои начал раздеваться, но едва имел силу сиять обувь и броситься в постель, как тотчас же захрапел. В условлеииый час вернулся Филиппо ди сире Брунеллески с шестью товарищами и вошел в комиату, где спал Верзила. Они потихоньку взяли его, положили на носилки вместе со всеми одеждами и отнесли в дом его, который стоял совершенно пустым, так как мать еще не возвращалась из имения. Здесь уложили его в кровать, рядом бросили платье на то место, на которое он обыкновенно его клал, но самого Верзилу повериули головой туда, где должиы были находиться его ноги. Потом взяли ключи от боттеги, которые висели иа крючке в спальие, отперан лавку, вошли в иее, перемешали, перепутали все его столярные инструменты, повынимали из плотиичьнх стругов все железные языки, вложили их, повернув острыми концами вверх, а толстыми вниз. То же самое проделали они со всеми молотками и топорами и во всей мастерской произвели такой беспорядок, такую путаницу, как будто здесь перебывало сто тысяч дьяволов. Потом опять заперди давку, отнесли ключи на прежнее место в спальию, заперли и там двери, вериулись домой и дегли спать. Верзила, одурманенный снотворным зельем, проспал всю иочь, ин разу не просыпаясь. На следующее утро к часу Ауе Магіа в соборе Санта-Мария дель Фьоре кои-





чилось действие усмпляющего напитка: он просиулся, открыл глазя и при свете солица, проинкавшего в окива, занал собствениую спальню, мало-помалу стал приноминать все, что с ним приклочилось, и когда поилу, что он опять в своем доме, на своей постели, то великое изумление и радость поладели ни. Припомина он тажее священитка и дом Маттео, где он вчера уснул, и вдруг на ието напало сильное сомнение, тогда ли ему это сиклось, наи теперь. Правдою казалось ему то одно, то другое; сон сливался с действительностью, пороикал в иес, смещивался, и невозможно было провести границы между тем, что было, и тем, что сиклось.

За ночь прошла гроза. Воздух освежился. Годубое небо виднелось в конях, такое межное и радостию, что Верамла, нескотря на все свои сомнения, почувствовал веселье. Он соскочил с постелы, одасле, взал ключи боттеги, побежал туда, отпер и увидел мастерскую в беспорядке, все железтивые инструменты перевернутыми и перепутанными, чему весьма поднавляси. Мало-помалу привел он все в порядок, поправля и положил на обичное место. В это время в боттегу вошли двое братьев Маттео, и один из мих сказал Верзила так к будто одмице инкога, его не видел.

Доброго утра, маэстро.

Верзила обернулся, узнал их, покраснел, но тотчас же ответил:

— Доброго утра и доброго года. С чем приходите, гос-

Тогда один нз братьев молвил:

Погла один из оратъев мольил:

— Я сейчас объясню тебе все. Есть у нас брат, по имеим Маттео, намедин его посадили в долговую тюрьму, и от
горя он едва не сошел с ума. Межау прочим, утверждает,
что он уже более не Маттео, а хозяин этой мастерской,
которого зомут Вераилою. Мы его вкячески утоваривали
образумиться и вчера вечером привели и нему приходского
священиика, которому Маттео обещал отказаться от своей
нелепой выдумки, так что, чувствуя себя недурно и поубежал, инкто не знает куда. Вот почему мы и пришля в эту
убежал, инкто ие знает куда. Вот почему мы и пришля в эту
крайней мере, и е может ли Верзила что-инбудь сообщить
нам о нем.

При этих словах у бедного Верзилы в глазах потемиело.

холодный пот выступил на теле.

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — возразил он дрожащим голосом, — и чего вам от меня нужно. Никакого Маттео здесь не было, и ежелн ои, в самом деле, выдает себя за меня, то с его стороны это большая наглость. Кля-

иусь спасением души моей, если только когда-нибудь я с ним повстречаюсь, то спине его придется испробовать Верзилиных кулаков, и тогда мы увидим достоверно, я ли — он, или он — я. Что это еще за чертовщима происходит в последине дий, от которой иельзя микуда денаться?

С этнмн словами ои схватнл плащ, яростио захлопиул двери боттеги, повериул спину двум братьям, корчившимся от безмольного хохота, и большими шагами, все время грозя и ворча себе под иос, иаправился в собор Саита-Мария

дель Фьоре.

Здесь он начал кодить взад и вперед, как разъяренный лев, — так был озлоблен всем, что с инм происходило. Туда же в собор зашел случайно товариш его, который вместе с Манетто учился столярному и токариому ремеслу у знаменитого маэстро Пеллегрино в Терма. Этот молодой человек несколько дет тому назад уехал из Флоренции. переселнася в Венгоню и здесь стал получать много заказов благодаря покровительству другого флорентинца — Филиппо Сколари, который в то время был главным военачальником в армин Сигизмуида, сына чешского короля Карда. Этот Филиппо Сколари благосклонио принимал всех приезжих флорентинцев, которые отличались знаниями или искусством, и оказывал им всяческую помощь, так как был человеком великодушиым, любил земляков своих и заслуживал их любовь, оказывая им миогие благодеяния.

В то время приехал во Флоренцию столяр, говарищ врезилы, поселившийся в Венгрии, рассчитывая найти и ввять с собой какого-инбудь флорентинского мастера, который помогал бы ему в работе, так как ои имел столько заказов в Венгрии, что уже не мог одии справиться. Неоднократно приглашал он Верзилу, объясияя ему, как аскто им было бы за несколько лего азбогатеть в этой

страие.

Увидев его в соборе, Верзила сказал:

— Ты уже много раз приглашал меня поехать в Вентрию, но в отказывался. Теперь, вследствие одного сграниого приключения и иекоторых несогласий с моею матерью, в окончательно решил принять твое предложение, если, впрочем, ты еще по-прежиему желаешь меня взять с собою. Мие хотелось бы уехать завтра же утром, ибо в случае замеаления что-инбудь сиова могло бы име помешать.

Молодой человек ответил, что ои весьма рад, ио завтра утром не может выехать, так как у него есть еще некоторые дела во Флоренцин, ио инчто не мещает Верзиле завтра же отправиться в Боломью и подождать его там, куда и он подоспест через несколько дней. Веранла согласился, и они ударили по рукам. Маннето вериулся в боттету, язал свои инструменты, некоторые мелочи, которые удобно было увеати с собою, пошел в предместве — «борго» Сан-Лоренцо, нанил лошаль и на следующее утро направился в Болонью, оставив письмо своей матери, в котором заключалось, что она может ваять себе в подарых все, что есть в его мастерской, и продать, чтоби выручить деньги, и что он, побуждаемый большом неминуемой опасностью, грозящею ему в родном городе, на некоторое время уезжает в Венгоню.

Так Верзила уехал из Флоренции, подождал в Болонье своего товарища и вместе с инм отправился в Венгрию, где их дела так хорошо устроились, что через три-четыре года, благодаря покровительству названного Филиппо Сколари,

онн разбогатели.

Впоследствин Верзила, женившись на красивой вентерке, достигнув славы и преуспеяния, вполке довольный свое судьбою, вериулся во Флоренцию, которую он все-таки любил с нежиюстью, как родную мать, и считал прекраснейшим городом в мире, и зажив здесь приневаючи. Он навсегда излечился от припадков черной меланхолни, и долажжды, в бессар с Филиппо снер сир Брумеллески, когда тот расспращинал его, по какой причине он переселился в Венгрию, Верзила откровению и подробно рассказал ему о своем чудсеном превращения.

## МИКЕЛАНДЖЕЛО

Тебе навеки сердце благодарно, С тех пор, как я, раздумнем томим, Бродил у воли мутио-веленых Арио, По галереям сумрачным твонм, Флоренция! И статуи немые За мной следили; подходил я к ним Благоговейно. Стены вековые Твонх двооцов объяты были сном. А мрамориые люди, как живые, Стояли в иншах каменных кругом: Здесь был Челлини, полиый жаждой славы, Бокаччио 1 с приветливым лицом, Макнавелли, друг царей лукавый, И нежная Петрарки голова, И выходец из Ада величавый. И тот, кого прославила молва,

Правильно: Боккаччо.

Не разгадав. — да Виичи, дивной тайной Исполиениый, на древнего волхва Похожий и во всем необычайный. Как счастана был, хоаня смущенный вил. Я — гость меж ними робкий и случайный, И, попирая пыль священных плит. Как юноша, исполненный тревоги, На мудоого наставинка глядит.-Так я глядел на них: и были стооги Их лица бледиме, и предо мной Великие, бесстоастиме, как боги, Они сияли вечной коасотой. Но больше всех меж древинми мужами Я возлюбил того, кто головой Поинк на гоудь, подавленный мечтами. И опытный в добре, как и во вле, Ваирал на мир усталыми очами: Напечатлела дума на челе Такую скорбь и отвращенье к жизни, Каких с тех поо не видел на земле Я инкогда, и к собственной отчизие Презренье было горькое в устах, Подобное печальной укоонзне. И я заметил в жилистых руках. В уродливых морщинах, в повороте Широких плеч, в нахмуренных бровях -Твое упорство вечное в работе, Твой гнев, создатель Страшного Суда, Твой беспошадный дух. Буонарооти. И скукою бесцельного труда, И глупостью людскою возмущениый, Ты не вкушал покоя никогда. Усильем тяжким води напряженной За миром мир ты создавал, как Бог, Мучительными снами удрученный, Нетерпелив, угрюм и одинок. Но в исполниских глыбах изваяний, Подобных боеду, ты всю жизиь не мог Осуществить чудовищимх мечтаний И, красоту безмерную любя, Порой не успевал кончать созданий. Упорный камень молотом дробя. Испытывал лишь ярость, утоленья Не знал вовек. - н были у тебя Отчаянью подобиы вдохновенья: Ты вечно невозможного хотел. Являют нам могучие творенья Страданий человеческих предел. Одиой судьбы ты поиял неизбежность Для злых и добрых: плод великих дел — Гы чувствовал покой и безнадежность. И прокаял, падая к иогам Христа, Земной дюбви обманчивую нежность, Искусство поокаял, но, пока уста Без веры Бога в муках призывали, Душа была угрюма и пуста.

И Бог не утодил твоей печали. И от людей спасеныя ты не ждал: Уста навек с поезоеньем замодчали. Ты больше не молился, не ооптал. Ожесточен в страданы одиноком. Ты ин во что не веоя погибах И вот стоншь, не порежденный ооком Ты поедо миой, склоняя гоодый лик В отчаяные спокойном и глубоком. Как демон — безобоззен и велик

Весною тысяча пятьсот шестого года в Риме половина площали перед древиею, еще не перестроенною, базнанкою св. Петра была завалена громадиыми глыбами каррарского мрамора: они искрились на солице, как белые груды только что выпавшего сиега с голубыми тенями. Каждый день морем до Остии, потом по Тибру к выгрузиой пристани Рима приходили все новые и новые барки с мрамором. Свалениые глыбы громоздились до церкви Санта-Катарина и между церковью и тем узким коридором, который ведет из двоонов Ватикана в коепость Св. Ангела. С. утоа до вечеоа скоипели колеса тяжелых повозок, запояженных быками и буйводами, раздавались крики погонщиков, стучали молотки каменшиков

Римляие, которые с древиости славятся жадиостью к эрелищам, толпами собирались в Борго, чтобы любоваться на эти величественные приготовления. По городу ходили разиые слухи, но достоверио было одно: новый папа Юлий II заказал флорентинскому ваятелю и золчему Микеланджело Буонарооти гигантскую гообинцу, какой не удостоивались ии императоры, ии великие полководны древиости. На высоте трехъярусного мавзолея, окруженного кариатидами, аллегориями всех искусств и наук, мрамориыми колоссами и титанами, соеди которых должен был восседать подобный чудовишному двурогому демону данинобородый гигант, разгиеванный, готовый разбить скрижали Монсей, вознесутся два извания: исполниская Кибела, богиня Вемли, плачущая о смерти папы, и ликующая о его пере-селении в лучший мир Урания— владычица Неба; они будут поддерживать гроб Юлия. Благочестивые люди находили кошуиственным полобный замысел — две языческие богиии, иесущие на руках своих саркофаг наместника Христова, служителя того Бога, который пожедал родиться, как иищий, на соломе, в приюте пастухов, чтобы проповедовать людям любовь к бедиости. Для новой гробинцы стаоая базилика Петоа, доевияя святыия хоистианского мира,

оказывалась малой и тесной: Юлий, желая построить новую, более просторную и пышную, не задумался разрушить тысячелетине стены храма, основанного во времена Константина Равновпостольного. Он поручил это дело своему любинцу, человеку на все готовому, расторопному и угодливому — Браманте из Урбиню, бывшему придворному

архитектору герцога Лодовико Моро.
Когда однажды старый поселянин из Кампанын, несколько лет не бывавший в Риме, зашел в церковь св. Петра
помолиться и увидел, как инзвергнута и опозорена древняя святыня, он не мог удержаться от слез. Пыль еголобами
подымалась между деревянными лесами. На груды навести,
мусора и щебия наваленый были обломи порфировых колони; гробиццы древиих святителей церкви Христовой
были разрытьц, и прах костей их развени по ветру; мованки,
над котормми работали поколения искусных мастеров, были
разбиваемы мологками поденциков, и жалко было смотреть, как их нежная, драгоценная чещуя осыпается под
ударами каменщиков. Враманите инчего не жалел, ни перед
чем не останавливался. Новые люди закладывали основание нового ходым.

Угождая своеволию папвы, архитектор заставлял рабочих приготовлять известь и кирпичи, обмазывать цементом куски травертина и ночью при свете факслов, чтобы днем, на глазях Юлия, как бы волшебством вырастали из-под земли новые стены: чудотворимы строитель мало заботился о прочности, только бы обмануть нетерпение своего повельтов.

Папа торопил ваятеля не меньше, чем зодчего, Римляне указывали друг другу на подъемный мост за церковью
санта-Катарина, сосдинявший коридор Ватикана с домом
и мастерскою Миксланджело: Юлий во всякое время дня
и ночи, никем не замеченный, мог приходить к художнику,
беседовать с ним наедние и следить за его работой. Прелаты и кардиналы завидовали пришельщу, флорентиксому
«выскочке», каменотесу, которому первосвященник оказывал такие милости.

Надолго ли<sup>3</sup> У Микеланджело опасные враги: хитрый Браманте нашептивавет папе замье речи и старается охладить его к мавволею. Ему удалось оттеснить от пострыйки собора Джулиано ди Сан Галло, привавашего Буопарроти римскому двору; теперь очередь за Микеланд-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Т равертии (известковый туф) — легкая пористая горная порода.

Одножды в начале апреля, в тихое солиечное утро. из тех, какие бывают в Римс, когда в городе пахнет свеместью окрестных полей и к небу возпосится, как пение, звои колоколов, дове каменщиков вели бесару, сидя за работой среди белых обломков мрамора. Одни был старый генуэзец, по мижени Грилло, из небольшого местечка Лаванзя, к северу от Каррары, где Миксавиджело нания лодочников и гребцов, чтобы перевозить камень в Рим, другой — ноиоша, по имени Чопполи, каменотес из флорентниского предместъя Сентинялно.

— Что, как виио у моны Пипы?— произнес Грилло,

воспалениые векн.

— Сказать правду — кислятина. Мона Пипа такая же пройдоха, как все эти трактиріщим. Но есть у нее просоденная рыбка — как ее наещьея, то так захочется пить, что, кажется, вылакал бы целый монастырский погреб, и уж ведкое вино тогда покажется вкусным... Ничего, мы вчера изрядно напились, еще сегодня голова трещит. Подлеца Амброджо за ноги вытащили из-под давки. Весело было. Пойдем-ка сегодия, куманек, к моне Пипе. Будешь доволен.

— Куда мие, старику!— тежело вздохиул Грилло.— Томеловек холостой, одинокий, у тебя мысли веселые, а у меня иа сердце кошки скребут. Дома, в Лаваным, жена да две дочери на выданым. Может быть, они без меня уже с голоду померал и или по миру пошли, ссли только, не дай Бог, чего-иибудь хуже ие приключилось. Долго ли до греха с молодыми девками. Эх, поскорее бы домой, право. И чего исс держат? Получить бы деньги по расчету...

Ну, иет, братец, деньгн ты не так-то скоро получищь.
 Теперь у хозяина денег мало, и Бог знаету когда будут.

У Грилло вытянулось лицо, маленькое, загорелое и сморщенное, как печеное яблоко; ои беспомощио заморгал красиыми векамн.

— Что ты, что ты, Чопполи! Да избавит нас святой горорий от такого несчастья. Мы людн бедные, наинмались по уговору. Мессер Микельаньоло Господни добоый и

честный, он иас не обманет...

— Он-то не обманет, да его самого обманули, а ты знаешь, Грилло, что на папу суда иет н' жаловаться некому.

— Да ведь папа любит хозяниа; я слышал, что ои вперед дал тысячу скуди.

— Что дано — истрачено, а больше не дает...

 Объясии же мие, Чопполи, что случилось. Ты лучше меия знасшь здешние дела.

— Неладио, Грилло. Чериая кошка пробежала между

— Кто же их поссорил?

 Кто же их поссорил?
 Браманте, архитектор собора. Знаешь, такой важиый господии, тучный и лысый, ездит на белом муле в шелковой упряжи, и щедрый, никогда меньше не дает на выпивку, как по сольдо.

Зиаю, ои мие намедии серебряную монету бросил

иа улице Баики за то, что я ему инэко поклонился.

— Ну, вот, вот. Это, видишь ли, ловкий пройдоха, в одно ухо влезет, в другое вылезет. Он-то и роет яму нашему козяник.

— А за что ои его иевзлюбил?

Чопполи на минуту остановил молоток и с таниствен-

иым видом иаклонился к уху товарища:

 За то и иевзаюбия, что тут, братен ты мой, дело иечистое. У Браманте губа не дура, Синьор шедоый и великолепиый. Такие пиры задает, что и герцогу впору. Деньги ему всегла иужиы дозареза. У жидов коугом в долгу, а поивык, чтобы куры у иего чеовонцев не клевали. Папу обманывает и разоряет казиу. Здания возводит непрочио: говорят, лет через десять стены тоещины дадут. Папа на него не нарадуется, потому что скоро строит. -- скоро, да неспоро. все на песке. А мессер Микельаньоло насквозь его видит, все шашии его зиает. Микельаньоло человек правдивый и неполкупный. Боаманте и боится, чтобы наш-то хозяни его не обличил, на чистую воду не вывел, и наущинчает. и уверяет папу, что строить себе гробницу при жизии -дуриая примета: значит, мол, смерть себе пророчит. Папа испугался, гообинца ему опоотивела, и денег больше не дает. Камеишиков, додочинков наияли, моамооу навезди гору, заварили кашу, а кто расхлебает — Бог весть.... Я так полагаю, что еще не скоро ты вериешься в Лаванью, Грил-Тише, тише, Чопполи, хозяии.

И они усердио прииялись за молотки.

## Ш

Сопровождаемый толпою подрядчиков: плотников, ставали, гезали со счетами, ругались, божились и требовали денег, подходил человек с уродливым и угрюмым лицом, в старой и пыльной оджаде из черкого бархата.

 Как вам будет угодио, мессере, — говорна главный подрядчик, — а мы больше ждать не можем. Мы, как честные люди, нанимались. Пожалуйте расчет.

Ежели его святейщество...—пообовал возованть

человек, осаждаемый толпою.

Мы не к его святейшеству, а к вам, мессере...

— Я обещаю вам...

— Обещаниями сыт не будещь. Не за обещаниями мы поншан, а за леньгами. С голоду нам помноать, что ли? Не обнжайте нас, синьор, — молили жалобиме го-

лоса, -- мы вам правдою служили. Пожалейте, отпустите лушу на покаяние.

— Слушайте, вот вам мое последнее слово, и ойо твеодо. Подождите до завтоа. Я в последини раз схожу к папе. н если он не заплатит, я вам из собственных ленег отлам все до последнего сольдо. Не бойтесь — за мною не поопадет. Я вас нанимал, я и заплачу, если бы даже мие поишлось заложить дьяволу душу и тело.

Молвив так, он повериулся и пошел к своему дому между глыбами мрамора по узкой дорожке, усеяниой белыми осколками, которые хоустели под иогами, как плотиый

снег в молозный день

Это был человек лет за тридцать, роста ниже среднего, крепкого и костаявого телосложения. Голова казалась гоомадною, бооода была жидкая, чеоная и жесткая, такие же волосы, нижняя губа выступала вперед с выражением угрюмой надменности; вокруг некраснвого рта были злые, страдальческие складки; под редкими бровями маленькие серые, холодиые, как свинец, широко расставленные глаза отталкивали тех, кто с инм говорил, подозрительным и тяжелым взглядом. Но особенное безобразие понлавал ему расплющенный нос. Во Флоренции, когда он был мальчиком, живописец Торонджани, человек грубого, зверского нрава, в драке, начавшейся из-за насмешек самого Буонарротн, кулаком раздавил ему иосовой хрящ. Художник остался изуродованным на всю жизнь, сознавал это н мучнася.

Подойдя к двери дома за церковью Саита-Катарнна, Микеланджело постучался. Ему отперла старая служанка, стояпуха с засученными оукавами и подоткнутым платьем.

 Посланный от казначея был? — спросил он старуху. Не был. Погоншики мулов за деньгами приходили,

кричали да ругались, я едва выпроводила. В доме пахло чадом оливкового масла; поиготовлялся

обед для множества рабочих, плотников, мраморщиков, нанятых во Флоренции. Проходя в мастерскую, он с отврашением и скукою заглянул в большую комиату, наполнеииую постелями, скарбом, утварью, ииструментами подеищиков, живших в доме. Теперь все эти люди остались у иего на руках, и он ие зиал, что с иими делать.

В мастерской было тихо и спетло. Он въдохнул с облегчением, почувствовал привънчий приятный запах влажной глини и мрамориой пыли. За деревяниями подмостками белели грубове неясные глабь, едяв тронутые резурм, но глав художника уже раздичал в иих скрытые образы. Он възд. резец. молот и сделад несколько ударов.

вама резец, молот и сделал несколько ударов. Работа не дала ему забвения,— в сераще не было спо-койствия. Он сошеа с подмостков, приблизился к столу и начал пересматривать чертежи, планы заополучной гробицы, оказавшиеся теперь иенуживми и бессмыслениями. Среди них попался ему голубой тонкий лист бумаги: это был лобовный мадритал единственной женщине, которая всю жизиь была верена ругому, как оп был верен ко. Наивная, чувствительная издпись, достойная влюблениюм мальчика, гласила из полях: «Delle cose divine se пе рагlа in сапро агдиго.—О небесных вещах следует писать на бумаге мейсеного пыста».

Милые жалкие рифмы, затерянные среди унылых счетов додочников и плотников. Улыбка озарила на мгновение

его суровое, безобразиое лицо.

Ои взглянул в окио и по знакомой тени соседнего дома в переулке увидел, что солице перешло за полдень. Надо было идти во дворец немедля: в этот час папа кончал обед и его наверно можно было застать. Он посмотрел на свою олежду, запачканную во время работы, старую и пыльиую, с истеотыми доктями: на гоуди бодтадась пуговина. готовая отооваться, висевщая на тонкой интке: служанка все забывала ее пришить. Люди считали его высокомериым и презрительным, ио на самом деле ему достаточно было всякой мелочи, чтобы покрасиеть и смутиться как школьнику. Он вспомиил с горечью, как недавио папа приходил к иему в мастерскую для простых дружеских бесед. тогда он не побрезгал бы его домашией одеждой. Ему стало досадио и противио вынимать из гардеробиого шкапа свое едииственное придворное платье голубого шелка с пышиыми разводами. Он поскорее собрал необходимые планы и счеты и, уже заранее сердитый и мрачный, пошел во дворец как был, в старом камзоле.

Недалеко от бельведера, на всеслой широкой лестинде, исдавно построенной папским любиндем Браманте великоленио и испрочно, ему попался навстречу сам строитель, окруженияй толлого льстивых поклониямо и друзей. Архитектор возвращался от папы довольный, обласканный,—должно быть, получна миюто денег. Паж, тонкий и стройный, как молодая девушка, исс за ним большие септки планов и чертежей. Браманте был одет и держал себя, как царедворец. Складки великолепной одежды, саморяеренняя, поитн юношеская осанка, миный взор живых глаз, мяткие седые полосы, обрамлявшие широкий голый череп, истинным лоб древнего мудреца Пифатора или Архимеда, придавали красивому старику выражение приятной и благосклонной важности. Он говорил с молодым епископом о своей новой кобыле, купленной у приезжего турка-барышника Мустафы, красавице, екоарышей с ума всех насадников Рима. Потом обернулся он к собеседникам и стал приглашать их на ужны.

 Только что получены куропатки из Муджелло, и вы отведаете, друзья мон, нашего доброго ломбардского вина — Монтебриантино. Оно поспорит с лучшим корси-

канским...

Браманте увидел всходившего по лестнице Буонарроти. Старик, сняв берет, с наысканной, несколько преувеличенной вежливостью поклонился молодому сопернику, который ответна хододным, следжанным поклоном.

Мікеланджело шел по бесконечным коридорам и гадереям Ватикніского дворіда: в то время онн перестранналісь; художник невольно любовался созданием соперника, легким, как светльнії сон, извидімым и непрочным: Буонарроти предвидел, что эти стены обрушатся лет через дваддать, если их не укрепить контрфоросами. Пахло сыростью новой штукатурки; всюду возвышались деревянным леса.

Он подошел к дверям, у которых стоял на карауле швейцарец с копьем н арбалетом. Внимательно посмотрел он в лицо Буонарротн, должно быть, не сразу узнав его, потом

нзвинился и пропустил.

# IV

Мінкеланджело вступил в общирную полутемную залу, служнящую столовой папы; на сводах мерцали старинной позолотой фрески Джотто. Стены увещаны были драгоценньми фландрскими коврами, аррацами с тусклами, нежными, мяткним красками, сизображением языческих мифов похищення Европы, смерти Адониса. Виязу по стенам щим скамы с высокими точеньми спинками из темного древа.

Папа кончил обед и занимался делами. Секретарь читал депеши из Болоньн. Царствовал тишина. Кардиналы и немногие придвориме, сидевшие за столом, переговаривались шепотом. В душном воздуже был тонкий запах обеденных пряностей. Слуги, приходя и уходя по знаку церемониймейстера, скользили исслышию, как тени. Придворимий лейб-медия, держал пузырек декарства и осторожно отсчитывал капли в стакам вина, приготовленизый для папы. У самых ног его святейшества, на шеловой, выятканной золотом, подушке, сидел странизый юноша необычайной красоты, не то шут, не то вельножа, в полудетской, полуженской одежде, с белокурыми, длинивыми доконами, с предсствыми, дукавыми главами, в которых сидал нега. Он иебрежно и тико, так, чтобы не мешать деловому чтению, перебирал струмы лютим. То был десмогущий баловень грозного Юляя, семвадцатилетний Ганимед ватиканского Копитера, сиятельнейший спальничий, камерьер Анкорзию, которымі обладал ключами от сердца папы так же, как папа обладал ключами меба.

Луч солица скользил по столу, дробился в хрустальной чаше с недопитым вином, играл на майоликовом блюде, задевал серебряную белую бороду Юлия, которая выделядась на пурпурном бархате широкого папского наплечинка. и сверкал в большом рубние перстия на исхудалой, бледиой руке старика. Он сидел немного сгорбившись, опираясь обоими доктями на ручки кресла, отолвинутого от стола. Голый череп покрывала надвинутая на лоб бархатиая скуфья такого же темио-красного цвета, как наплечинк. Пороки и болезии оставили следы свои на этом изиупенном лице с ввалившимися щеками. Но тоикие губы все еще были сжаты с выражением неодолимого упорства, закоренелой привычки к самовластию, и под насупленными бровями в глубоких впадинах глаз светился огонь воли, не побежденной ии пороками, им болезиями. Взор этих глаз был страшеи. когда они сверкади гиевом.

Микеланджело входил в столовую. Секретарь кончил чтение болоиских депеш. Юлий заметил Буонарроти, бросил из него исподлобыя быстрый, недовольный и скучающий вягляд. Художник поиял, что пришел ие вовремя; ии с кем не заговаривая, одинокий и надменный, остановился

ои у окиа, ожидая очереди, как проситель.

К папе приблизился юркий, жирный, крутлый, как шар, с грязными руками, болтливый старик, придворими золотых дел мастер. Он говорил о покупке драгоцениых камией для украшения недавно заказаниого Юлием креста к алтарю Сикстникой капелды.

Папа, не слушая, закрыл усталые веки. Ювелир прекратил болтовию, думая, что папа усиул. Тогда Юлий откомл глаза и модвил сердито:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ганимед — красавец юноша, похищенный орлом Юпитера и ставщий его любимием и виночеопием.

— Остались деньги?

 Нет. ваше святейшество, я истратил все, что было иазначено. Осмеливаюсь поосить ваше святейшество о поибавке: армянни Джем предлагает за дешевую цену два карбункула и смарагл. ежели ваше святеншество...

Довольно, с иетерпением махиул папа рукою, — говорю, довольно, отстань!

Ювелир переминался с ноги на ногу и хотел возразить. но папа коикнул:

— Убирайся к черту и помии, больше я не дам ин гоопа. ин на мадые, ии на большие камни...

Микеланлжело поиял, что значит это «большие камии».

поиял, что намек был обращеи к нему. Когда наступнаа очередь, он подошел к Юлию с чер-

тежами, планами и счетами. Папа взглянул на инх боезг-AMBO:

— Некогда,— молвил он, зашевелившись на кресле,—

понходи в понелельник. Святой отец. — возразил Микеланджело спокойным

твердым голосом, -- не угодио ли вам будет посмотреть эти счета? Рабочне требуют платы: по справедливости, нельзя им доле отказывать. Велите казначею выдать деньгн, нан я должен буду заплатить за моамоо для вашей гообницы из собствениого имущества.

Юлнй пристально, как будто удивленно, взглянул на Микеланджело, Художник, не потупившись, выдеожал этот

ваглял

Все замерли в ожидании. Аккорзно, оставив мандолину, поднял голову с лукавым и веселым любопытством.

Юлий промодчал, только отстранил рукою положенные перед инм плаиы и счета, так что они упали на пол. Потом, не обращая на Буонарроти винмания, как будто забыв о нем, он полнялся с коесел: два молодых поелата подскочили и поддержали его под руки, третий подал ему палку и, опираясь на нее, быстрыми, еще бодрыми шагами папа направился к выходу из приемиых зал во виутренине покои для краткого послеобеденного отдыха.

Буонарооти побледнел: судорога ярости исказила его губы. Чувствуя на себе иасмещливые взоры пажей, лакеев и конюхов, он должен был наклониться, чтобы подобрать с полу упавшие бумаги.

Он вернулся домой и тотчас же написал своему старому флореитнискому другу, мессеру Бальдассаре Бальдуччи,

который заведовал делами в римском банке мессера Галли, и попросил у него взаймы двести золотых имперских дукатов. В тревоге стал он ожидать ответа, с горечью думая о возможности отказа и новых унижений. Но, даже если бы Бальдуччи согласился. Микеланджело был разорен: чтобы заплатить долг, ему надо продать дом во Флоренции, в котором жили старый отец его и братья. Он вспомиил долгие годы лишений, которые добровольно терпел, чтобы обеспечить семью, вспомиил восемь месяцев, только что пооведенных им в каменоломнях Каррары. Лихорадки, изнурительная работа то под жгучим солнцем, то под ледяными дождями едва не сломили его крепкого здоровья. Имея двух слуг и одну лошадь, в продолжение всего этого времени ои инчего не получал от папы, за исключением насушного хлеба. Он не был скуп, но расчетлив, деловит, как истииный флорентинец, знал цену деньгам и отказывал себе во многом, мечтая о будущей независимости и спокойствии. Так он был воспитаи в добоой честиой семье, где с молоком матери передавалась привычка свято чтить свое н чужое имущество.

Наконец пришел посланный с ответом из банка. Бальдассаре Бальдуччи в краткой и дюбезной деловой записке

обещал прислать деньги на следующее утро.

Миксанджело, успоконвшись, опять взошел на подмостки и взял резец. Мадо-помалу дабота увлекла его. Статуя была одним из «Связанинах Невольников», олищетворений некусств, которые долживь были стоять на четырекугольных выступах мавяволея. Этими изваяниями художинк хотел сказать, что емерть, покнтившия Юлия, заковала в цепи искусства и лишкла их надежды когдальбо найти подобного ему покровителя. Теперь художинк без горькой усмещки и емог вспомнить этой аллегории. Не все ли равно? Предчувствуя, что гробинца ие будет окончена, он работал для себя, бесцельно и бескорыстно, не думяя о папе. Он забыл про все. Удары молота были так сильны, что казалось, вся статуя разлечится вздербезги. Осколки мрамод сыпались дождем.

Приходила служанка и звала его ужинать; он не пошел, только взял кусок длеба, тороплино съса его, не сходя с подмостков, и опять принялся за работу. Твердяй камень становился все мятче, таза, как воск. Ваятель освобождал из-под каменной оболочки скрытый образ, Молодой невольник закинул голову с отчанняем, все члены, все жилы и мускулы былы напряжены в бесконечном усили, чтобы порвать узык, которые врезывальсь в тело.

Художник оставил работу поневоле, когда наступнан сумерки, засветил огоиь и до поздией ночи поосидел над

любимой кингой, «Божественной Комедней», с которою инкогда не расставался, так же, как и с Библией. В эту ночь написал он гордые стихи, посвященные Лаите:

Dal mondo scese ai ciechi abissi

Per' foss'io tall'ch'a simil'sorte nato, Per l'aspro esilio con la virtute,

Darei del mondo il più felice stato.

Из мира сошел он в темиме пропасти, Людям открыл вечные тайим,

Людям открыл вечные тайны, Но подвиг остался без иаграды;

Неблагодарный народ не понял и отверг его.

И все же пусть бы я был таким: за его судьбу, За его суровое изгиание и добродетель

Я отдал бы самый счастлявый удел на земле.

Ночь иачинала бледнеть, когда Микелаиджело лег на

жесткую бедную постель для недолгого отдыха, как он это часто делал, почти ие раздеваясь, ие сиимая обуви. Утром Буонарроти призвал лодочинков, плотинков, каменотесов и заплатил все, что был должен, до последнего сольди.

## Vł

В назначенный Юлнем день, то есть в понедельник, пошел он опять во дворец. Ему сказали, что папа едет на охоту в Альбанские горы. Двор был полон веселых звуков рогов, лаем собак, криками доезжачих, шумом и трепетом соколниых крыльев. Микеланджело увидел издали, как Юлий, в страином для духовиого лица охотинчьем наояде, в больших ботфортах, в шляпе с перьями и кожаном панцире, подобный старому полководцу, садился на великолепиого коия. Аккорзио держал стремя. Папа казался оживлениым и что-то на ухо говорил своему любимцу, который улыбался тоико и двусмыслению, что Буонарооти поиял, что теперь Юлию не до мыслей о гробинце. Он пришел во вториик. Папа еще не возвращался с охоты. Пришел в среду и в галерее встретил знакомого секретаря, который предупредна его, что его святейшество в дуриом расположении духа, так как из Болоньи нехорошие вести: он только что избил костылем епископа Аиконского. Из прнемной выходили придвориые с растерянными лицами, и Микеланджело услышал, как французский посланиик с улыбкой говорил своему собеседнику, упитанному, жионому и безмятежному капеллану:

- Mais il est terriblement cholérique, votre pape! У Буонарротн была еще надежда, что если удастся

напоминть папе о счетах, то он, скоепя сеодне, заплатит, Во что бы то ни стало решил ои добиться свидания на следующий день, в четверг.

Но когда подошел к дверн прнемион, его остановил

«палефреиьер», папский конюх.

— Извините, синьор. Мие не приказано пускать вашу мнлость... Одии из епископов Луккских, находившийся в перед-

ией, услышав эти слова конюха, прикрикиул на него и сказал:

 Как ты смеешь, грубняи! Ты верио ие знаешь, с кем говоришь. Это мессер Буонарроти. У него про-

пуск во всякое воемя.

 Вы ошибаетесь, синьор, — отвечал палефреньер иевозмутимо. — я очень хорошо знаю мессера Буонарроти. но мой долг ие рассуждая исполнять приказания папы н моих иачальинков.

Микеланджело не веона ушам своим. Ему казалось. что все это ои видит в дурном сие. Ничего ие ответив, повериулся он, пошел домой и написал папе следующие

стооки:

«Блажениейший отец. Сегодия, по вашему понказаиию, я был выгнаи из дворца, а потому объявляю вам, что с этого часа, если пожелаете меня видеть, то вам понлется нскать меня в доугом месте, а не в Риме».

Он отправил это письмо камерьеру Агостию Скалько

для передачи папе.

Призвав двух верных слуг, давно у иего живших, старших иадэнрателей за рабочими, плотиика Козимо и мраморшика Антонно, он сказал им: Ступанте, отыщите какого-нибудь жида, продайте

все, что есть в этом доме, и приезжанте ко мие во Фло-

реицию.

Потом отправился в гостиницу «Трех Мавров», где останавливалась почта, взяд место в неуклюжей и исудобной почтовой карете, запряженной четверкой заморенных кляч, и через два часа выезжал из Рима по дороге на север. Его спутинками были угрюмый и молчаливый аптекарь из Перуджи, старый еврей-ростовшик с лицом ветхозаветного патриарха, монах-чертознанец, веселый и веотлявый, все воемя убеждавший евоея коеститься, и толстая, белолицая мызница с коозинкой яиц, миожеством узелков, которая боялась нападения разбойников

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Да ведь ваш папа страшный холерик! (франц.)

или турок. Микеданіджело был рад, что инкто его не узнает, по все-таки опасался и успокомася комучательно только тогда, когда отъехали на иссколько миль от Рима. Кругом на необозримое пространство до амфитеатра Сабинских гор с грозимы обрывистым утесом Рокка ди Папа, как туманіюе море, мяткими, зелемо-синиямі вольами холмов расстилалась Кампанья. Кое-тде на ясном небе чернела сторожевая бания непокорных феодальных баронов Священной области — Колонна, Орсини, Савелли. Над тихими развалинами и сломанными пролетами акведуков, тянувшихся до самого Фраскати, реяли черные крикливые стам галок и ворой.

Микеланджело, радуясь тишине и свободе, с наслаждением вдыхал крепкий как вино, сладкий, как мед, запах диких трав. Все, что с инм произошло на службе папы Юлия, казалось ему теперь далеким воспоминанием.

Дорога медленно поднималась в гору. Он любовался больками, лежавшими на горизонте равнины. С детства любил он отыскнаять в этих громадак образы, как бы статун неведомого ванталя, которые величием превосходят все, что может создать человек. И он вспоминил, как однажды, глядя на каменоломию Каррары с высокой горы над морем, задумал высесчы в скале исполинскую статую, чтобы мореплаватели видели ее издалека. То была греза художника, такая же бесцельная, как эти митювенные, чудовищиме и плевительные очертания нагроможденных облаков.

# VII

Наступила ночь, когда почтовая карета, дребезжа и ввеня, въехала в плохо мощенивье, тесные и узики улицы маленького города, старой крепости Поджибоиси, первого местечка, принадлежавшего Флоренции, в восемнадцати или двадцати милях от города. Микеланджело решил остановиться и отдохнуть до утра, считая себя в безопасности здесь, иа земле, принадлежавшей флорентициам. Правителем города, подеста, был его приятель Федериго Старию.

Буонарроти остановился в маленьком альберго под вънеской Словяниюто Блода», недалеко от ратуши. В громадиой сподчатой кухие пылал очат, играли в кости, распевали песии и пъвителовали догланеры, чиновники таможни и наемные солдаты из Сан-Джемниьяно. Хозяни объявил, что все постена заняты лощадинями барыш-

<sup>1</sup> Гостиница, постоялый двор (итал. albergo).

инками, специявними на снеискую ярмарку, и отвел гостя в тоссиую душиную горинцу, где на необъятном ложе, подобни катафалка, заливались храпом трое спящих; он указал Микеламидело на оставшеем свюбодное место с края постеал и обещал дать отдельную подушку, уверяя, что «жежал немного потеснитеся, то будет просторно. Гость предпочел устроить ночлег у окна на широкой деревяиной скаме, завернувшись в дорожнымй плащ и подложив под голову вместо подушки кожаную сумку с чертежами и бумагами.

Давно уже не спалось ему так сладко, как в этой доянной гостинице, первую ночь на свободе и в родной

земле.

Петухи пропели, звезды начинали бледнеть, и в часовие св. Петронналы прозвучал колокол, когда послышался громкий стук в ворота альберго, крики богохульства, топот лошалиных копыт. Микеланджело вскочна и долго не мог сообразить в темноте, что с ним и где он: он все забыл во сне, и ему казалось, что он еще в Риме, в своей спальной комнате рядом с мастерской. Затем вспомина н полумал, что это винзу, в кухне, буйствуют пьяные доганьеры. Но по лошадиному топоту в соседнем переулке скоро догадался, что дело неладно, должно быть, за ним приехали посланные от Юлия. Сердце его забилось чаще; он хорошо знал, что поступок его с папою может стонть ему жизин, или, по крайней мере, заключения в страшных подземных теминцах Св. Ангела. В темноте, общаени скамью, ошупал он кожаный пояс с понкоепленными к нему ножнами, вынул книжал и положил оядом с собою на подоконник.

Дверь горинцы отворилась, и в нее просунул голову хозяни гостиницы, заспанный и растрепанный, с фонарем в руке, от которого упал колеблющийся круг света на

кирпичный пол.

— Не вы ан мессер Микеланджело Буонарроти из Рима? — споосил хозяни.

— Я Буонарооти из Флоренции и возвращаюсь в

мой город на Рима. Чего вам нужно?
— Ах, помнауйте, ваша эчеленца<sup>2</sup>, мог лн я предполагать что-либо подобное!— воскликиул хозяни с подобострастным поклоном.— О, зачем же ваша эчеленца давеча не наводьям предупредить? Знамо, знамо, инкогнито... Но, поверьте, если бы я только имел счастъе подозревать, что такой знатилий и благородный господли делает

<sup>1</sup> Таможенники (итал. doganiere).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ваше поевосходительство (итал. eccelenza).

честь моему скромному жилнщу, я отвел бы покои внизу. Правда, мы ожидаем с часу на час посла ясиейшей республикн, мессера Джустнинанн, но для вас, знаменитейший и сиятельиейший...

 Послушайте, что вам нужно? — повторил Микеланджело с нетерпением, слыша продолжавшиеся крики и стук.

— Курьеры, курьеры его святейшества, преблажениейшего и преплобиейшего отда нашего папы Юлия, — объявил хозяни с таинствениым видом, как неожиданио радостную весть. — Я велел им отпереть с вашего позволения. Пресердитые и преважные господа, осмелось доложить, едва ворот не выломали, всю крепость всполошили...

— Вы окажете мие большую услугу, добрый человек, произнее Микеланджело,— если немелленно пошлаете когонибудь или сами сходите к элешнему подеста моему другу мессеру Федерню Старию. Попросенте от моего имени, чтоб он пришел со своими людьми: скажите, что мие скоро может понадобиться его помощь.

— Вашей милости нечего беспоконться,— возразил козяин,— я слышал голос мессера Федериго у монх ворот.
А иочью он инкогда не выходит без стражи. Вот и гос-

пода курьеры...

N он пропустна в комнату пять человек, с ног до головы вооруженных, в огромных ботфортах, забрызганных грязью. Трое спяцих на громадной постели проспулнсь и вскочили: один из них, думая, что это разбойники, спрятался под кровать, другой, крестясь, шептал Ave Maria  $^2$ , третий ругался, протирая глаза.

В предводителе маленького отряда, в молодом человес с красивым и хищиым лицом, Микеланджело узнал кавалера папской гвардин. Юноша сиял черный берет с

алым пером н произиес, вежднво кланяясь:

— Имею честь быть, мессер Буонарротн, вашим по-

корным слугою — рыцарь Джисмондо Бранднию. Я появолял себе явиться к вашей мидости с поручением от папи-Не угодно лю будет вашей синьории последовать за нами. лошади стоят у ворот. Не должно медлить, так как его святейщество ожидает вас с великим интерпением.

Папа, вероятио, уже получил мое письмо,— возразна Микеланджело,— я извещаю его, что навсегда уехал из Рима и не намесоен возводшаться.

Я нмею письмо от его святейшества.

Джисмондо приблизился и подал коиверт с привешен-

Мэр города.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Богородице, Дево, радуйся! (лат.)

ной на шнурке большою печатью зеленого воска, на которой изображена была тройная остроконечная митра и каючи онмского пеовосвященника. Хозяни поннес заплывшую сальную свечу в неуклюжем деревянном подсвечнике. Микеланждело прочел следующие слова, торопливо написанные рукою папы:

«По прочтении сего немедлению ехать в Рим или готовиться к нашему гневу. Юлий»

 Это письмо, — спокойно произнес художник, ни в чем не меняет дела. Вы можете передать его святеншеству, что я остаюсь при моем намерении инкогда не возвоащаться в Рим.

 Мессере, — молвил Джисмондо, — говорю вам теперь не как посланный его блаженства, а как человек, желающий добра великому художнику, славе и гордости нашего отечества: исполните волю папы. Святой отец разгневан, но готов простить и оказать вам новые, еще большне милости. Я знаю, что он ведел заплатить двести дукатов, которые вы в прошалю субботу заняли в банке. мессера Галли.

 Благодарю за добрый совет, рыцарь,— с усмешкой возразна Буонарроти, - но, к сожалению, вы имеете дело с человеком не менее своевольным и упрямым, чем его святейшество папа Юлий. Не тратьте же слов даром: воля моя столь же нензменна, как воля папы, н счеты мон

с ним кончены.

 Мессер Буонарротн, как мне ни прискорбно, но я должен предупредить вашу милость, что в случае, если бы вы не пожелали добровольно вернуться, я имею полномочня употребить крайние средства. Надеюсь, что вы не заставите меия.

— Угроза? — перебна Микеланджело и быстро подошел к окну, открыл ставин, поднял подвижную раму с тусклыми стеклами и увидел у ворот альберго Федериго Старно с вооруженными людьми и толпою любопытных.

Утреннее небо светлело, колокола св. Петронналы

заливались весело и тоико. Мессер Буонарротн, последнее слово: вы не желае-

те следовать за нами? — произнес Джисмондо. Оставьте меня в покое, уверяю вас, это дучше для

нас обонх.

— В таком случае...

По знаку Джисмоидо один из солдат поиблизился к Микеланджело и взял его за руку. Он понял, что они

хотят связать его, и оттолкиул солдата с такою силою, что ои ударился о стеиу и едва ие упал. В то же миювеиие Буоиарроти схватил киижал и, выглянув в окио, приветствовал своего друга подеста гоомким голосом:

 Доброго здоровья, мессер Федериго. Как поживаете?... Нет, иет, благодарю вас, пока помощь ваша ие

иужиа.

Потом, обериувшись к папскому курьеру, продолжал. — Слушайте, мессере, если кто-инбудь из ваших людей троиет меня пальцем, я позову стражу подеста, и вам будет плохо. Мие довольно сделать знак, чтобы люди, стоящие у ворот, нарублан вас. Мы здесь из свободной земле. Я граждании Флорентинской республики, и горетому, кто посмеет наложить на меня руку. Я не хочу, чтобы проливалась кровь. Ступайте же с Богом, пока не случилось беды.

Джисмоидо поиял, что Микелаиджело не шутит, переменил выражение лица и голоса и начал просить, чтобы

ои, по крайией мере, ответил на письмо папы.

Художник согласился, велел хозяниу принести черильзницу и написал короткое письмо, в котором извещал, что посланиве настигли его в флорентинских владениях, а потому не могли заставить ехать в Рим, объявил, что ни за что не вернется, что за верную службу ис следовало оскорблять и выгонять его как негодяя и что так как папа не хотел дозволить ему окончить гробицу, то ои считал сделаниям условия уничоженными и не желал делать новых.

Выставив число в письме, ои запечатал и передал сто Джисмоцил. Ръщаръ с церемоциюю испанскою вежлявостью поклоиндся и моляна: «Надеюсь, до скорото свидания в Риме», и, так как делать было больше иечето, выше, со своими лодьми. Через несколько времени Буонадороти услышал удалявшийся стук дошадиных копыт.

В тот же день среди милых нежных холмов, где извиваются серебряные кольца Арио, он увидсь черепичный, подобный громадному нераспустившемуся цветку, красиоватый купол Марии дель Фьоре и темио-серую высокую башию палаццю делла Синьория.

## VIII

В это время правителем Флореиции, пожизиениым гоифалоньером, был старый друг Микеланджело, Пьетро Содерини. Он принял художника под свою защиту.

Через три месяца пришла из Рима папская булла.

«Воздюблениые чада!— обоащался Юдий к флорентииским синьорам. — прежде всего апостольское наше вам благословение во эдравие и спасение души и тела. Микеланджело, ваятель, который легкомысленно и необдуманио усхал от нас. имие, как мы слышали, не смеет возвоатиться. Мы не гневаемся на него, зная ноав и поиооду дюдей, подобиых ему. Но для того, чтобы он отложил всякое подозовине напоминаем вам о долге сыновией почтительности и поохчаем сказать ему, что ежели бы он пожелал веонуться, то мы не поичиним ему никакого зла и поимем с той же милостью, какую оказывали ему до отъезда. Из Рима дано 8 июля 1506, нашего поавления тоетьего лета».

Микеланджело хорошо знал, что святой отец не задумается нарушить слово, что он не раз уже преступал клятвы в делах с людьми более сильными, и что милостивая булла — только хитрость, дипломатическая западия.

Содерини ответил Юлию почтительно и уклончиво, что Микеланджело так напуган (impaurito), что, несмотоя на уверения, заключениые в булле, считает возвращение в Рим небезопасным. Он, Содерини, всячески убеждает и будет убеждать его возвоатиться в Рим, но вместе с тем уверен, что если только он перестанет обращаться с Микеланджело ласково и осторожно, тот непременио убежит. Два раза он уже был близок к тому. Гоифалоньео не обоатил большого виимания на пеовую

буллу, не очень торонил Микеланджело ехать и надеялся. что гиев Юлия скоро потухиет.

Через несколько дней пришла вторая, еще более милостивая и настоятельная булла. Тогда Содериии, человек, безукоризиению честиый, но

слабый и неоещительный, призвав Микелаиджело, молвил: — Ты поступил с папою так, как не осмелился бы поступить с ним король Франции. Не при против рожна. Довольно упооствовать. Мы не хотим и не можем начинать из-за тебя войну с папою и подвергать город опаснос-

ти, а потому просим тебя возвратиться к его святейшеству. - Лучше я отправлюсь к великому турку, чем к его святейшеству, — воскликнул Буонарроти, — султаи сумеет

защитить меия от папы.

Содерини знал, что эти слова в устах Микеланджело не простая угроза. Художник давио уже вел переговоры с Баязетом II через одного приехавшего из Константииополя францисканского монаха. Чувствуя себя, как эверь. затравленный в берлоге, Буонарроти готов был на все, чтобы избавиться от стоашных когтей папы. Султан поеллагал ему построить мост через один из рукавов Золотого Рога, чтобы соединить Константинополь с Перою. Ху-

От Содернии пошел он к монаху францисканцу, с ко-

торым вел переговоры, - к фра Тимотео.

Тот принял его, как всегда, с радостью, стал угощать восточным розовым варечьем, показал новые письма из Коистантинополя и умолял поскоре решить дело, так как султаи ие хочет долее ждать и требует окончательного ответа.

- Фра Тимотео, произиес Миксаналисьо, аакаминаю вас, скажите мие правар, как перед Богом, не потребует ли султан, чтобы в отрекся от Христа и поклоникля нечестнюму Магомету? И лучие котел бы умереть, чем ис только сделать, но даже подумать что-либо подобное.
- О, будьте, покойим, мессер Буонарроти, клянусь ам Святою Пасхою, клянусь спасением души моей, что султан ие потребует от вас инчего протнявного совести. Поверьте мие, суд Божий не то, что человеческий. Я жил в Коистантинополе, жил в Риме, и, право, мие трудно было бы решить, говорю вам по совести, где больше порочных людей при дворе его святейшества в или при дворе его велячества в или при дворе его велячества и места дворе его велячества. Мессер Буонарроти, все мы люди, все человен. Я зывала язычников, которые были милосердиесе и праведиее, чем те, кто изъвъвают себя христианами и повторяют мертвыми устами: «Господи, Господи», а в сердце их дъявол.
- Буду лн я свободен, фра Тимотео, свободен во всем? Поэволит ли мие султаи в искусстве делать то, чего
- я желаю?..
- Слушайте, сыи мой, я прочел одиажды, не помню в какой кинге, что древний ваятель задумал вырубить из целой горы, стоявшей на берегу моря, статую Александра Великого, такую громадиую, чтобы на ладони рук ее мог поместиться город с плошадями, улицами, храмами, с десятками тысяч народа. Если бы вы задумали что-нибудь подобное, а я знаю, что великая душа ваша способна н к большему, то султан поймет вас и ин в чем ие откажет ни в деньгах, ни в людях. Этот всемогущий государь хочет. чтобы вы создали произведение, достойное вас и его, необычайное, о каком еще ии одии человек на земле и подумать не смел. Султан сильнее папы, и в соавнении с тем. что он ожидает от вас, замыслы его святейшества инчтожны. У папы есть Брамаите. Довольно с него. Лучшего не стоит. На вашем месте я бы показал флорентницам-купчикам и римским папам, кто у инх был и кого они лишились! О, я проучна бы их, уехал бы к султану уже для того, чтобы

долго они помним, что значит оскорблять художника У меня и теперь душа замирает от смеха, как подумаю, какое лицо сделает папа, узнав, что ваша милость уехала к султану. Святой отец будет себе руки кусать от элобы. Да поэдно,— питичка улетела, не воротившь. Итак, мессер Буонарроти, по рукам, не правда ли? Я дуриого не посоветую. Через два дия мы выежаем отсюда, потом на корабле из Венеции. Скажите только «да»— и я сегодия же напишу его величеству.

#### IΧ

В глубоком раздумьи возвращался Микеланджело от фра Тимотео по тихим улицам Флоренции. В сотый раз взвещивал ои на внутренинх весах совести: папа или турок? Что лучше — папа или туоок?

 Господи, иеужели и вправду нет на земле свободы, иеужели иет такого места, где бы я мог никому не служить — ни папе, на туоку, исполняя волю своего сеодна

н Бога?

С тяжелым вэдохом поднял он глаза к небу. Недосягаемо высокне облака, круглые, мелкие, голубые как перламутр, освещались иевидимой луной: там был вечный холод, покой и свобода.

— Папа нан турок? — повторял он с горькой усмешкой. — Монах прав, онн стоят друг друга. Не все лн равно! Нет свободы, надо быть рабом, надо терпеть и покоряться.

Он вспомнил себя, каким был в Поджибоиси — бесстрашими н иадменным. Трех месяцев меляки оскорболний, мелких счетов с жизиью довольно было, чтобы обезоружить его сердце, чтобы в душе его ие осталось ин капли гордости. Он чувствовал себя беспомощимы и слабым. Стоило возмущаться, стоило убегать из Рима, людей смешить!

Поскорее вериулся он домой, не зажиная свечи, разделся, ает в постель, с головою завернулся в одеяло так, чтобы нячего не видеть и не слышать, повторяя одно слово: «Скучно, скучно!» Холод отвращения к жизин, к людям, к себе произвывая его до сердца, как холод смертельной тошноты. Обессиленный и уничтоженный, без мысли, без чувства, без воли, заснул он мертвым сном.

На следующий день пришла третья булла.

Гоифалоньеру донесли о новых переговорах Буоиарроти с турками. Содерини опять призвал его к себе и стал уверять, что если ои уедет к султану, Юлий наверное отлучит его от церкви. Лучше умереть от руки папы, чем жить при

дворе турка. Впрочем, художнику иечего опасаться; святой отец благосклонен и тоебует его к себе, потому что любит. а не потому, что желает поичинить ему обиду. Но если он все-таки страшится, Флорентинская синьория готова дать ему титул посланника — ambasciatore, делающий липо иепоикосновенным.

Микелаиджело ответил, что согласеи на все и готов ехать

к папе

В это время его святейшество, не как смиренный пастыоь Хоистовых овен, а как оимский военачальник, не сиимая шлема и паициоя, не сходя с боевого коия, опустошил замки, города и селения непокориых вассалов и бароиов церкви, завоевал Перуджу и триумфатором при кликах иапода вступил в Болонью.

С титулом ambasciatore — посланника Флорентинской республики — приехал туда Микеланджело 15 иоября

Гоифалоньео дал ему письмо к своему боату, каодиналу

Содериии.

«Смеем вас уверить,— писал ои, между прочим, брату,— что Микелаиджело— человек иеобыкиовенный, первый ваятель в Италии, если не в целом мире. Мы пооучаем его вашему вииманию. Веждивостью и дасковостью можно с иим сделать все что угодио. Но следует дать ему заметить, что его любят и ценят. Помиите, что Микелаиджело возвращается к папе, доверившись нашему слову».

Несмотоя на все дипломатические любезности. Буонарроти, по собствениому выражению в одном из тогдащиих писем, ехал к папе «с оемием на шее», то есть как собака

которую ташат иасильио.

Он передал письмо кардиналу Содерини, который был болен, извинился, что не может лично ходатайствовать, и поручил одному из своих епископов замолвить слово перед папою за художника.

Буонарроти приехал в Болонью утоом и пошел слушать обедию в собор. По дороге встретили его папские коиюхи.

Они обрадовались и повели его во дворец.

В торжествениой и мрачиой зале, во Дворце шестиадцати (Palazzo de sedici), папа, окруженный рыцарями и военачальниками, сидел под триумфальным балдахином из темио-зеленого бархата, по которому были вышиты золотом дубовые листья и желуди — геральдический зиак Юлиева дома — делла Ровере.

Епископ, приближениый кардинала Содерини, встретил Буонарроти в дверях, положил руку на его плечо и стал успокаивать:

— Как вы себя чувствуете, сыи мой? Главиое, ие теряйте присутствия духа. Господь милостив, папа сегодия в хорошем настроении. Не бойтесь, уж мы за вас похлопочем.

Микеланджело взглянул на епископа: это был вертлявый человек с угодливым и приториым выражением лица.

 Главиое, поисутствие духа. — повторял ои хлопотливо. — Сложите руки, смотрите его святейшеству в глаза; его святейшество любит, чтобы ему смотрели прямо в глаза. Изобразнте коотость и смирение в дине...

Епископ подвел художника к престолу папы. Микеланджело стал на колени.

Юлий взглянул на него исполлобья и тотчас же отвел глаза. В старческих пальцах сжимал он костяную ручку своего страшиого знаменитого посоха. Наконец Юлий проговорил тихо и угрюмо: - In cambio di venire tu a trovare noi, tu hai aspettato che

veniamo a trovare te? — Вместо того чтобы тебе явиться к иам, ты подождал, пока мы сами ие пришли к тебе?

Его святейшество хотел этим сказать, что Болонья находится ближе к Флоренции, чем Рим, и таким образом ои

первый приехал к Микелаиджело в Болоиью. Художиик произиес заранее приготовлениые слова вежливо извинял свой поступок, уверяя, что не имел желаиия оскорбить его святейшество. Он позволил себе поки-

нуть Рим, полагая, что более не иужен папе. Юлий ие отвечал и сидел, опустив голову. Лицо его было гиевио, брови нахмурены, и судорожио подергивались углы плотно сжатого, старческого, ввалившегося рта.

Наступило модчание.

Тогда угодливый епископ решил, что пора заступиться, что иначе дело может кончиться плохо для Буонаороти. Среди вловещего молчания он произиес жалобиым и глупым голосом:

 Ваше святейшество, простите бедиягу, не извольте иа иего гиеваться. Такой уж народ все художники: с них и спрашивать нельзя, это люди невежественные, необразованиые, инчего не разумеют, кооме своего ремесла...

 Дурак! — закричал папа таким голосом, что у епископа иоги подкосились от испуга, - ты говоришь ему дерзости, которых и мы ие говорим. Невежда ие ои, а ты. В мизиице этого человека больше ума, чем в твоей голове. Убирайся к черту!

И ои с яростью замахиулся костылем на епископа, ко-

торый стоял ии жив ии мертв,

Тогда коиюхи, лакен, приспешники окружнан, заперан, оттесними его, сначала потихоньку, подтаживая под докти, потом уже не церемонясь, выпроваживая в двери, по вы-ражению самого Миксанджась, который впоследствин нередко рассказывал об этом случае друзьям своим,—
«лакейскний толуками».

Папа сорвал сердце на епископе. Все вздохнули свободиее. Юлий велел художнику приблизиться, подиял его

и милостиво дал благословение:

— Чудак, — молвил папа, и улыбка заиграла на его губах. — Чего ты струсил? Думал, я тебя съем, что ли? Потом лицо его сделалось сервезно, он наклоиился и сказал ему на ухо быстро и тихо, так, чтобы окружающие не могли слышать:

— Не верь клеветникам, как я не верю, и зиай, Буонар-

века, кто бы так любил тебя, как я.

Ои обнял, поцеловал Микелаиджело в лоб, и оба почувствовали, что понимают друг друга.

### ΧI

Вскоре после этого свидания папа, еще находясь в Болонье, приказал художнику выясенть с него громадиую статую, отлять из меди и поставить в инше иад главими входом в церковь св. Петрония. Для исполнения заказа положил он в банк мессера Антонию Мария Ленямо тысячу скуди. Буонарроги с жаром принялся за дело, и до отъезда Юлия в Ринг глиниялая модель статуи била готова.

Одиажды папа пришел к иему в мастерскую взглянуть иа работу. Святой отец был изображен благословляющим иарод правою рукою, ио художник ие зиал, что дать ему в

левую.

— Не пожелаете ли книгу, ваше святейшество? спросил он Юлия.

— Кингу!— воскликнул папа.— О, иет, я человек неученый. Не кингу, а меч. Mettimi una spada, che io non sono di lettere

Потом, указывая на могучее и грозное движение подиятой правой руки, папа, улыбаясь, спросил его:

— Что это? Благословение или проклятие?

— Ваше святейшество, — отвечал Микеланджело, вы говорите жителям Болоньи, что накажете их, если они будут непослушим.

Буонарроти провел шестнадцать месяцев в тяжелом труде, лишеннях и заботах, отливая статую. Наконец она была готова: над входом в церковь сндел медный папа, как живой, с грозно подиятою десницею, но в левой руке дер-

жал он не книгу и не меч, а ключи св. Петоа.

Эта статуя погибла бесследно. Граждане Болони, которые некогра встречали восторменными криками Юлиятриумфатора, по возвращении нагнаниях папою герцогов бентиволю с яроствю, бранню и холотом стащими веревками статую на площадь и разбили ее идребезти; герцог Альфонсо д'Эсте, большой любитель и знаток артильрии, вылил, из обложою громадиую пушку, которая получила имя Длобломков громадиую пушку, которая полу-

Микелаиджело, окончив работу, вериулся в Рим и иадеялся, что папа позволит ему продолжать гробинцу.

Но враги готовили новые сети. Браманте не мог успоконтъся, придумывая средства, чтобъ поссорить папу с Буонарроти, и с этою целью пригласил из Урбино своето родственника, нокого Рафазал Санти. Он утадал, что Рафазь будет саниственным соперником, страшими для Буонарроти не в скульптуре, а в живописи. Браманте решил заманить Миксанаджело в живописи и стал нашептывать папе, что следует покрыть фресками потолок недавию перестроенной капеллы Сикста и что во всем мире ист человека более способного к столь трудиому делу, чем Миксанаджело. Браманте наделясь, что если Буонарроти не примет заказа, то восстановит против себя папу, если же согласится, то славу его как живописца затинт Рафазал.

Микеланджело понял намерение врагов и старался набавиться от заказа. Он убеждал папу, что следует поручить это дело Рафазлю, что он, Буонарроти, отвык от живописи, ие разумеет и не любит этого некусства. Но таков бъм ирав Юлия: чем больше Микеланджело упроствовал, тем испреклоние становилась воля папы. Дело грозило окоччиться мовою ссорою. Браманте злорадствовал,

— Нашла коса на камень,— говорил он сообщинкам

своим, весело потирая руки.

Наконец Микеланджело поиял, что сопротивление бесполезио, и скрепя сердце, с отчаянием в душе. начал под-

готовительные онсунки.

Сикстниская капелла — узкое, длиниюе здание с высокими окнами, с гладными гольми стенами без вкляки украшений. Продолговатый потолок с дугообразными отвесами хорошо освещен. Желая оставить свободное место для совершения служб церковных, папа не позволил загромождать нижней части часовии. Асеа надло было строить так, чтобы без подпорок они держались на высоте, соединясь с подом только узкими опасными лестинцами.

Папа поручил Браманте постройку лесов. Он долго не

знал, как приступить к этому трудному делу. Наконец придумал способ: проделал в крыше и потолке небольшие дыры, в которые пропустнл канаты: на них должны были держаться легкие висячие мостики. Эта сложная сеть веревочной паутины — хитрая воздушияя постройка, была чудом искусства. но чудом бесполезным.

Мнкеланджело, увидев ее, рассмеялся в лицо Бра-

манте:
— Что же мы будем делать с дырами, когда придется

покрывать эти места живописью? Браманте смутнася, пожал плечами и ответна, что ниаче сделать исььяя, если не строить подпорок синзу, чего папа не поэволяет.

Тогда Буонарроти пошел к Юлию и объявил, что леса

Браманте никуда не годятся.

— Ежелн он не умеет,— возразнл папа, бросая гневный взгляд на архитектора,— сделай сам. Браманте почувствовал, что попал в яму, которую рыл

Брама другому,

Микеланджело разобрал веревочную паутину, заделал дыры, причем вынутых канатов оказалось такое множество, что бедный помощинк его, плотник Козимо, которому он их подарил, на вырученные за инх деньги вылал замуж

двух дочерей.

Буонарротн постронл леса без помощи веревок, искусно утвердив на каринзах выступы бревен и досок, соединяя их и переплетая так, что подмостки становильсь тем прочнее и надежнее, чем более накладывали на инх тяжестей.

Эта постройка открыла глаза Браманте, научила его воздантать деса, и он воспользовался уроком, когда строил

подмостки для церкви св. Петра.

Боясь, что собственных сил не хватнт для выполнення замысла, Буонарротн пригласил из Флоренции живописцев — Граначчо, Буджардино, Бастьяно ди Сангалло.

Но скоро увидел он, что помощинки бесполезны; они раздражали его упрямством и неумелостью. Мало-помалу он начал их избегать, потом отпустил совершенно, и они

уехалн домой оскорбленные и негодующие.

Микеланджело принялся за работу одни, инкого не пуская на леса, кроме плотника — молчаливого Козимо. Анцом к лицу с почти непреодолимыми трудностями

Буонарротн отказался от всякой помощн.

Окончив первые картины, он разобрал часть подмостков, чтобы ваглянуть на работу синзу, н убедился, что размеры человеческих фигур слишком малы, не соответствуют высоте потолка. Он должен был уничтожить все сделанное и сызнова начать работу. Картина потопа была готова, когда за ночь, при северном ветре «трамонтано», на стенах, покрытых новою непросохшею навестью, выступила плесень. Инкеланджело увидел белесоватые уродливые пятна, под которыми краски побледиели и кое-где совсем исчезли. Он побежал к папе.

 Говорна я вашему святейшеству, что живопись не мое дело. Все, что я написал, погибло. Если вы не верите,

пошлите ного-инбудь.

пав послал Ажулняно ди Сангалло, который, осмотрев стемь помым, что Миксаладжело накладывал саншимо влажизую на быто помым том влажизую на сегото при ночном холоде выступила плесенью; Сангалло утешна и научил приятеля синилать плесень так, чтобы она не причиняла вреда картине.

Он писал лежа, закидывая голову, чтобы видеть потолок. Тело его так привыкло к мучительному положению, что, когда становился на моги, держал голову прямо, он почти инчего не видел. Эрение ослабевало; он боялся соденнуть, страдал бессионицами и головокуржениями. Чтобы читать письма и бумаги, должен был подымать их выше головы и обращать глаза кнерху. По цельми неделям

не сходна он с лесов на землю..

Когда же сходых, то, поиуунь голову, угромый и одынокий, специя, то вессымы улицам Рима и чурствовал с отвращением на своем изможденном лице любопытные взоры зодей. Езу чудильсю, что он должен казаться выхолцем из могилы. Повесдневиме человеческие лица были езу противнее и ненавистнее, чем когда-либо. Завидев надали знакомого, он обходил его, чтобы не встретить. Его мучиль вечное подозрение, что за ими подкатривают враги, подосланные Браманте. На вежливые поклоны друзей он не говерить, и до папы дошли слухи, что Микеланджело не в своем уме, что он стравает челой месан вгороде стали своем уме, что он стравает челой месанахнолей: Однажды, в жаркий день, когда у потолка на подмостках было нестерпным одушно. Микеланджем о работал с утра, лежа на своей скамейке, передвижной, катавшейся на колесах, с небольшим деревлиным няголовьем, покрытым войлоком, чтобы оно не терло шен. Голова его была закниута: пот выступал на лбу и порою с потолка прямо ему на лидо надали капли невысохших красок, только что положенных икстью. К этому он давно привык и не обращада внимания. Лидо его в разноцветных пятнах казалось бы смешным, если быле было таким уородивым и страшимы.

Картина изображала создание первого человека. Вот Отец в порыве бури, окруженный ангелами, спускается с иеба к телу Адама, лежащему на голой земье, и готов прикоснуться, но еще не прикоснулся рукой к его руке, чтобы дать ему жизиь. Микеланджело осторожно накладывал последние тонике, почти неуловивые тени, докаччивая руку Адама, беспомощно протянутую к Создателю, с мотучими, но ноеживлениями мускулами, поникшую, слабую, как у спящего ребенка, который должен и ие хочет просмуться.

Виизу на лестнице послышался знакомый скрип ступеней. Буонарротн всегда боялся, чтобы его не застали врасплох. Он встал со скамейки и подошел к двери, нарочно устроенной так у входа с лестницы на подмостки, чтобы никто не мог взойти на леса, когда Миксандижело запирал ее изнутри. Надо было выломать дверь, чтобы проникнуть в эту воздушную крепоста.

«Кого черт иссет?»— подумал художник со злобою и спритался за доски рядом с дверью, расположениме так, чтобы можно было, как на засады, видеть, кто идет по лестнице. Тревого оказальсь напрасной. Миксаладжело забыл, что послал Козимо к ближайшему пекарю, «fornaio», за хлебом и ветчиной на завтоак.

— Это ты? А я испугался, думал, опять лезут. Письмо?
— Почта из Флоренции,— отвечал угрюмый плотиик, карабкаясь по лестинце.
— Лаявй, лавай скоосе!

— даввив, давви скорее:
Он взял письмо, но перед тем, чтобы распечатать, подумал: не лучше ли сперва кончить, наложить последиие
тени, потом он забудет их и не изйдет; письмо опять расстроит его на цельй день, лишит силы работать. Мысли
о семье, письма от отца и братьев были для него единственими горьким рассевинем, единственным отзвуком далекой
жизии. В последнее время он имел дургыв вести из Флорещини: младший брат Джован-Симоне, необузадиный,

леткомысленный коноша, вел порочную жизиь, не слушался отца, разорял семью, бросал деньги на женщии — эти проклятые, святые деньги, которые ои, Микелаиджело, зарабатывал с такими иевыразимыми страданиями, его деньги, его коовь и пот.

Ои иетерпеливо распечатал письмо, прочел, и лицо его потемиело, глава вспыхиули. Он злобио оттолкиул иогою рабочую скамейку, которая далеко откатилась с жалобным визгом, и иегодующими, большими шагами заходил взад

и вперед по скрипучим шатким доскам.

Отец писал ему о брате Джоваие-Симоие, который дошел до такой иаглости, что иедавио, вериувшись домой правизы, грозил старику побоями.

— Подожди, в тебя проучу, негодяй!— восклидьа Миксанадкосло, размахныма рухами, не обращая винмания на сосредоточенного Козимо, который давно привык к этим эростным монологам своего господина. Кончив есуднай завтрах, плотник равнодушно вознася в углу над кадкою со свежей известны для вотолаха.

— Ты ие человек, а зверь,— продолжал Буоиарроти, обращаясь к невидимому собеседиику— anzi sei una bestial—И я поступлю с тобою, как со зверем. Знаешь ли, несудствый, когда сын полымает оуку на отца.— дело идет

о жизии и смерти?

Ои хватался за голову с отчаянием:

— О, Господи, да неужели ие могут они оставить меня в покое? Я скитаюсь в Италии, не нахожу себе покоя, терплю лишения, обиды, подвергаю себя бесчисленным подасистям, изнурно телел и душери и все для инх, все для отца и братьев. И вот, когда мие удалось иемного устроить и поддержать их, этот поломный хочет уничтожить все, что в приборел такими усилиями. Кланусь плотью и кровью Христовой, не быть тому вовеки! Есла бы десать тысяч братьев пришли ко мие, я сумел бы с изим тажести, я больше ис возъму на себя ии одного золотника.

Несколько раз он пытался преодолеть волиение и приняться за работу; ложился на скамью, привычным двикением закидывал голову и упирал затылок в деревниную перекладину. Но каждый раз вскамивал, бросал кисти и опять начинал ходить взад и вперед. Он так привык к своим лесте на ходу расставлял ноги шире, как и следовало, чтобы перешатцить и не провалиться в дыру между досками. Злоба душила его. Теряя самообладание, ои кричал и грозил кулаком. — Покажу я тебе, молокосс, что значит бросать на ветер чужие деньги, подкинать свой дом и свое добро. Вот ужо приеду во Флоренцию, погоди, щенок, доберусь я до тебя. Не посмотро я на вашу гордость, мессер Джован-Симоне, завоете вы у меня, как дети воют под розгами. На отна поляд оуку!. О. меразанны, все меразаны!.

Козимо, не отнимая рук от кадки, обернул к Микеланд-

жело равнодушное лицо.

— Это вы правду изволили сказать, мессере, что все мерзавцы. Изгадились людишки. Смотреть топно... Давеча Браманте опять подемлал: денет дает сколько хочу, только бы я позволил ему, когда вас не будет, въглянуть на потолок. Я ответил, что с лестинцы спиушу ето и этого молодчика из Урбино, Брамантова прихвостия Рафавля, если они осмелятся прийти сода. Мерзавцы!

Козимо выражался кратко и невразумительно. Но слуга и хозяин понимали друг друга с полуслова, даже без слов.

Козимо, есть у тебя чернильница и перо?

Есть, как не быть. Все у нас есть, кроме птичьего молока.

Он гордился хоаяйством своего воздушного жилища. Не тороявсь пошел. Коэмию в угол, где стояли две постели, порылся среди домашнего скарба, старого платья, кухонной посуды, бутылок с вином, горшочков с жиджими краками, запаса кистей, плотвичьки и столярных инструментов, ящиков с известью, нашел чернильницу, перо, бумагу, и подал их Миксандижело.

И тут же, присев на доски перед рабочею скамьею, художник решительно и быстро написал брату, которого, несмотря ни на что, любил больше других братьев, в буйных выходках Джован-Симоне находя душу, подобную

собственной душе.

Но на этот раз он высказал все, что думал, не смягчая выражений: anzi sei una bestia! Он грозил брату жестокою расправою, если он не одумается. Микеланджело, отправив

письмо, вздохнул свободнее.

На следующий день он опять принялся за картину. Когда худоминя вязлянуя на нее, он помувствовал радость. Он знал, что это ненадолго, что стоит кончить произведение, чтобы оно ему опротивело. Но мнювения этой обманчивой радости были единственной наградою, без которой он бы не принял и не вывнее муки твомчества.

Микеланджело радовался, думая, что в действительно-

сти все было так, как он изобразил, и не могло быть иначе. Блаженные духи, первозданные херувимы, которые прячутся в бурных складках ризы Господней, с недоумением, любопытством и ужасом смотрят на человека, на сво-

его нового брата, а в лице Создателя — благость, которая есть совершенное зианне. Но если Ои благ и зиает все, то зачем создает обречениого греху и смертн?

#### XIII

Наступалн сумерки. Художинк собирался оставить работу, когда сиова услышал винзу иенавистный скрип ступеней и чужие голоса.

 Мессер Буонарротн! Эй, мессер Буонарроти, звали его так, как будто инчуть не боядись помещать.

 Опяты О, черти! проворчал художник и хотел крикнуть ругательство непрошеному гостю, но, выглянув из засады, увидел винзу у подножия лестинцы папу Юлия в соповожлении авух комихов.

Поскорее, мессер Буонарроти. Разве вы не видите?

Его святеншество ожидает вас.

«Отправил бы я ко всем дьяволам ваше святейшество», — подумал Микеланджело и только тогда отпер дверь, когда убедился, что ин самого Браманте, ин Рафаэля Саити не было с Юлием.

Он сошел, поздоровался и попросил благословения у папы с таким злобиым видом, что старик невольно улыб-

нулся: он был в хорошем настроенин.

— Святой отец. — молвил Микеланджело, — я не советую вам подыматься. Одна ступенька сломана, плотник не успел починить. Не дай Бог свялиться, костей не соберешь. К тому же темнеет, и вы все равно инчего не увилите.

Но папа уже толкал его нетерпеливо на лестницу.

 Ну, иу, ие упрямься же, полезай вперед и давай мне руку. Если свалимся, оба расшибемся, вместе умрем,

как вместе жили.

Делать было нечего; папу ие переспорншь. Микеланджело медленно и осторожно стал подниматься, помогая и держа за руку старнка, который бесстрашно карабкался по узкой годовокружительной лестиние без перил.

— Одичал ты, мессер Буонарротн, — подсмеивался Юлий над спутником, — совсем одичал на своих подмостках. Приступу к тебе нет, волком смотришь, того и гляди укусищь.

усншь. Микелаиджело молчал и думал:

«Хорошо бы сбросить с лестницы этого болтуна».

Они лезли все выше и выше: те, кто смотрели снизу, должны были закидывать голову, и казалось, что художник уводит папу в недосягаемую бездиу, в самое небо, где в сумовке нечезали их соединенные тени.

Наконец вышли они на подмостки, старик, запыхавшись от подъема, тяжело дышал и опирался на плечо Микеланджело.

Потом ои стал молча обходить и рассматривать картины. Иногда с любопытством приподиямал, куски пурбой холстиим, которыми были завещани неокончениие фрески. Микеланджело страдал, но должен был водить его святейшество за руку, вежливо предупреждая, где надо поставить иогу и перешатирть дыру между досками.

Папа иетерпеливо жевал старческими губами; худож-

иик видел, что ои собирается что-то сказать.

«Ну, вот,— подумал Буонарроти с отвращением и ску-

кою», - иачиутся советы.

Юлий приблизил лицо к Сивилле Кумской , чтобы рассмотреть стращиме мыщцы загорелой руки, которою старуха-исполииша поддерживала иа колеиях открытую киигу, читая в ией пророчество.

Да, терпение, дъявольская анатомия!
 папа и обернул лицо к художнику.
 Клянусъ спасением
души моей, я инчего подобного не видел. Но это невозмож-

ио, — слышишь?

— Что иевозможио, ваше святейшество?

Я говорю, Буонарроти, иевозможно так работать.
 То зочешь того, что выше сил человека. Когда ты думаешь коичить потолок, если будешь выписывать каждый мускул, каждую жилку?...

— Я не могу иначе,— произиес Микеланджело.

— Да для кого, скажи на милость, для кого? Когда симнут леса, потолок будет на такой высоте, что всех этих твоих морщинок, мускулов и складочек все равио инкто и увидит. Надо стоять здесь, иа подмостках и смотреть в упор, чтобы оценить эти подробности. Зачем же тратить время и сильй Это сумасшествие.

Я ие могу иначе, — повторил Микеланджело, не

скрывая досады.

— Затвердил, как попугай, не могу иначе, не могу иначе, а тым моги. Слушай, Буонарроти, я стар, смерть у меня за плечами. Я хочу, чтобы ты комчил работу прежде, чем я умру. Ты должен комчить. Скорее, слышишь? Не выписывать — я так кому — скорее!

— В таком случае, ваше святейшество, — произнес Миксаниджело тихо и злобию, — следовало поручить работу кому-инбудь другому, например, этому ловкому молодому человеку, Рафаэлю из Урбино, любимцу Браманте и вашему, Оли бы живо расписали потолок и уж, комечно, и е постес-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Знаменитая древнеримская прорицательница из города Кумы (Кампанья).

иялись бы складочками и мускулами, которых, в самом деле, чернь, глазеющая сиизу, не оценит. Я согласеи уиичтожнть работу, но испортить ее никому ие позволю...

Юлий застучал костылем о звоикие доски пола.
— Что, что ты сказал? Повтори. Не хочешь ли, чтобы

я велел тебя сбросить с подмостков?

 Если вам угодио, я могу повторить, произнес Миксавиджело невозмутимо, — я сказал, что не двину пальцем скорее, чем иужно для моей работы, и коичу ее ие раиее. чем буду в силах.

— Буду в снлах! Буду в силах!— произнес папа, дрожа от злости и иаступая на иего,— подожди, иегодный, иаучу я тебя, как должио говорить со своим отцом и бла-

годетелем!..

Ои два раза ударил его палкою.

Микеланджело молча посмотрел ему в глаза. Под этим взглядом Юлий притих. Через несколько мічовений он уже расканвался. Когда они спустились с подмостков, старик обериулся к Микеланджело и хотел ему что-то сказать из прощание, но, увидев лицо художника, смешался, опять рассердился на себя н, как виноватый, поскорее ушел в сопровождении коноходь.

В тот же вечер к Буюнарроти пришел папский любымец, молдой Аккорано, и, объясник, что он послаи его святейшеством, с иевниимы бесствадством передал кошелек, туго набитый золотом,— в нем оказалось патьсот дукатов, просил позабыть обиду и старался, как мог и умел, извыинть свеют осподина. Аккорано был так очарователен, говорил с такою вкрадчивою улмбкою и жекственною грацией, что Микеланджжело не пробовал возражать, не мог сердиться, взял подарок, поцеловал мальчика в лоб и отпустил с миром, сказав, тот прощает обиду его святейшеству.

Микеланджело поиял: Юлий готов был на все, только бы с ним помириться, боясь, чтобы Буонарротн снова не

покинул его и не убежал во Флоренцию.

# XIV

Наконец наступил день, которого Юлий ожидал нетерениво. Потолок был готов. Микеландичело велас домать леса в 1512 году, в день Всех Святых. Облака пыли от сброшенных досок и бревен ие успели улечься, когда пришел папа в сопровождении прелатов, епископов и кардиналов. Косые лучи солица падали сквозы узиче окна часовии, проинзывая голубыми сиопами клубившуюся пыль. И сквозь нее, как бы сквоза дымку, в иедосятаемой высоте папа увидел создание Буонарроти. Юлию казалось, что

стены и потолок раздвинулись, и он созерцает лицом к лицу

откомвшуюся бездну.

Посредние было девять картии, изображавших творенне неба и земли из хаоса, солнца и луны, вод и растений, первого человека, жены его, выходящей по слову Бога из ребра Адама, грехопаденне, жертву Авеля н Канна, потоп, насмешку Сима и Хама над наготою спящего отца.

Вокруг девяти средних картии, не думая о тайнах, заключенных в них, вечно свободные и беспечные, нграли юные боги пеовозданных стихий, сопровождая равнодущной

пляской и хором трагелию вселенной.

Под ними — пророки и сивиллы, гиганты, отягченные

скорбью и мудростью.

Еще ниже — предки Инсуса Назарянина, ряд поколений, покорно передававших друг другу бесцельное бремя жизин, томившихся в муках оождения, питания и смеоти, Они не участвовали в мудрости пророков и сивилл, не слышали бури Господней, которая волновала веселые хороводы стихийных богов. В домашнем сумраке, в семейной тишине, онн только любили, укрывали и грели детей своих, ожидая понществия неведомого Искупителя.

Так Микеланджело изобразил три ступени бытия: веселне богов, мудрость пророков, любовь матерей к своим детям. Но трагедня Бога и человека, тайна бытия не разрешнлась нн веселнем, нн любовью, нн мудростью. Осмотрев потолок, Юлий обнял Микеланджело.

 Слава тебе, Буонарротн, пронзнес папа, н слезы блеснулн на его глазах, слава тебе н мне, нбо если бы не мое упорство, если бы я не стоял над тобою, не понукал тебя и не надоедал, ты инкогда не кончил бы.

Кардинал, считавший себя знатоком живописи, указы-

вая на потолок, произнес:

 Ваше святейшество, не находите ли вы, что следовало бы протрогать эту картнну золотом и аквамарином. А то простому народу потолок покажется бедным. Золото в церкви инкогда не мешает.

Папа с улыбкой обернулся к Буонарроти.

— Что ты скажешь?

 Скажу, блаженный отец, что более не прикоснусь к потолку: что я сделал, то сделал. Конечно, легко разукраснть живопись золотом и аквамарином по церковному обычаю. Но зачем? Люди, изображенные в монх картинах, были не из тех, которые украшаются золотом и пышными одеждами.

Толпами сходились римляне в часовию Сикста. Повсюду говорнаи о новых фресках; рыночные торговки болтали и спорили о живописи. Лансы, Империи, Анджелики, даже зиаменнтые своим легкомыслнем «Мадремано-вуоле», все модные римские куртизанки рассуждали о том, кто из двух живописцев выше, Рафаэль или Микеланджело.

А сам Буонарротн ходна как потерянный. За двадцать спецено на куствова привыкнуть к своей работе, что, амшившись ее, чуствоваа себя более одиноким, чем когдалибо. Вместо заслуженной радости в душе его были холод, пустота и скука.

В часовию он почти ие заходил, чтобы ие слышать иеле-

#### XV

Одиажды понадобилась ему кожаная сумка с бумагамн и письмами, забытая в ящике среди хлама и сброшенных лесов, которые не услени убрать на капеллы. К счастью, в этот день народу было мало: все пошли на большой праздинк в целоков св. Петоа.

Микелаиджело рылся в ящике; никто его не видел. Нагроможденные доски и бревна сваленими подмостков закрывали его. Художник с тайиым сожалением смотрел на пыльные развалниы своей неприступной крепости, где

он поовел столько памятиых дней.

Отыскивая нужную сумку и разбирая хам, тщатеа, мо сложенный бережляюьм Козимо, он усльшая вблази спор двух посетителей. Судя по говору, одни из инх был чужеземец, приехавший в Италию с далектог севера, вероятно, фламандский художник. В другом Буонарроти узная венецианца, ибо токсанское до изыковаривал, по-детски смешно и мягко, как г. Мессера Джорджо, своего собесецика, он называл мессером Зорзо.

Буонарроти старался ие обращать винмания на их разговор, но отдельные слова и выражения спорнвших поразили его, и он с любопытством прислушался к беседе.

 Как? И вы еще спорите, мессер Зорзо,— горячнася венецианец,— нет, нет, всеми комментариями Аверрозса к Аристотелю вы не докажете, что когда-любо Рафавль создаст что-инбудь подобное этому потолку.

Почем вы знаете, мессер Федернго, что ои создаст?
 Рафаэль молод, возразил медлительный и хладнокров-

ный фламандец.

 Да, молод годами, мессер Зорзо. Но ои себя показал до конца. Он тут весь как на ладони. Рафаэль всегда подражает.
 Подражает природе, тем лучше!— возразил Джорджо.

Подражает природе, тем лучше!— возразна Джорджо.
 В том-то и дело, что не одиой природе. Сперва он подражал своему учителю Перуджино, потом Леонардо

да Винчи, потом древней живописи, которую отыскал в римских подземных гротах. Теперь — увидите, как усердно начиет он подоажать Микеланджело: Рафаэль берет у всех.

— Берет у всех и всем возвращает сторицею, — перебил Джорджо, — старое делает новым, чужое — своим.

— О, я не спорю, это — великий художник, самый великий и неподражаемым из подражателей. А кстати, самышали вы, мессер Зорзо, что, когда потолок еще не был окончен, он хлопотал через Браминге, чтобы его святей-шество отнял работу у Буонарроти и поручил расписать другую половину потолас ему. Рафазало... Видите ли, он чувствует свою слабость и бонгся — нначе он не стал бы прибегать к таким соедствам!

— Вы говорите о человеке, не о художнике. Какое мне

дело до человека, мессер Федериго?

 Каков человек, таков художник. Рафаэль осквернил себя корыстью. Он любит искусство и славу, но еще больше любит жирные куски со стола кардиналов, свой роскошный палаццо, построенный для него Браманте, своих лошадей и наложини. Он пишет Малони и живет как язычник из стада Эпикура. Обманывает простодушных, прикидывается неземным созданием, самым невинным из мечтателей, но это fortunato garzone 1, по выражению моего друга Франчна, этот херувим, слетевший к нам с высот Урбино, удивительно ловко устоанвает свои дела. Впрочем, он имеет то, чего хотел и чего заслуживает; да, у Рафаэля - «счастливого мальчика»— бессмертная слава. Чего же больше? Он останется навеки идолом людей, любящих в искусстве понятное, доступное и поверхностное, дюдей чувствительных и мало думающих, богом живописи для толпы. А кто же бог нэбранных? — спросна фламандец.

Мессер Федернго указал на потолок часовин.

 Тот, кто это создал, с кем счастливому мальчику я посоветовал бы инкогда не соперинчать.

В словах ваших много правды, Федериго, но я хотел

— В словах ваших много правды, чледериго, но я хотель бы нечто сказать, — только не знаю, сумею для выразить мою мыслы: я плохо говорю по-нтальянски, н у меня нет

привычки говорить о таких предметах...

Микеландикело давно забил о том, зачем туда пришел, и перестал рыться в ящике; с жадным вниманием приблизил он ухо к тонким доскам, чтобы не потерять ин слова, и, не понимая причины споето волиения, чувствовал, как сердце бъегся все чаще. С трепетом боязин ожидал он, что возразит мессер Джорджо.

— Видите ли, Фледорито, — нача, фолмандец медлитель-

Видите ли, Федериго, — начал фламандец медлитель

Счастливый мальчик (итал.).

ио. путаясь в словах и запинаясь. — вы говорите, мысль... Конечно, я с этим спорить не могу: у Микеланджело мысль. Он думает и знает, чего хочет. И потом — сила. это главиое. Такой силы иет ии у кого. Когда смотоишь. все воемя удиваяещься и видищь, как он старается следать хорошо, так хорошо, как до него никто не делал. Лумаешь. как ему тоудио и какая сила. Буонарооти ничего не получает даром, сколько заработает, столько возьмет. А у Рафаэля не так. Не видно, чтобы он работал, кажется само сделалось нечаянно, он не старается, чтоб вышло хорошо. а выходит лучше, чем когда стараются. Ему легко — у иего все даром. Когда смотоншь на гоеческие статуи, которые выкапывают из-под земли, тоже думаещь, нетоудио бы так сделать. А пусть кто-инбуль попообует! Это легкое есть тоудиое, последнее в искусстве, то что без Бога невозможно, как чудо. И это важные мысли, потому что оттуда все мысли и туда ндут. Я говорю неясно, мессер Федериго. ио, может быть, вы поймете. Микеланджело — против Бога. А Рафаэль с Богом. Вот почему ему легко, и душа у него ясная, как зеокало. Вы говорите о деньгах, о дошадях, о жеищинах. Это — маленькое, житейское, Зачем об этом говорить? Рафаэль может делать злое, жить как язычник, а все-таки душа у него ясиая. Микеланджело делает доброе, живет как святой, а душа у него темиая, страшиая, и никогда в ней не будет света. Я знаю, что Микеланджело сильнее Рафаэля, но вспомните, мессере, слово Священиого Писания: Бог не в бурях, а в тишине. . . .

Через тридцать лет после этого разговора, 24 октября 1542 года, из Рима Буонарроти в заключение одного письма к монсиньору Синегельскому, епископу Марку Вигеоню.

писал следующее:

«Все несоглася», происшедшие между папою Юлием и мною, произошли от зависти Браманте и Рафавах Урбинского. Вот причина, по ктогорой папа не продолжал заимматься гробинцею и разорил меня. Что ксасется до Рафаваля, то он мисл причину завидовать мне, потому что все познания в искусстве он плоибоел от меняу.

Чувствуя, что эти слова несправедливы, Микеланджело все-таки написал их, потому что завидовал Рафаэлю.

счастливому и инчтожному мальчику.

#### XVI

Миого лет прошло с тех пор, как Буонарроти окончил потолок Сикстинской капеллы. Старость приближалась, ио, несмотря на страдания и труды, здоровье его не ослабе-

вало, а как будто крепло. Он говаривал шутя, что люди, всю жизиь имеющие дело с камиями, под конец сами каменеют. Только лицо покрывалось морщинами, кожа темнела, сохла — он делался все усодливее. Когда маленьким детям случалось его встретить неожиданию в сумерках на пустыииой улице, они убегали с плачем и рассказывали матерям,

что видели черта.

Витторня Колонна, вдова маркиза Пескарского, дочь иадменного Фабрицно Колоина, со смерти мужа жила вдали от света, как монахиня, но в благочестии сохраняла гордость древиего рода. Витторня чтила гений Микеланджело: позволяла ему любить себя, но он никогда не забывал, что она принадлежит другому, покойному мужу своему, единствениому человеку, которого маркиза всю жизиь любила.

Так они оба состаонансь, и за долгие годы Микеланджело ии разу не сказал ей, что любит ее. Даже в стихах боготворна ее издалека, мадригалы и сонеты его были полиы не страстью, а модиою в то время платоническою ритоонкой.

«Ваятель, -- писал он ей, -- задумал статую, лепит ее сначала из глины, потом уже молотом высекает из мрамора. Так я был несовершениою глиняною формой, пока ваш резец, о, мадоина, не сделал из меня нового человека. Но какая мука ожидает мое испокорное сердце, если вы захотите до коица научить и наказать его?»

Олиажды, иенастным вечером, в конце февраля 1546 года, Микеланджело направлялся из своего маленького дома у подножия Монте-Кавалло в монастырь Санта Анна дей Фунари, куда пригласила его только что прнехавшая

в Рим из Витербо маркиза Колониа.

Шел мелкий дождь; на улицах было холодно, грязно и темио. Он думал о предстоящем свидании. Одной из мук его любви было то, что он не мог вообразить себе ее лица, когла не видел: помнил каждую отдельную черту, но не

умел соединить их.

Ои слышал, что маркиза в последние годы постарела. Ее преследовали иесчастья. Родственныки погибли в смятеииях. Надменный род Колониа был унижен и инзвергнут папами Фариезе. Виттория осталась одна, покинутая, окружениая врагами. Он знал, что недавно она перенесла тяжелую болезнь.

Подымаясь по монастырской лестинце и спрашивая сестер-бенедиктинок, в каком покое остановилась маркиза, ои чувствовал, что колени его дрожат, и ему было стыдио, что, шестидесятнлетний старик, он робеет перед свиданием,

как влюбленный мальчик.

Его поивели в большую келью с белыми стенами. Огией еще не зажнгали. Сквозь стекла окон, серых, мутных от лождя, как булто заплаканных, падал свет зловеших сумеоков. Апрерыя звучал, как похооонный колокол. Соеди монахинь, на коесле, увидал он маркизу Витторию. Сердце его сжалось. Перед иим была старая женщина. В ческом шелковом платье, не описаясь на высокую спинку кресла, держалась она прямо, и в ее осанке была гордость доевнего рода вдовы маркиза Пескарского, дочери Фабрицио Колонна, которая одно время должиа была сделаться неаполитанской королевой. Сквозь кисею вдовьего покрывала, спускавшегося низко на лоб, закоывавшего плечн грудь и шею, ои увидел седые волосы. Выражение спокойствия и печали было вокоуг увядающего ота, в глазах, все еще поекозсных, но он заметил в них покооную лорооту поизнак старости.

Он подошел и приветствовал ее почтнтельио. Слабый румянец покрывал ее щекн. После первых незначительных слов, когда монахини отошли в другой конец комнаты, Виттория, наклонившись, произнесла тихим голосом, с роб-

кою н стыдливою улыбкою:

Вы уднвились, мой друг, увидев меня такою, не

правда ли? Я очень постарела...

Ои хотел сказать, что для него она не может быть старою, что он любит, как всетда, еще больше, чем всетда, но но посмел и только взглянул на нее глазами, полными такой боязливой нежности, что она поняла все и ответила сму долтим, благодаримы взглядом. В этот день, прощаясь, маркиза Колонна первый, единственный раз в жняян взяла его за руку, и Миксанджело несколько дней, вспомняля это прикосновенне, ходил, как потерянный, от радости и удивления.

Он стал посещать монастырь снятой Анин. В присутствин монахинь рассуждали они подолу о текстах Священиого Писания, о Боге, о смерти, о будущей жизин. Он чувсствовал себя более ближким к Витгории, чем когда-либо, писал ей, как гридцать лет тому назвад, пламенные, благоговейшье и риторические соцеть, в которых, соравинвая се е с Вестриче, с Лаурой, прославлял ее бессмертную мололость.

Она опять заболела. В Риме с еще большею силою возобновиласи взироительным а имораласы. На главаж его она ослабевала и такаа. Он думал о конце, но не верил в негосмертъ Витгорин казаласье ему непозможной. По мере тото, как приближалась вечиня разлука, улыбка ее становилась все прекраситее и прекрасите.

«Она обещает мие так много,— писал он в своем днев-

нике,— что когда я смотрю на нее, мне кажется, я делаюсь прежним, молдым, котя в очень стар, и уже повдню Смерть между нами, и я могу любить ее прежиею любовью только в те краткие миновения, когда забываю о смерти. Но мысль моя все чаще возвращается к ней; и жар любым остывает от смертельного холода — dal mortale ghiaccio è spento il dolce ardore.

Предчувствие Микелаиджело исполнилось. В начале 1547 года Виттория умерла. Он ие плакал, ни с кем не говорил и был похож на сумасшедшего. Лицо его выражало недоумение, усилие и невозможность понять то, что случилось.

оумение, усилие и невозможность понять то, что случилось. Но он ие умер и не сошел с ума, только виутри все в

нем еще более окаменело.

Через десять дет после смерти Виттории Микслаидмело рассказывал одиажды события своей долгой и печальной жизни молодому художнику, одному из немногих своих учеников, Асканию Кондиви, который записывал их, чтобы передать потомству. Речь зашла о маркизе Пекарской. Микеланджело говорил о ней мало, но спокойно. Вдруг изменившимся тихии голосом он произвес:

Асканио, я скажу тебе то, чего никому не говорил.
 Когда она лежала в гробу, и я пришел проститься, я поцеловал ее руку и не осмелился поцеловать в лоб. Вот уже де-

сять лет, как это мучает меня, сын мой...

И, забыв о присутствии ученика, он долго сидел неподвижно, в забытьи. Медленные слезы струились из глаз его по старым щекам с глубокими, безобразными морщинами.

## XVII

Папа Юлий II перед смертью завещал Микеланджело казчикам своим, кардиналам Санти-Кварто и Аджинеиси. С особенною любовыю возобновил Буонарроти работу своей молодости. Но преемики Юлия, Лев Х., заставил, бросить начатое дело, чтобы ехать во Флоренцию, где вздумалось папе украсить мрамором фасал церкви своего прихода — Сан-Лоренцо. Микеланджело умолял, чтобы его оставили в покое, напоминая условия, сделаниме с душеприказчиками Юдия, ио Лев не слушал и голорил:

— Предоставь мие окоичить это дело: я берусь удов-

летворить всех

И, послав за обоими кардиналами, велел им освободить Микеланджело от исполнения условий. Со слезами на глазах покинул художики золополучную гробинцу и отправился во Флоренцию исполнять прихоть иового господина. По смерти Лова, враги Миксланджело распространили слуд, что Буонарроти от папы Юлия за гробищу получил вперед шестнадцать тысяч скуди и, инчего ие сделав, положил их в кармаи. Началась исскоичаемая тяжба, которая с каждым годом запутывалась, ис давала сму им иниуты покоя и, наконец, так опротивела, что ои иачал раскаиваться, что ие песенее клееты молча.

В меня ежедневио бросают каменьями, как будто я распинах Хонста.—писал он в 1542 году Синигальскому епископу, прося у мего защиты.—этот гроб Юлия скоро сделается мони собственным гробом. Изалишияя вериость, которую ие хотели оценить, погубила меня. Так угодно моей судьбе... Меня называют вором и ростовщиком, миоте утверждают, что я отдал в рост деньти папы Юлия и обогатился ими. Если ваша милость изйдет возможность сказать слово в мою защиту — скажите его, потому что я пишу вам правду. Не только перед Богом, ио и перед людьми я синтаю себя честими человеком, потому что иккогда ие обманьвал и потому также, что, защищая ссбя от иегодясь, имогда, как видите, мие можно «с ума сойти».

И иесколько раз он повторял в письме с отчаянием: 
«Я пишу правду. Я был бы рад, если бы папа и весь свет прочли это письмо. Я не вор, не ростовщик, не разбойник, но флорентинский гоаждании. благооодный сыи честного

человека».

При жизии папы Каммента Буонаророти начал расписывать хоры Сикстниской капелам. Он приявала отштукатурить стену и закрыть асеами от пола до потолка. Климент хотел, чтобы Микесланджело написал Страшиный суд, последиее действие трагедии, изображениой на потолке часовии. Но на миогие годы художник был отвълчен от работы тяжбою. Папа Павел, приязв к себе на службу Буонарроги, требовал, чтобы от окончил Страшный съд

Работа была готова на три четверти, когда Павел, пожелал ваглянуть на нее, увидел, что громадияя стена, перед которой стоял алтарь и должно было совершаться богослужение, вся сверху донизу покрыта гольшаться богослужение, вся сверху донизу покрыта гольшаться своей: амгелы, ин гравидники, ин грешинки и стыдильсю натоты своей: земиме покровы упали, и люди должны были гольми, какими вышли из чрева матери, предстаты перед лицом Божественной Справедливости. Испутанимй и растеряиный папа ие знал, что сказать.

Наконец обратился он к своему церемониймейстеру мессеру Бьяджо ди Чезепа, которого Вазари называет

«persona scrupulosa» , и спросил, что ои думает.

Педантичиейшей личностью (итал).

Бьяджо ответил:

— Это бесстыдиейшая из картин, какие я когда-либо видел, блаженный отец. Она достойна ие папской капеллы, а общественной бани или остерии! Non opera di capella di рара ma da stufa e d'osteria!

рара на ча мина е с омена:
Буонарроти, услышавший эти слова, продолжая работу, своему адскому судье Миносу, у которого туловище дважды обвито змеевидиым холстом, придал сходство с

Бьялжо.

Церемониймейстер пожаловался папе, но тот ответил

ему с улыбкой:

— Видишь ли, друг мой, если бы ои поместил тебя в чистилище, я мог бы что-инбудь сделать, но ты в аду, откуда уже никто не может извлечь тебя, ибо там, как тебе известно, иет помилования — «nulla est redemptio».

#### XVIII

В это время в Венеции жил знаменитый писатель Пьетоо Аретию. Он был сыном продажной женщины в Ареццо, от которой мальчиком убежал, обокрав ее, попеременно делался переплетчиком, монахом, уличным бродягой, дакеем, теопел иужду, голод, побои, бесчисленные оскорблеиня, ио, наконец, пером своим и, по собственному выражению, «потом чеонильницы» понобоел славу и богатство. Клеветой и лестью, угрозой пасквилей и обещанием панегириков выманивал он деньги и почести у сильных мира сего. Не только миогие итальяиские государи, ио и сам император выплачивал Аретиио ежегодиую пеисию. Хоистианиейший король Франции подарил ему золотую цепь с изображением зменных языков, эмблемою ядовитых сатиоических жал. В честь его была выбита медаль с головой поэта, увенчанною лаврами, с латинскою надписью: «Divus Petrus Aretinus flagellum orincioum» — «Божественный Петр Аретии, бич королей», и на обратной стороне: «Veritas odium parit»—«Истина рождает ненависть». Под самыми заыми и нагаыми из своих пасквилей, направленных против государей, медливших подарками, он подписывался: «Divina gratia homo libero» — «Божией милостью свободиый человек». С легкостью и быстротой сочинял он по заказу все, что угодио. По поручению Виттории Колониы писал благочестивые размышления и жития святых, по просьбе ученика Рафаэля Марк-Антонио — сонеты к таким бесстыдным гравюрам, что папа, несмотря на заступничество многих кардиналов, посалил за иих хуложинка в тюрьму. В прекрасиом палацио на Canale Grande <sup>1</sup>, в знаменятой Casa Bolani <sup>2</sup>, жил Арестично с царственным велаколением, окруженный постоянно сменяящимося гаремом красным женщин и редкими поиса с ведениями искусства. Тицыя ужакиным ав ими, писал с идо Италын стекалысь к иему картины, эпсунки, барельецов Италын стекалысь к иему картины, эпсунки, барельережные камин, драгоценным вазы. Когда его дворец так переполиялся, что больше и было мета, он делялся у которые заслужили его милость: по собственному выражению побего стеми из весто собственному выражению, постравал цараму кором собственному выражению, посто собственному выраже-

Из тщеславия столько же, как из враждебной любви к прекрасиому, Арегино давно горевал, что в его музее нет ни одиого произведения Микеланджело. Через клевретов своих Бенвенуто Челляни н Джорджо Вазари несколько ода намека, он Буонарости, что очесель за ним: ио тот не

удостоивал его ответом.

Тогда писатель решил сам закинуть удочку.

В 1537 году обратнася ои к Буонарроти с одним из зиаменитых посланий своих, которые распространялись по Италии в тысячах списков.

Сиачала понветствовал художника, потом объяснял ему, какне свойства его таланта он, Аретино, более всего пеинт. Главиая часть письма начиналась обращением: «Итак, я, чьи похвалы и порицания имеют такую силу, что слава или позор людей в настоящее время создаются едниственио миою, я, тем не менее, малый и, можно сказать, ничто, поиветствую вашу милость, на что не деозиул бы, есан бы мое имя не достигло некоторого блеска, благодаря тому уважению, которое оно внушает величайшим государям нашего века. Но перед Микеланджело мне остается только благоговеть. Королей на свете много, Микеланджедо одии, и он затмил славою имена Филия. Апеллеса и Витоувия». — письмо прододжалось в этом духе, пока речь ие заходила о «Стращиом суде»: тут Аретнио давал советы н учил художника, как следует писать картину. В заключение — новые поедложения услуг и готовность поославлять его имя.

Буоиарротн ответна краткой и вежаивой запиской, в которой чувствовалась ирония сквозь преувеанченные похвалы.

Аретнно предпочел ие заметнть иронни и в новом письме просил на память хотя бы самого маленького рисунка, од-

Большой канал (итал.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Дом Болани (итал.).

иого из тех, которые художник бросает в печку. Микелаиджело не ответил, и Аретино в течение пяти лет оставил его в покое.

В 1544 году он известил Буонарроти, что император Карл V только что оказал ему, Аретино, неслыханиме почести — stupendi onoti — позволля скать на коне по правую руку от себя. Челлини пишет, что Буонарроти блатоволит к Арстино. Это всего дороже поэту. Он любит и чтит Миксанджело. Он плакал от умиления, увидев синмок со «Стращного суда». Его друг Тициан также чтит

Буонарроти и восторженио прославляет его.

Микеланджело продолжал безмольствовать. Через двы месяща потя чапомики через римских друзей об ожидаемом рисунке. Никакого ответа. Аретнио полождал год и напомил снова. Наконец получил он из Рима жалкие отрепья, вместо рисунка — бумажиме клочки, которые были скорее иасмещкою, чем подарком. Он написал Микеланджело, что считает себя неудовлетворенным и ожидает больщего. Опить молчание в продолжение нескольких месяцев. Тогда тернение Аретию истощилось. Он послал Челлини угрожающее письмо. Буонарроти должеи стыдиться; пусть ответит ему прямо, намерен ли исполнить свюе общание или иет; он требует объясиений, иначе любовь его превратится в иселависть.

Угроза подействовала так же мало, как лесть. В это время Тициаи, бывший в Риме, воспользовался удобиым случаем иасплетинчать покровителю своему Аретино на соперника своего Микеланджело и поссорить их окончательно.

# XIX

В иоябре 1545 года Буонарроти получил следующее письмо из Венепии:

«Мессере, теперь, когда я увидел синмки «Страшного суда», я узано в нем, что касается до исполнения и замысла, знаменитую предесть Рафазда. Но как кристиании, как чедовек, принявший святое крещение, я стъжусь необузданной свободы, с которой ваш дух посятнух на то, что должно быть последнею целью христианской добродетели и веры.

Итак, этот Миксанджело, столь могущественный в своей савае, этот Миксанджело, которому мы все удивляемся, показал людям, что он столь же далек от благо-честия, сколь близок к оперещенству в искусстве. Как могло случиться, что художник, сам себя уподобляющий Богу и потому прекративший почти всяжие сиошения с обыкно-

венными смертными, осмелился таким произведением осквернить храм Бога Всевышитею, первый из алтарей христивиских, первую капеллу мира, где великие кардиналы, досточтимые пресвитеры, где сам наместник Христа в божественных и стращных танигелах приобывотся плоти

и крови Господией?

Если бы ие казалось почти поеступным соавиивать такие вещи, то я позволил бы себе напомнить вам, как в моих легкомысленных диалогах из жизни куртизанок я сумел облечь бесстыдное содержание благородиыми и иежиыми словами. Тогда как вы, имея дело с такими возвышениыми предметами, лишаете ангелов их иебесной славы. праведников — их земной стыдливости. Но даже язычники облекали Диану в покровы, и когда изображали нагую Венеру, то заботились о том, чтобы целомудрениое движеине руки заменяло ей одежды. А вы, хоистиании, дошли до такого безбожия, что дерзаете оскорблять в часовне папы стыдливость мучеников и святых дев... Воистину, для вас было бы дучше вовсе отречься от Христа, чем, будучи верующим, глумиться над верою своих братьев. Но зиайте, что Небо не потерпит, чтобы преступная смелость вашего необычайного искусства оставалась безнаказаиной. Чем удивительнее эта картина, тем вернее будет она гробом вашей славы»

Потом Аретино переходил к своим собственным счетам: напоминал художнику, что он не исполнил обещания, не

прислал рисунка.

Впрочем, если горы золота, полученные вами от папы Оляя, не побудяли выс исполнять вышего долга — построить обещанную гробинцу, то на что может надеяться, такой человек, как я?. А. Все-таки, положив в карман чужие деньти и нарушив слово, вы сделали то, чего не следовало сделать, и это называется воровством, чего не следовало сделать, и это называется воровством.

В заключение он советовал папе уничтожить «Страшный суд», показав пример такой же благочестивой ревности, с какой некогда папа Григорий разрушал изободжения языческих богов, как бы они ии были пре-

красны.

«Если бы последовали моему совету,— обращался оп к Буонарроти,— если бы вы исполнили указания, которые я вам дал в моем письме, изыне всему миру известном. где я подробно и научно объясняю устройство неба, ада и рая, то природе не пришлось бы стъдиться, что столь великим гением оддрила она такого человека, как вы. Напротив, письмо мое оградило бы ваше произведение от всякой вражды и зависти до сконуания веков.

Ваш слуга Аретино».

Посланне было переписано чужой рукой для того, чтобы Мнксланджело ие мог сомиеваться, что оно обиародовано н распостовияется по всему мноу, но в конце были следую-

щне строки, написанные рукой самого Аретино:

«Теперь, когда я отчасти налил мою ярость, причниенную грубостью, с которою вы ответил на мою доброту, и когда, смею надеяться, вы ммеете достаточное доказательство того, что если вы — божественный di vino ' из вина, то я, с своей стороны, не из воды (dell' aqua), разорянте это письмо так же, как я готов его разорвать, и признайте, что, во всяком случае, я достоии получать ответы на свои письма даже от мниераторов и королей».

#### XX

Папа, прочтя одну из бесчисленных копий этого письма, испутался. Первою мыслью его было последовать совяч Арегино и уничтожить «Стращный суд». Теперь ему было ие до шуток. Святой отец сам боялся попасть в то место, гле «nulla est redemptio». <sup>2</sup> Не могло быть никаких сомиеийі: лислю было доносом никвизиции.

Но, немного успоконвшись, папа решил, что можно поправить дело так, чтобы волки были сыты и овцы целы: по совету кардинала Караффа, он призвал к себе Буонарроти и велел прикрыть одеждами нагие тела в «Страш-

ном суде».

— Глависе, ангелов, — говорил папа. — Чертей ты можешь оставить наполовниу гольмы. Но ангелов и праведников изволь одеть совершению. Не то что там по бедрам какими-нибра лоскутами, а в длиниме пристойные одежды... Аматомин не жалей и крылья не забудь приделать кому следует.

Микеланджело отказался. Тогда папа поручил это дело ученику его, Данияле да Вальтерра, который ревностию принялся за работу, и через несколько дией, к исмалому утешению Павла, св. мученик Бъяджо со скребинцей и св. Катерина с колесом были одеть. Вальтерра подучил хорошне деньги за то, что согласился обезобразить создание учителя. Буонарроги молча покорился и даже с учеником своим ие поссорился.

Тогда не только врагн, ио и лучшие друзья восстали на него, уверяя, что он выжил из ума от старости, так как иначе ие мог бы вынести безропотно такого поругания своей картины.

Игра слов: divino (божественный; итал.) и di vino (из вина; итал.)
 Нет искупления (лат.).

Буонарротн был равнодушен ко всему, потому что в это время умирал последний друг, старый верный слуга его, плотинк Коэнмо Урбнио. В одном письме к Джорджо Вазаон Микеланджело одссказывал об этой смертн.

«Мне тоудио писать, одиако же в ответе на ваше письмо скажу кое-что. Вы знаете, как умео Уобино. Это событие было для меня великою божескою милостью, но оно причинило мне много воеда и горя. Милость заключается в том. что он, оживаявший меня в поолоджение моей жизин, умирая, научил меня умирать бестрепетно, с любовью к смерти. Ои поожил у меня двалцать шесть лет и всегда был редким, вериым человеком. Теперь, когда я обогатил его и наделася, что он будет костылем, успоконтелем моей старости, он исчез, и мие осталась только надежда видеть его в оаю. Эту належду виушна мие Создатель его счастанвою смертью — тем, что он, умирая, не столько жалел о том, что умирал, сколько о том, что оставлял меня одного в этом поедательском мное, соеди всевозможных горестей. Большую часть меня он унес с собой и мие оставил одни бесчисленные непонятности. Поручаю себя вашему вниманию».

Микеланджело пережно царствование писсти пап— Юлия II, Льва X. Климента VII, Павла III, Олия III, Павла IV. Все современники и товарищи его умерли. Он бъм окружен иоявым, чуждыми поколениями. Всеною в 1549 году он тяжело заболел. Доктора успованвали, но не помогали. Он не спал ночей, тепная от боли. Елу было

75 лет. Все думали, что это конец, но он выздоровел. С каждым днем душа его становнлась моачнее: он думал

только о смерти.

— Я стар,— говорил он ученику своему Кондива,—
смерть отнила у меня все юношеские мысли, а кто не знает,
что такое старость, должен иметь терпение дожить до нее.
Прежде этого се нельзя узнать.

Он вспомниал свою любовь к Виттории, ио надежда

встретиться с нею в другом мире ие утешала его.

И он писал в диевнике: «На утлой ладье через бурное море жизни я достиг того предела, тде мы должин дать отчет во всем. И теперь в узнаю, каким обманом была моя прихоть к искусству, нбо всякое желание человека на земае — обман. И с любовными грезами, некогда такими сустамыми н вессламы, что сталось теперь, когда я прибылжанось к двум смертям, одной — телесной, иеминуемой, другой — духовиой, утрожающей? Ни живопись, ии важине более ие утоляют моего сердца, обращенного к той Любин, которая на кресте, чтобы принять нас, открымает ружк.

Он молнася, но в душе его ие было света Христова, н ему казалось, что он осужден Богом на вечную погибель. «Горе мне, горе; вспомнияя столько прошедших годов, я не нахожу среди инх им одного дия, который я мог бы назвать монм. Мне знакомы все человеческие страсти: я плавка, любом, горел, желал, не сделав инчего доброго в моей жизни. И вот я ухожу мало-помалу. Тенн растут; солице авходять и я готом упасть. утомленный: изнемо-

Он продолжал работать, без цели, без радости, по привънке. Однажды, в конце августа 156 года, он упла среди работы на пол и лишился сознания. Когда домашине сбежались и привели его в чувство, художних объяснил обморок тем, что встал рано утром, не одевяя обуви и чулок, и три часа простоях за врбочим столом босьми ногами на голом полу. Через два дия он поправился, мог уже ездить верхом и опять принялся за работу, за архитектурные рисунки и планы для собора св. Петра. Ему было 86 лет. Казаалось, что он инкогда не умрет.

Но раинею весною 1564 года обнаружились признаки близкого конца. Силы покидали его медлению. Целые дии и иочи ои чувствовал озноб, инкакие одежды не могли его согреть от изиуряющего внутрениего хода. Им овладела смертияя тоска. Ои перестал работать. Молодой флорен-

тинский воач Федериго Донати ухаживал за имм.

### XXI

Одиажды вечером, 14 февраля, Федериго подъезжал иа муле к дому Буонарроти: в то время он жил на площаддревиего форума Траяна, рядом с церковью Санта-Мария ди Лорето. Перед домом был маленький сад, окруженный стеною, где росли лавры. Дул холодияй трамонтано: по иебу полали унильяе, инжие тучи. Врач удивился, увидев, то Микеланджело прохаживается в саду под дождем. Мертвые прошлогодине листвя лавров шуршали под его иотами. Ворона унило каркала на мокрых черепицах соседией крыщи.

— Мессере Буонарроти, — заметил Федериго, — вам не

следует выходить из дома в такую погоду.

— Что же делать,— ответил Микелаиджело,— мие дурио... Я не нахожу себе места. Дома хуже. Вот, вышел погулять. Скучно, мессер Федериго, я не могу вам сказать, как скучио...

И ои продолжал торопливо ходить взад и вперед, от стены до стены, по крошечному саду, попадая иогами в грязные лужи, шурша гнилыми мокрыми листьями лавров. Он говорил бессвязию, с трудом находил слова. Только пред самым концом он лег в постель; его причастили и, когда спросили о последней воле, он сказал: — Лушу мою — Богу, тело — земле. инушество —

родным.

Потом попросна, чтобы его похороннан на родине во Флоренцин. 18 февраля, в час Аче Магіа, он скоичался. Смерть была спокойной. Просьбы Миксланджело не исполнили: он был погребен в Риме. в церкви Св. апостолов.

Но флорентниский герцог Козимо Медичи пожелал, чтобы прах Буонарроти поконался во Флоренции. Посланиые ночью тайно вырыли тело Микеланджело, защили его в мещок, как зашивают товары, и отправили во Флоренции.

Флорентинская академіяя рисования решила устроить торжественные похороны. Народу на улицах собралось так много, что академики не без труда внесли тело в церковь. Чтобы последний раз увидеть учителя, открыли гроб. Ожндали найти полуравальнающийся труп, так как со дия смерти прошло двадцать пять дней. Но, к всеобщему удивленно, тело было не троиуто тлением: ои лежал в гробу маленький, почернелый, высохший, как мощи. Вокруг безобразного широкого рта были все те же надменные, злые морщины. Их не разгладила смерто.

Академики, желая почтить память художинка, превратим церковь в музей, наполнили ее аллегорическими фигурами, статуями и картинами тогдаших художинков, учеников и последователей Микеланджело. Эти произведения казалико жалкими карижатурами на создания учителя. Достаточно было взглянуть на ник, чтобы убедиться, что некустепь опогибает. Но печальные мысли не приклодили в голову академиков. В сообенности торжествовал, искомтря на свою любовь к покойному, знаженитый художник, почетный депутат академии Джорджо Вазари. Лицо его сияло самодовольством. В тот же вечер описывал ои эти блестящие похороны своему покровнтелю, герцогу Козимо Меличи:

«Светлейший и превосходиейший государь мой!

Сего утра, то есть 14-го текущего месяца, было совершено погребение божественного Микеланджало Вуонарроти, вполне удовлетворивше здешною публику, толлившуюся в церкви Сан-Лорецю, которая была так наполнена важными лицами, благородными дамами и миожеством ниостранцев, что нельзя было не удивляться. Вицепрезидент сидел посредние церкви против кафедры, члены жадемии и общества рисования сидела в порядке на самом

видном месте. Ниже членов академии сидело до дваддати пати ноношей, изучающих рисунок. Некоторые из этих ноношей имеют достоинства. Сегодия утром увидел в сособоре восемыдсят человоек живописцев и скудыпторов, публика пришла в восторг. Кажется, инкогда ие было так миого и таких отличных котличных котличных котличных котличных стакумих стакумих отличных мастесов. как тепеов.

Как удачно был исполнен катафалк, как ом был пышен, великолепеи, и какое впечатление производили стоящие на нем статун,— передать невозможно! Каждый из молодых лорай старался выказать свои достоинства, и все они так хорошо исполнили свое дело, что статун, после того, как их выбеляли и подделали под мрамор, кажется, выросли и саслались гораздо изящиее. Вся церковь была уставлена скелетами, которые обрезали стебли, увенчаниме тремя лилиями, означавшим сттеми, и которые обрезали стебли, увенчаниме тремя выламили сожаление, что были обязани обрезать цветы и ие могли изменить порядок, установлениям природою. Между скелетами была помещена Вечность, стоявшая изд Смеотъю.

Поистине, государь мой, я с моими начальниками благословляю труды и время, употребленияе на устройство похорои, потому что эти похороны были причиною того, что выпа светласть осчастлявила вкадемию своим посещеника, за что академия приносит вым покорнейшую и чувствительную благодарность. Она видит, как выша светлость ценит заслуги, и горит желанием служить вым. А я, с своей стороны, желаю, чтобы вы помогалы художинкам, и вся-

чески буду стараться оживлять искусства».

Таково было последиее оскорбление, последияя иасмешка жизии над великим художником. Но ои уже пичего ие чувствовал, и маленькое, уродливое, окаменелое лицо его в гробу хранило печать спокойного презрения.

### СВЯТОЙ САТИР

#### Флорентинская легенда

Из А. Франса

Consors paterni luminis,
Lux ipse lucis et dies,
Noctem canendo rumpimus,
Assiste postulantibus;
Aufer tenebras mentium;
Fuga catervas daemonium;
Expelle somolentiam,
Ne pigritantes obruat,
(Brevitarum romanum,
Feria tertia; ad matutinum)

Фра Мино превосходил смирением своих братьев и, иссмотря на молодость, мудро управлял обителью Санта Фьоре. Он был чабожен, любил предваться долгим соверцаниям и молитвам. Иногда бывали у него экстатов Прадобно святому Франциску, своему духовиом отцу, сочинял он песни на языке простонародном о совершениюй любив, которая есть любовь к Богу. И эти гимпы не погрещали ин против размера, ин против смысла, потому что оп учился семи «artes liberales» <sup>2</sup> в Болоиском университете. 
Одижжды вечером, гуляя под арквадами монастьюя.

Однажды вечером, гуляя под аркадами монастыря, Мино вдруг почувствовал, как его сераде наполнилось смятением и печально при воспоминания об одной флопервой юности, когда одение св. Франциска еще не 
охраняло его плоги. Он обратился к Богу с молитвой, прося отогиять грешний образ. Но сераще его осталось 
печальним.

«Колокола,— подумал он,— поют, как ангелы: Ave Maria; ио голос их умирает в вечерием тумаие. На стене монастыря художник, которым прославился город Пе-

Сопричастный Отдовскому свету, Сам светоч света и дня,

Прогоняем ночь, воспевая Тебя, Предстань перед просящими, Унеси моак ажи:

Изгони полунща бесов, Поогони поаздность.

Дабы не одолела она леннвых. (Римский молитвенник. Праздник третий. Утренияя молитва)

2 Свободным искусствам (лат.).

рудка і наобразил некусно святых Жен Міроносці ў соверцающих с несказаннюю любовію гроб Спасителя. Но сумерки застилают их слеам, заглушают их плач, и я не могу рыдать вместе с иним. Этот колодец посреди двора только что был покрыт голубями, прилетевшими напиться, но они улетеля, не найдя воды в углубленнях каменной ограды. И моя душа, о Господи, безмоляствует, подобно колоколам, омрачается, подобно Женам Мироносицам, исыхает, подобно колодцу. Зачем же, Инсусслациям, исыхает, подобно колодцу. Зачем же, Инсусслациям, исыхает, подобно колодцу. Зачем же, Инсусты для него — и заря, и пенне птиц, и ключ живой воды у за пенне птиц, и ключ живой воды у пенне птиц.

Он убоялся вернуться в келью, н, думая, что молнтва рассеет печаль и успоконт тревогу, вошел через дверь монастыря в общую церковь. Немой мрак наполнял здание, построенное великим Маргаритоном более ста пятидесяти лет тому назад на развалинах древнего римского капища. Фра Мино, пройдя церковь, стал на колени в часовне алтаря, посвященной Архангелу Миханлу, чье повествование изображено было на стене. Но тусклый свет лампады, подвешенной к своду, не позволял видеть Архангела, сражающегося с дьяволом и взвешивающего на весах душн людей. Только луна, сняя в окно, озаряла бледным лучом гробницу св. Сатира, которая находилась под аркадой, справа от алтаря. Эта гробница, продолговатая и круглая, наподобие чана, была более древней, чем церковь, н во всем походна на языческие саркофагн, за неключением креста, который высечен был трижды на ее мраморных стенах.

Фра Мино долго лежал, простертый ину перед алгарем: но не мог мольться и в середине ночи почувствовал,
что им овладевает то оцепенение, которое удручало
что им овладевает то оцепенение, которое удручало
как он лежал, недвижимый, лишенный всякого мужества
и бдительности, он увидел как бы некое белое облаже
подымавшееся над гробом св. Сатіра, и скоро заметил,
что это большое облако состояло из множества меньшику,
что это большое облако состояло из множества меньших,
и каждое из них было женщиной. Они реяли в темном
воздужс сквозь лежие туники блистали легкие тела; среди
щин. В наготе их видна была страшиая необузданность
щин. В наготе их видна была стращиах было измера необузданность
желаний. Но инжфы убегалы, и под их быстрыми шатами
и тами и том меньше по теле об теле

Имеется в виду Пьетро Перуджино (1445—1523).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Мария Магдалина, Мария Наковлева и Саломия, принесшие ко гробу Христа благовонное миро, чтобы умастить Его тело (Еваигелие от Марка, XVI, 1).

рождались цветущие луга и ручьи. И каждый раз. как юноша с козлиными ногами протягивал руку, чтобы схватить одну из них, вдруг вырастала ива и скоывала иимфу в дупле, глубоком и чеоном, как пешера, и белокурая диства наподнядась дегким шелестом и насмещди-BNM YOYOTOM

Как все женщины спрятались в ивах, то козлоногие, усевшись на траве, стали играть на тростниковых дудках, извлекая такие звуки, которые могли бы повергиуть в смушение всякую тварь. Нимфы, очарованные музыкой. выставляли головы из ветвей и, мало-помалу покидая тенистые убежища, приблизились, привлекаемые иепо-бедимою свирелью. Тогда люди-козлы бросились на них со священиюю яростью. В объятиях дерзких юношей инмфы еще одио мгиовение пытались шутить и смеяться, потом смех умолк. Закинув голову, с глазами, мутными от блаженства и ужаса, они призывали своих матерей или кричали: «Я умираю!» или сохраняли грозире мол-

Фра Мино хотел отвернуть лицо свое, но не мог, и

поотив води глаза его остались откомтыми.

А нимфы, обвивая оуками чоесла козлоногих, кусали, ласкали, раздражали косматых любовинков и, предаваясь им, облекали, обливали их своею плотью, более волиуюшейся и живою, чем вола оучья, который у ног их стоуился под ивами.

При таком зредище фра Мино намерением и мыслями впал в грех. И пожелал он быть одним из демонов полулюдей, полузверей, чтобы держать, подобно им, на своей груди флорентинскую даму, которую он искогда любил, в цвете своей юности, и которая умерла.

Но люди-козды уже рассеядись в полях. Одни собиради мед в дуплистых дубах, другие делали из тростника свирели или, с разбега прыгая одии на другого, стукались рогатыми лбами. И неподвижные тела нимф, нежные останки любви, покрывали весь луг. Фра Миио стоиал, лежа на каменных плитах, потому что желание было в ием так сильио, что теперь ои уже чувствовал весь стыд греха.

Вдруг одна из нимф, случайно обериувшись в его сторону, закричала: — Человек! Человек!

И пальцем указала на него полоугам.

 Посмотрите, сестры, ведь это — не пастух. У иего нет тростниковой свирели. Он и не хозяин одиого из окрестных владений, чьи крохотиме сады, повисшие на склоне ходмов над виногоадинками, охоаняются богом

Приапом . выточенным из букового дерева. Что же ок делает среди нас, если ои не пастух, не погонщик быков, не садовинк? Он имеет вид мрачный и суровый, и я ме замечаю в его взорах любви к богам и богниям, населяющим великое небо, и леса, и горы. На нем одежда варваров. Может быть, это — скиф. Приблизимся к чужетранцу и узнаем, не пришел ли ои к нам, как враг, чтобы возмутить наши источники, срубить наши деревья, проинкнуть в неда гор, открывая жестоким людям тайну наших блажениых обителей. Пойдем, Мнанс, пойдем, Этле, Наера и Мелябея!

— Пойдем,— отвечала Миаис,— с оружием! — Пойдем!— воскликиули все вместе.

И фра Миио увидел, что, подиявшись, они начали срывать и собирать розы пригоршиями и приблизились к иему, вооружениые розами и шипами. Но расстояние, отделявшее их и казавшееся ему сперва таким инчтожиым, что, по-видимому, он мог прикоснуться к иим и чувствовать на своем теле их дыхание, вдруг стало увеличиваться, и ему показалось, что они идут как из дале-кого леса. И угрозы вылетали из их цветущих уст. И по мере того, как они подходили, перемена совершалась в иих. И с каждым шагом теряли они частицу своей прелести и своего блеска, и цвет их юиости увядал так же, как розы, которые они держали в руках. Сиачала глаза впали, углы губ опустились. Шея, недавно чистая и белая, покрылась глубокими складками, и пряди седых волос упали на морщинистый лоб. Они подходили, и веки глаз красиели, и губы, втягиваясь, морщились на беззубых десиах. Они подходили, держа сухие розы в руках, почериелых и узловатых, как старые дозы, сжигаемые поселяиами Кьяити в зимине ночи на кострах. Они подходили с трясущейся головой, прихрамывая на дряхлых ногах.

Достигиув того места, где фра Мино оцепенел от ужаса, они окончательно превратились в страшных ведьм, лысых и бородатых, с носом до подбородка, с пустыми

и повисшими сосцами. Они столпились над ним:

и повисшими сосцами. Они столнились над инм:
— О, какой хорошенький!— молявила одна,— он бледен как полотио, и сердечко бъется у него, как у зайца, затравленного гончими. Эгле, сестрица, что же нам делать с инм.)

- Милая Нэера, — отвечала Эгле, — следует разорвать ему грудь, вынуть сердце и вложить губку.

вать ему грудь, вынуть сердце и вложить губку.
— Нет. иет!— сказала Мелибея.— это было бы слиш-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Приап — сыи Диоинса и Венеры, бог полей и садов (римск. ниф.).

ком жестокое наказаине за любопытство и удовольствие подсматривать иаши игры. На этот раз не будем так строги. Посечем его только розгами.

И тотчас, окружнв монаха, сестры засучили ему одежду на голову и стали сечь связками колючих шипов,

оставшихся у них в руках.

Нэера дала им знак остановиться, когда показалась кровь.

— Довольно!— сказала она,— это — мой милый! Я только что заметнла, как он посмотрел на меня с нежностью.

Она улыбалась: такой длиниый и черный зуб выставила изо рта, что ои щекотал ей ноздри. Она шептала:

— Приди ко мие, Адоинс! Потом влоуг с бещеиством:

— Что это? Не хочет? Он холоден? Какая обида! Он презнрает меня. Сестры, отомстите! Мнаис, Эгле,

Мелнбея, отомстите за вашу подругу!

При этом воззванин все подняли колючне розги и стали сечь иссчастного фра Мино так жестоко, что скоро тело его превратнялось в сплошную язву. Они останавливались на мгиовение, чтобы откашляться и плюнуть, и потом опять, с еще большим усерднем, принимались бить его. Перестали, только совсем выбившись из сил.

Тогда Нэера сказала:

 Надеюсь, в следующий раз он не окажет мие незаслуженного презрения, от которого я до сих пор краснею. Пощадим сму жизнь. Но если он откроет тайну наших игр и наслаждений, мы умертвим его. До свидания, красавчик.

Молянв так, старуха приссьа над монахом и облила его заловною жизкостью. Все подруги поочередно сдеста об торим вернулись одна за другою к гроонице св. Сатира и проинкам в нее скюзь ужую щель крышки, покинув жертву, распростертую в заловонной луже.

Когда исчезла последняя, петух пропел. Фра Мино очнулся и встал. Разбитый усталостью и болью, оцепенелый от холода, дрожа в лихорадке, полузадушенный отводатительным запахом он пополяна одежду и доплелся

до своей кельи на рассвете.

С этой ночи фра Мино не находил ингде покол. Воспоминание о том, что сму довелось видеть в часовие Сан-Миксае, над гробом святого Сатира, смущало его среди служб церковимы и балочестивых заинтий. Объятый тренегом, сопутствовал он своим братьям, когда они вступала в храм. И между тем, как, по правилам. ои должен был целовать камениме плиты в часовие, губы его чувствовам с ужаком следы иниф, и он шептал:
«Спаситель, или не слышишь Ты, что я говорю Тебе, как Ты Сам говорил Отду Своему: Не введи насе во искушение!» Сначала думал он послать владыке-епископу отчет обо всем видениюм. Но, по зредом размышдении, седа за дучшее сперва самому иа досуге рассудить о исобычайных видениях и поведать их миру, обследовав все в точности. К тому же случилось тотда, что владыке-епископ, вступив в союз с гвельфами Пизы против тибеллинов Флореции, вел войну с таким жаром, что за целый месяц ин разу не развязал ремней своей железамой броиль Вот почему, не говоря им с кем, фра Мино произвел глубские изыскания о гробе св. Сатира и очасовие, в которой этот гроб находился. Искушенный в премудост кинжиой, передистывах он страницы древних и оюзк пистае сы ковым премудост кинжиой, передистывах он страницы древних и оюзки пистае сы ком котеры но том страницы древних и оюзки пистае сы как инителе не находил указания древних и оюзки пистае сы ком страницы древних и оюзки пистае сы как импере не со чето по страницы древних и оюзки пистае сы ком страницы древних и оюзки пистае сы как импере не со чето по страницы древних и оюзки пистае сы как импере не сы страницы премудость не объем страни сы страницы не объем са страницы пистае сы страницы не объем страни сы страницы премудения страницы премудений премудений страницы премудений премуде

Однажды утром, проведя, по своему обыкновению, всю иочь в работе, пожелал он утешить сердце свое прогулкою в полях, и пошел по гориой тропнике, которая, извиваясь соеди виноградных лоз, висевших гирляндами между вязами, вела к миртовой и одивковой роще, называемой оимаянами в былые времена священною. Погоужая ноги в мокрую траву, освежая чело каплями росы, падавшими с остролистых гордовии, фра Мино долгое время шел по лесу, как вдруг заметил источник, иад которым тамарисы тихо колебали легкую листву и пух своих розовых кистей. Ниже, в том месте, где ручей расширялся, видиелись неподвижные цапли. Маленькие птицы пели в миртовых ветвях. Благоухание влажной мяты подымалось от земли, и в траве блистали те самые цветы, о которых Господь сказал, что царь Соломон, во славе своей, не одевался так, как каждый из иих. Фра Мино сел на мшистый камень и, хваля Бога, начал размышлять о тайнах, заключенных в поироде,

Так как воспоминание о том, что он видел в часовие, инкогда его не покидало, то он сидел, сизимая лоб руками, в тысячный раз обдумывая, что означает этот сон: «Пониеть некоторый смысл, должию иметь даже несколько имеслав, которые следует открыть или внезапимы наитием, или точимы применением правил сколастики. И я полагаю, что в этом случае поэты, которых я изучать в Болоньс, как мапример, Гораций-сатирик или Стаций ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Стаций, Публий Папиний (ок. 40 — ок. 96 г.) — римский

должны бы оказать мие также немалую помощь, так как

многне истниы примешаны к их басиям».

В течение долого времени взвешнвая в уме своем такие мыслы и другие, еще более уточненные, фар Мино подиял, наконец, глаза и заметил, что он — не один. Прислоинвшнсь стиною к дугланстому стволу древнего каменного дуба, некний старец смотрел в небо сквозь листву и усмехался. Ная его седой головой возвышальсь два маленьких притупленных рога. Курносое лицю обрамляла белая борода, и сквозь нее видиельное мистые наросты и шее. Жесткие волосы щетинильное на груди, ляжки были покрыты косматою шерстью, и ноги кончальсь разраенным колькомтом.

Засмеялась, убежала, Гроздья спелые кусая. Но, обвив ее руками, Поцелуем в алых губках Раздавил я виноград!

Увидев и услышав это, фра Мнио сотворил крестное знамение. Но оно инчуть не смутило старика, который остановил иа монахе лукавый взор. Среди глубонки морщин лица его голубые и прозрачные глаза блестелн, как вода источника между кориями старых дубов.

— Человек, илн зверь,— воскликиул фра Мнио, повелеваю тебе именем Господа Инсуса Христа, скажи,

кто ты!

— Сын мой,— ответна старик,— я— святой Сатир! Но говори тише, чтобы не спугнуть птиц.

Фра Мино продолжал менее громким голосом:

от Старик, так как ты ие бежал от святого и сгращист Зимения крестиого, то я не могу допустить, чтобы ты был демоном наи духом мечистым, вышедшим из ада. Но, если ты, как утверждаешь, воистину человек, или, лучше сказать, душа человека, освященного трудами праведной жизни и благодатью Господа нашего Йисуса Христа, то объясни мие — прошу тебя — чудо твоих козлиных рогов и волосатых иог, которые кончаются черным и раздвоенным копытом.

При этом вопросе старик подиял руку свою к иебу

н сказал:

— Сын мой, природа людей, животных, растений и камней есть тайна бессмертных богов, и я не более, чем ты, знаю, почему мой лоб украшеи рогами, вокруг которых инифы обвивали некогда цветочные гирлянды. Я не знаю,

вачем на шее моей эти мясистые наросты и почему мие даны ноги отважного козал. Я могу тебе только поведать, сын мой, что в былые дин в этих лесах были и жены, которые имели так же, как я, рога на лбу и косматые икры. Но груди у иих были белые и круглые. Их чрева, их бедра блистали гладкою кожей. Солище, отда ещо молодое, любило сквово листья осыпать их золотыми стрелами. Они были прекрасиы, сын мой! Увы, с тех пор они исчеван из лесов— все до сдиной. И мои товарищи погибли так же, как они; вот и я— последиий из моего племении. Я очень стар.

— Старик, скажи мие, сколько тебе лет, и кто твои

родители, и где твоя родина?

— Сын мой, я родился из земли гораздо ранее, чем Ютитер инверт с престола Сатурия, и глаза мон видели цветущую молодость мира. Тогда род человеческий еще ие создан был из глины. И со мною один сатирессы хороводных плясках ударили о звонкую землю раздвоенимы копытом. Они были большего роста, силы и красоты, чем инмфы и женщимы; и чресла их, более широкие, обильно принимали семя первещев земли. «В цаостов Юпитера нимфы поселились в родинках, «В цаостов Юпитера нимфы поселились в родинках,

горах и лесах. Фавиы соединялись с инми в лестнек хороводы в глубине лесов. Между тем я жил, счастанвый, услаждаясь вволю н кистями дикого виноговда, и устами веселых подруг монх. Я вкушал от мириого сиа в глубокой траве. Я пел на сельской флейте хвалу Юпитеру после Сатуона, потому что луше моей войственно поопосле Сатуона, потому что луше моей войственно поо-

славдять богов, властителей мира.

Но— увы — и я состарился, ябо я — только бог, и века погребили волосы на голове и на груди моей, века погушкли жар моих чресл. Я уже обременен был столетиями, котда умер Великий Пан, и Юпитер, исптиввая ту же участь, из которую иекогда обрек Сатуриа, инзвергнут был с престола Галилевиниюм . С тех пор я влачил такие жалкие дин, что, наконец, умер и положен был во гроб. И, в самом деле, я теперь лишь собственияя тень. Если я еще немного существую, то только потому, что инчто ие исчезает и никому не дано умереть до коида. Смерть не более совершения, чем жизи». Существа, потерянные в оксане мира, подобны волнам, которые, как ты можещь видеть, од дитя мое, подымаются и опускаются в море Адрии. Нет у них ни конда, ин начала, они рождаются и пупствают неуловимо. Неуловимо, как они, умирает и душа моя. Бледное воспоминание о сати-

Христом, жившим в Галилее.

рессах золотого века еще оживляет глаза мои, н на устах витают древние гимны бесшумно.

Он сказал и умолк. Фоа Мино взглянул на стаонка

и увидел, что он — только призрак.

— Что ты рожден коалоногии,— ответил он ему,—
не будуни, однако демоном, я, поквалуй могу допустить.
Твари, совданиме Богом и лишениве им участия в наследани Адман, не могут ин спастись, ин быть осуждениями.
Я не думаю, чтобы кентавр Хирои, который мудростью
превосходил, всех людей, обречее был на вечиме мужи
в пасти Левнафана! Некий старик, проинкнущий в
дарстно темей, утверждает, что со виде. Унрома. с. сдащим на закачиях лугах и бесслующим с Рифеем, справедминейшим на утроящем. Другие же уверяют, что райские
врата открымась Рифею Троинцу. И сомнение довожено
по этому предмету. Но, тем ие менее, ты солгал, страникк, утверждая, что ты — святой, ты, который не рожден
мельтерждая, что ты — святой, ты, который не рожден

Коздоногий ответил:

— Сыи мой, в юности моей я не более лгал, чем оощь, чье молоко я сосал, чем коалы, с которыми я бодался, радуясь своей силе и красоте. В те времена инчего ие лгало, и тогда еще ие умели красить лживыми красками шрерть овед. И душа моя с тех пор ие изменялась. Видишь, я — наг, как в золотые дин Сатуриа. И на уме моем нет инканки копкровов так же, как и иа теле. Нет, я ие лгу. И почему же ты удивляещься, сын мой, что я сделался святым пред лицом Галисаниина, не будучи рожден от той матери, которую один изамвают Евою, другие Пиррою и которую должно чтить под обоими именами? Святой Миханл тоже родился не от женщимы. Я его знало, и мы иногда беседуем с ним. Он рассказывает мне о тех временах, когда был пастухом быков из горе Гаргаи...

Фра Мино прервал сатира:

— Я не могу позволнть, чтобы святого Миханла называли пастухом быков за то, что он некоторое время охранял стада человека по имени Гарган на горе того же названия. Но расскажи мие, старик, как сделался ты святым?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> А е в и а ф а и — чудовище (возможио, крокодил), упоминаемое в библейской кииге Июва.
<sup>2</sup> Х и ро и — кентавр, наставник Ахилла.

Пирра — жена фессалийского царя Девкалиона, сына Прометея; вместе с мужем спаслась от потопа, которым Зевс хотел истребить людей.

— Саущай — ответиа козарногий — и акобольтство

твое будет удовлетворено.

«Люди, пришедшие с Востока, возвестив в сладостной долине Аоно, что Галилеянии низвеог с поестола Юпитера, срубили дубы, на которых поселяне вещали маленьких богинь на глины и заповельне таблички из воску. н водоузнан коесты над священными оодинками. н запретили пастухам приносить в пещеры иимф дары из вина, молока и ячмениых лепешек. Племя фавиов. панов и снаьванов почувствовало себя оскорбленным такою несправеданностью. В гиеве своем восстали они на возвестителей иового бога. Ночью, когла пооповединки спали на своих ложах на сухну листьев, иимфы, полкрадываясь, дергали их за бороду, и молодые фавны. проинкая в стойла святых мужей, выщипывали волосы нз хвоста их ослиц. Тщетно пытался я обезоружить злобу братьев и советовал им покориться, «Лети мои. говарнвал я, — время легких игр и лукавого смеха прошло».— Неосторожные не послушали меня. И беда постигла их

Но я, видевший, как царство Сатурна коичилось, находил естественность и справедливость, чтобы и Юпитер погиб в свою очередь. Я с покорностью ждал падення великих богов. Я не поотивился вестникам Галилеянина и даже оказывал им маленькие услуги. Зная лучше нх лесные тропники, я собирал ежевику и ягоды терновинка и клал на свежие листья у входа в пещеры, где обитали святые мужи. Я предлагал им также яйца ожанки. И если они стооили хижниу, таскал на плечах ветви и камин. В награду онн окропнаи мою голову водою н благословили меня во имя Христа Инсуса.

Я жил с ними, полобно им. Тот, кто их любил, любил и меня. Я участвовал в почестях, воздаваемых им.

и святость моя казалась равной их святости.

Я сказал тебе, сыи мой, что в те времена я был уже очень стар. Солнце едва могло согреть мон оцепе-нелые члены. И я был подобен дряхлому дуплистому дереву, потерявшему свой певучий, зеленый венець Каждая иовая осень ускоряла мое разрушение. Однажды, в зимнее утро, нашан меня распростертым без движения на краю дороги.

Епископ, сопутствуемый нереями и иародом, совершил надо мной похоронный обряд. Потом меня положнан в большую гробницу из белого мрамора, отмеченную трижды

Сильваны — боги лесов.

крестным зиамением с именем Святого Сатира, начертаниым на передией стене, в гирлянде виноградных

В те воемена, сын мой, гообинцы воздвигались вблизи дорог. Моя находилась в двух тысячах шагов от голола. по дороге во Флоренцию. Молодая чинара выросла на могнае и покомаа ее тенью, поонизанной солнием, полной пення птиц, ропота, свежести и радости. Вблизи журчал родинк по дну, покрытому зеленою жерухой, -- н туда поиходилн отрокн и девушки, чтобы вместе купаться Это очаровательное место было священиям. Молодые матеон понносили малеиьких летей и заставляли понкосиуться к мрамору саркофага для того, чтобы онн получили силу и красоту во всех членах. Таково было вероваине, оаспоостояненное в наполе. — что новорожденные. которых пониоснан на мою могнау, должны были поевзойти других людей здоровьем и мужеством. Вот почему ко мне приводили цвет благородного тосканского племени, понводнаи также и осанц своих поселяие, в надежде, что я сделаю их плодовитыми. Память мою чтили. Каждый гол. с возвоащением весиы, пооходил епископ в сопровождении канра и совершая молебствие иад монм телом, и я видел, как издалека, сквозь травы лугов, приближаясь, блестело шествне с крестами и свечами, с пунцовым балдахином, с пением псалмов. Все это происходило, сын мой, во времена доброго царя Беоеидея.

А между тем сатиры и сатирессы, фавны и инифъв ваачили жизны бездомную и жалкую. Больше не было для инх ни алтарей из свежего дерна, ни цветочных гиромную в пороже священного грого, заросшего колюкий сыр на пороге священного грого, заросшего колючими шипами и терновником. Но и эту скудную пицу поедали бедки и диние кролики. Нимфы, обитательницы прищедшими с Востока. Ведине сельские бого уже не находили принота в священных десах своих. Хоровод косматых сатиров, некогда ударявших звоикою иотою о материнскую землю, превратнася в облако блединых и безласные, в задинаних по свяденных постам ком преводенных постам с постам по с преводенных постам по с преводенных постам по с постам по с по

утренией мгле, которую соляще рассенвает. Пораженные гневою Божным, как бы яростным ветром, призраки эти кружились днем в пыльных вихрах 
по дорогам. Ночь была для инх немного менее враждебной. Ночь не всецел принадлежит Богу Галадейскому. Он озаделяет вадасть над нено с демонами. Когда

тень спускалась с холмов, фавиы и фавнессы, нимфы и паны садились на корточки, прижимаясь к саркофагам. обрамлявшим дороги, и здесь, под сладостными чарами темиых сил, вкушали покой ненадолго. Прочим гробиинам поелпочитали они мою, как могилу почтениого поаледа. Скоро соединились они все под тою частью моаморного карииза, которая, восходя на юг, не была покрыта мхом и всегда оставалась сухою. Туда неизменно каждый вечер прилетало их легкое племя, как стая годубей в голубятию. В этом уголке им нетрудно было всем найти место, потому что они сделались маленькими и подобиыми пустому верну, вылетающему из веялки. Я сам, выходя из моего тихого убежища, садился среди них под сенью мрамориых черепиц и пел им слабым голосом о веке Юпитера и Сатурна, и воспоминались им прежине радости. Под взорами Дианы изображали они друг перед другом свои древние игры, и запоздалому путнику казалось, что тумаи в долине под луною принимает формы. подобные телам соединяющихся любовников. И в самом деле, они были теперь легким туманом. Холод причинял им миого воеда. Однажды ночью, когда снег покома поля, иимфы Эглея, Нэера, Миаис и Мелибея проникли сквозь щели мрамора в темиое, тесиое убежище, в котором я обитал. Их подруги толпою последовали за ними, и фавны, кинувшись в погоню за нимфами, скоро настигли их. Мой дом сделался их домом. Мы никуда не выходили из него, только разве на прогулку в лес, когда иочь была тиха и ясиа. Но с первым криком петухов спешили вериуться домой. Ибо ты должен знать, сын мой, что из всего оогатого племени мне одному позволено являться на этой земле при свете дия. Таково преимущество, дарованное моей святости.

Гробинца моя более, чем когда-либо, внушала почтение жителям окрествих селений, и каждай день молодые
матери приносили ко мне грудных детей, которых они
подымам гродых на руках своих. Когда сыновья святого
Франциска пришли в это место и построили монаствырь
а склоне холма, то они непросили разрешения у владыкиепископа перенести в монаствърскую церковь мою гробищу, чтобы там хранить ее. Владыка соизволыл, и вот
с большою пышностью я был перенесеи в часовню святото Миханал, где и долине поколось. Мое семейство,
выросшее в полях, последовало за мною. Мие оказали
немалую честь. Но, правняюсь, я все-таки жалел о моем

То есть под Луной (Днана — богния Луны.)
<sup>2</sup> Монахи-францисканцы.

<sup>17</sup> Д. С. Мережковский, т. 4

прежнем месте на большой дороге, где я видел ранним утром поселянок, которые несли на голове корзины с виноградом, фигами и демьянкой. Время не утешньло меня, и мне все еще хотелось бы лежать под платанами на Священной Дооге.

Такова моя жизнь, — добавил старый Сатир, — она протекает смеющаяся, сладкая и тайная через все века. Если иекоторая скорбь примешнвается к радости, зиачит, на то воля богов. О. сын мой. воздадим хвалу богам, вла-

дыкам вселенной!»

Фра Мино в течение иекоторого времени пребывал

в раздумьи. Потом ои сказал:

— Теперь я поизимаю смысл того, что видел в тугреховную ночь в часовие святого Михаила. Тем не меисе, одна подробность остается темною. Скажи мие, старик, почему имифы, которые живут с тобою и преданотся фавиам, преврагнилсь в отвратительных старух.

приблизившись ко мие?

— Увы, сын мой, — ответил святой Сатир, — время ие щалит ин людей, ни богов. Боги бессмертим только в воображении недолговечных людей. На самом же деле, они также чувствуют тяжесть времени и склоизногся с течением столетий к исотвратимому упадку. Нимфы стареют, как и женщины. Нег розы, которая ие превратилась бы в тери. Нег имифы, которая ие превратилась бы в тери. Нег имифы, которая ие превратилась бы в ведьму. Любужсь забавами моего маленького семей-ства, ты должен был видеть, как воспоминание о прощешей ноисогт делает прекрасимым фавнов и инмф в минуту страсти, как жар воскресшей любии воскрещает их увядшую прелесть. Но тотчас же опять обнаруживается разрушительное действие веков. Увы! Увы! Племя имиф отцвель о и одряждел.

Фра Мино задал еще вопрос:

— Старик, если это правда, что ты достиг блаженства иексповеднямым гулями, если это правда, хотя оно и кажется нелепым, что ты — святой, то как же ты жывешь в гробнице с этими тепями, которые не умеют хвалить Бога и которые оскверияют блудодейством дом Господемь? Отвечай, старик!

Но святой козлоногий без ответа тихо рассеялся в

воздухе.

Сидя на мшистом камие иад источником, фра Мино обдумывал слышанные речи и находил в них, среди глубокого мрака, неожиданные проблески.

— Этого святого Сатира, — размышлял он, — можио сравнить с древиею снвиллой, которая во времена ложиых богов возвещала иародам Спасителя. Тииа старииной

лжи еще прилипла к его козлиным копытам, но чело

уже озаряется светом, и уста исповедуют истину.

Так как тень буков удлинялась на тоаве ходмов, то монах встал с камия и спустился по узкой тропнике, которая вела в монастырь сыновей св. Франциска. Но ои не смел глядеть на цветы, спавшие на водах, потому что они напоминали ему нимф. Он вернулся в келью в тот час, когда колокола звоиили Ave Maria. Она была маленькая и белая: все убранство состояло из ложа, скамьи и одного из тех высоких аналоев, которые употреблялись для писания. На стене инщенствующий брат изобразил некогда во вкусе Джотто святых жен у подиожия Креста. Под этою фрескою, на деревянной полке, темной и лосинвшейся, как доски точил, стояли кинги, из коих одии были священные, другие - светские, так как фоа Мино изучал доевних поэтов для того, чтобы воздавать хвалу Господу во всех делах человеческих, и благословлял Вергилия за то, что он предрек пришествие Спасителя в том знаменитом стихе, которым Мантуанец возвещает народам: Jam redit et Virgo 2.

На подоконинке из фаянсовой вазы грубой работы помымалась лилия на тоненьком стебл. Фра Мино любил читать имя Марии Девы, начертаниюе на ее белых лепестках золотою пылью. Очень высокое открытое окно было узко, но из него виднелось небо иза даловыми

ходмами.

Затворившись в этой сладостной могиле своей жизни и своих желаний, Мино присел к узкому зналоло с друмя иаклоиными дощечками, за которым ои имел обыкновение инскать. И засеъ, обманявая тростник в черипльницу, прикреплениую сбоку к ящику, в котором хранильсь пертаменты, кисти, трубочки с красками и зодотой порошок, он попросил мух именем Господа Бога не досажлать ему и ичача записывать точный рассказ обо всем виденном и слышаниом в часовне св. Михаила, в исхорошую иочь, а также в этот самый день в лесу, на берегу источника. Справа начертал он на пергаменте следующие стоки:

«Вот повествование о том, что фра Мино, ордена нищенствующих братьев<sup>3</sup>, видел и слышал, записанное для поучения верных. Во славу Иисуса Христа и блаженного. нищего иголника Госполня святого Фоанциска.

Аминь».

<sup>1</sup> Вергилий был родом из Мантуи. 2 Ныие явилась Дева (лат.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Францисканцев.

Потом изложил письмению и по пооядку, инчего не поопуская, все, что видел: и то, как инмфы превратились в колдуний, и как старик с рогами беседовал с иим в лесу голосом, подобным последнему вздоху доевией свиреди и первым звукам священиой арфы. Между тем, как ои писал, птицы шебетали, иочь подкралась, и прелестиые краски дия потухли. Монах зажег лампаду и продолжал писать. Рассказывая о чудесах, коих он был свидетелем, фоа Мино в то же воемя изъясиях их значение поямое и духовиое, по всем правилам схоластики. И, подобио тому, как башиями и стенами окружают города, чтобы их укрепить, так и он подтверждал свои доказательства изоечениями, заимствованными из Священного Писания. И он вывел следующие заключения из этих необычайиых явлений: во-первых, что Инсус Христос есть Господь и Владыка всякой твари земиой и что Ои есть Бог сатиоов и фавиов так же, как людей. Вот почему св. Испоним видел в пустыне кентавоов, которые исповедовали имя Христа, во-вторых, что Бог открыл язычиикам некоторые проблески истины для того, чтобы они могли спастись. Вот почему сивиллы как, например, Кумская, Египетская и Дельфийская, предвозвещали во мраке иеверия Ясли, Бичи, Тростииковый Скипетр, Териовый Венец и Крест. Вот почему также Августии сивиллу Эритрейскую допускает в Град Господень. Фра Мино возблагодарил Бога, открывшего ему эти тайиы. Великая радость наполиила сердце при мысли, что и Вергилий также находится среди избранников Божиих. И ои начестал с веселием в конце последнего листа:

«Вот апокалипсис брата Мино, нищего во Христе. Я видел светлое сияние на рогатом челе Сатира, как предзнаменование милосердия Господня, исторгшего из

пламени ада мудрецов и поэтов древности».

Была уже поздияя иочь, и фра Мино прилег на постель, чтобы несколько отдохиуть. Когда ои начинал уже дремать, в окно влетела старая жещщина в луниом луче. Он узнал в ней самую страшиую из ведьм, которых видел в часовие св. Михаила.

 Дружок мой, сказала она,— что ты наделал? Ведь мы предостерегали, я и мои милые сестры, чтобы ты не открывал наших тайи. Ибо, если ты предашь нас, мы задушим тебя. А мие тебя жаль, потому что я люблю тебя с

иежиостью!

Она обияла его, назвала своим иебесиым Адоиисом, своим маленьким, белым осликом и ласкала его пламеиными ласками. Но, увидев, что ои отталкивает ее с отвращением, сказала:

— Дитя мое, ты презираешь меня, потому что веки мон краскым, нозари мон изъедению острым, зововниям дыханием, и в деснах моих остался единственный зуб, черный и громадный. Правда, что такова изыне Нзера твоя. Но если ты только полюбишь меня, я сделаюсь тобою для тебя снова тем, чем была в золотые дли Сатурна, когда юность моя цвела в цветущей юности мира, омой отрок, мой бор, ведь это любовь делает прекрасным все. Чтобы возвратить мие красоту, тебе изжио только немного храбрости. Ну же, Мино, будо смелее!

При этих словах, сопровождаемых движениями, фра Мино, объятый ужасом и омераением, ослабел и соскользило, с постели на каменный пол своей кельи. И между тем, как мененый пол своей кельи. И между тем, как монах падал, ему показалось, что он видит сквоов веки, уже полуракрытые, инмфу совершениой поделести, голое тело которой обливало его, как подомное

прелести, г

Мино просичася при ярком свете дия, совершению разбитый падением. Листья пергамента, которые он исписал ночью, покрывали аналой. Он перечел их, сложил, запечатал собственной печатью, спрятав под одежду, и, ие заботясь об угрозах, дважды повторенных ведьмами, отиес эти разоблачения владыке-епископу, дворец которого высоко подымал зубцы свои посредние города. Он застал его в большом зале в то время, как владыка надевал шпоры, окруженные ландскиехтами. Ибо первосвященник вел войну с гибеллинами Флоренции. Епископ спросил монаха, за какою надобностью он поищел, и когда узнал, то пригласил тотчас же прочесть ему доиесение. Фра Мино повниовался. Владыка-епископ выслушал чтение до конца. Что касается до призраков, то он не имел об этом предмете особенио точных сведений, но бы исполнен пламенною ревностью к величию церкви. Не медля ии одного дня, несмотря на военные заботы, поручил он двенадцати знаменитым докторам теологии и канонического права исследовать дело, чтобы они поскорее дали свое заключение. По зрелом размышлении, допросив неоднокоатио фра Мино, доктора пришли к тому выводу, что должно открыть гробинцу св. Сатира в часовие св. Михаила и произнести над нею самые сильные очистительные заклятия. Относительно догматических вопросов, поднятых фра Мино, они не пришли к определенному заключению, склоняясь, одиако, к тому, что доказательства фоанцисканца слишком смелы, легкомыслениы и необычайны

Согласио с решением докторов и по изволению владине-пископа, гробинда св. Сатира была открыта. В ней нашли горств пепла, которую священияки обрызгали святою водою. И тогда из могилы подиялся белый пас. и в ием послышающесь тихие стоиы.

Ночью, после совершения этого обряда, фра Мино вырывают ему сераце. Он встал на расспете, мучимый острою болью и пожираемый жаждой. Дотащился до монастырского колодца, в котором пили голуби. Но только что омочил губы в воде, наполнявшей углубсние по краям колодца, как почулетовова, что сераце у иего в груди распухло, подобио губке, и, прошептав: «Госполий» дла безапуляным



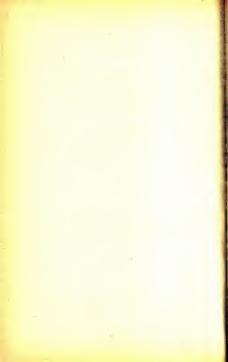

# ЛИРИКА

# БОГ

О, Боже мой, благодарю За то, что дал моим очам Ты видеть мир, Твой вечиый хоам. И ночь, и волиы, и зарю... Пускай мученья мне грозят,-Благодарю за этот миг, За все, что сердцем я постиг, О чем мие звезды говорят... Везде я чувствую, везде Тебя, Господь, — в ночной тиши, И в отдалениейшей звезде. И в глубине моей души. Я Бога жаждал - и не знал: Еще не верил, но, любя, Пока рассудком отрицал,-Я сердцем чувствовал Тебя. И Ты открылся мие: Ты — мир. Ты — все. Ты — небо и вода. Ты — голос бури, Ты — эфир, Ты — мысль поэта, Ты — звезда... Пока живу — Тебе молюсь. Тебя люблю, дышу Тобой, Когда умру — с Тобой сольюсь. Как звезды с утренией зарей. Хочу, чтоб жизиь моя была Тебе немолчиая хвала. Тебя за полиочь и зарю, За жизиь и смерть — благодарю!..

### MORITURI 1

Мы бесконечио одиноки, Богов покинутых жрецы. Грядите, новые пророки!

Идущие на смерть (лат.).

Грядите, вещие певцы, Еще неведомые миру! И отаадим мы нашу диру Тебе, божественный поэт... На глас твой первые ответим, Улыбкой первой твой рассвет, О, Солице, будущего, встретим, И в блеске утрением твоем, Тебя поцветствуя, умоем!

«Salutant, Caesar Imperator, То Как на арене гладнатор, Как на арене гладнатор, Пред повым веком смерти ждет. Пред повым веком смерти ждет. Ма гибнем жортой несутления, Но в отий день, пред их судом, Да не падут на нас проклате Вы только вспомните о том, Как много мы страдали, братья! Градущей веры новый свет, Тебе от гибнущки кривет!

# ДЕТИ НОЧИ

Устремляя нашн очи
На бледиеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.

И, с надеждою в сердцах, Умирая, мы тоскуем О несозданных мирах. Мы неведомое чуем.

Дерзиовенны иаши речи, Но на смерть осуждены Слишком ранние предтечи Слишком медлениой весны.

Погребенных воскресенье И, среди глубокой тьмы, Петуха ночное пенье, Холод утра — это мы.

Идущие на смерть [гладиаторы] приветствуют тебя, император Цезарь (лат.).

Мы — над бездиою ступени, Детн мрака, солица ждем, Свет увидим и, как теии, Мы в лучах его умрем.

# ИЗГНАННИКИ

Есть радость в том, чтоб люди иенавидели, Добро считали злом, И мимо шли, и слез твоих ие видели,

Назвав тебя врагом.

Есть радость в том, чтоб вечно быть изгианинком, И, как волна морей, Как туча в небе, одиноким странником

Как туча в иебе, одиноким странником И не иметь друзей.

Прекрасиа только жертва нензвестная: Как тень хочу пройти, И сладостиа да будет иоша крестиая Мие на земном пути

# ГОЛУБОЕ НЕБО

Я людям чужд и мало верю Я добродетели земиой: Иною мерой жизиь я мерю, Иной, бесцельной красотой.

Я верю только в голубую Недосягаемую твердь. Всегда единую, простую И непоиятную, как смерть.

О, иебо, дай мие быть прекрасиым, К земле сходящим с высоты, И лучезариым, и бесстрастиым, И всеобъемлющим, как ты.

# ТЕМНЫЙ АНГЕЛ

О, темиый ангел одиночества, Ты веешь виовь, И шепчешь вновь свои пророчества: «Не верь в любовь. Узнал ли голос мой таниственный?
О, милый мой,
Я — аигел детства, друг единственный,

Всегда — с тобой.

Мой взор глубок, хотя не радостен, Но не горой:

Он будет холоден и сладостен, Мой поцелуй.

Он веет вечною разлукою,— И в тншине Тебя, как мать, я убаюкаю.

Ко мне, ко мне!»

И совершаются пророчества: Темно вокруг.

О, страшный ангел одиночества, Последний друг,

Полны могнльной безмятежностью Твои шаги.

Кого люблю с бессмертной нежностью, И те — враги!

# ОДИНОЧЕСТВО

Поверь мне: — аюди не поймут Твоей души до дна!..

Как полон влагою сосуд,—
Она тоской полив.

Когда ты с другом плачешь, — знай: Сумеешь, может быть, Лишь две-трн капли через край Той чашн перелить.

Но вечно дремлет в тишине Вдали от всех друзей,— Что там, иа дне, иа самом дне Больной души твоей.

Чужое сердце — мнр чужой,
И иет к нему путн!
В него и любящей душой
Не можем мы войти.

И что-то есть, что глубоко Горит в твонх глазах, И от меня — так далеко, Как звезды в небесах...

В своей тюрьме,— в себе самом, Ты, бедиый человек, В любви, и в дружбе, и во всем

Одии, одии навек!..

\* \* \*

И хочу, но не в силах любить я людей: 
Я чужой среди инх; сердуу ближе друзей—
Звездям, небо, холодива, синян даль
И лесов, н пустыми немая печаль...
Не наскучит мие шуму деревьев виимать,
В сумрак ночи могу я смотреть до утра
И о чем-то так сладко, безумно рыдать,
Словно ветер мне брат, н волия мне ссетра,
И сирая земля мне родимая мать...
В стром мне житт
Не ком не с водной от небить инкого.
Неужели навек мое сердце мертво?
Неужели навек мое сердце мертво?

МОЛЧАНИЕ

Как часто выразить любовь мою хочу, Но инчего сказать я ие умею, Я только радукось, страдаю и молчу: Как будто стыдио мие — я говорить ие смею.

И в близости ко мие живой души твоей Так все таниственио, так все необычайно,— Что слишком страшиою божествениою тайной Мие кажется любовь, чтоб говорить о ней.

В нас чувства лучшие стыдливы и безмолвиы, И все священиюе объемлет тишина: Пока шумят вверху сверкающие волиы, Безмолвствует морская глубина.

## ПРИЗНАНИЕ

Не утещай, оставь мою печаль Нетроиутой, великой и безгласной. Обоим иам порой свободы жаль, Но цепь любви порвать хотим иапрасно. Я чувствую, что так любить нельзя, Как я люблю, что так любить безумно, И стращно мне, как будто смерть, грозя, Над нами веет близко и беспумно...

Но я еще снавней тебя любаю, И бесконечно я тебя жалею,— До ужаса сливаю жизнь мою, Сливаю душу я с душой твоею.

И без тебя я не умею жить. Мы отдали друг другу слишком много. И я прошу, как милости, у Бога, Чтоб научил Он сердце не любить.

Но как порой любовь нн проклинаю — И жизиь, и смерть с тобой я разделю, Не знаешь ты, как я тебя люблю, . Быть может, я и сам еще не знаю.

Но слов не надо: сердце так полно, Что можем только тихими слезами Мы выплакать, что людям ие дано Ни рассказать, ни облегчить словами.

### **ЛЮБОВЬ** — ВРАЖДА

Мы любим и любин не ценим, И жаждем оба новизны, Но мы друг другу не изменим, Мгновенной понхотью полны.

Порой, стремясь к свободе прежней, Мы думаем, что цепь порвем, Но каждый раз все безнадежней Мы наше рабство сознаем.

И не хотим конца предвидеть, И не умеем вместе жить,— Ни всей душой возненавидеть, Ни беспредельно полюбить.

О, эти вечные упреки!
О, эта хитрая вражда!
Тоскуя — оба одиноки,
Враждуя — близки навсегда.

В борьбе с тобой нзнемогая И все ж мучительно любя, Я только чувствую, родная, Что жизни нет, где нет тебя.

С каким коварством и обманом Всю жнянь друг с другом спор ведем, И каждый хочет быть тираном, Никто не хочет быть рабом.

Меж тем, забыться не давая, Она растет всегда, везде, Как смерть, могучая, слепая Любовь, подобная вражде.

Когда другой сойдет в могнау, Тогда поймет одни из иас Любви безжалостную силу — В тот страшный час, последний час!

# ОЛИНОЧЕСТВО В ЛЮБВИ

Темнеет. В городе чужом Друг протнв друга мы сидим, В холодном сумраке ночном, Страдаем оба и молчим.

И оба понялн давио, Как речь бессильна и мертва: Чем сердце бедное полно, Того не выразят слова.

Не вниоват никто ни в чем: Кто гордость победить не мог, Тот будет вечно одинок, Кто любит,— должен быть рабом.

Стремясь к блаженству и добру, Влача томительные дни, Мы все — один, всегда — один: Я жил один, один умру.

На стеклах бледного окна Потух вечерний полусвет.— Любить научит смерть одна Все то, к чему возврата нет.

# ПРОКЛЯТИЕ ЛЮБВИ

С усильем тяжким и бесплодным, Я цепь любан хочу разбить. О, если б вновь мие быть свободным.

Душа полна стыда и страха, Влачится в прахе и крови.

Очисти душу мне от праха, Избавь, о. Боже, от любви

Ужель непобеднма жалость? Напрасно Бога я молю: Все безнадежнее усталость, Все бесконечнее люблю.

И нет свободы, нет прощенья, Мы все рабами рождены, Мы все на смерть, и на мученья, И на любовь обречены.

# DE PROFUNDIS 1

(Из дневника)

...В те дни будет такая скоробь, какой ис было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и ие будет. И если бы Господь ие сократил тех дией, то не спаслась бы никакая плоть. (Ев. Марка, гл. XIII, 19, 20).

# **УСТАЛОСТЬ**

Мне самого себя не жаль.
Я принимаю все дары Твон, о, Боже.
Но кажется порой, что радость и печаль,
И жизиь, и смерть — одно и то же.

Спокойно жить, спокойно умереть — Моя последияя отрада. Не стоит ин о чем жалеть, И ин на что надеяться не надо.

<sup>1</sup> Из глубины [ваываю к Тебе, Господи] (лат.)— Псалом 129, 1.

Ни мук, ни наслаждений нет. Обман — свобода и любовь, и жалость. В душе — бесцельной жизии след — Одна тяжелая усталость.

П

# DE PROFUNDIS

Из пренсподней вопню Я, жалом смертн уязвленный: Росу небскную Твою Пошла в мой дух ожесточенный. Акоблю я смрад земных утех, Когда в устах к Тебе моленья— Люблю я здо, люблю я грех, Люблю в деросуть посутулленыя.

Мой Враг глумится надо мной: «Нет Бога: жар молитв бесплоден». Паду ли ниц перед Тобой, Он молянт: «Встань и будь свободен».

Бегу ли вновь к Твоей любви,— Он искушает, горд и элобен: «Дерзай, познанья плод сорви, Ты будешь силой мие подобеи».

Спасн, спасн меня! Я жду, Я верю, вндншь, верю чуду, Не замолчу, не отойду И в дверь Твою стучаться буду.

Во мне горнт желаньем кровь, Во мне тантся семя тленья. О, дай мне чистую любовь, О, дай мне слезы умиленья.

И окаянного простн, Очнстн душу мне страданьем — И разум темный просветн Ты немерцающим сняньем!

## ПУСТАЯ ЧАША

Отцы и дети, в играх шумных Все истощили вы до диа, Не берегли в пирах безумных Вы драгоцениого вина.

Но хмель прошел, слепой отваги Потух огонь, и кубок пуст. И вашим детям каплей влаги Не омочить горящих уст.

Послединм ароматом чаши — Лишь тенью тени мы живем, И в страхе думаем о том, Чем будут жить потомки иаши.

## ПАРКИ 1

Будь, что будет — все равио. Парки дряхлые, прядите Жизии спутанные нити, Ты шуми, веретено.

Все наскучило давио Трем богиням, вещим пряхам: Было прахом, будет прахом,— Ты шуми, веретено.

Нити вечные судьбы Тянут Парки из кудели, Без начала и без цели, Не склоняют их мольбы,

Не пленяет красота: Головой они качают, Правду горькую вещают Их поблеклые уста.

Мы же лгать обречены: Роковым узлом от века В слабом сердце человека Поавда с ложью сплетены.

Аншь уста открою — агу, Я рассечь узлов не смею, А распутать не умею, Покориться не могу.

Дочери Зевса и Фемиды, богини судьбы.

Агу, чтоб вернть, чтобы жнть, И во лжн моей тоскую. Пусть же петлю роковую, Жизин спутанную инть.

Цепн рабства н любвн, Все, пред чем я полон страхом, Рассекут еднным вэмахом, Парка, ножницы твон!

### CKVKA

Страшней, чем горе, эта скука. Где ты, последний терн венца, Освобождающая мука Давно желанного конца?

С ее бессмысленным мученьем, С ее томительной игрой, Невыносниым оскорбленьем Вся жизнь мне кажется полой.

Хочу простить ее, но знаю, Уродства жизни не прощу, И горечь слез монх глотаю И умираю, и молчу.

\* \* \*

Что ты можешь? В безумной борьбе Человек не достигнет свободы: Покорнсь же, о, дух мой, судьбе И неведомым снлам природы!

Если надо, — смирись и живи! Об одном только помии, страдая: Ненадолго — страданья твои, Ненадолго — и радость земная.

Если надо,— покорно веринсь, Умирая, к небесной отчизне, И у смерти, у жизни учись— Не бояться ин смерти, ии жизни!

## СТАРОСТЬ

Чем больше я живу — тем глубже тайна жизии, Тем призрачиее мир, страшией себе я сам, Тем больше я стремлюсь к покниутой отчизне, К моим безмоланым небесам.

Чем больше я живу — тем скорбь моя сильнее И неотвывчивей на голос дольних бурь, И смерть моей душе все ближе и яснее, Как вечная лавуоь.

Мие юиости ие жаль: прекрасией солица мая, Мой золотой сентябрь, твой блеск и тишина, Я не боюсь тебя, приди ко мие, святая, О, Старость, лучшая весна!

Тобой обвенивый, я снова буду молод Под светлым инсем безгрешной седины, Как только укротит во мие твой мудрый холод И бодь, и боде, и жал весны!

#### волны

О если 6 жить, как вы живете, волиы, Свободиые, бесстрастие храия, И холодом, и вечным блеском полиы!... Не появда ль. вы — счастливее меня!

Не знаете, что счастье — ненадолго... На вольную, холодную красу Гляжу с тоской: всю жизнь любви и долга Святую цепь покорно я несу.

Зачем ваш смех так радостен и молод? Зачем я цепь тяжелую несу? О, дайте мие иевозмутимый холод И вольный смех. н вечную коасу!..

Смирение!.. Как трудно жить под нгом, Уйти бы к вам и с вами отдохнуть, И лишь одним, одним упиться мигом, Потом иавек безропотио усиуть!..

Ни жеищине, ни Богу, ии отчизие, О, инкому отчета не давать И только жить для радости, для жизии И в пене брызг на солице умирать!.. Но нет во мне глубокого бесстрастья: И родину, и Бога я люблю, Люблю мою любовь, во имя счастья Все горькое покорно я терплю.

Мне страшен долг, любовь моя тревожна. Чтоб вольно жить — увы! я слишком слаб... О, неужель свобода невозможна, И человек до свиой смерти — раб?

# ДВЕ ПЕСНИ ШУТА

Если б капля водяная Думала, как ты. В час урочный упадая С неба на цветы, И она бы говорила: «Не бессмысленная сила Управляет мной. По моей свободной воле Я на жаждущее поле Упаду росой!» Но инчто во всей природе Не мечтает о свободе, И сульбе слепой Все покорно — влага, пламень, Птицы, звери, мертвый камень; Только весь свой век О неведомом тоскует И на рабство негодует Гордый человек. Но, увы! аншь те блаженны, Сердцем чисты те, Кто беспечны и смиренны В детской простоте. Нас. глупцов, природа любит, И ласкает, и голубит, Мы без дум живем. Без борьбы, послушны року, Вина по вечному потоку, Как цветы, плывем.

То ие в поле головки сбивает дитя С одуванчиков белых, играя: То короны и митры сметает, шутя, Всемогущая Смерть, пролетая.

Смерть приходит к шуту: «Собирайся, Дурак, Я возьму и тебя в мою иошу.

И к венцам и тиарам твой пестрый колпак В мою общую сумку я брошу».

Но, как векша, горбун ей на плечи вскочил И колотит ои Смерть погремушкой,
По костлявому черепу бъет, что есть сил,

По костлявому черепу бьет, что есть сил И смеется над бедной старушкой.

Стонет жалобио Смерть: «Ой, голубчик, постой!»
Но герой наш уняться не хочет;

Как солдат в барабаи, бьет он в череп пустой, И кричнт, и безумио хохочет: «Не хочу умирать, ие боюсь я тебя!

жгіе хочу умирать, не ооюсь я теоя: Жизиь, и солище, и смех всей душою любя, Буду жить-поживать, поипевая:

Гром побед отзвучит, красота отдветет,
Но Дурак инкогда и ингде не умрет,—
Но бессмертна аншь гаупость людская!»

# ПРИРОЛА

Ни злом, ии враждою кровавой Доныие затмить ие могли Мы иеба чертог величавый И прелесть цветущей земли.

Нас прежиею лаской встречают Долины, цветы и ручьи, И звезды все так же сияют, О том же поют соловьи.

Не ведает иашей кручины Могучий, таинственный лес, И нет ин единой морщины На ясной лазури небес.

# нирвана

И виовь, как в первый день созданья, Лазурь небесная тиха, Как будто в мире нет страдавия, Как будто в сердце нет греха, Не надо мне любан и славы: В молчавны утренних полосії Дышу, как дышат эти травы... Ни процажда, ин градушка диб Я не хочу пытать и числить. Я то лко участвую опить. Какое счастие — не мыслить, Какое счастие — не мыслить,

Если розы тихо осыпаются, Если звезды меркнут в иебесах, Об утесы волны разбиваются, Гаснет луч зари на облаках.

Это смерть,— но без борьбы мучнтельной, Это смерть, пленяя красотой, Обещает отдых упоительный,— Лучший дар природы всеблагой.

У нее, наставницы божествениой, Научитесь, людн, умирать, Чтоб с улыбкой кроткой и торжественной Свой конец безопротно встоечать.

#### УСНИ

Уснуть бы мне навек, в траве, как в колмбелн, Как я ребенком спал в те солиечные дни, Когда в лучах полуденных звенелн Веселых жаворонков трели И пелн мне онн: «Усн. усни!»

И крылья пестрых мух с причудливой окраской На венчиках цветов дрожали, как огни. И шум дерев казался чудной сказкой. Мой сон лелея, с тихой лаской Баюкали они: «Усин. усин!» И убегая вдаль, как водны зодотые, Давали мне приют в задумчнвой тенн, Под кущей верб, поля мон родные, Склонив колосья наливные, Шептали мне онн:

«Усни, усин!»

1884

### ВЕЧЕР

Посвящ. С. Я. Надсону

Говорят и блещут с вышнны Зарей рассыпанные розы На бледной зелени березы, На темном бархате сосны. По красной глине с тощим мохом Бреду я скользкою тропой; Сточнтся вечео надо мной Благоуханным, теплым вздохом. Поникнув, дремлют тростники; Сверкает пенистой пучниой. Разбито вдребезги плотиной Стекло прозрачное рекн. Колосья эреющего хлеба Глядят с обомва на меня: Там колья веткого плетня Чернеют на дазури неба... Уж пламень меркиувшего дня Бледней, торжественней и тише... Он полымается все выше...

Погибший день, ты был ничтожен И пуст, и мелочно-тревожен; За что ж на тихий твой конец Самой природою возложен Такой блистательный венец?

## ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

С улыбкою бесстрастня
Ты жизнь благослови:
Не нужио нам для счастня
Нн славы, ин любви,

Но почки благовоиные Нужны,— и небеса, И дымкой опушениые Прозрачные леса. И пусть все будет молодо, И зыбь волиы, порой, Как трепетиое золото, Сверкает чешуей.

Как в детстве, все иевнданиым Покажется тогда
И сиова иеожиданным — И небо, и вода.

Над первыми цветочками Жужжанье первых пчел, И с клейкими листочками Березы тонкий ствол.

С младеичества любезиое, Нам дорого — пойми — Одно лишь бесполезное, Забытое людьми.

Вся мудрость в том, чтоб радостио Во славу Богу петь. Равио да будет сладостио И жить, и умереть.

## MAPT

Больной, усталый лед. Больной и талый снег... И все течет, течет... Как весел вешиий бег Могучих мутиых вод! И плачет дряхлый сиег, И умирает лед. А воздух полои иег, И колокол поет. От стрел весны падет Тюрьма свободных рек, Угрюмых энм оплот.— Больной и темиый дел. Усталый, талый сиег... И колокол поет. Что жив мой Бог вовек, Что Смерть сама умрет!

#### НОЯБРЬ

Бледный месяц — на ущербе, Воздух — звонок, мертв и чист, И на голой, зябкой вербе Шелестит увядщий лист.

Замерзает, тяжелеет В бездне тихого пруда, И чериеет, и густеет Неподвижная вода.

Бледный месяц на ущербе Умирающий лежит, И на голой черной вербе Луч холодный не дрожит.

Блещет небо, догорая, Как волшебная земля, Как потерянного рая Недоступные поля.

# ОСЕНЬЮ В ЛЕТНЕМ САДУ

В адлее нежной и туманной, Шурша осеннею листвой, Дитя букет сбирает странный, С удыбкой жизни мододой...

Все ближе тень октябрьской ночи, Все ярче мертвенный букет, Но радует живые очи Увядших листьев пышиый цвет...

Чем бледный вечер неутешией, Тем смех ребенка веселей, Подобеи пенью птиды вешией В холодиом сумраке аллей.

Находит в увяданы сладость Его блаженная пора: Ему паденье листьев — радость, Ему и смерть еще — игра!..

# **УСПОКОЕННЫЕ**

Успокоенные Тени,
Те, что любящими были,
Бродят жалобиой толпой
Там, где волны полны лени,
Там, над уриой мертвой пыли,
Там, иад Летой гробовой.

Успокоениые Тучи, Те, что дием, в дыханьи бури, Были мраком и огием,— Там, вдали, где лес дремучий, Спят в безжизиенной лазури В слабом отблеске иочном.

Успокоенные Думы, Те, что прежде были страстью, Возмущеныем и борьбой,— Стали кротки и утрюмы, Не стремятся больше к счастью, Полим мертвой тишиной.

## ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Падайте, падайте, листъя осенине, Некогда в теплых лучах зеленевшие, Легкие дети весенине, Сладко шумевшие!..

В утреинем воздухе дым,— Пахиет пожаром лесным, Гарью осениею.

Молча любуюсь на вашу красу, Поздинм лучом позлащенные! Падайте, падайте, листья осениие... Песин поет похоронные

Ветер в лесу.
Тихих небес побледиевшая твердь
Дышит бессмертиюю радостью,
Сердце чарует мне смерть
Неизречениюю сладостью.

#### МАТЬ

С еще бессильными крылами Я видел птеичика во ржи, Меж голубыми васильками, У иепротоптаниой межи.

Над иим и иадо миой витала, Боялась мать — ие за себя, И от иего ие улетала, Тоскуя, плача и любя.

Пред этим маленьким твореньем Я поиял благость Вышних Сил, И в сердце, с тихим умиленьем, Тебя, Любовь, благословил.

#### СТАЛЬ

Гляжу с удыбкой на обломок
Могучей стали,— и меня
Быть сильным учишь ты, потомок
Волы, железа и огия!

Твоя краса — необычайна, О, темно-голубая сталь... Твоя мерцающая тайна Отрадна сердцу, как печаль.

А между тем твое сияиье Нежией, чем в поле вешиий цвет: На ием и детских уст дыхаиье Оставить может легкий след.

О, сердце! стали будь подобио — Нежией цветов и тверже скал,— Восстань на силу черии злобиой, Прими таииственный закал!

Не бойся ин врага, ин друга, Ни мертвой скуки, ин борьбы, Неуязвимо и упруго Под страшиым молотом Судьбы.

Дерзай же, полное отваги, Живую двойствениюсть храня: Бесстрастими, мудрый холод влаги И пыл мятежного огия.

## HA OBERE KOMO

Кому страдание знакомо, Того ты сладко усыпншь, Тому понятна будет, Комо, Твоя безветренная тишь.

И по воде, нэ церкви дальной, В селеньи бедных рыбаков, Ave Maria — стои печальный, Вечерний звои колоколов...

Эдесь горы в зелени пушистой Уютно заслонили даль, Чтобы волной своей тенистой Ты убаюкало печаль.

И обещанье так прекрасно, Так мил обманчивый привет, Что вот опять я жду напрасно, Чего, я знаю, в мире нет.

### помпея

Над городом века неслышно протекли. И царства рушнансь; но пеплом сохраненный, Доныне он лежит, как тоуп непогребенный, Среди безрадостной и выжженной эеман. Кругом — последнего мгновенья ужас вечный,— В инэверженных богах с улыбкой их беспечной, В остатках от одежд, от хлеба и плодов, В безмолвных комнатах и опустелых лавках И даже в ларчике с флаконом для духов, В коробочке румян, в запястьях и булавках; Как будто бы вчера прорыт глубокий след Тяжелым колесом повозок нагруженных, Как будто мрамор бань был только что согрет Прикосновеньем тел, елеем умащенных. Воздушнее мечты — картниы на стене: Тритон на водяном чешуйчатом коне, И в ризах веющих божественные Музы. Здесь все кругом полно могильной красоты, Не мертвой, не живой, но вечной, как Медузы Окаменелые от ужаса черты...

А в голубых волиах белеют паруса, И дым Везувия, красою безмятежной Блистая на заре, восходит в небеса, Подобио облаку, и розовый, и нежими...

1891 2.

# СМЕХ БОГОВ

Легок, светел, как блаженный Олимпийский смех богов, Миогошумный, иеизменный Смех бесчисленных валов!

Страшен был их гими победный В бурной тьме, когда по иим Одиссей, скиталец бедиый, Мчался, ужасом томим.

И покрытый черной тиной, Как обломок корабля, Царь был выброшен пучниой, Нелюдимая земля,—

На пески твоей пустыни, И среди холодиых скал С благодариостью Афине Он молитвы воссылал...

В Провиденье веры полный, Ты не видишь, Одиссей, Как смеются эти волиы Над молитвою твоей.

Миогошумиый, исизменный, Смех бесчисленных валов — Легок, светел, как блаженный Олимпийский смех богов.

На Черном море 1889 г.

### ПАРФЕНОН

Мие будет вечио дорог день, Когда вступил я, Пропилен, Под вашу мрамориую сень, Что пены воли морских белее, Когда, священный Паофенон. Я увидал в лазури чистой Впервые мрамор золотистый Твонх божественных колонн, Твой камень, солнием весь облитый, Прозрачный, теплый и живой, Как тело юной Афродиты. Рожденной пеною морской. Здесь было все душе родное, И Саламин, и Геликон. И это море голубое Меж белых, девственных колони. С тех пор душе моей святыня, О, скудной Аттики земля, Твоя печальная пустыня, Твон сожженные поля!

### ТИТАНЫ

(К мраморам Пергамского жертвенника) Обила! Обила!

> Мы — первые боги, Мы -- доевине дети Поаматери-Геи.-Великой Земли! Изменою братьев. Богов Одимпийцев. Низоннуты в Тартар. Отвыкан от солнца, Оглохан, ослепан Во мраке подземном, Но все еще поминм И дюбим дазурь. Обуглены комлья. И ног эмеевидных Раздавлены кольца. Тоойными цепями Обвиты тела,-Но все еще дышим. И наше дыханье Колеблет громаду Лымящейся Этны. И землю, и небо. И храмы богов. А боги смеются, Высоко над нами.

И моли стоалают. И воемя летит. Но элесь мы не лоемаем: Мы мшенье готовим. И землю копаем. И гложем, и роем Когтями, зубами, И нет нам покоя, И смерти нам нет. Источни, поосоем Глубокне корин Хоебтов неполвижных И выовемся к солниу.-И боги воскликичт. Бледиея, как вооы: «Титаны! Титаны!» И высонят кубки. И булет ужасней Гоомов Одимпийских. И землю разрушит И небо - наш смех

## РИМ

Кто тебя создал, о, Рым' Гений народной свободь! Если бы смертный намек выю пол. итом склонин, В сердце своем получшта вечный готов Прометея, Если бы в мире велед дух человческий пал,— Здесь возопили бы древнего Рима священные камин: «Сместияй, бессместен тюй дух; равен ботам человел!»

# ПАНТЕОН

Путиик с печального Севера к вам, Олнмпийские боги,
Сладостимм страком объят, в древний вхожу Паитеои.

Дух ваш, о, люди, лишь здесь спорит в величьи с богами:
Где же бессмертные, где — Рима всемирный Олимп?

Ныме кругом запустение, иыми царит в Паитеоне

Древнему сонму богов чуждый, неведомый Бог!
Вот Ои, распятый, произенный гвоздями, в короне териовой.
Мука — в бескровном ляце, в кротких очах Его — смерть.
Знаю. о, боги блаженияме, мука для вас ненавистиа.

Вы отвериулись, рукой очи в смятеньи закрыв. Вы улетаете прочь, Олимпийские светлые тени!.. О, подождите, молю! Видите: это — мой Брат,

Это — мой Бог!.. Перед Ним я невольно склоняю колени... Радостио муку и смеоть пониял Благой за меня... Веою в Тебя, о, Господь, дай мие отречься от жизии. Лай мис во имя дюбви вместе с Тобой умереть!..

Я оглянулся назад; солице, открытое небо... Льется из купола свет в древиий языческий храм.

В тихой дазури небес — нет ин мученья, ин смерти: Сладок нам солнечный свет, жизнь — драгоцениейший дар!... Гле же ты, истина?.. В смерти, в небесной любви и страданыях Или, о, тени богов, в вашей земной красоте?

Спорят в душе человека, как в этом божествениом хоаме.-

Вечиая радость и жизиь, вечиая тайна и смерть

Dum 1801 .

# БУЛУШИЙ РИМ

Рим — это мира единство: в республике древней — свободы Строгий языческий дух объедниял племена. Пала свобода, — и мудрые Кесари вечиому Риму Мыслыю о благе людей виовь покорили весь мир. Пал императорский Рим, и во имя Всевышиего Бога В храме великом Петра весь человеческий род Церковь хотела собрать. Но, вослед за языческим Римом. Рим хоистианский погиб: вера потухла в сердцах. Ныне в развадинах доевних мы, подные скорби, блуждаем, О, исужель не найдем веры такой, чтобы вновь Объединить на земле все племена и народы? Гле ты, невеломый Бог, гле ты, о, булущий Рим?

1891 -

Так жизиь инчтожеством страшиа, И даже не борьбой, не мукой. А только бесконечной скукой И тихим ужасом полиа, Что кажется — я ие живу, И сердце перестало биться, И это только наяву Мие все одно и то же синтся. И если там, где буду я, Господь меня, как здесь, накажет.-То будет смерть, как жизиь моя, И смерть мие нового не скажет.

# ДВОЙНАЯ БЕЗДНА

Не плачь о неземной отчизие, И помии,— более того, Что есть в твоей мгиовенной жизни, Не будет в смерти ничего.

И жизиь, как смерть необычайна... Есть в мире здешнем — мир иной. Есть ужас тот же, та же тайна — И в свете дня, как в тьме ночной.

И смерть и жизнь — родиме бездим; Они подобны и равиы, Друг другу чужды и любезиы, Одна в другой отражены.

Одна другую углубляет, Как зеркало, а человек Их съединяет, разделяет Своею волею навек.

И эло, и благо,— тайна гроба. И тайна жизни— два пути— Ведут к единой цели оба. И все равно, кула илти.

Будь мудр,— иного нет исхода. Кто цепь последнюю расторг, Тот знает, что в цепях свобода-И что в мучении— востоог.

Ты сам — свой Бог, ты сам свой ближний. О, будь же собственным Творцом, Будь бездной верхией, бездной инжией, Своим началом и концом.

О, если бы душа полна была любовью, Как Бог мой на кресте — я умер бы любя. Но ближних не люблю, как не люблю ссбя, И все-таки порой исходят есодие коовью.

О, мой Отец, о, мой Господь, Жалею всех живых в их слабости и силе, В блажеистве и скорбях, в рожденьи и могиле. Жалею всякую страдающую плоть.

И кажется порой — у всех одна душа, Она зовет Тебя, зовет и умирает, И боедит в шелесте ночного камыша. В глазах больных детей, в огнях заринц сияет.

Душа моя н Ты — с Тобою мы одии. И смертною тоской и ужасом объятый, Как некогда с креста Твой Первенец Распятый. Мио вопиет: Лама! Лама! Савахфани!

Луша моя и Ты — с Тобой один мы оба. Всегда лицом к лицу, о, мой последини Воаг. К Тебе мой каждый вздох, к Тебе мой каждый шаг В мгновенном блеске дия и в вечной тайне гооба.

И в буйном ропоте Тебя за жизнь кляня, Я все же знаю: Ты н Я — одно и то же. И вопию к Тебе, как сын твой: Боже, Боже, За что оставна Ты меня?

# JETCKOE CEPJUE

Я помию, как в детстве нежданную сладость Я в горечи слез находил иногда,

И стоанную иегу, и новую радость -

В мученыя последних обид и стыда.

В постелн я плакал, понпав к изголовью: И было прощением сердце полно, Но все ж не людей. — бесконечной любовью Я Бога любил и себя, как одно.

И словио незонмый слетал утешитель, И с ласкою тихой склонялся ко мие; Не зиал я, то мать или ангел-хранитель, Ему я, как ей, улыбался во сне.

В последней обиде, в предсмертной пустыне, Когла и в тебе изменяет мне все. Не ту же ан сладость находит и ныие Покорное, детское сердце мое?

Безумье иль мудрость, -- не знаю, но чаше, Все чаще той сладостью сердце полно.

18\*

<sup>1 «</sup>Или! Или! дама савахвани?» — «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты меня оставил?» (Евангелие от Матфея, XXVII. 46). Христос пооизносит эти слова на арамейском языке, 547

И так,— что чем сердцу больнее, тем слаще, И Бога люблю и себя, как одно.

16 августа 1900 г.

#### ТРУБНЫЙ ГЛАС

Под землею слышен ропот. Тихий шелест, шооох, шепот, Слышен в небе трубный глас: Боат, вставай же, булят нас. Нет, темно еще повсюду, Спать хочу и спать я буду. Не мещай же мне, молчи, В стену гроба не стучн. Не заснешь теперь, уж поздно. Зов раздался слишком грозно, И встают вблизи, вдали. Из оазверзшейся земан. Как из матерней утробы. Меотвены, покинув гообы, — Не могу и не хочу, Я закома глаза, молчу. Не повеою в обману. Я не встану, я не встану. Боат, мне стылно - весь я пыль. Пыль и тлен, и смрад, и гииль. Брат, мы Бога не обманем. Все проснемся, все мы встанем. Все пойдем на Страшный суд. Вот, поестол уже несут Херувимы, серафимы. Вот наш царь дориносимый. О, вставай же, - рад не рад, Все равно, ты встанешь, брат,

#### МОЛИТВА О КРЫЛЬЯХ

Ниц простертые, унылые, Безнадежные, бескрылые, В покаянин, в слезаж,— Мы лежим во прахе прах, Мы ие смеем, ие желаем, И не верим, и не знаем, И ие любим инчего.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Дориносимый— носимый на копьях. Образ заимствован из дрениеримской истории: подобно тому, как дружина подинмала на копьях стоящего на щите царя, небесное воинство несет на копьях Господа Сил небесных.

Боже, дай нам избавленья, Дай свободы и стремленья, Дай веселья Твоего. О, спасн иас от бессилья, Дай иам крылья, дай нам крылья, Коылья духа Твоего!

## ВЕСЕЛЫЕ ДУМЫ

Без веры давно, без надежд, без любвн, О странно веселые думы мон!

Во мраке н сырости старых садов — Унылая яркость последних цветов.

# **ЛЕГЕНДЫ И ПОЭМЫ**

# λЕДА

.

«Я — Леда, я — белая Леда, я — мать красоты. Я соиные воды люблю и иочные цветы. Каждый вечер, жена соблазиенияя, Я ложусь у пруда, там, где пахиет водой, —

ляусь у пруда, там, где палает водол,— В душиой тьме грозовой, Вся преступиая, вся обиажениая,— Там, где сырость, и иега, и зиой.

Там, где пахиет водой и купавами, Влажиыми, бледиыми травами, И таииствеииым илом в пруду,—

Там я жду. Вся преступиая, вся обнажениая, Изнеможенная.

В сырость теплую, в мягкие травы ложусь И горю, и томлюсь.

В душиой тьме грозовой, Там, где пахиет водой,

Жду — и в страстиом бессилии, Я бледиее, прозрачиее сломаниой лилии. Там я жду, а в пруду только звезды блестят, И в типи камыши шелестят, шелестят».

П

«Вот и крик, и шум произительный, Словно плеск могучик рук: Это — Акбедь ослештельный, Белай Акбедь — мой супрут! С грозной некиостью зменяюю, Он, обин мени, ласкала Балинат губ чогок искаль. Кралом поду быот. Горан темный под.— На слине его щетиною Перво блединые встают,—
Так он горд-споей победою.
Тев я, что с мной — не ведаю:
Это — смерть, но не боюсь,
Вся бледиея,
Страстно млея,
Как в ночной грозе иллея,
Алакам бога предаюсь.
Тев я, что со мной,— не ведаю».
Все покрыто тьмой,
Тольком для вля вой —

Белый Лебедь с белой Ледою.

# МАРК АВРЕЛИЙ

Века, разрушившие Рим, Тебя ие троиув, продетели Над изваянием твоим, Бессмертный Марк Аврелий!

В благословенной тишине Доныне ты, как триумфатор, Сидишь на броизовом коне,

Философ-император.

1 Гекуба— жена царя Трон Приама и мать Гектора, отважнейшего из троэнских воннов, погибшего в поединке с Ахиллом.

2 Анда ом аха— жена Гектора.

<sup>3</sup> Илион — Троя.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Омир — Гомер.

И в складках падает с плеча
Простая риза, не порфира.
И иет в руке его меча,
Он — провозвестинк мира.

Невозмутим его покой, И все в нем просто и велико. Но веет грустью неземной От царственного лика.

В тяжелый век он жил, как мы, Он жил во дин борьбы мятежной, И надвигающейся тьмы, И грусти безнадежиой.

Он знал: погибиет Рим отцов. Но пред толпой не лицемерил. Чем меньше верил ои в богов, Тем больше в правду верил.

Владея миром, инкого Он даже словом не обидел, За Рим, не веря в торжество, Он умео и поедвидел.

Что Риму ие воскреснуть виовь, Но отдал все, что было в жизии, — Свою последиюю любовь, Последиюй вадох отчизие.

В душе правдивой и простой, Навеки чуждой ослепленья, Была не вера, а покой Великого смиренья.

Ои, исполияя долг, страдал Без вдохиовенья, без отрады, И за добро не ожидал И не хотел нагоалы.

Теперь стоит он, одинок, Под голубыми небесами На Капитолии, как бог, И ясными очами

Глядит на будущее, в даль:
Он сбросил дольней жизни тягость.
В лице — спокойная печаль
Й неземиая благость.

Он аекит пол навесом пурпурного ложа В басацо-розвою сете вечериях отней; Молодого чела золотистая кома Оттеняется марамом гаубовких очей. Смотрит Будда, как девы проносятся в пласке И вино па куминнов серебреннях лают; Вмавывающий взор — полои отиенной ласки; Ударяя в тимпан, бадеры поют. И зонут они к радостям неги беспечной Тех, кто молод, прекрасем, могуч и богат. Но, как звои погребальный, как стои бесконечный, Переданяя тимпанов дая Будды звучат;

«Все стремится к разрушенью — Все миом и все века. Словно близится к паденью Необъятная река. Все живое смерть погубит, Все, что мило, -- смерть возьмет. Кто любил тебя — разлюбит. Радость призраком мелькиет. Нет спасенья? Слава, счастье, И любовь, и красота — Исчезают, как в ненастье Яркой радуги цвета. Дух безумио к небу рвется, Плоть прикована к земле: Как пчела — в сосуде, бъется Человек в глубокой мгле!»

П

Перед ложем царя баядеры плясалн; Но для Будлы звучал тот же грустный напев В этих гимнах, что жизнь и любовь прославаяли, В тихой музыке струи, в нежном голосе дев:

«В цвете жизии, в блеске счастья Вкрут тебя — толпы другастья, Сколько миньмого участья, Сколько лесковых речей! Но дохиет лишь старость злая, Розь юности губя, И друзья, как волчья стая, К ивой жертве убегая, Отшатиутся от тебя. Ты, отверженный богами, Будешь инде и одинок,

Как покниутый стадами Солицем выжженный поток. Словно дерево в пустыие, Опаленное грозой, В поздней, старческой кручине Ты поникиешь головой. И погрязнешь ты в заботе. В тине мелочиых обид, Словно дряхдый слон в болоте, Всеми боошен и забыт. Что нам делать? Страсти, горе Губят тысячи людей. Как пожар — траву степей, И печаль растет, как море! Что нам делать? Меркиет ум, И толпимся мы без цели — Так испуганных газелей Гонит огненный самум!»

## 111

Баядеры поют про надежды и счастье, Но напрасны тимпаны и лютии гремят; Как рыдающий ветер в ночное неиастье, Песин, полыве жизни, для Будды звучат:

«Близок страшный день возмездья: Задрожит земля и твердь, И потушит все созвездья Торжествующая смерть. Мир исчезнет, как заринца В полуночиых небесах: Все, что есть, нам только синтся, Вся природа — дым и прах! Наши радости мгновениы. Как обманчивые сны, Как в пучине брызги пены, Как над морем блеск луны. Все желания, как сети, Как свеча для мотыльков: Мы кидаемся, как дети. За виденьем аживых снов. Страсти, иега, наслажденья -Никому и инкогда Не приносят утоленья, Как соленая вода... Что нам делать? Где спаситель? Как защитника найти? Болизатва — Утешитель! Пробил час, -- пора идти!

В этот пламень необъятный Мук, желаний и страстей Ты, как ливень благодатный, Слезы жалости пролей!..»

## ИОВ

I

"И непорочного Иова струпьями могой проказы
Бог поразил от подошям оги и по самое теми,
Иов сидел далеко за оградой селеньи на петле.
Острупо взал, он себе черепнцу скоблить свои раим.
Молянт жена сму: «Все еще твера ты в своем благочесты».
Встамь и Творда похули, чтоб тебе умеретъ». Но смиреню
Иов жене отвечает: «Я доброе принил от Бога.
Должно и злое принять: да епсомится воля Тосподия!»
Мудърій Соры, Елифая из Темани, Валдат из Савхен!
Вместе сощлись, чтобы сетовать с инм, утешях страдальца.
Очи подияв, язалам и вузнали месчастного друга.
Жалобими голос возявкими, ризы свои разодрали,
Стами радать, вуетшивые, плам на делажами бросаль.
С Иовом рядом семь дией и ночей просиделя в молчаны:
С Ловом рядом семь дней и ночей просиделя в молчаны:

и Иов

Слишком велико. И первый открыл он уста и промодвил:

Да будет проклятым навек
день, как я рожден для смерти и печали,
Да будет проклятой и иочь, когда сказали:
«Зачался человек».
Теперь я плачу и тоскую:
Зачем сосал я грудь родиую,

Зачем сосал я грудь родиую,
Зачем ис умер я: лежал бы в тишиие,
Дремал — и было бы спокойно мие.
И почивал бы я с великими царями,
С могучими владыками земли,
Что войим иекогда вели,
Что войим иекогда вели,

Что войны иекогда вели, Копили золото и строили чертоги... Я был бы там, где иет тревоги, Где больше иет вражды земиой, Где равеи малому великий, Вкушают узинки покой.

DAYMUNI YARRA HORON,

 <sup>...</sup>трое друзей Иова... Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Сафар Наамитянин... (Кинга Иова, II, 11).

И раб свободен от владыки. На что мие жизнь, на что мие свет? Как знойным полднем изнурениый, Тоскуя, тенн ждет работник утомленный,

Я смерти жду,— а смерти нет. О, если 6 иа меня простер Ты, Боже, руку И больше страхом не томна,—

Чтоб кончить сразу жизнь и муку, Одини ударом поразил.

Елнфаз

Ужель ты праведней Отца вселениой, Ужель на суд Его зовещь? Зачем же с речью дерзновенной Тът провуде Всера поставира.

Зачем же с речью дерзновенной Ты против Бога восстаешь? Безумец тот, кто не склоняет Во прах главы перед Творцом.

Когая и небеса нечисты пред лицом Всевышнего, когда не доверяет Он даже ангелам Своим.— То как же чистым быть пред Ним Тому, кто рвется на свободу, В темнину плоги заключен, Тому, кто женщиной рожден И безажоные пьет, как воду?

### Иов

О. да, над бездной Бог гоядет. Столпы земан передвигает. Печать на звезды налагает, Понкажет — солние не взойдет. Он поонесется. — не замечу. Захочет взять, - кто запретит? Он спросит. — как Ему отвечу? Накажет, - кто меня простит? Пред взором мудрости Господней Откомты тайны поенсполней. И херувимы, падши инц. Не откомвая в стоахе лиц. Трепещут у Его подножья, И полон мно Его чудес, И все величие небес — От дуновенья Духа Божья. Жив мой Создатель, жив Господь. Мой Бог, суда меня лишивший, Мне душу скорбью омрачивший: Его нельзя мне побороть.

Но пусть страдаю, неутешный,—
Я вашей ляки не потерлаю.
И правоты моей безгрешной,
Пока я жив, не уступлю.
Голодинах я кормил, я утолял печали,
Я утешал больных, для сирот был отец,
И чресла бедияков меня благословляли,
Согретие руном монк овец.

Согретые руном монх овец. За щедрость в дни былые славил По всей земле меня народ. В тени вечерней у ворот

Мое седалище я ставил.

И юноши ко мие, и старцы, приходя, В благоговении молчали И слов моих смирению ждали Как благодатного дождя. За что же ивые я в позоре, Людьми отвергнутый, живу, Не знако, где в слеаж и горе

Склонить бездомную главу В пмлн, со струпьями на почериелой коже, Сижу и думаю: меня утешит ложе. Но Бог виденьями пугает и во сне. И ночью холодию в разодранимых одеждах, Во мие страдает дух, и плоть болит на мие.

Тень смерти — на усталых веждах. И все-таки я прав, я чист перед Тобой, Не ведаю, Господь, за что терпало мученье. Земля, ты кровь мою невиниую не скрой, — Да вопиет она о минетый.

## Валлат

Скажи, ты видел ли, чтоб Бог вознагоаждал Людей жестоких и дукавых, Чтоб Он поддерживал неправых И непорочных отвергал? О, нет, - в шатре у беззаконных Померкиет радостный очаг, Он восстановит угнетенных. И будет к праведному благ, И суд рабам своим дарует. Но кары Божьей не минует Творящий темные дела: Когда в броне он бесполезной Уйдет от палицы железной, Настигнет медная стрела! За грех твой скорбь вошла в обитель. И за вину твонх детей. Рукою любящей Своей

Тебя карает Вседержитель. Терпи, смиряйся и молчи.

Иов

Все утешения иапрасиы, О, бесполезные врачи! Шатры злодеев — безопасиы, Дома грабителей полиы Благословенной тишины.

Я зиаю: правды нет, и все ж о ией тоскую, Без правды жить я ие хочу,

Лишь только вспомию, — иегодую И содрогаюсь и ропщу.

Не буду я молчать, не буду покоряться, Невинеи я,— и пусть меня накажет Бог.

О, если 6 с Ним я только мог, Как равный с равным состязаться! Но иет возмездья, иет суда.

Но иет возмездья, иет суда. Ужель Он праведных ие любит, И злых, и добрых вместе губнт?

Зачем, о, Господи, ие ведает труда И богатеет иечестивый?

Зачем обильный плод ему приносят нивы, И миожатся в полях его стада?

Зачем преступные живут среди веселий,

Их дети прыгают, смеясь, Под ввук тимпана и свиреан? Господь забыл Своих рабов, Ои не поможет угиетениым. Ои не утешит бедияков,— Он землю отдал беззакониым. И отторгают от сосцов

Младенцев плачущих, живут под кровом неба Нагие без одежд, голодиме без хлеба.

Меж тем, как должен быть элодей Соломинкой, Господь, в живой руке Твоей,

Былиикой, ветром уносимой,—
Ои жизнь кончает иевредимый.
«Его потомству Бог возмездье бережет»,—
Так кто-инбудь из вас мне скажет.

Но пусть и сам элодей от мести Божьей пьет. Пускай Господь самих грабителей накажет, А до детей и до грядущих бед

Им после смерти — дела нет.
Скопилось в мире слишком миого
Неотомщаемых обид, —
И это видят очи Бога,
Он это терпит и молчит!

Не говори, что Бог иесправеданв, Но люди Вечного постигнуть не умеют. Лишь сердцем мудрые, гордыню укротив,

Пред Ним благоговеют,— Затем, что свят Его закои, И в соиме аигелов небесных

Он страшным для очей телесных Великолепьем окружен.

И если б отиял Он на миг Свое дыханье И сердце обратил к Себе Господь,

Погиб бы человек и всякое созданье,
И возвратилась бы во прах живая плоть.
Ты сам набола свою дооору:

Ты сам избрал свою дорогу: На бремя жизни не ропщи.

Будь добрым для себя, не угождая Богу, И за добро свое награды не ищи.

Мы по вемле пройдем, как тени. Учись у древних мудрецов,

Учись у прошлых поколений,

У наших дедов и отцов. А мы — вчеращине и инчего не знаем, Во всем инчтожные — во благе и во зле.

Мы, не достигнув на земле

Ни мулоости, ни счастья,— умираем.

#### Иов

О, если 6 мог судьбой я поменяться с вами, Не так же ли, как вы, главой бы я кивал, Старался бы помочь в страданиях словами, Движеньем губ вас утешая.

Но тот, чье сердце в счастьи дремлет, Понять чужую скорбь не может никогда.

Кричу: обида! Бог не внемлет, Я вопию.— и нет сула.

И вопию, — и нет суда.
И что мы — для Него? Зачем подстерегает,
Зачем испытывает нас

Ои каждый день и каждый час, И мстит, и горечью нам душу пресыщает? Не Ты ль образовал, скрепил костями плоть, И жизиь ие Сам ли Ты вдохиул в меия,

И жизнь не Сам ан Ты вдохиуа в меня, Господь. Не Ты ан надо мной труднася, как ваятель? За что невинного губить?

Ужели хочешь истребить
Ты дело рук Твоих, Создатель?
И в исскоичаемой борьбе
Зачем меня врагом поставил ты Себе?
Кого преследуещь? Как ураган — пылинку,

Меня похитит смеоть. Я слаб и одинок Не гонишь ли, Госполь, Ты соованный листок. Не сокоущаень ди увядшую быдиику? Кто знает доживу дь до завтоащиего дия Вот скоро я умоу. — поишешь. — иет меня. Уйду. — и не вернусь — в столиу могильной сени. В стоану безмолвия и ужаса, и тени. Когда могучий ствол повалит доовосек. Еще надежда есть, что вновь зазеленеет Подунссохщий пень и даст живой побег. Как только боманет дождь и смоостью повеет: А если человек с лица земли исчез.— Ои не вериется виовь, из гооба не воспоянет. Во поахе ляжет и не встанет Ои до скоичания небес.

О. если у Тебя — могущество и благость. Господь, что значит грех людей, Зачем бы не простить и осуждений тягость Не сиять с луши моей?

Ответь же, выслущай, Владыка, оправданье, Иль аучше — иет, оставь, оставь меня, забуль, Чтоб мие опомииться, перевести дыхаиье, Не мучай, отступи и дай мие отдохиуть!

#### Ш

Смертиому Бог отвечал несказанным глаголом из бури. Иов лежал поед лицом Исговы во поахе и пепле: «Вот я инчтожен, о, Господи! Мие ли с Тобою бороться? Руку мою на уста полагаю, умолкиув навеки». Но поотив води, меж тем как дежал он во поахе и пепле — Неиасыщенное правдою сердце его возмущалось. Бог возвратил ему поежиее счастье, богатство умиожил, Новые дети на празднике светлом опять пировали. Овцы, быки и верблюды во долинах паслись безмятежных. Умер он в старости, долгими диями вполие насыщенный, И до колена четвертого виуков и правичков видел. Только в моощинах лица его вечная дума танлась. Только и в радости взор омрачен был неведомой скорбью. Тщетио за всех угиетенных адкада душа его правды,-Поавды Господь никому никогда на земле не откорет.

# ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

О, Виичи, ты во всем — единый: Ты победил стаониный плеи. Какою мудростью змениой Твой страшный лик запечатлен! 560

Уже, как мы, разиообразиый, Сомиеньем дерэким ты велик, Ты в глубочайшие соблазны Всего, что двойствению, проиик.

И у тебя во мгле иконы С улыбкой Сфиикса смотрят вдаль Полуязыческие жены,— И не безгоешиа их печаль.

Пророк, иль демои, иль кудесник, Загадку вечную храия, О, Леонардо, ты — предвестник Еше иеведомого дня.

Смотрите вы, больные дети Больных и сумрачных веков, Во мраке будущих столетий Он, непонятеи и суров,—

Ко всем земиым страстям бесстрастный, Такнм останется навек — Богов презревший, самовластный, Богоподобный человек.

# МИКЕЛАНДЖЕЛО

Тебе иавеки сердце благодарно, С тех пор, как я, раздумием томим, Боодил у воли мутио-зеленых Арио,

По галереям сумрачным твоим, Флоренция! И статуи немые За мной следнай: подходил я к иим

Благоговейно. Стены вековые Твонх дворцов объяты были сиом, А мраморные люди, как живые,

Стояли в иншах камениых кругом: Здесь был Челлини, полный жаждой славы, Боккачно с приветливым лицом,

Макиавелли, друг царей лукавый, И иежиая Петрарки голова, И выходец из Ада величавый, И тот, кого прославила молва,
Не разгадав,— да Вничн, днвиой тайиой
Исполнениый, на древнего волхва

Похожий и во всем необычайный. Как счастлив был, храия смущенный вид, Я — гость меж инми, робкий и случайный.

И, попнрая пыль священных плит, Как юноша, исполненный тревогн, На мудрого наставника глядит,—

Так я глядел на них: н былн строги Их лица бледные, и предо миой, Великие, бесстрастные, как боги,

Они сияли вечной красотой. Но больше всех меж древними мужами Я возлюбна того, кто головой

Поинк на грудь, подавленный мечтами, И опытный в добре, как и во эле, Взирал на мир усталыми очами:

Напечатлела дума на челе Такую скорбь и отвращенье к жизни, Каких с тех пор не видел на земле

Я никогда, и к собственной отчизие Презренье было горькое в устах, Подобное печальной укоризне.

И я заметил в жилистых руках, В уродливых морщинах, в повороте Широких плеч, в нахмуренных бровях—

Твое упорство вечное в работе, Твой гиев, создатель Страшного Суда, Твой беспощадиый дух, Буонарроти.

И скукою бесцельного труда, И глупостью людскою возмущенный, Ты не вкушал покоя инкогда.

Усильем тяжким воли напряженной За мнром мир ты создавал, как Бог, Мучительными снами удрученный,

Нетерпелив, угрюм и одинок, Но в исполинских глыбах изваяний, Подобиых бреду, ты всю жизнь не мог Осуществить чудовищных мечтаний И, красоту безмерную любя, Порой не успевал кончать созданий,

Упорный камень молотом дробя, Испытывал лишь ярость, утоленья Не знал вовек,— и были у тебя

Отчаянью подобны вдохновенья: Ты вечно невозможного хотел. Являют нам могучне творенья

Страданий человеческих предел. Одной судьбы ты понял нензбежность Для злых и добрых: плод великих дел —

Ты чувствовал покой и безнадежность. И проклял, падая к ногам Христа, Земной любви обманчивую нежность,

Искусство проклял, но пока уста, Без веры, Бога в муках призывали,— Душа была угоюма и пуста.

И Бог не утолнл твоей печали, И от людей спасенья ты не ждал: Уста навек с презреньем замолчали.

Ты больше не молнася, не роптал, Ожесточен в страданын одиноком, Ты, ни во что не веря, погибал;

И вот стоншь, непобеднмый роком, Ты предо мной, склоняя гордый лик, В отчаянын спокойном и глубоком,

Как демон безобразен — н велик.

## ФРАНЧЕСКА РИМИНИ

Порой чета голубок над полямн Меж черных туч мелькнет перед грозою, Во мгле сняя белымн крыламн;

Так в царстве вечной тъмы передо мною Сверкнули две обиявшиеся тени, Озарены печальной красотою. И в их чертах был прежиий след мучений, И в их очах был прежний страх разлуки, И в гоанни медлительных движений.

В том, как они друг другу жали рукн, Анцом к лицу поникнув с грустью нежной, Былой любви высказывались муки.

И волиовалась грудь моя мятежно, И я спросил их, тронутый участьем, О чем они тоскуют безнадежно.

И был ответ: «С жестоким самовластьем Любовь, одна любовь нас погубила, Не дав упиться мимолетиым счастьем;

Но смерть — иичто, ничто для нас — могила, И иам ие жаль потерянного рая.

И муки в рай любовь преобразила.

Завидуют нам ангелы, взирая
С лазури в темиый ад на наши слезы,

И плачут втайие, без любви скучая.

О, пусть Творец иам шлет свои угрозы,
Все эти мукн — слаще поцелуя,
Все угли ада искортся, как розы!»

«Но где и как,— страдальцам говорю я,— Впервый меж вами пламень страстной жажды Преграды сверг, на цепи негодуя?»

И был ответ: «Читали мы однажды Наедине о страсти Лаичелотта', Но о своей лишь страсти думал каждый.

Я помию книгу, бархат переплета, Я даже помию, как в заре румяиой Заглавных букв мерцала позолота.

Открыты были окна, и туманиый, Нагретый воздух в комнату струился; Ронял цветы жасмии благоухаиный.

И мы прочли, как Ланчелотт склонился И, поцелуем скрыв улыбку милой, Уста к устам, в руках ее забылся.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ланселот Озерный — герой романа Кретьена де Труа (2-я пол. XII я.) «Ланселот над Рыцарь Телеги» — один из рандарей Круглого Стола, влюбленный в короллеву Гегьевру, жену короля Артура.

Увы! нас это место погубнао, И в этот день мы больше не читали. Но сколько счастья солние озарило!..»

И тень умолкла, полная печали.

# **УГОЛИНО** 1

(Легенда из Данте)

В последнем круге ада перед иамн Во мгле поверхность озера блистала Под ледяными твердыми слоями.

На этн льды безвредно бы упала, Как пух, громада каменной вершнны, Не раздробнв нх вечного кристалла.

И как лягушкн, вынырнув нз тниы, Средн болот виднеются порою,— Так в озере той сумрачной долнны

Бесчислениые грешинки толпою, Согиувшнеся, голые сидели Под ледяной, проэрачною корою.

От холода нх губы посннелн, И слезы на ланнтах замерзали, И не было кровники в бледиом теле.

Их мутный взор поннк в такой печалн, Что мысль моя от страха цепенеет, Когда я вспомню, как онн дрожалн,—

И солица луч с тех пор меня не греет. И вот земная ось уж недалеко: Скользит нога, в лицо мне стужей веет...

У Голино дела Герардекта, граф Донаротико, покды глелафов (строюникое римских для и защитником интерссов народа Пизм. В 1288 г. пизанские твелафы потерпелы поражение от гибеллинов (сторомиком выператоро в наристократии) во тадае с арменископом Пизм Рудмери делам Убаладини. Уголино убил его племвиника и била заключи в башие, ключе от которого броским в Арию. Сту историю Утолино удесквамвает Данте в «Божественной комедии» («Ад», песнь трилицо третам).

Тогда увидел я во мгле глубоко Двух грешинков: безумьем пораженный, Один схватил другого и жестоко

Впился зубами в череп раздробленный, И грыз его, и вытекал струями Из черной раны мозг окровавленный.

И я спросна дрожащими устами, Кого он пожирает. Подымая Свой обагренный анк и волосами

Несчастиой жертвы губы вытнрая, Он отвечал: «Я призрак Уголино, А эта тень — Руджьер; земля родная

Злодея прокляла... Ои был причиной Всех мук моих: он заточил в оковы Меия с детьми, гоиимого судьбиной.

Тюремиый свод давил, как гроб свинцовый; Сквозь щель его не раз на тверди ясиой Я видел, как рождался месяц иовый —

Когда тот сои присиился мне ужасный: Собаки волка старого травили; Руджьер их плетью гнал, и зверь несчастный

С толпой волчат своих по серой пыли Влачил кровавый след, и ои свалился, И гончие клыки в него воизили.

Услышав плач детей, я пробудился: Во сне, полиы предчувственной тоскою, Они молили хлеба, и теснился

Мие в грудь невольный ужас пред бедою. Ужель в тебе нет нскры сожаленья? О, если ты не плачешь надо мною,

Над чем же плачешь ты!.. Средн томленья Тот час, когда нам пищу приносили, Давно прошел; ни звука, ии движенья...

В немых стенах — все тихо, как в могиле. Вдруг тяжкий молот грянул за дверями... Я понял все: то вход тюрьмы забили. И пристально безумимми очами Взглянул я на детей, передо мною Они рыдали тихими слезами.

Но я молчал, поникнув головою; Мой Анзельмуччно мне с лаской мнлой Шептал: «О. как ты смотоишь, что с тобою?»

Но я молчал, и мие так тяжко было, Что я не мог ин плакать, ин молиться, Так первый день прошел, и наступило

Второе утро: кроткая денница Блеснула вновь, и в трепетном мерцаньи Узнав их бледные, худые анца,

Я руки грыз, чтоб заглушить страданье. Но дети кинулись ко мие, рыдая, И я затих. Мы провели в молчаньи

Еще два дия... Земля, земля немая, О, для чего ты нас не поглотила!.. К ногам моим упал, ослабевая,

Мой бедный Гаддо, простонав уныло: «Отец, о, где ты, сжалься надо мною!..» И смерть его мученья прекратила.

Как сыи за сыном падал чередою, Я видел сам своими же очами, И вот одии, одии под вечной мглою

Над мертвыми, холодиыми телами — Я звал детей; потом в изиеможеньи Я ощупью, бессильными руками,

Когда в глазах уже померкло зренье, Искал их трупов, ужасом томимый, Но голод, голод победил мученье!..»

И он умолк, и вновь, неутомимый, Схватил зубами череп в дикой злости И грыз его, палач иеумолимый:

Так алчный пес грызет и гложет кости.

# дон кихот

Шлем — надтресиутое блюдо, Щнт — картоиный, паицирь жалкий... В стременах висят, качаясь, Ноги тощее, как палки.

Для него хромая кляча — Конь могучий Росинанта, Эти мельинчиые крылья — Руки мошного гиганта.

Видит ои в таверие грязной Роскошь царского чертога. Слышит в дудке свинопаса Звук серебряного рога.

Саихо Паица едет рядом; Гордый вид его серьезен: Как прилично копьеносцу, Он величествен и грозеи.

В красной юбке, в пятнах дегтя, Там, над кучами навоза,— Эта царствениая дама— Дульцииея де Тобозо...

Страстно, с юиошеским жаром, Ои толпе крестьян голодных, Вместо хлеба, рассыпает Перлы мыслей благородных:

«Люди добрые, ликуйте,— Наступает праздиик вечиый: Мир не солицем озарится, А любовью бесконечной...

Будут все равиы; друг друга Перестанут иснавидеть; Ни алькады, ни бароны Не посмеют вас обидеть.

Пойте, братья, гими победный! Этот меч несет свободу, Справедливость и возмездье Угнетениому народу!»

Из приходской школы дети Выбегают, бросив кинжки,

И хохочут, и кидают Гоязью в общаря мальчишки.

Аплодируя, как эритель, Жириый лавочник смеется; На крыльце своем трактирщик Весь от хохота трясется.

И почтенный патер смотрит, Изумлением объятый, И громит безумье века Он латинскою цитатой.

Из окиа глядит цирюльник, Ои прервал свою работу, И с восторгом машет бритвой, И кричит ои Дои Кихоту:

«Благородиейший из смертиых, Я желаю вам успеха!..» И ие в силах кончить слова, Задыхается от смеха.

Ои ие чувствует, ие видит Ни насмешек, ии презренья: Кроткий лик его — так светел, Очи — полиы влохиовенья.

Ои смешои; ио столько детской Доброты в улыбке иежной, И в лице худом и бледиом Столько веры безмятежной.

И любовь, и вера святы, Этой верою согреты Все великие безумцы, Все пророки и поэты.

# РАССЛАБЛЕННЫЙ

(Легенда)

Схоластик иекий, имсием Евлогий, Подвинутый любовью, мир презрел И в монастырь ушел, раздав именье, Но, ремесла не ведая, меж братий В бездействии иевольном пребывал.

Однажды он расслабленного встретил, Лежавшего на улице, без рук, Без ног: молна он гласом лишь и взором О помощи. Евлогий же сказал: «Возьму к себе расслабленного, буду Любить его, покоить до конца. И так спасусь. Терпенья дай, о, Боже, Мне, грешному, чтоб брату послужить!» Он, приступив к расслабленному, молвил: «Не хочешь ан, возьму тебя к себе И твой недуг и старость упокою?»-«Ей, Господи!» расслабленный в ответ. Тогда Евлогий: «Приведу осла, Чтоб отвезти тебя в мою обитель». И с радостью великой ожидал Его белияк, Понвел осла Евлогий. Больного ваял, отвез к себе домой И стал о нем заботиться, и пробыл Пятнадцать лет расслабленный в дому Евлогия, и тот его покоил, Служна ему, как дряхлому отцу, Кормил его, как малого ребенка, На собственных руках его носил.

Но дьявол стал завидовать обоим: Хотел он мады Евлогия лишить. И, развратив расслабленного, ярость Вдохнул в него, и начал тот во гневе Евлогия худить: «Ты — бегдый раб, Похитивший именье господина! Ты чрез меня спасаешься, ты принял Калеку в дом, чтоб назвали тебя И праведным, и милосердным люди!..» Но с кротостью ответствовал Евлогий: «Не будь ко мие несправеданвым, брат, И лучше ты скажи, какое зло Я сотворил тебе, - и я покаюсь». Но возопил калека: «Не хочу Любви твоей! Неси меня из дома. На улице повергни! Не хочу Ни ласк твоих, ни твоего покоя!» Евлогий же: «Молю тебя, утешься!» Но в ярости расслабленный кричал: «Мне скучно здесь, противна эта жизнь! И не терплю я твоего лукавства... Дай мяса мие!.. Я мясо есть хочу!..» Тогда принес ему Евлогий мяса. «Один с тобою быть я не могу: Хочу живых людей, хочу народа!»-«Я много братий приведу тебе...»-

«О, горе мне, - больной ему в ответ, -О, горе, окаянному! Противио И на твое лицо смотреть: ужель Еще толпу таких же праздноядцев Ты приведещь ко мие?..» И разъярился. И голосом он диким возопил: «Нет, не хочу я, не хочу! Повергин Опять меня туда, откуда взял: На улицу хочу я, на распутье! Там — пыль и солице, продетают птицы, И по камням грохочут колесницы. Там ветер пахиет морем, и вдалн Крылатые белеют корабли... Мие скучно здесь, где лишь дампады, тдея, Коптят немые лики образов. Где — ладана лишь запах, да елея, И душный мрак, и звои колоколов... О. если б были руки, -- удавился Иль заколол бы я себя ножом!..»

В смятении пошел Евлогий к братьям. «Что делать мие?» — ои старцев вопросил. Они его к Антонию послади. И на корабль он посаднл больного, И выехал, и прибыл к той земле, Где жил Антоний, схимник, и с калекой Поишел к иему Евлогий и сказал: «Пятнадцать лет больному я служил,-Ои за любовь меня возненавидел. И я спросить пришел к твоей святыие, Что сотворю я с иим?» Тогда в ответ Проговорил Антоний гласом тяжким И яростиым: «Евлогий, если ты Отвергиенть брата. — помни, что Спаситель Бездомного вовеки не отвергиет: Его в раю высоко над тобой Ои возиесет». Евлогий ужаснулся; Антоний же — расслабленному: «Раб. Земли и неба иедостойный, ты лн Дерэнул хулу на Господа изречь?.. Так помни же, что Сам тебе Спаситель Во образе Евлогия служил!» Потом он стал учить обоих: «Дети, Не разлучайтесь друг от друга, -- иет: От сатаны пришло вам искущенье, Идите с миром, отложив печаль. Я ведаю, что при коице вы оба, Что банзко смерть: вы v Христа венцов Заслужите, ты - им, и ои - тобою.

Но если б Ангел Смерти прилетел И на земле вас не нашел бы вместе,—
То лищевы вы бали бы венцов.
Так те, кто любят,— мученики оба,
Прикованы друг к другу иваестда:
И большего нет подвига пред Богом,
Нет в мисо большей казани, чем любовь »

# ХРИСТОС, АНГЕЛЫ И ДУША

(Мистерия XIII века)

. Ангелы

Как нищий с сумкой бедной, Куда идешь, Христос, Ты, горестный и бледный, Олин в юдоди сдез?

Хонстос

Иду я в мир унылый К возлюбленной моей. Назвав невестой милой. Я сердце отдал ей. Она Меня любила, Но, клятвы не храня, Невеста изменила. Покниула Меня. И все о ней тоскую, И все ее люблю. Люблю Я дщерь земную Избранницу Мою. Я дал ей лух свободиый. Ее одну любя, Я сделал благородной. Похожей на Себя. Я дал ей плоть в рабыни И волю для борьбы, Она же стала ныне Рабой своей рабы. Она — во власти тела И, Господа забыв. Дары Мон превреда. Отвергла Мой призыв.

Ангелы

Но той, кто всех дороже, Кого Ты так любил, Сказать лн нам, о, Боже, Что Ты ее простил?

Хоистос

Скорей несите вести Возлюбленной Моей, Иго Я простли невесте, Что Я простли невесте, Что Я грущу о ней! Зачем же длить разлуку? Скажите, чтоб пришла, Чтоб мнлого на муку, На смерть не обрежла. И брачные одежды Я возвращу ей вновь, И все Мон ивдежды, И всю Мон онбовы!

7.7

Ангелы

Душа в оковах тела И смертн, и греха, Ты Господа преврела, Отвергла Жениха. Отвергла Жениха вежды, Не можешь встать с земли. Разорваны одежды, Чело твое — в пыли.

Душа

Изгнанинцею рая Живу я во грехе. Скорбя н вспоминая О милом Женике, И тщетно, умирая В пороке н во зле, Покинутого рая Ищу я на земле.

Ангелы

Омой слезами очи, С надеждой подымись, Скорей из мрака ночи
Ты к Господу вериись.
Тебя ои примет сиова,
Забудь печаль и страх,
Не скажет Ои ни слова,
Не вспомиит о грехах.

Душа

О, где же Ои?.. Далеко От Бога моего, Я плачу одиноко, Умру я без Него... Скажите мие, скажите, Видал ди кто-инбудь, Где Милый, укажите К Воалоблениому путь!

Ангелы

Мы видели: распятый, Один на высоте Голгоры, тьмой объятой, Страдал Он на кресте. В тоске изиемогая, Но все еще любя, Спаситель, умирая, Молился за тебя...

Душа

Я плакать буду вечио. За мир Ои пролил кровь, Любил так бесконечио, И умер за любовы!.. В любови — какая сила!.. Любовь, о, для чего, Безумная, убила Ты Бога моего?

# ПРОТОПОП АВВАКУМ

Горе вам, Никониане! вы глумитесь над Христом,— Утверждаете вы церковь пыткой, плахой да кнутом! Но Господь за угиетенных в гиеве праведном восстал, И прольется над землею Божьей ярости фиал.

Нашу светаую Россию отдал дьяволу Господь:

Укрепи меня, о, Боже, на великую борьбу, И пошли мие мошь Самсона, недостойному рабу...

Как в пустыне вопиющий, я на торжищах взывал И в палатах, и в лачугах сидьных мира обличал.

Помию, помию дни гоненья: вот в цепях меня ведут К иечестивому синклиту, как разбойника, на сул.

Сорок мудрых нереев издевались надо мной.

И разжется дух мой гиевом — поднял коест я над главой

И в лицо злодеям плюнул, и, как зайцы по кустам, Все антихоистово войско разбежалось по углам.

«Будьте прокляты! — я крикнул, — вам позор из рода в род: Задушили правду Божью, потубили вы народ!»

Но стрельцов они позвали, ополчились на меня. Речи полны дикой брани, очи — лютого огия.

И как волки обступнли, кулаками мие грозят: «Еретик иас обесчестил, на костер erol»— кричат.

То не бесы мчатся с криком чрез болото и пустырь,— Чернецы везут расстригу Аввакума в монастырь.

Привезли меня в Андроиьев,— тут и бросили в тюрьму, Как скотину, без соломы — прямо в холод, сирад и тьму.

Там, глубоко под землею, в этой сумрачной иоре Думал с завистью я, грешный, о собачьей конуре.

## П

Я три дия лежал без пищи,— иаступал четвертый деиь... Был то сои, или видеиье,— я ие ведаю... Сквозь теиь —

Вижу, двери отворились, и волиою клынул свет, Кто-то чудиый мие явился, в ризы белые одет.

Он принес коврижку хлеба, он мие дал немного щец: «На, Петрович, ещь, родимый!» и любовио, как отец,

Смотрит в очи, тихо пальцы ои кладет мие на чело, И руки прикосновенье братски-нежио и тепло.

И счастливый, и дрожащий, я припал к его иогам, . И края святой одежды прижимал к моим устам.

И шептал я, как безумиый: «Дай мие муки претерпеть, Свет-Хоистос, оолиой, желаниый.— за Тебя бы умереть!..»

TIT

Это было иа Устюге: раз — я помию — ввечеру Старца божьего Кирилла привели мие в коиуру.

С иим в тюрьме я прожил месяц; был ои праведиик душой, Но безумным притворялся, полои ревиости святой.

Все-то пляшет и смеется, все вполголоса поет, И качаясь, вместо бубиов, каидалами мерио бьет;

Деиь юродствует, а иочью на молитве ои стоит, И горячими слезами цепи мученик кропит.

Я любил его; ои тяжким был иедугом одержим Бедиый друг! Как за ребеиком, я ухаживал за иим.

Ои страдать умел так кротко: весь в жару изиемогал, Но с пылающего тела власяницы не синмал.

Я печальный голос брата до сих пор забыть ие мог: «Дай мие пить!»— бывало скажет; взор — так иежеи и глубок.

На руках моих ои умер; безмятежио и светло, Как у спящего младенца, было мертвое чело.

И покойника, прощаясь, я в уста поцеловал: Спи. Киоиллушка, сеодечный, спи.— ты много постоадал.

Над твоей могилой тихой херувимы сторожат; Спи же, друг, легко и сладко, отдохии, усталый брат!

ΙV

В конуре моей подземной я покинут был опять Целым миром. Даже время перестал я различать.

Поглупел совсем от горя: день и иочь в углу сидишь, Да замерэшими иогами в землю до крови стучишь.

Если ж солице в щель заглянет и блесиет на кирпиче, И закружатся пылинки в золотом его луче,—

Я смотрел, как паутина сеткой радужной горит, И паук летунью-мошку терпеливо сторожит.

На заре я слушал часто, ухо к щели приложив, Как в лазури крик касаток беззаботеи и счастлив.

Сердцу воля вспоминалась, шум деревьев, иебеса, И далекая деревия, и родимые леса.

#### V

Из Москвы велят указом, чтоб на самый край земли Аввакума протопопа в ссылку вечную везли.

Десять тысяч верст в Сибири, в туидрах, дебрях и лесах Волочился я иа дровиях, иа телегах и плотах.

Помию — Пашков на Байкале раз призвал меня к себе; Окруженный казаками, он сидел в своей избе.

Как у белого медведя, взор пылал; суровый лик, Обрамлен седою гонвой, налит кровью был и дик.

Грозио крикиул воевода: «Покорись мие, протопоп! Брось ты дьявольскую веру, а ие то — вгоию во гроб!»

«Человек, побойся Бога, Вседержителя-Творца! Я страдал уже не мало — пострадаю до конца!»

«Эй, ребята, иачинайте!»— закричал он гайдукам. Повалили и связалн по рукам н по ногам.

Свистиул киут...— Окровавленный, полумертвый я твержу: «Помоги, Господь!» — а Пашков: «Отрекайся — пощажу».

Нет, Исусе, Сыие Божий, лучше — думаю — не жить, Чем злодея перед смертью о пошале мие просить.

Все исчезло... и казалось, что я умер... чей-то вздох Мие послышался, и кто-то молвил: «Кончено.— излох!»

#### Vi

Я в дощаннке очиулся... Тишь и мрак... Лежу иа дие, Хлещет мокрый снег да ливень по израненной спине.

Тянет жилы, кости ноют... Тяжко! страх меия объял; Обезумев от страданий, я на Бога-возроптал: «Горько мне, Отец небесный, я молиться не могу: Ты забыл меня, покинул, предал лютому врагу!

Где найти мие суд и правду? Чем Христа я прогневил, И за что, за что я гибиу?..»— Так я, грешный, говорил.

Вдруг на небе как-то чудно просветлело, и порой

Веют крылья серафимов, и кадильницы звенят, Сквозь холодный дождь и вьюгу дышит теплый аромат.

Ты, Исусе мой сладчайший, муки в счастье превратил, Пристыдил меня любовью, окаянного простил!

И светло в душе, н тихо: темной ночью, под дождем, Как дитя в спокойной люльке,— я в дощанике моем.

Хорошо мне, и не знаю — в небесах, или во мне — Словно ангельское пенье раздается в тишине.

#### VII

По скалам — орел да кречет, в мраке девственных лесов — Чернобурая лисица, стан диких кабанов.

Там и стерлядь, и осетры ходят густо под водой, Таймень жирная сверкает серебристой чешуей.

Все там есть, но все чужое, — люди, вера... И тоской Ноет сердце, вспоминая об отчизне дорогой.

Повстречали мы однажды у Байкальских берегов Соболнную станицу нашнх русских земляков.

Это край счастливый. Горы там уходят в небеса, Их подножья осенили кедров темные леса.

Там, посеянные Богом, разрослись в тиши долин Сладкий лук, чеснок и мята, и душистый розмарии.

Плачут миленькие, смотрят, не насмотрятся на нас, Обнимают и жалеют, подхватили мой карбас,

И хлопочут, и смеются: каждый жизнь отдать готов; Привезли мие на телеге сорок свежих осетров.

Вместе кашу заварнли, пелн песни за костром; На чужбине Русь святую поминали мы добром.

В эту ночь, с улыбкой тихой, очи скорбные смежив, Засыпали мы под шорох золотых, родимых инв.

#### THI

Ты один, Владыка, знаешь, сколько мук я перенес: Хлеб не сладок был от горя, и вода — горька от слез.

На Шаманских водопадах, на Тунгуске я тонул, Замервал в сугробах, лямку с бурлаками я тянул.

Без приюта, без одежды насыщался я порой То поганою кониной, то сосновою корой.—

Пять недель мы шан по Нерчи, пять недель — все голый лед. Деток с рухлядью в обозе лошаденка чуть везет.

Мы с женою вслед за ними, убиваючись, ндем; Скользко, ноги еле держат. Полумертвые бредем.

Протопопица, бывало, поскользнется, упадет. На нее мужик усталый из обоза набредет,

Тоже валится, н оба на снегу онн лежат, И барахтаются в шубах, встать не могут н крнчат.

«Задавил меня ты, батько!»—«Государыня, прости!» Что тут делать,— смех и горе! я спешу к ним подойти,

И бранит меня с улыбкой, и бредет она опять: «Протопоп ты горемычный, долго ль нам еще страдать?»

«Вндно, Марковна, до смертн!» Тнхо, с ласковым лицом: «Что ж, Петрович,— отвечает,— с Богом дальше побредем!»

На санях у нас, в обозе, помню, курочка была; Два яйца для наших деток каждый день она несла.

Чудо-птица! и за деньги нам такой бы не найтн. Жалко, бедную в обозе раздавили на пути.

До сих пор об ней я помню: я прнвык ее ласкать; Мы крупу в котле семейном позволяли ей клевать:

Божья тварь! Создатель любит всех жнвотных, как людей; Он не брезгает, Пречнстый, и последним нз зверей,

Он и птицу пожалеет, и былинку сбережет.

Собрались мы плыть на лодках; кормчий парус подымал; Из тайги в ту пору беглый к нам бродяга забежал.

Ои, дрожа и задыхаясь, пал на землю предо миой И глядел мие прямо в очи с боязливою мольбой:

«Я скитался диким зверем тридцать дней в глуши лесов, Сжалься, батюшка, не выдай, скрой от лютых казаков!..»

Вижу — лоб с клеймом позориым, обруч сломанных цепей, Hо прощенья страшио молит ввор испуганных очей.

Плачет, ноги мие целует, окровавленный, в пыли: До чего созданье Божье, человека, довели!..

 ${\bf Я}$  забыл, что он преступиик, я хотел его подиять. И как брату, кто б он ин был, слово доброе сказать.

Но жена меня торопит: «Спрячем бедного скорей!..» И голубка отвернулась, — льются слезы из очей.

Скрыл я миленького в лодке, да подушек навалил; Протопопицу и деток на постелю положил.

Казаки к нам скачут вихрем и с пищалями в руках, Как затравлениого зверя, ищут беглого в кустах.

И кричат нам: «Где бродяга?— уж не спрятан ли у вас?»— «Никого мы не видали,— обыщите наш карбас!»

Ищут, роют, но с постели бедной Марковны моей Не согнали: «Спи, родная, не тревожься!»— молвят ей,—

«Вдоволь мук ты натерпелась!»— Так его и ие нашли. Обманул я их, сердечных. Делать нечего — ушли.

Пусть же Бог меня накажет: как мне было не солгать? Согрешил я против воли: я не мог его предать.

## X

Вижу — меркиет Божья вера, тьма полночиая растет, Вижу — льется кровь иевиниых, брат на брата восстает.

Что же делать мие? Бороться и исправду обличать, Иль, скрываясь от гонений, покориться и молчать? Жаль мие Марковиы и деток, жаль мие светиков моих: Как их бросить без защиты; горько, страшио мие за них!

И сидел в немом раздумън я, поникнув головой. Но жена ко мне подходит, тихо молвит: «Что с тобой?

Отчего ты так кручинен?»—«Дорогая, жаль мие вас! Чует сердце: я погибиу, близок мой последний час.

На кого тебя оставлю?..» С нежной ласкою в очах — «Что ты, Бог с тобой, Петрович,— молвит,— там, на небесах

Есть у нас Ходатай вечный, ты же — бренный человек. Он — Заступинк вдов и сирот, не покинет нас вовек.

Будь же весел и спокоен, нас в молитвах поминай Еретическую блудию пред народом обличай.

Встань, родимый, что тут думать, встань, поди скорей во храм, Проповедуй слово Божье!»...

### ΧI

Смерть пришла... Сегодия утром пред народом поведут На костер меня, расстригу, и с проклятьями сожгут.

Но звучит мие чей-то голос, и зовет он в тишине: «Аввакумушка мой бедный, ты устал, приди ко Мие!»

Дай мне, Боже, хоть последний уголок в святом раю, Только 6 видеть милых деток, видеть Марковну мою.

Потрудился я для правды, не берег послединх сил: Тридцать лет, Никониане, я жестоко вас бранил.

Если чем-нибудь обидел,— вы простите дураку: Ведь и мие пришлось не мало натерпеться, старику...

Вы простите, не сердитесь,— все мы братья о Христе, И за всех нас, злых и добрых, умирал Он на Кресте.

Так возлюбим же друг друга,— вот последний мой завет. Все в любви,— закон и вера... Выше заповеди иет.

# ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ

### ЧАСТЪ ПЕРВАЯ

1

Это было в Средине Века. На высотах Умбрии лесистой, Гле смолою пахиет возлух чистый. И в затишьи сониом городка Только ласточки поют в карнизе Вековых бойниц, поросших мхом,--Бериадоне Пьетро жил в Ассизи. Тооговал он шелком и сукиом. У него был сын. Веселый, нежный, В темиой давке старого купца Мальчик рос, мечтательный, исбрежный К деиьгам, счетам строгого отца. Он не мог поиять его заботы О товарах, ценах, и в тоске Все следил, как Пьетро сводит счеты С важиым видом мелом на доске. Скучио! Ои глядит из-за прилавка, Улыбаясь, в глубину небес... Поскорей бы за город, и в лес, На поля, где зеленеет травка!.. Ииогда про сына своего Думал Пьетро хитрый, скопидомиый: «Мой Франческо — мальчик добрый, скромиый, Но купца не выйдет из него: Слишком нежен, слишком ручки белы; Все б ему наряды и духи. Все б ему романы да новеллы, И стихи, проклятые стихи! Ох, уж эти мие поэты - маият Грезы славы. Признавался сам, Что однажды, глупой рифмой заият, Ои едва не продал господам Из Кремоны мие в убыток полку Аучших свитков голубого шелку. Надо меры строгие принять!» И на сына Пьетро негодует. А меж тем его, как прежде, мать, Потихоньку от отца, балует, Мальчик вырос; деньгам не узнал Он цены: чтоб только видеть вечно Радостные дица, он боосал Золото пригоршиями беспечио.

Он любил веселье, жизиь, людей И родиую зелено сосен, воду, Пиршеств шумиую свободу. За столом, когда в кругу гостей Он смеялся и шутил бывало — В шутках что-то детское звучало И такое милое, что всех Побежила и шевольно этот смех.

п

По дугам, росистым, подным мира. Шан друзья однажды утром с пира. Вдруг оин Франциска у Креста В брошениой часовие увидали, Бледиого, поннишего в печали. Ои у иог распятого Христа Горько плакал. В праздиичной одежде В дни веселья, роскоши и нег Никогда таким ои не был прежде; Перед иими — новый человек. «Что с тобой, о чем ты плачешь?» — «Братья, Плачу я о Господе моем!.. Бедиый!.. Посмотонте на Распятье. Он страдает!.. Слев монх о Нем Не стыжусь, пред целым миром всюду О Христе я громко плакать буду!..» И обняв подножне Креста, Он понпал к нему еще любовней: В это утро, в брошениой часовне Понял он страдания Христа.

ш

Собиралось в лавке у Франциска Миого знатимх розівдей и дам. Имяти симв, он кланялься им мизко. «Есть обновки, заходите к намі» И встречал ми ласково у двери. Подражая ловкому купцу. Он раввертивал куски материй, Говорил: «Вот это вам к лицу!» Своему усердью сам не верил, Думал об итогах барыша, Торговался, ткавь аршином мерил, И вольною миткою шурша, Падал жельтяй шелк под блеском солица. Дамы деньги выкули. В луче Заиграла зодото червонца.

У одной был сокол на плече. Пахао тонкими духами. Метки Их остроты, легок разговор: И ласкаются у иог сиивоо С острой мордой белые левретки. Но Фоанциск на удицу взглянул: Там, под знойным содинем, у посога Робко инший руку протянул И сказал: «Подайте, ради Бога!» — «Бог подаст», -- рукой он сделал знак, Но как только отошел бедияк. Сеолие сжалось от стыла и боли. «Что я сделал!» — бледный, он умолк, И не в силах поитвоояться лоле. Он за полцены им отдал шелк. И потом он дием и иочью видел Белияка молящий, кооткий ваоо. И скообел, и золото с тех пор Он еще сильией возиенавилел.

### IV

Для отца он сделать все готов; Ваял из лавки сукои разноцветных И товар навьючил на ослов. Мимо бедиых сел, долин приветиых, Сосеи, виногоалинков и скал Он ослов на ярмарку погнал. Смотонт важио, говорит ои с весом, На базар торопится купец, И тюки, как опытный делец, Разложил на рынке под навесом. Он в делах выказывает жар, Сердится и спорит. Весь товар Поолан выголно. Но от заботы Он всю ночь в гостинице не спал. В голове — итоги, цифры, счеты... Утром возвращается домой. Он ушел бы в лес дышать прохладой, И смотреть, как блещет мох росой. Но в лесу ограбить могут: надо Торопиться. В страхе и тоске Шупает он деньги в кошельке... Ои бы лег в траву под эти клеиы, Чтоб над ним был листьев свод зеленый,-Только страшио деньги потерять, И едва лишь вспомиил их — опять Все померкло...

Нищие толпою За вожатаем идут. У них Лица неподвижны, словно тьмою Взор подериут. Он узнал слепых И смутнася, и скообел лушою,-Совести почувствовав упрек: «Нет ли медиых денег?» — в кошелек Руку опустил, червонец вынул, Думал спрятать вновь — и инщим кинул. Вот второй и третий, и дождем Сыплются монеты золотые. Ои кидает с радостиым лицом. Спор и драку подияли слепые. Отдал все Франциск, и у него Вместе с деньгами с души усталой Словно бремя тяжкое спадало, И в улыбке доброй — торжество. Едет дальше: каждая былника, Небо, птицы, резвый мотылек, И смолы янтарная слезника На сосие, и трепетный цветок, Полиы ралости великой, сиова Встретили Франциска, как родного. Ои с доверьем смотрит в небеса, Господу поет хвалу простую. И долины, горы и леса Повторяют песиь его святую.

V

«Где червонцы? Где мои товары?.. Нишим роздал, иншим сто монет!.. Так не сыи же ты мие больше, иет!... Будь ты проклят!..» — Бернадоне старый Палку в ярости схватил: «Ты вор. Изверг, роду нашему позор!» Истошив угрозы и упреки. Подал в суд отец его жестокий. Но Франциск, когда его зовут К гооолским стаоейшинам на сул. Отвечает, кроткий и спокойный: «Я поел Богом гоешник иедостойный... Вы простите мие, ио признаю Одиого я в мире Судию. Над людьми поставлен Он от века, И во всем я дам Ему ответ: Человек не сулит человека. Между миой и Богом судей нет!»

И его к епископу призвали. Долго с жаром говорил отец И не мог утешиться в печали О своих червонцах. Наконец Он умолк; тогда Франциск смирениый, Перстень сияв, пред стариком кладет: «Это матери подарок, Вот — Долг мой отдан: камень драгоценный Стоит больше денег, взятых миой!» Так Франциск, исполненный належды, Обручился с бедиостью святой: Сиял с себя он обувь и одежды, Положил на землю пред отцом И воскликиул с радостиым лицом: «Все земиое, все, что я имею,-Даже ризу прежиюю мою Я отцу земному отдаю. Больше здесь ничем я не владею! Одного хочу любить Христа, Одиому хочу служить я Богу: Я избрал териистую дорогу,-И теперь душа моя чиста. И мечты мои свободией ветоа! Я могу воскликиуть наконец: Не отец мой — Бериалоне Пьетор. А Господь — Небесный мой Отец! Будьте же свидетелями, братья, Я хочу быть бедиым, и таким Как родился — слабым и нагим — Кинуться Спасителю в объятья!»

#### VII

У иего ин палки, ин мешка. Оповсанный веревкой, инщий, Он в одежде грубой мужика. Проект менемем Христовым пищи. По глужим селеным, городам, По большим доргам и польм Ходит, проповедуя народу: «Вы найдете в бедности спободу: Прежде ваших прособ Создатель сам Занет, бартах, все, что нужию вам. Для чего ж печетесь вы без меры Об едином хасбе, маловеры? Вы ие лучше до длямий полевых? Вы ие лучше до длямий полевых?

Но цари одеться не умеют. Как одета каждая из иих . В Божьем мире - людям места много. Что ж вы споонте — «мое», «твое»? Не тому учил Спаситель: все, Что прекрасно, нам дано от Бога. Не одна ли общая земля, Как один иебесный свод над нами? Для чего ж вы лелите межами Господа цветущие поля? Кто же в тенн путинку откажет, На чужую ниву не прикажет Падать росам, кто про золотой Содица дуч дерзнет сказать: «Он мой»? У тебя Создатель твой на лозах Наливные гроздья позлатил. У тебя Ои в благодатных грозах Твой поникший колос напона; Он скообит о бедном и богатом. Воздает за зло тебе добром. Отчего ж и ты не хочешь с братом Полелиться хлебом и вином? О, помиримся, окончим битву, Пусть навеки общим будет все. И сольем сердца в одну молнтву: Да понидет Царствие Твое!»

# V111

Жил. Сильнестр в горах, на дикой круче, Слоноз авро, в респедание скалы. Вкруг него кодили только тучи, Да летали е велкотом одль. На полу пергаментиве кинги. Бич желевый, цепн и верити. Вдоль стены уступ гранитных скал По почам подушку заменля. Не сотпувшись, встать нельзя, так инэко В тесной келев. В безаце, глубоко Лишь поток гремит и далеко Кес аемное, глояко мебо близко.

<sup>«...</sup>полевые лилии... ни трудятся, ни прядут, но... и Соломон [царь] во всей славе своей не одевадся так, как всякая из ник...» (Евангелие от Матфея. VI, 28, 29).
<sup>2</sup> Еванителие от Матфея, VI, 10.

И Фоанциск мечтает: «Не уйти ан От людей, от шумиых городов. От тоевоги, суеты и пыли В свежесть и безмолвие лесов? Там, в горах, где не было доныне И следа людского, - в тишине Жить и умереть наедине С Господом, анцом к анцу в пустыне». Говорил Сильвестр Франциску: «Плоть, Плоть пооклятую смион цепями И бичом железиым, и постами. Чтоб поостил гоехи твои Госполь. У тебя, мой сын, в уме лишь оалость. Песенки веселенькие, смех?.. Словио пчелки на цветы — на грех Мы летим и пьем мирскую сладость!.. Смехом люди бесов лишь зовут. И виимая оадостиому кличу Льяволы на гоещинка бегут. Как боозые в поле на добычу... А потом, когда умоет он. — в ад Крючьями да вилами влачат Господом отринутую душу, И коптят, и жарят над огнем, Как на святках мы свиную тушу На железном вертеле печем: Вельзевул углей обложит грудой, Уксусом и желчью обольет. И на стол он лакомое блюдо Самодержцу ада подает. Люцифер на троне лучезарен За роскошиой трапезой сидит, И, отведав грешинка, кричит Повару сердито: «Недожарен!» Бесы виовь в огонь его влекут И, крутя на вертеле, пекут. Прежде радость ты любил земиую, Прежде песин пел ты на пирах, Погоди ж - у дьявола в когтях Запоешь ты песенку другую!» И умолк отшельник. Замирал На устах его зловещий хохот. В тишине пустыни отвечал Лишь потока дальний, вечный грохот...

От него Франциск в раздумын шел: Он жалел монаха всей душою. Темный, свежий бор и ясный дол Манят к счастью, миру и покою. Понимал он все, о чем в листве Радостиме птицы щебетали, Понимал, о чем в сырой траве Мошки в солнечном луче жужжали, Все, что ключ шептал на ложе мха; Сердце чисто, дух его свободен, Нет! не верит он во власть греха, В смеоть, и в ад. н вечный гиев Госполень. Анкованья больше в Небесах Об едином грешнике спасенном, Чем о многих праведных мужах 1. Только в сердце, злобой омраченном -Скорбь и ужас, только лица злых Полны грустных дум в молчаны строгом, А в душе у добомх и простых — Радость бесконечная пред Богом!

# ΧI

Папа Иниокентий утвердил Орден инших братьев. Мало верил Он во все, чему Франциск учил, Но умом расчетанвым измериа Выгоду возможиую для пап: «Пусть, - он думал, - мысль невыполнима, Жить нельзя без денег, но для Рима Во Франциске будет верный раб!..» Проповедовать по всей вселенной Миноритам<sup>2</sup> папа разрешил. Десять лет с тех пор Франциск смиренный, Нищий, по Италии ходил И когда родные Апенинны Скомансь за далекий гоонзонт. Обошел Испанию, Пьемонт, Францию, Савойские долины. Тот, кто видел раз его, не мог Позабыть: идут к нему крестьяне. Женщины, сеньоры, горожане И разбойники с больших дорог.

<sup>\*«</sup>Сказываю вам, что... на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих иужды в покалини (Евангелие от Луки, XV, 7).

2 М и нор и ты — францисканцы (от лат. minor — меньший).

Все оии в одно сливались братство И в одну великую семью, Покидали родину свою, Дом, детей, и славу, и богатство.

# XII

Было раз великое собранье Ницих братьев. Сотиями пришли Воины Христа на совещанье, Босоногие, со всей земли. В Умбрии, в благословениом крае, Собрались толпы учеников На равиние у Сполетто, в мае, Меж зеленых сосеи и цветов. Там, в полях — не гиезда птиц небесных, Это — кельи иноков святых. Это - кущи из ветвей древесных И зеленых листьев молодых. Все кругом объято тишиною,-Только гул божественных псалмов Издали сливается порою С пеньем птиц и шелестом дубров. Там, под кровлей из ветвей душистых, Пахиет влажиой зеленью в тени, Там в молитвах и беселах чистых Протекают сладостиме дии. Ни о чем не споря, не жалея. На земле свободиы лишь они ---Меж царей и меж рабов — один. Ничего земиого не имея. И в волиенъи весь окрестими край. К иим народ собрадся отовсюду. Хвалят Бога и дивятся чуду, Говорят: «Сошел на землю рай», Там, в полях, за трапезой в смиреньи Гордые бароны и киязья Служат иншим. Люди на мгиовенье Во Христе - единая семья. В иебе солице греет и сияет,-На земле Блаженный, прост и тих, Ходит, смотрит на детей своих, Любит всех и всех благословляет.

Ои скорбел и думал: «Льется кровь Вот уж тоетий век за Гооб Госполень. Боат на брата восстает, любовь Угасает, и раздор бесплодеи. Неужель не кончится вовек Брань народов, стоиы жертв и крики? Не поймет безумиый человек. Что война — пред Богом грех великий?..» Ои садится на корабль, спешит В лагерь крестоносцев, к Диаметте, И мечтает, сердцем прост, как дети, Что людей словами убедит Коичить брань. А в лагере солдаты И вожди веселием объяты: Оттого у добрых христиаи --Праздиик, что вчера, во славу Бога И Святой Поечистой Девы. — миого Перебили плениых мусульман. Со словами мира и с модитвой Ои илет к невериым в гоозный стан. Меж двумя войсками перед битвой По дороге встретился отряд Сарации, и в плеи святой был взят. За шпиона понияли, схватили. Безооужиого, связав, избили, К полководцу привели в шатер. Пред вождем доверчивый, спокойный, Он, подияв свой детски-ясный взор, Говорил, что нало кончить войны. Что у всех народов Бог один. Этой речью доброй и простою Троиут был суровый Меледии. Он поник в раздумым годовою И сказал: «Кто б ин был ты, монах.-Я тебя обидеть не позволю: Мудрость Господа - в твоих речах. С миром отпущу тебя на волю! Все, что хочешь, у меня возьми... Ты гяур иль иет, но меж людьми Больше всех ты истиниого Бога Сеодцем чтишь!» Фоанциск не уходил. Он владыку робко вопросил, И мольба во взоре, и тревога: «Коичит ли султаи войну?» В ответ Грозиый вождь с улыбкой молвил: «Нет». Но в подарок, пожалев о госте, Предложил он из казиы своей Много золота, слоновой кости И парчи, и дорогих камией. На сокровища не бросив взгляда, Нищий отвернулся и молчал, Головой лишь грустио покачал И шепиул: «Мие инчего не надо». Но готовы слезы из очей Хамиуть, губы у него дрожали, Как порой у маленьких детей От обиды жгучей и печали... Он в последний раз с мольбой взглянул И тихонько вышел от султана... Тоубиый звук и топот, гоом и гул. Уж готовы к битве оба стана. «Бог и Магомет его пророк!» --Мусульмане с верой восклицали, И с такой же верой: «С нами Бог!» -Паладины гоозио отвечали. В жизии первый раз ои одинок Меж людьми. И скорбиый, и безмолвный Ои уходит на морской песок, Где шумят в пустыне только волиы. Пал на землю, волю дав слезам. Подиял взор к далеким иебесам: «Господи, оии не поинмают!» -Шепчет, жгучей жалостью объят, Но ему лишь водим отвечают, Только волны сиине шумят...

H

Возвратясь на Африки далекой К берегам Итални родной. Шел Франциск в печали одинокой Меж скалами гориою тропой. Там в дазуон утоенней сняя. Ярче сиега, — посреди камией Обнаженных, ворковала стая Белокрылых, иежиых голубей. И сказал он, подойдя к подножью Этих гор, раздумнем объят: «Если люди слушать не хотят, Пусть же внемают птицы слову Божью!» И меж иих он радостиый стоял: Всех животных в простоте сердечной, Как летей одной понооды вечной. Братьями и сестрами он звал. «Сестры-птицы, мир да будет с вами!» -- Так он начал проповедь, и вдруг Все затихло. На земле рядами, Слушая, сидят они вокруг. «Сестоы-ятицы, гоомкими хвалами Вы должны с любовью без конца Каждый день благодарить Творца.— Потому что радостно живете, Не сбирая в житницы плодов, Вы в полях ни сеете, ни жнете, А Господь под зеленью дубров Вас укрыл, заботится о пище . Он вам дал прекраснейший удел — Светлый, чистый воздух, как жилище, Перьями, как ризою, одел! Вот за что весь день, лишь луч денницы Заблестит сквозь утрениюю мглу — И до звезд вечерних, - пойте, птицы, Пойте Богу вечную хвалу!» Он умолк, — и голуби ликуют, И к нему годовки протянув. Крыльями трепещут и воркуют, Смотрят в очи, открывая клюв, И один в дазури необъятной С этой стаей белых голубей, Он меж инми ходит, благодатный, Как отец — среди своих детей. Ризою касается смиренной Их головок ласковых. Потом, Отпуская Божьих птиц, Блаженный Осенил с любовью их крестом. И взвилась ликующая стая, И следил он с радостным лицом Долго, долго, как она, блистая, Словно белый снег, под солнцем тая, Исчезала в небе голубом.

### Ш

Так Францикс ни от кого на свете С горостью не отвраща, лица: Божьи твари — все равны, как дети Одного Небесного Отца. И они к нему приходят сами, К людям позабыв вражду свою. Серацем чист, он в дружбе со зверями Жил, как первый человек в раю.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Птицы небесиые «...ни сеют, ии жиут... и Отец ваш небесиый питает их» (Евангелие от Матфея, VI, 26).

Раз в пещере, в зимиий холод, поздио Ночью, с молодым учеником, В Риво-Тоото, нал стреминной грозной Ои сидел за тлеющим огием. Все меотво. Над пеленою сиежной Только звезды бледиые дрожат. Отрока спросил учитель нежими: «Отчего ты грустен, милый брат?» — «О, прости мие, отче! Я горюю О семье, Я вспомина мать родиую, Боатьев, маленьких сестер моих. Скучно мие, душа болит о иих...» И Франциск с удыбкой состраданья. Не сказав ин слова, но спеща, Вышел поскорей из шалаша, Стал лепить из сиега изваниья. Кончив, с торжествующим лицом, Ои, смеясь, их обощел коугом И воскликиул: «Где же ты, Руффиио, Братец, люди сиежиме!.. взгляни. Как блестят над белою равиниой. Как тебя приветствуют оии!» И Руффиио вышел, грусти полиый; Искрятся при свете звезд иочиых Изваянья, бледны и безмолвны: И Франциск указывал на них: «Вот — отец твой, мать, вот — сестры, братья... Что ж ты меданць? Подойди скорей! Видишь, как им холодио, согрей, Поцелуй их, заключи в объятья! Но когла к гоули поижмень — в тепле Изваянья сиежиме растают И умрут они, как умирают Все, кого мы любим на земле. Не помогут даски и добзанья! И уйдут, уйдут они от нас, Исчезая каждый день и час, Словио сиег от теплого дыханья!»

V

Сорок дией был пост в моиастыре. По обету братья ие вкушали Ни плодов, ии рыбы. На заре Встал Франциск. Еще монахи спали. Рядом с иим был в келье брат больной: Долгими постами изкурениый, Жаждою томясь, во сне порой Он шептал, видением смущенный: «Если б мог я жажду утолить. Под зеленой, свежей тенью сада, От янтарных гроздий винограда, Соком переполненных, вкуснть!..» Бред его послушав, к изголовью Подошел Франциск: «Просинсь, мой брат». И заботливей, чем мать, с любовью, Он ведет его тихонько в сад. Прямо к спелым гроздьям винограда. Но больной подиять не смеет взгляда: Ягоды под розовым лучом, Налитые соком золотистым, Пол анстом шнооким и росистым Светятся прозрачным янтарем. И Блаженный первый к ним склонился. Немощь плоти с братом разделил, Вместе с ним он от плода вкусил, Чтоб монах нарушить не стыдился Свой обет. «Не бойся прогневить Господа, -- сказал Франциск, -- чтоб душу Брата от страданий облегчить Тысячи обетов я нарушу! На себя беру твой грех. Готов Лать ответ во всем: я знаю. Боже. Милосеолье — для Тебя дороже Всех модитв, обоядов и постов!»

# VI

От служенья в мрачном, душном храме В сад порой Блаженный уходил. Там, под голубыми небесами, Целый день с улыбкой он следил, Как из сердца розы темно-алой, Из тюльпанов огненных — пчела Сладкий, ароматный сок пила, И как солнце в ульях озаояло Восковые гранн нежных сот, Где струнася теплый, светлый мед. В нх строеныя мудрости так много, Что Франциск у пчелок золотых, Умных, маленьких сестео своих, Познавать учился благость Бога. И когда в стыданвой красоте Анлни порой пред инм блистали, Дольине цветы напомниали О Пветке Небесном, о Хонсте —

Этой бледной, сладостной Лилее, Выросшей в долинах Галилеи И цветущей имие в иебесах. Тот цветок наполнил, умирая, Мио таким благоуханьем рая. Что просиулись мертвые в гробах. Так вселенная душе святого Кажется в гармонии своей Символом Единого, Благого, Вечного таящегося в ней. И зовет, зовет он всю природу, Безлиы, гооы, тучи, иебеса, Землю, воздух и огонь, и воду -Слить в одну молитву голоса. Чувствуя душой прикосновенье Бесконечного, он весь горел И любил, и полиый влохновенья. Свой великий гими пред Богом пел:

#### VII

«Тебе — хвала, Тебе — благодаренье, Тебя Единого мы будем прославлять, И иедостойно нн одно творенье Тебя по имени назвать!

Хвалите Вечиого за все Его созданья: За брата моего, за Солице, чъе сиянье, Рождающее день — Одна лишь тень, О, Солице солиц, о, мой Владыка, Одна лишь тень — От Твоего невидимого лика!

Да хвалит Господа сестра моя Луна,— И ввезды, полыме таниственной отрады, Твои небесные лампады, И благодатная ночняя тишниа! Да хвалит Господа и брат мой Ветр летучий, Не замощий оков, и грозовые тучи, И каждое дыханье черных бурь, И угреняя», нежная лажуры!

Да хвалит Господа сестра моя Вода: Она — тиха, она — смиреина, И целомудренно-чиста, и драгоценна.

Да хвалит Господа мой брат Огонь — всегда Веселый, бодрый, ясный, Товарищ мирного досуга и труда, Непобедимый и прекрасный!

Да хвалит Господа и наша мать Земля: В ее родную грудь, по влажиме поля Бразды глубокне железный плуг врезает, А между тем она с любовью осыпает Своих детей кошинцами плодов, Колоскев золотых и водужных цветов!

Да хвалит Господа и Смерть, моя родная, Моя великая, могучая сестра! Для тех, кто шел стезей добра, Кто умер, радостно врагов своих прощая, Для тех уж смерти больше нет, И смерть — им жизиь, и тъма могилы — свет!

Да хвалит Господа вселенная в смиренье: Тебе, о, Солице солиц,— хвала и песиопенье!»

# VIII

Над горами тихо пролетая, В красоте торжественной своей Вся дрожит и блещет ночь немая Мириадами живых огней. В полусие, нелвижимый нал безлиой. На горах Альверно он стоял, Окоуженный небом ночи звездной. Одинокий на вершине скал, И молнася горячо. Светлело Пред ним в полночной темноте, Словно в блеске солнца на Кресте, Бледное, страдальческое тело. Каплями из ран сочилась кровь, Алая, во мраке черной ночи. Долу лик склонен, закрыты очи, А в улыбке — все еще любовь. Он покорно, тихо умирает. И Блаженный к Богу своему Поднял взор. От жалости к Нему. От любви душа изнемогает: «О. как мало я Тебя любил. Как обидел! Это я, гвоздями Члены жалкие произив, убил Моего Спасителя грехами. Господи, я не могу смотреть На Твон мученья! Дай мне то же. Дай страдать с Тобою вместе, Боже, И с Тобою вместе умереть. Аучше пусть Хоистос меня осудит. Пусть отвергиет. — сердцу легче будет, Только бы не умер Он, храня Кооткий вид, исполненный сми ое и вя... Боже, я не вынесу поощенья. Нет, не нало, не поощай меня!» Но Спаситель откомвает очи. На Франциска Он взглянул: в тот миг Взоо такой любви из моака ночи В гаубину луши его пооник. Что как будто в первый раз Блаженный Поиях как Госполь его любил. Поиял, что, за все гоехи вселенной Умирая. Он дюлей простил. И Хоистос к нему все ближе, ближе, Он — казалось — обинмал его. И Франциск шептал с мольбой: «Возьми же, Госполи, возьми меня всего!» И почувствовал он те же муки. Как Распятый, боль он ощутил, Словио кто-инбуль гвоздями оуки И ступени ног ему пооизил. Во Хоиста душой поеобоазившись. Вместе с Ним был распят на Кресте, Вместе с Ним страдал и, с Богом слившись, За людей он умер во Христе. К Небу гоомким голосом взывая. Он упал: «Тебе я жизиь мою, Отче, имие в руки предаю!» А над ним, по-прежиему блистая, В непонятной коасоте своей. Вся дрожит и блещет иочь немая Мириадами живых огией... Рано утром из окрестиых келий Братья иноки пришли за иим.

Райю утром из окрестиых келяи Братъв иноки пришли за иим. Ои лежал иа скалах иедвижим, И как будто от гвоздей алели Язвы на иогах, ладонях рук, На худом, прозрачио-бледиом теле. В ужасе стояли все вокруг...

Но потом открыл ои очи виовь. Взор его был полои тайи иебесиых, Несказаниых, и сочилась кровь Каплями из раи глубоких, крестиых... С этих поо стоаданья начались Тяжкого, смертельного недуга. Раз от всеношной, полны непуга. Бледные монахи собовлись И смотрели на его мученья. И не в силах боли превозмочь. Полумеотвый, истошив теопенье. Он метался и стонал всю ночь. Юный боат в пооыве состоаланья. Слыша бесконечные стенанья, Видя, что инчем нельзя помочь -«Господн, — восканкнуа, — неужеан Так несправеданво и без целн Ты казиншь избоанников Твоих?» Услыхал больной н вдруг затих, На монаха поглядел он строго. И ответ раздался в тишине: «Брат, как смеешь ты судить во мне Милосеодье поавелного Бога?» Встал Фоанциск от ложа, и с трудом Опустившись, ниц упал челом, Коепко всеми членами своими. Трепетными, слабыми, иагими, Он к земле припал и целовал Землю, руки к персям прижимал, Полиый бесконечного смиренья: «О. Создатель мой, благодаою Я за все, за все мон мученья! Об одном еще Тебя молю: Боль сильнее следай, если надо. Я перенесу ее, любя.-Потому что все, что от Тебя. Даже муки — для меня отрада! Разве не v Госпола в оуках — Жизнь и смерть, и вся земная доля? О. Твоя. Твоя да будет воля. Отче, на земле и в небесах!»

### X

Так великий дух в страданьях рос. И отнем любви неутолимой Сераде чистое зажет Христос. Между тем, как дух неугасимо Пред лицом Твоик горед, Господь.— Как свеча пред образом,— сгорала от болезин немощная плоть. Таяла, как воск, и умирала.

Перед смертью он ослед. Мученье Каждый день росло, Когда порой Становилось легче, в сал больной Выходна: одно анив утещенье -На крыльце у дверн посидеть, И на миг измученное тело: Что теряя снаы холодело.-В теплых солиечных дучах согоеть. Раз, когда в вечернем, кротком свете Он доемал, монахи пониесли Пару диких горанц. Их нашан В поле. Бедиые попалнсь в сетн. Чтоб вскоомить моган они птенцов. Гнездышко под кровлей, над дверями Ои слепил из глины и сучков Слабыми, дрожащими руками. И веселью не было конца. Только что на первого янца Выдупнася птенчик и неловкой Обнаженной малеиркой головкой Скорлупу пробил... Раздался писк Жалобный... Благословил Фоанциск Господа за то, что, умирая, Видел, как рождалась молодая Жизнь, и свет еще сильней любя. Окруженный мраком вечной ночи, К солнцу поднял он слепые очи: «Господн, благодарю Тебя!..»

## ХII

Только плоти слабою преградой Дух его, как топкою стеной, Отделен от Бота. Он прорю хородом слабом предерение и предерение предерен

Так теперь, исполненный належды, Ои с печатью смерти на челе Все земное отлает земле И своболе оалуется: «Боатья. Я хочу быть бедиым, и таким. Как ооднася — слабым и нагим.— Кинуться Спасителю в объятья! » Со свечами иноки стоят. И один откома на аналое И читал Евангелье святое: В тишине слова любви звучат. «Дети, Я иедолго с вами буду. Ныне вам Я новую Мою Заповедь великую даю, И за то Я вечио в вас поебулу. Мио вам, лети! Как Я вас люблю. Так и вы друг друга возлюбите, Чтоб узнали все по той любви. Что вы заповель Мою хоаните. И что вы - ученики Мои. Я поилу к вам виовь и успокою. Вы — во Мие, как Я — в Отне Моем. И вы будете одио со Мною. Как и Я — одно с Моим Отцом». Он вздохнул — и кончилось мученье: И, как будто задремав, поинк Головой на гоудь в изнеможеньи. И закрылись очи. Бледный лик — Все светлей, спокойней и поелестией... Как литя — у матеои в оуках. Убаюканное тихой песией,— Он почил с удыбкой на устах. Незакатный свет пред инм сияет, В лоне Бога дух его исчез.-Так в лазури утрениих небес Белокрылый лебедь утопает.

# CTAРИННЫЕ OKTAВЫ (Octaves du passé)

# ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

.

Хотел, бы я начать без предисловья, Но критиви на поле брани жаут, Как вороны, добычи для влословья, Слетаются на каждый новый труд И каркают. Пошли им Бог здоровья. Я их люболо, хотя в их толк и суд Не верю: все им только брани повод... Пусть выется над Пегасом жадный овод. Пусть выется над Пегасом жадный овод.

П

Обол — Харону <sup>1</sup>: сразу дань плачу Врагам монм. — В отваге безрассудкой Писать роман октавани хочу. От стройности, от музыки их чудной Я без ума; позму заключу в стесненые границы меры трудной. Попробуем, — хоть вольный наш язык К тоойным нелям октавы не понвых. К тоойным нелям октавы не понвых.

111

Чем цель трудней — тем больше нам отрады: Коль женцирын сама жельет пасть. Победе слишком дегкой мы не рады. Зато над сердцем непокорным власть, Сопротивленье, холод и преграды Рождают в нас мучительную страсть: Так не для всех доступна, величава, Подобно городи женщине.— октава.

Перевозчик теней умерших через Стикс — реку подземного царства (греч. миф.).

Уж я давно мечтал о ней: резец Ваятеля пленяет мрамор твердый. Поборемся же с рифомі, наконец, Чтоб победить язык простой и гордый. Твою печаль баюкают, певец, Тройных созвучий полные аккорды, И мисль они, как волив вдаль иесут, Одиа другой, звуча, передают.

V

Но чтоб труд был легок и приятем, Я должем знатъ, что есть в толпе людей Душа, которой близок и понятен Я с Музою отвергнутой моей. Да будет же союз наш благодатем, Читатель мой, для двух иль трех друзей Бесктиростный дневник пишу, не повесть. Зову на суд т жизнь мою и совесть.

VI

И не боюсь оружье дать врагу:
Не все ам мы у смерти — у преддверья
Верховиого Суда<sup>2</sup> — я не солу,
В словах моих не будет лицемеръя:
Что видел я, что знаю, как могу,
Без гордости, стыда иль иедоверья,
Тому, кто хочет слышать, раскажу,—
Живым — живое сердце обиажу.

VII

Тревоги страстной, бурной и весенией Я ие люблю: душа моя полна И ясностью, и тишнию ссенией... И, вечная, святая тишниа: Час от часу светлей и вдохиовенией Мне прошлой темной жизяні глубина: Там. в сумерках горит воспоминанье, Кас тихое, вечернее сиянье.

VIII

От шума дия, от клеветы людской, От глупых ссор полемики журиальной Я уношусь к младенчеству душой — Туда, туда к заре первоначальной. Уж кроткая Богиня надо мной Поинкла вновь с ульбкою печальной, И я, как в небо, в очи ей смотрю, О чистых диях. о дестере гороюю.

#### IX

От Невского с его толлою чинной Я ухожу к Неве, прозрачиным ладом Окованной: люблю гранит пустинный И Летний сад в безмолани ночном. Мне памятен печальный и старининый, Там, рядом с мостом двухатямный дом Во дни Петра вельможею построси, Ом — неукломе, и мрачен, и спокоси.

#### X

Свидетель грустный юных лет моих, Вдалы от жельны, сусты и грома Стольчного, по-прежежу он тих. Там сердцу мелочь заждая анакома: Узор обсев в комнатах больших, Подрежд стекланный, двор и окна дома. Не радостный, ио милый мне приют, гле боледиме видения встанов.

#### ΧI

Забытые молитвы, сказки няни, С уламбомо тверму я наимусть, Родные лица вижу, как в тумане... пусть! Там, в детстве счастья бедло мало, пусть! Как сумрак лунияй, даль воспоминаний В позвию, в пленительную грусть Все обращает — радость и мученые: В душе моей — великое прощеные.

# XII

Чиновинком усердным был өтец. В делах, в бумагах канцелярских меру Земных трудов свершил и наконец, Чрез все ступени, трудную карьеру Пройдя, упорной воли образец, Выл опытеи, знад жизнь, людей и веру,

Ничем не сокрушимую, питал В практический суровый идеал.

#### XIII

Аобил семью.— для нас он жил на свете; Бил серацем добр, но деловит и строт. Когда порой к нему являлись дети. Он с изим бенть как с равными не мог. Я помно дым ситары в кабинете. Прикосновеные желтых бертих щек, Холодиный поцелуй.— вся нежность наша — В словах «boone nuit, папаша».

# XIV

И скукою томительной царил В семье каленный дул порядок вечный. Он нее копна, он нее для нас копна, Но наших игр и бодговин беспечной, И хохота, и шума не любил, Подозревая в нежности сердечной Аншь баловства избыток иль причуд, Смогря на жизнь как на печальный труд.

#### χv

Не тратилось на нас копейки лишией. Коль дети мино кабинета шал, Как можно незаметней и исслащией Старались проскользиуть; от всех вдали, Храинмые лишь волею Всевышией, Мы в куче десять человек росли, Покинутые немке и природе, Как свощи в забытом отроде.

## XVI

Володя, Саша, Надя... без конца,— И в этом мертвом доме мм друг друга Любили маю, чтоб звонком отца Не погревожить, так же как присдуга, Мы приходили с черного кримъца. А между тем, не ведая досута, Здоровья не щадя, отец служил И вес копил, он все для нас копил.

#### XVII

Под бременем запасов гнумнсь полки В березових имелах — меза, фарфор, Белее, мгрушки, дакомства для Елки. Зайдешь, бывало, в пильяный коридор, Во внутренность шкапов гладишь сквозь щелки. И то, чего не пидиць, манит взор, И чувстауещь в восторге молчалиюм, То миналем пахиет. то чеоносливом.

# XVIII

Я с клочинцей всегда ходить был рад В таниственный подвал, где кладовал. Здесь тоже длиниме шкапы стоят; На мрачных сводах — плесень вековая, Менков с картфорлем и банок ряд... Трещит тихонько свечка, догорая, И мышь из-под огромного куля На нас глядит, усами шевля.

#### XIX

И только раз в году на именинах Вся роскошь вдруг являлась на столе. Сидели дамы в пришных кринолинах И старички — ряд лиц, как в полумгле На старомодимых, выцрастних картинах... И в мараскиниом трепетном желе Слеча, приятным пламенем краснея, Мерцала — томики поваров затея.

# XX

Но важный инд гостей пугал меня... Холодных блюд — остатков имениний Трапезы нам хватало на три дня. Все приходило вновь в порядок чинивий: Ссетра сидела, скучный вид храня, С учительницей музыки в гостиной, — Навстречу ранним пасмурным луэмы Был слышен заук однообразных тамм.

#### XXI

Унылый знак привычек экономных,— Торжественная мебель — вся в чехлах. Но чудилась мие тайна в нишах темных, В двух гипсовых амурах, в зеркалах, В чуланах ниязких, в комнатах огромных,— Все навевало непонятный страх; И скучную казенную квартиру Уподоблял я сказочному миру.

#### IIXX

Мие жития угодинков святых Рассказывала ниии, как с бесами Они боролись в пустыиях глухих. Почтениял старушка в бедиом хламе Меж душегреен в суидуках своих Хранила четки, ладонку с мощами И крестика Афонского янтарь. Я узнавал, яка люди жили встарь;

## XXIII

Как некое заклятие трикраты Монах над черням камием произнес И в воздухе рассыпался проклятый, Подобно стае воронов, утес: Я слушал няино, трепетом объятый И лобопытетом, полывий чудиму грёз, От ужаса я «Отче наш» в кропатке Твердил всен юче вы мералинизмина предыни лампадки.

## XXIV

Полил я нету безотчетных грев. Полива я грустъ, — чуть вышка ма пеленок. Рождало все мучительный вопрос. В душе моей: ванучанный робенок, Всегда олии, в холодном доме рос. Я без любвии, угромый, как волчонок, Боксь лица и голоса людей. Дичилася братъев, бегал от гостей.

# XXV

И ждал чудсе в тревоге непрестанной: Порой не мог заснуть в всел дожал, Все кто-то длинивый, длинивый и туманивый, Чернее мрака в комнате стоял... Мне ужас веля в душу несквазанный, И громко звал я инию и кричал, И старшие, вокруг моей постеля, То из меня сералиле, то ма меля.

#### XXVI

И лакомств мие давала мать, отец Шутил, его масмешлинию речи Я слушал молча, бледный, как мертнец. И приносилы в спально лампия, свечи: — Вон там, в утлу... смотрите!.. — Наконец Он исчезал, во жлу я новой встречи С Неведомым и зивао, что опять Его пова сместиры должем умявать.

#### XXVII

С тех пор доныме в бурях и в покос, Бегу ям я в толпу нан под сень Дубрав пустынимх,— чую роковое Всегла, везде,— и в самый светамій день. То древиее, безумное, ночное Присутствует в душе моей, как тень, Как ужаса непобедимый трепет. Как вещей Парки неотявляный лепет.

## XXVIII

Но на прогулку с иянею спеша, В знакомой лавке у Цепного моста Я покупал себе на два гроша Коврижки белой, твердой, как береста, И утреннею свежестью дыша, Опять на мир смотрел легко и просто И для меня был счастия венец Малиновый позовачный желенец.

# XXIX

В суровом доме, мрачном, как могила. Во мие лишь ты, родимая, спасла. Миную душу, и святая сила. Твоей любви от холода и зла, От гибели ребенка защитила; Ты ангелом-хранителем была, Миогострадальной иежиостыю твоею Мие все дамо, что в жизвиня я миею.

# XXX

Отец сердился, вредиым баловством Считал любовь; бывало, ты украдкой Меня спешила осенить крестом, Склонясь в лампадиом свете над кроваткой, И засыпал я безмятежным сиом При шепоте твоей молитвы сладкой, Но чувствовал сквозь поцелуй любви Я жалобы безмольяные твои

#### XXXI

Однавкам денег ваяв Бог весть откуда, Она тайком осмемлась кунить Игрушку мне, чудесного верблода; Отец увидел, стал ее бранить. Внутри была бисквитов сладних груда: И жадиости не мог и победить,— За мать страдая, молча,— как убитый,— Я є горокрим слезами ел бисквить.

## XXXII

Когда на службе был отец с утра,
Мать в кабинет за стол меия пускала.
Я помню дел казенных пумера,
Сургуч, портрет старииный генерала,
Из хризолита ручку для пера,
Из камия цвета млечного опала
Коробочку для марок, нож, бювар,
Карандани и ящих для сигар:

## XXXIII

Предметы жадиях, робких наслаждений!... Но как-то раз в рукваю свалка Чернікльніцу є головкою оленьей: Ни жив, ни мертв, смотрю, как потопил (Что мие казалось верхом преступлений) Зеленое сукно поток чернил. Варуг — голоса, шаги отца в передией; Вот, думаю, поришел мой чає последний.

## XXXIV

Я убежал, чтоб грозиого лица Не увидать: и начались упреки, неумодимый гиевный крик отца, На трату денег вечные намеки, И оправдання мамы без конца. Я понимал, что грубы и жестоки Его слова, и слышал я мольбы, Усилия беспомощиой борьбы...

#### XXXV

В инк — долик лет покорияя усталость.— Хотя бы мог в розог ожидать, — Лишь простоя в углу за эту шалость: Спасла меня заступничеством мать. Я чувствовал мучительную жалость, Семейных драм не в силах углаать.— За маму, тикий и покориый с виду, Я затаил в душе моей обиду.

#### XXXVI

И с нею вместе я жалел себя: Пол одеялом спрятавшись в кроватке, Молился я, родияя, ва тебя, Твой поцелуй в бреду и лихорадке, Твое дыхалье чувствовал, любя: Так жгучие те слезы были сладки, Что, все процвя, думал об отце Я с радостибу злабкой из лице.

#### X XX VII

Он не чины, не ордена, не ленты Наградою трудов свюих считал: В невидимо растущие проценты, В незыблемый и вечный капитал, В святьнию денежных бумаг и ренты, Как в добродетель, веру он питал, Хотя и не был скуп, но слишком долго Для денег портил жизны на чувства долга. Для денег портил жизных на чувства долга.

#### XXXVIII

Чиновини с детства до седых волос, Житейский ум. суровый и негибний, Не думая о счастви, молча исс Он бремя скучной якизии без улмбки, Без малодушъя, ропота и слез, Не ведая ин страсти, ин ошибки. И добродетельная жизнь была — Как в серых мутных окнах — дождь и мгла.

## XXXIX

Кругом в семье царила безмятежность: Детей обильс — Божья благодать,— Приличиая супружеская иежность. За нас отец готов был жизиь отдать...

Но вечиых мук предвидя иеизбежность, Уже давио им покорилась мать: В хозяйстве, в кухне, в детской мелочами Ее ои мучил целыми годами.

## XI.

Без горечи не проходило дия.
Пос мужеством отчаяныя, ревинво, Последний в жизни уголох храия. То хигростью, то лаской боязливой, Она с отцом боролась за меня. Он уступал с враждою молчаливой, Но дружба наша крепла, и вдюем Мы жили в тихом уголосе своем.

#### XLI

С ими долгий путь она прошла недаром: В помию мамы вечную мигрень, В лице уже больном, хотя не старом, Уньмую, страдальческую тень... Я целовал ей сруки с детским жаром,—Дужи я помию.— белую сирень... И пальцы были тонким цветом кожи На руки девствениях Мадони похожи...

## XLII

О, только бм опять увидеть вас И после долгих, долгих дней разауки Поцеловать еще единий раук. И Вога долги с дней разуки Кога, придет и мой послединй час.— Ужели там, где нет ии эла, ии муки.— Ужели напрасно я горюя жду.— Что к вам опять устами припаду?

# XLIII

Отец по службе еданл за границу, На попеченье старой немии дом С детъми покиную; и старушка в Ниццу Писала яккуратно обо всем. Порой от мамы иежиую страницу С отцолским кратким деловым письмом И с ящиком конфет мы получали, И забивал я о моей печали.

#### XLIV

Бывало, с горствю лакомых коифет, С растрепанным Арабских сказок томом Салилеля я туда, где ярче свет Знакомой лампы на столе знакомом, И большего, казалось, счаствя иет, Чем шоколад с благоуханизм ромом. Был сумерек уготный тихий час; В стеже шимел голубоватый газ.

#### XI V

Я до сих пор лоблю, Шехеравада, Твоих султанов, евнухов и жен, Скитаниями волшебными Синдбада И лампой Алладиновой пленен. Порой — увы — среди чулес Багдада Я, лакомством и книгой увлечен, Матъ забывают дети, — Как будто и бъло е и свете,

#### XLVI

И только в горе вспоминал опить.— Из Ревеля почтенияя старушка Умела так хозяйством управлять, Чтоб лишияя ие тратилась полушка: Случится да детям что-нибудь сломать, В буфете ль чая пропадет осьмушка,— Она весь дом бранила без конца,— Предвидя строгий выговор отца.

#### XI.VII

Я помию туфли, темные капоты, Седые букли, круглые очик, Четец, морщими, полные заботы, И иочью трепет старческой руки, Когда она записывала счеты И все твердила: «Рубль за башмаки... Каргофель десять, масло три копейки»... И цифор к цифор ставила в линейки...

# XLVIII

Старушки тень я видел на стене Огромную, поднять не смея взгляда: И магией порой казались мие Все эти банки, шпильки и помада, Шипцы на свечке в трепетиом огие,— От них знакомый едкий запах чада: Она седую жиденькую прядь Поивыкла на ночр в букли завивать.

# XLIX

До старости бола она коксткой:

О сморщившись давно, и пожелтев,

Хотя у нас бывали гости реджерам, дев

Шинкон слой древний, с новой черной сегкой,

На толому доковарую маде.

Еце пришпилить красиевыхую лекту,

И жак беляжика одая компламенту!

.

Душа моя печальна и светла, Й жалко мие моей старушки дряхлой. Священия жизнь, котя бы то была Невидимая жизнь былинки чахлой. Мы любин, славя громкие, дела, Чтоб от людей великих кровыю пахло,— Но подвиг есть и в серых скучиких диях, В цевидимых презренных мелочах.

1.1

Старушки вяглад всегда бъл жив и зорок: К иам девушкой молоденькой вошла И поседела, сторбилась, лет сорок С детъми волилась, жизны им отдала. Ей камдый грош чужой бъл свят и дорг... Амалии Христъяновие — явлал: Она спершила подвит без награды. Как мало в кичани бъло сф тогады!

## LI

Как миого скуки, горестинх минут. Амаских обид, и холода, и залости! И вот она забата, и гниот В неведомой могнае на погосте, Найдя последний отдых и приот, Как по земле — теней людских тымы тем,— И ты пришла,— Бот весть куда, зачем.. Увы, что значит эта жизаю? Над нею, Как над алагдкой темпою, стою, Мучительный, чем над судьбой твоею, Герой бессмертный, — душу предаю Вопросам горьким, отвечать не смею... Непедомых героев я пою. Простых людей, о, Муза, помоги мие Восславить миоу в сладковычиюм гими.

## LIV

Да будут же стихи мон полим Гармонией спокойной и уньлой. Гармонией спокойной и уньлой. Ничтожество могильной тишины Мгновениям дел покрыло: Послединй будет периым,— все равин. Как то поют, что в дреняе Риме было — В торжественных октавах я пою Амалию Хоистъяномич мою.

# I.V

Старушка Эмма у нее гостила В очках и тоже в буклях, как сестра. Я помию овсек, кого вяла могила, Как будто видел анца их вчера. Амалия Христьяновна любила, С ией наслаждаясь кофием с утра И ревельскими кильками в жестянках,— Посплетничать о кухие и служанках.

#### LVI

Был муж ее предобрый старичок В емольке с трубкой; кофут, вместо шубы, Он надсвал и длиний стортучок. С улыбкой детской морцил рот безаубый. Пусть мелочи иннужных этих строж Осудит век наш деловой и грубый.— Но я любало на прозе давних лет Поэзин вечерний получеть.

## LVII

На Островах мы лето проводили: Вокруг дворца я помию древний сад-

Куда гулять мы с иянею ходили.—
Оранжерен, клумбы и фасад
Дух флигелей в казениом важном стиле,
Дорических колони высокий ряд,
Террасу, двор и палисадини тощий,
И жидкие Благинские роши.

## LVIII

Там детскую почувствовал любовь Я к нашей бедной северной природе. Я с прошлогодней дасточкою вновь Здоровался и бегал на свободе, И с радостным волнением морковь И отурцы сажал на огороде. Ходил с тяжелой лейкою на пруд: Баляемством новым мие казался труд. Баляемством новым мие казался труд.

#### LIX

В двух гръдках нее работы земледелья Я находил, процелый мир забив...
О, где же ты, безумного веседья.
И суета, и хохот нопоседья.
И суета, и хохот нопоседья.
И суета, и хохот нопоседья.
За шадость детям ногрозин сичилья.
За шадость детям погрозин сичилья.
Амадия Хонстряновия кончала.

#### LX

И ласточек, летевших через двор. Был вешний крик произителеи и молод... Я помию первый чай на даче, сор Раскупоренных ящиков и холод Сквозного ветра, длинный коридор, И после игр счастливый, детский голод И теплый хлеб с холодимы молоком В зеленых чашках с токким оболком —

## LXI

Позолоченным: их любили дети,— Особенная прелесть в них была. В сосновом, пахиущем смолой, буфете Стоял сервиз для дачного стола.

Дети, пить молоко! (нем.)

С тех пор забыл я миогое на свете — Любовь, обиды, важиме дела, Но, кажется, до смерти помнить буду Ту милую зеленую посуду.

# LXII

И связан с ней был чудный летний сон, Всегда одни и тот же, мимолетней. Чем облачные тени, одарен Таниствениям лучом,— и беззаботней Я инчего не знаю: дальний звои, Как будто тихий благовест субботний... Большая комиата,— где солида нет, Но виутренийи, прозрачном-мяхий свет...

# LXIII

Гляжу иа свет, ие удивляясь чуду, И ие могу ильспиты жадиный взор... На длянимх полках вижу я посуду,— Произванный сиянием фарфор, И золотой, и разноцветный, всюду — На чашках белых, тоиненьих — узор... Я — как в раю,— такая в сердце сладость И чистота, и иеземная радость.

# LXIV

Той радостью душа еще полна, Когда проснусь, бывало: я беспечеи И тих весь день под обаяньем сна. Хотя для сердца памятен и вечеи, Как молодость, как первая весна,— О, милый сои, ты бил недолговечеи И в темиме порочиме года Уже не повторался инкогда.

# LXV

Я полюбил Эмара, Жюля Вериа, И Робинзон в те дни был мой кумир, Я темными колодіами — безмерна Их глубина — сходил в подземный мир. И быстрота была неимоверна, Когда помчался в бомбе чрез эфир Я дика длуг, мечтой любимой стали Мис корабли подводные из стали.

#### LXVI

Я находил в Елагинских полях Продукальными и динки Пампасы, Влуждал—в кустах Король в приоте воробье—в кустах Король в приоте воробье в приоте в п

## LXVII

Я не забуду в темном переплете Разорванных библиотечных книг. Фантазиня в младенческом полете Не ведала покоя ни на миг: Я жил в волиены вечими и заботе, — Мне в каждой яме чудился тайник И ход подземный в глубине сарая. Как я мечтал, доржа и замирая;

#### LXVIII

Как жаждал я открытья иовых стран! стого принять был дачинков семейных За краснокожих, пруд — за океаи, И часто, полный грез благоговейных, Заглядывал в таниственный чулаи С осколками горшков ораижерейных, И на чердак зайдя иль сеновал, Америку, казалось, открывал.

## LXIX

Я с братьями ходить любил по крыше, Чтоб сапотами не греметь,— в чульсях, Я в ужасе просил их: «Тище, — Амалия Христьяновна1... В ушах Был ветра свист, и мие хотелось выше, У спутников на лицах видел страх, — Но сам душою, страху исдоступной, Я наслаждался волею пореступной.

## LXX

За погребом был гладкий, как стекло, И сониый пруд; на нем плескались утки; Плакучей ивы старое дупло, Где свесилнсь корнями незабудки, Потоплеиное, мохом обросло; Играют в тине желтые малютки — Семья утят, и чертит легкий круг По влаге быстрый водяной паук.

## LXXI

Я с кингой так садился меж ветялян, чгоб за синкой коношни были, дом И клумбы мие противные с цветами, И видя только чащу из крутом И дремлющую воду под ногами, Воображал себя в лесу глухом: Так страстно мие котелось, чтобы диким Был Божий мир, пустыниям и великим.

#### LXXII

И каждой смелой веткой дорожа, Я возмущался, что по глупой моде Акации стригут, нан служа, Казенному обычаю в природе.— Метут в лесу тропники сторожа. Стремжь туда, где иет людой, к свободе.— Прибив доску меж двух ветвей к сосие, Я гиездышко устром в вышине.

#### LXXIII

И каждый день валевал к нему, как белка. За длинию просекою прасы Видиелася Елатинская Стрелка, На бледном тихом взморые корабли; Нева желтела там, где было мелко... Как по дорожкам дачиния полали, Я изблюдал с презреньем, горд и весел, И толый сук квазася мягуе корсел, 17 голый сук квазася мягуе корсел,

# LXXIV

Идет лакей придворивій по пятам Седой и чинної фрейлимы-старушки... Здесь модивье духи приезжих дам — И запах первых листьев иа опушке, И разговор французский — пополам С таниственным пророчеством кукушки, И смещанное с дамом папироє Вечесниес диканье боденция роза...

#### LXXV

В оранжерен, к плотинчыей артели Я удодна: там острая пила Визмала, стружий белае сетели, в применений стружий белае сетели, стружий белае сетели, стружий белае сетели, стружий стру

#### LXXVI

Спеша на ледник с блюдом через двор; И брал от инк рукою иенскусной Я долото, рубанок иль топор, Из котелка любил я запах вкусный, И щ.н. и ложек липовых узор; При звуках песни их живой и грустной Кого-то вдруг инс становилось жаль: Я серацем чуял русскую печаль...

#### LXXVII

Мы под дворцом Елагичским в подвале Одверо открытуру вяшли: Мышей летучих тенн ужасали, Мышей мы в темный коридор вошли; Казалось нам, что лабиринт едва ли Ведет не к серцу матери-вемли. Затрепетав, упал от спички серпой На плесень дажных сводов луч неверонай.

# LXXVIII -

Не долетает шум дневной сюда; Столетины мохом крипичи покрыты, Сочитея с низких потолков вода; Скязов щель, сняныем голубым облиты, Роняя на пол слезы ниогда, Неромные белеют сталяситны В могильном сие... Как солицу я был рад, Из глубичи подземной выйдя в сад!

## LXXIX

Вдыхая запах влажный н тяжелый Медовых трав, через гинлой забор Перескочив, отважный и веселый, В кустах малиим крадусь я, как вор; Над парииком с жужжаньем вьются пчелы, И как рубии, висит, чаруя взор, Под свежими пахучими листами Смородина прозрачными кистями.

#### IXXX

С младеичества людей плеияет грех: Я с жадиостью иезрелый ем крыжовиик, Затем, что плод запретный слаще всех Плодов земных; царапает шиповиик Лицо мое, и, возбуждая смех, Напраско путало твое, садовиик, Как символ добродетели, стоит, Ховия тоожественный и глупый вил.

## I.XXXI

Елагии пуст, — вдали умолк коляски Последний тул, и белой иочи свет Там, иад заливом полои тихой ласки, Как исвемной таниственный привет, — Все мяткие болезиениые краски... Далекой толи черной склуэт, Кой-где меж дач овес и тощий клевер... Тебя я помию, бедний, милый Север!

# LXXXII

Когда сквозь дым полудениых лучей С учесов Капри вику даль морскую, О сумраке березовых лалей Я с иежностью задумчивой тоскую: Люблю унывье северых полей И бледную природу городскую, И сосен тень, и с милой кашкой луг, Люблю тебя, Елагии, старый друг.

# LXXXIII

Но скоро дии забот пришли на смену Вессъым диям, и в мрачиви старвий дом Вериулся вновь я к духоте и плену. И в комнате перед моим окном Неумолимую глуую стену Доныне помино: вид ее знаком

До самых мелких трещинок и пятен, Казенный желтый цвет был непонятен.

#### LXXXIV

Разиосчицы вдали я слышать мог Певучий голос: «Ягода морошка». Небес едав был виден уголок Над крышами, где пробиралась кошка И трубочист; со сливками горшок Кухарка ставит в ящик за окошко; И как воркует пара голубей, Я слышу в тяхой комиате моей.

# LXXXV

Когда же Летий сад увидел сиова, Я оценил свободу летиих дией. С презревием, ие говоря ни слова, Со злобою смотрел я на детей, Игравоция у дедушки Крылова, И всем чужой, одни в толпе людей Старался изпию, гордый и путливый, Я увсти к аллее моляльной.

## LXXXVI

В скюзкой тени трепещущих берез На мрамориую инифу или фавиа Смотрел я, поливій нелюдимых грез; И статуя Тиберия 'забавиа,— Меня смешнл его отбитый иос, Замазкою приклеєниый иедавно. Сентябрь дубы и клены позлащал, Крик ворома ненастье послащал,

# LXXXVII

Стучится дождь одиообразио в стекла. К экзаменам готовлюсь я давно, Зевая, год рожденья Фемистокла <sup>2</sup> Твержу уныло и смотрю в окно: В грязи шагая, охтеика промокла...

воден.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Тиберий, Клавдий-Нерои (42 до и. з.— 37 н. з.) — римский император.
<sup>2</sup> Фемистока (ок. 525 — ок. 460 до и. з.) — афииский полко-

И сердце скукой мертвою полио. Решить не в силах трудную задачу, Над грифельной доской едва не плачу.

# LXXXVIII

Но вот пришел великий грозный час: Ветупая в храм классической науки. Чтобы держать экзамен в первый класс.— Я полои дикой робости и муки. Смотрю в тетрадь, ие подымая глаз, Лицо в черилах у меня и руки, И под диктовку в слове «оссиять» Не зяво, что поставить – е иль ь.

# LXXXIX

Я помию место на второй скамейке, Под картою Австралии, для книг Мой пыльный ящик, каракдаш, линейки, Казениой формы узкий воротинк, Мучительный для детской, тоикой шейки. Сприжение глаголов я поста С большим трудок; и вот я— в новом мире, Гле божетлю— директор в вицмулидире.

#### XC

От слез дрожал неверный голосок Когда твердил я: lupus... conspicavit... In rupe pascebatur '... и ие мог Припомиить дальше; единицу 'ставит Мие золотушный иемец педагог. Томительная скука сердде давит: Потратили мы чуть не целый год. Чтобы понять отличре ифі и цнод.

## XCI

А говорить по-русски ие умели. И сокровенияй смысл частицы ut Стараже викиуть, с каждым дием глупели. Гимиастика ума — полезинй труд, Направленный к одной великой цели: Нам выправку казениую дадут

Волк... увидел... пасущихся на горе... (лат.). Зачем и почему (лат.).

Для русского, чиновинчьего строя, Бумаг, служебных дел и геморроя.

#### XCII

Так укрощали в молодых сердцах Вольнолобіных мыслей длух эловредный; Теперь уже о девственных лесах, О странствиях далеких мальчик бедиый Не помышлял: потухла жизнь в очах. В муздир затинут, худенький и бледный, По петербургской слякоти пешком Я возвращалася в наш холодный дом.

# XCIII

Манить ребенка воля перестала: Царил иад нами зух военных рот. Как в тоники стенках твоего кристалла, Гомункул, уминй маленький урод. Дуна без янжин в дегях жить устала... Болезненимй и худосочиый род. К молчанию, к терпенью предназначен, Чуть ис с пеленом деловит и мрачен.

## XCIV

В тот час. как темной грифсьмой доски И слояарей космулся луч последний Туманного заката, и тоски Напев был подон в коминате соседией Старухи ияни, штопавшей чулки,— Далекий шум послышался в передией... Мие было скучно, и на груды книг Я головой муталори поныша.

## XCV

Вдруг голос мамы, шорох платъя милый, Ее шагов знакомый легими взук... Я побледиел и алгебры постылой Учебник на пол выроим и въ рук. Не от любви с иеудержимой силой Забилосъ Сердце... это был испут: Я в классицизме, в мертвом книгиюм хламе Так одичал, что позабаль о маме

#### XCVI

За год разлуки: как угрюмый зверь, Со злобою смотрел на злые лица Учителей; казалася теперь Мие падежей неправильных таблица Важией любви:.. От матери за дверь Я спрятался; как пойманияя птица, Дрожал в углу, безмольие храня,— И вдруг она увидела меня...

#### XCVII

Но я уж сам к ией броснася в объятья, Про все забыв,— сестер ие самива, крик И не вида, как прибежали братъв, Закрыв глаза, к се груди приник, Въдмая тонкий, иежный запак платъв... То был блаженства иезабвениый миг. Она меня ласкала: «Мальчик бедявий, в Какой ты худенный, какой ты блединяй; в

#### XCVIII

Под взорами возлюблениых очей Я воскресал от холода и скуки, От этих долих безивдежимх дисй; Путливый, все еще боясь разлуки, Не веря счастью, прижимался к ией: Она глаза мис целовала, руки И волосы, и согревала вновь Меня, как солице, вечияя любовь.

#### XCIX

И ульябаясь, плакали мм оба, И все, в чем сераце бедиое могло Окаменеть — ожесточенье, злоба И мертвенная скука — все прошло: Так не боится зимиего сугроба, почузв жизвии первое тепло, Когда ручей поет и блещет звоикий, — На трепетном стебле подстежник тонкий, на трепетном стебле подстежник тонкий.

.

Не мог расторгиуть наших вольных уз Дух строгости, порядок жизин чинный, И тайно креп наш дружеский союз: Ловил я звук шагов ее в гостиной; Бывало, рода женского на из Она со миой твердила список длиниый, И находил поэвню при ней Я в правилах кубических корней.

CI

Под сладостной защитой и покровом, Когда ласкался к маже при отце, Я видас ревность на его суровом Завистливо изхмурениюм лице... Я был пленеи улыбкой, каждым словом, И брилливитом на ее кольще, И шелестом одежды, и дузами, И девствениями, изимя руками.

#### CII

На завтрак белый рябчика кусок, Обсахаренный вкусный померанец, Любимую коифету, пирожок Она тихонько прятала мие в ранец; Когда я в классе вынимал платок С ее духами, вспыхивал румянец Любен стыдливой на моих щеках, Сияла городсть детская в очах.

#### CIII

Я чувствовал се очарованые Среди учебных иниг и словарей, Как робкое весим благоузаные В холодной миле осениях мрачимх дией,— И по ночам любимых уст дыханые Над детскою кроваткою моей: Так ласк ее иедремлющая сила Меня теплом и светом окружила.

# CIV

Коль в сердце, полном горечи и зла, Доньше есть позвия живая,— Твоя любовь во мие ес зажгла. Ты слышишь ли меня, о, тень родиая? Пусть ие иужна тебе моя хвала, Но счастлив я, о прошлом вспоминая,— И вот неведомую песнь мою

CV .

Когда стремлюсь я к иеземной отчизие, Слабея, грешный, на земном пути, Я висмлю тикой иежной укоризие... Не отвертай меня, моло, прости,— Как ты дитя сное хранила в жизни, Так пред Судом Верховимы защити, Отчаяньем и долгою разлукой Измученное сердце убаюкай.

CVI

Слетаешь ты, неаримая, ко мие, Как сладкого поков дуновенье, Как дальний звук в полиочной тишине.... Я чувствую тове благословенье И к моему лицу, как бы во сие, Твоих бесплотных рук прикосповенье... О, милая, над бездиою храия, любовыю вечиою спаси меня!

CVII

У волка есть нора. у птиц жилища.— Лишь у тебя, служитель красотия, Нет на земле родного пепелища: Один, среди холодной пустоты, Я собираю с тихого кладбища Воспоминаний бледивы цветы, И в душу веет запахом могилы Скозо за оромат их деяственный и мильні...

CVIII

Давио привык я бузущих скорбей Угадывать неживые приметы; Жизнь с каждым дием становится мрачией... Ни саавою, ин доужбой не согреты, Анцы памятно невозвратных дней Питаемся мы, жакие поэты, Как собственною лапою медведь, Чтоб с голода зымой не умереть. Пою, свирель на тихий лад настроя: До поднитов нам с Музой дела нет. Я говорю, увидем тень регором: «Не заслояній мис солидь вечный свет!» От мировых скорбей инду поком И ухожу в в прозу давных лет. Как Диоген.— в циническую бочку... Но засеь для рифым в поствавлю точку.—

## CX

Кто 6 ин был ты, о мой случайный друг,— Студент ли в келье сумрачной и дыной, Чиновинк ли с бумагами вокруг, Питомец ли классических наук,— Не требую любой итоей вазымной,— Но мие близка теперь душа тюя, Но ты мие флизка телерь душа тюя,

# CXI

Ты также горыми опытом наказан... Минутной благосконности тноей Я самой чистой радостью обизан: Ты дальше всех, ты ближе вех друзей, И я с тобой свободной дружбой связан. Теперь, процажь с Музою моей, Забудь вражду, прости, читатель, скуку: Мы — люди, мы иссчастить — дай мие руку!

## CXII

Тебе на суд я отдаю себя: Одни ан ты иль в многолюдном свете, Хлопочешь ли для славы жизнь губя, Или для дение,— вспомин о завете Того, Кто, детство милое любя, Учил на: «Будьте простя вы, как дети» <sup>1</sup>. Как ин был бы ты зол и мудр, и стар,— Подумяй, жизны — прекрасный Божий дар;

¹ Слова Христа: «...если... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Евангелне от Матфея, XVIII, 3).

#### CYIII

Смягчись на миг в борьбе ожесточенной, На прошлое с улыбкою выглани: Не правда ли, там, солидем озаренный, Есть уголок родимый, есть они, Мой брат, как я, появанием отягченный, Неведсняю безоблачиме дил От суеты и злобы на минуту Веоинсь лушою к тикому помоту.—

#### CYIV

И пусть морщины скуки и труда Разгладителі. Как сон недолговечный, те дни прошли... Ты лучше был тогда, Доверчный, свободный и беспечный. Ужели больше нет от них следа, От этих дум, от простоты сердечной?... О, только бы ты помалел о них,—И дела иет мне до врагом мойх.

#### CXV

Пусть хмурит брови Аристарх і журнальный: В печальном сердце — тіко и светло: Весьяжно в гавань — комчен путь мой дальний... С ульфкою спокойной и печальной, Прощав Боту смерть и людям ало: В сичны солща есть еще отрада... Ты ульбиулся, — вот мом лаграда!

# ПЕСНЬ ВТОРАЯ

I

Уже никто не вденет ногу в стремя,—
Троформалем, калассический Пегас,
Твобе подсекло крылья злое Время;
Влачишься ты по улицам у нас,
Где давит сердце вечной скуки бремя,
Где в мутной сиежной тьме чуть брезжит газ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Аристарх Самофракийский (1-я пол. II в. до и. э.) — греческий филолог; его имя стало нарицательным для обозначения доброжелательного критика и подлиниюто ученого.

Где нет ни воли, ни любви, ни солица,— Хромою клячей бедного чухонца...

П

От рифмы я отвых, и мие начать регором пень рудцей, мем сдвинуть гору. Но если час прищел — нельзя молчать: Слетающих миделий виньмя хору, Их голосам я должен отвечать; И жак цветник в полуденную пору — Жужжаньем пчел, как берег — шумом воли. Сравузыми неладом слау, мой поли.

111

Их музыка подобна поцелую: И рифма с рифмой — некняля чета — Сливаются в гармоніню живую; Там ищут уст влюбленные уста. Я близость бога сладостного чую: Когда душа уньма и пуста,— Повзия — от всех скорбей лекарство. Уйдем же к ней мы в призрачное царство!

IV

Там нет ни зла людского, ни добра, Там даже смерти не страшна угроза. Луна порой в немые вечера На стеклах бледные цветы мороза Вдруг оживит: что значит их игра Бесцельная?... Холодной жизни проза, Гори, гори и ты в стихе моем, Как этот лед, таниственным огнем!

V

О, юность бедная моя, как мало Ты вольных игр и счастья міне дала: Классической премудрости начало, Словарь латинский, холод, скука, мгла... Как часто я брания тебя, бывало; Но все прошло,— теперь не помню ала: Не до конца сумели в пыльной груде Неденых книг тебя испортить люди.

За сладостный, невинный жар в крови, За первые пеопытные грезы, За детское предчувствие любы Средн унынья, холода и прозы, За маленькие радости твои, За одниокие, немые слезы. О, молодость, за красоту твою Тебя любию, тебе и гины пою!

## VII

Врата несуществующего рая, Ненаступнявиях радостей залог, Благсслявля обман тюй, умирая. Я никогда проклясть тебя не мог, О горькая, о жалкая, святая, Тебя непобедняюй создал Бог: В тебе есть холод, девственная нега И чистога негромугого систа...

## VIII

Однажды мы весною в первый раз Открыми окна слишком рано, в марте: Памум к нам свежий воздух в душный класс; На стенах с пятнами черним, на парте, на стенах с пятнами черним, на парте, закона Борькего, на петерой на Закона Борькего, на петерой на Америки луч солиечный блестел, В листах грамматик регее шелестел,

#### 1X

Я думаю, Армидин і сад, и ты бы Нам боле счастаняюх и сдал грез, чем грязный двор, где лада седого глыбы Кололи дворинки; не запаж роз, А москательных лавок, мяса, рыбы — Зефір весенный с рэміка нам принес... А воробы на крышах стаей шумной Чирикали от радости безумной.

Волпебиица Армида—персонаж из поэмы Торкватто Тассо (1544—1595) «Свобожденный Йерусалим». В свои сады заманивала рыдарей-крестоносцев.

Смотрели жадио мм на красимй дом, Влюбившись сразу в барышино-соседку. К окну подходит — видио ва стеклом, — Чтобы крупы насыпать птище в клетку. Тетрада, книги наши под столом: Как мотылке, попавший детям в сетку, Трепещет сердце, и волиует кровь Мис глугая и милая любом и милая гобом и милая гобом и милая любом и милая гобом и

## ΧI

Пусть изглухо опять окно закрыми: просирящись вдруг от мертвенного сна, Сквозь мутное стекло под слоем пвли, Гладим.— душа надеждою полна, Митовенио всю грамматику забыли. Ты победила, вечная Вески! Так молодость в тюрьме находит радость И горечь жизвия превращает в сладость...

#### XII

Мие эта улица мила с тех пор: В галантрефиной маленькой лавчонке Доньше все еще плеияют взор И те же чувства будят, как в ребенке,— Знакомых ситцев пестречький узор, Духи, помада, зеркальца, гребенки И волиы подвенечной кисеи— Собазыны оной прачки и швеи.

#### XIII

Дуща воднечьем сдадкім вновь объята, Когда по тем местам я прокому; Как тікий снет унилого заката, Я в удище безмоданой нахожу Следы тех дисй, когорым ист возварата... И сам не закіо, чем в них дорому; Но живяь кругом — колодиях пустыня, лишь в процлом все — отрада и святымя.

## XIV

Люблю я запах Елки в Рождество, Когда она таниственио и жарко Горит и все мы ждем Бог весть чего... Пускай беду пророчит злая Парка,— Я верю в Елку, верю в торжество. По-прежиему от Бога жду подарка. Как Елка, ты — в огиях ночная твердь. Ужель поларок Бога — только сместь?

#### ΥV

Все мимолетию — радости и мука, Но вечиме проклятие бого — Не смерть, не старость, не болезыь, а скука, Незая скука долги, вечеров, Скучать с приличным видом есть изука Вяжиейшая для умизы и глупцов: Подруги наши — страсть, любовь иль злоба, А Скука — вечияя жена до гроба.

## XVI

О, темиая владычица людей, Как рано я узнал твои морщины, Недвижный взор твоих слепых очей, Лицо мертаве серой партуниы И тихий лепет злых твоих речей!.. Но оживлять унизыме картины Не буду вновы: уж я сказал о том, Чем был, наш мрачный и холодный дом.

#### XVII

Все важно в ием и сонио, и приличио. Отец любил детей, но надали: Он каждую субботу педантично, Просматривая балам, аз нули Нотации читать ужел отлично. Все ваужбав, вечно ссорясь, мы росли Все ваужбав, вечно ссорясь, мы росли Все выесте, кучей, как в тени древской Семы гинбел: нам было слишком тесно...

# xvIII

С Сергеем мы ходили в тот же класс. Напоминая бойкую лиснчку, Зрачки зеленоватых быстрых глаз Лукаво щурить он имел привычку; Лицо в весиушках помию как сейчас, Проиырдживый и острый носик, кличку

Всему давал он метко: был актер И дипломат, иасмешлив и хитер.

#### XIX

А неуклюжий Саша, молчаливый, С ляцом румяным и тупым, в очках,— Как медаемоюк, дикий и леинвый; В монахи собирался он, в делах Земных ие видя толку; горделивый Тот замысел погиб и стал монах — Немало в жизии всяких превращений — Чиновинком собых поочений.

# XX

Благоразумен, важен, как старик, Был Коля гимивангом цедальным; Премудрость песк учебинков постиг. С лицом худом, бескровымы и печальным, Питая страсть, как первый ученик, К пятеркам с плюсом и листам пожвальным, Смираться он умел, терпеть и ждать И всякому начальству угомдать.

#### XXI

Но иногда, романтик добродущимй, Про все забыв, каких-то ведьм и фей, И рыцарей, и замок и к воздушный Чертил пером в тиши воскресных дией, Воображенью страниому послушный, Ои на полях латинских словарей, Влюбленный в этот мир необычайный: Он верил в сыв, пророчества и тайных.

## XXII

У нас в крови — неугасимый жар Мистического бреда; это — сходство Семейное, опасный лодям дар. Наследственный исдут иль превосходство, Под пеплом жизин тлеющий пожар. — Не ведаю — талант или уродство... Вольнолюбивый, иепокорный дух. Доимые в нас отонь твой ие потух.

## XXIII

Обычный в жизин путь ему неведом, Противен будинчив й и тесный круг. Был Костя старший брат мой правоведом; Но поступил он, возмутившись вдруг, И полный ингилизма модиям бредом, На фажульте стестевенных наук: Не следуя отцовскому примеру, Он погубил басетящую карьеру.

#### XXIV

Самонадеян и умен, и горд, Наш мертвый дом чиновинчий и серый Он презирах: настойчив, волей тверд, В добре и эле без удержу, без меры, От микроскопов ждал он и реторт Неведомых чудес и новой веры. Любила мать его; с отидом всегда Была у Кости тайная вражда,

# XXV

Мие поминтся под колбою стеклянной Спиртовой лампочи дрожащий блесс И жидкости опаловой, туманной в прозрачимых стенах легиний звои и плеск, Волшебной искры толубой и страниой На гальванической машине треск... В густой тени большого кабинета Желтем кости пыльного скелета.

#### XXVI

Мие объжснял фанатик молодой Открытья, чудеса лабораторий, Нежсные мелькали предо мной Отрывки дерзиовениейших теорий; Показывал он в капде водяной Друг друга пожиравших инфузорий, И слушал я, потупив робкий взор, Про Даранию естественный подбор.

## XXVII

Я чувствовал, что он неправ во многом: Красиея, запинался я, дрожал, Ребяческим и неумелым слогом
На доводы науки возражал,
Когда, слежесь над чертом и над Богом,
Ои все, во что я верил, разрушал...
Хотя и стращио было мие и болько,
Запостный плол посьящал меня неколько.

#### XXVIII

И любопытство жадное влекло
К опасилости им крайние ступени,
И в первый раз на детское чело
Уже недетских дум ложимые тени:
Пленяет душу человека вло.
Как иекогда Адаму в райской сени—
«Вкуси и будешь ботом»— мудрый Эмей,
Ковалонай дла совет луше моей:

#### XXIX

В столовой раз за чаем мм сидели; Здесь маятиник медлительнику часов, Влачившихся без отдыка, без цели, Вкус тех же булок, авуки тех же слов И тусклые обои надоели Знакомым видом жел-теньких цветов. На ужии экономию разогреты Унылые вчеращие котдеты.

#### XXX

Из всех углов поляет ночива тець, Цеантев струйка жиденького чак Сквовь ситечко; смотреть и думать — лень, Царить безмолье, мисли удручая. У матери — всегдащияя мигрець. И лампа бледиая горит, скучая, И силы иет дремоты превозмочь, — Скорей бы сои бесчувственный и июць.

#### XXXI

Вдруг настежь дверь, — и дрогнул воздух сонный, И старший брат с ульбкой на устах Вошел, и нашей скукой наумленный, Тотчас притих; румянец на щеках Еще горит, морозом оживленный, Пълинки сиета тают в водосах; Он с улицы принес душистый холод, Глаза блестят,— он радостен и молод.

#### XXXII

Отец спросма: «Откудав» — «'да суда,—
Присвяние Засудни оправдам!»
«Кик? ту, что в Трепова стредлад?» — «Да»,—
«Не мовет бътва!» — «Такой восторт бъм в зале,
Какото не бывало викота;
Мы полиую победу одержаля!»
Отец серанто моляма: «Что за вадор!»
И вспъмуни даруг ожесторченый спор.

## XXXIII

И шепотом беспомощных молений Напрасию мама хочет их унять: То спор был вечный, распря поколений,— Не уступают оба ин из пядь, Не слушают друг друга: «Убеждений Вы права не имеете стесиятть!» Кричит студент; они вскочили оба,— В очах стариния следая злоба.

#### VIXXX

«Наука доказала...» — «Чушь и гиль — Твоя наука... Вечиме соцовы Религии...» — «Основы ваши — гиль! Пред истиною все они готовы Рассміаться, как мертвый прах и пыль... Нам Спеисер дал для жизии прищии иовый!» — «А Бог?..» — «Нет Бога!» — «Спеисер твой — дурак!» Дошли до Бога — это скверный знак.

# XXXV

Теперь коиец уж ясеи бедиой маме, — Ей скажет муж: «Во всем — твоя вина. Детей избаловала!» В этой даме Немою жертвой быть обречена, Печальными и кроткими глазами, Беспомощного ужаса польно, Глядит на ник и вся мольбою дышит: Никто ее не выдит и и слышит.

## XXXVI

«Прочь, иегодяй, из дома мосто!...» — Кричит отец, бледися. «Ради Бога, Не будь и нему жесток, прости его,— Ну, хоть меня ты пожалей немного!» — «Нет, не просите, мама,— инчето — Не надо! — Костя ей кричит с порога,— Я рад уйти: мие воля дорога,— Не будет больше здесь моя нога!

## XXXVII

Вам оскорблять себя я не повволо...» И ои дверями хлопиул. Мать жалел, Но думал я, что Костя выбрал долю Завидную: как был он горд и смел! И за геремя я рвался из вволю, Я сам дрожал от злобы и горел: Душа была смятением объята; Я разделять хотел бы участь, брата.

#### XXXVIII

И доло я в ту ноть не мог уснуть:
Все чудимься мые ткаке родавы»;
Предучаствием беды скималась грудь.
Я встал; лащы уличных отней мерцанье:
По комнате мие озаряло путь.
Когда среди глубокого молучанья,
Как вор, прокравшись в темняй длинимй зал,
Я разговор из спальни усложим:

## XXXIX

«Он может повредить моей карьере...
Каков щенок, мальчинка, нигланст!»
«Ну, ленет дай ему по крайней мере:
Он испыльнум, сердцем ме он добр и чист...»
Я ухо приложил к закрытой двери
В темноге выимал, домак, яка лист.,
И страшно было мне, стучали зубы:
Слова отда безжаласстим и грубы.

#### XL

С тех пор прошли года, ио помию то, Что слышал там: осталось в сердце жало, «Ои — сыи твой, ие губи его,— за что? ..» — «Ведь я сказал: дам сорок в месяц».— «Мало».— «А сколько ж?» — «Сто».— «Ну, пятьдесят...» — «Нет, сто...»

Мольбою долгой, долгой и усталой Упрямой силою любви своей Она боролась с иим из-за грощей,

## XLI

Я слов уже ие слащал, — только звуки Все тех же просъб; так падает вода И точит твердый камень; лишь от скуки Он делал ей уступку иногода. Она ему в слезах целует руки, Терпеньем побеждает, как всегда, Смирением глубоким и притворством И жертв незримых медасиным упорством.

#### XLII

Мы грешимы кес: я ие сужу отца. Но ужаса я поли и отвращенья К семейной інытке, к битве без конца, Без отдыха, где нет врагу прощенья, Где только боедность кроткого олица. Иль вздох невольный выдает мученья: Внутри — убийство, а извие храиит Законный брак благопристойный вид.

## XLIII

Когда же утром мы при лампе встали И за окиом, склозь мокрый сиет и тепь, С предчувствием заботы и печали Рождался виовь непужный серый день, За кофием от ияни мы узнали, Что мать больна, что у нее мигрень: И вещая тоска мие сердце сжала. Три дия она в постели пролежала.

## XLIV

И может быть, то первый приступ был Волезни тяжкой, длившейся годами, Неисцелимой; все же гиевый пыл Отца смягчеи был долгими мольбами. Хотя он ссоры с Костей не забыл, Но поневоле, уступая маме, Не одобряя баловства детей,— Не сорок дал ему, а сто рублей

#### XI.V

И жизых пошла чредой однообразиой;
Зазубрины и пятышим чрерим
Все те же на моей скамейке грязной,
Родной язык конерыя,
Я тот же падор латыни безобразиой,
Я тот же падор латыни безобразиой,
И года три под мышками теснил
Все в том же месте мие мулацочик узакий,
На завтрак тот же сыр и дьоф ородиузский.

#### XLVI

Аммониус директор, гаух и стар. Софокал виам читал и Одиссею. Нас усыплать имее редкий дар; Но до сих пор пред ими балоговею. Аншь вспомню, с крепким запахом сигар, В видмундир перед скамыей моею И тоикий пух седах его волос И в голубоку очках багровый иос.

## XLVII

Урок по спрятанной в рукав бумажке, Бывало, всякий бойко отвечал. При нем играли в карты мы и в шашки: Нам добродушный нежец все процал; Но вдруг за белый воротинк рубашки Неформениой, за га: стух ои кричал С нежданимы пылом ярости безмерной и тем внушал нам трепет суеверный.

#### XLVIII

Честиейший иемец Кесслер — латинист, Заросший волосами, бородатый, На вид угрюм, но сердцем добр и чист, Как древине Катоим <sup>1</sup>, Цинциниаты <sup>2</sup> И Сцеволы <sup>3</sup>; большой идеалист, Из года в год, отчанием объятый, Всем существом грамматику любя, Ок нас теозал и не жалел себя,

#### YLIY

Ответов ждал со страхом и томленьем, Красиве сам, смущаясь и доожа: Ему казалась личным оскорбленьем Неправильная форма падежа, Ему глагол с иеверивым удареньем Из наших уст был как удар ножа. Земному чуждый, пламенияй фанатик, Писал он ода чуенейших гоамматик рам.

L

Читал Платона Бюрик — не педант Напротив, весельчак, но злейший в мире, Весь белый, бритый, выходенный франт, В обрыжаниюм духами вицмундире; к жестоким шуткам он имел тальнт. Того, кто знал урок, оставив в мире, Он робкого лентял выбирал И долго с ним как с мышью кот играл.

LI

Несчастивий мальчик, с миньмою отвагой, К доске уже болеция подлодил; Тот. ободрял его, шутил с бедиягой И поиемногу в дебри заводил, Не торопясь; но покрывались влагой Глаза его, ои медлению цедил Слова сквоза зубы и в дремоте сладкой лаская тихонною подбородок гладкий.

По-видимому, имеется в виду Катои Старший (234—149 до и. в.) — римский государственный деятель и писатель, поборник общественных интересов и чистоты иравов.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Цинциниат (V в. до и. э.) — римский патриций; по преданию, был олицетворением вериости гражданскому долгу, доблести и скромности.

Сцевола, Гай Муций — по преданию, римский юноша-герой, пробравшийся в лагерь этрусков, чтобы убить этрусского царя. Будучи сквачен, сам опустил правую руку в огонь, чтобы показать презрение к боли и смерти.

LII

Как выступал на лбу ученика Холодиній пот, с улыбкой сладострастной Следиль и мусой в лапод півум следиль пот пот пот пот пот пот Томіла мертну смертная тоска; «Скорей бы пуль!»— мечтла уме песчастный, В схоластике блуждая без руля, А смести нег. ін нет ему нуля!

#### LIII

Но в старшик классах алгебры учитель Бъм дуже инщев — русский буквоед, Попов, родной кавещиния блиститель; Храня военной въправки завет, Неалобивый старательный мучитель. Он страшен бъм душе моей, как бред... В лице — подобъе бледной мертвой маски — Меодали хитулом свиные старательной старательной старательной старательной мертвой маски — Меодали хитулом свиные стараки.

## LIV

В нем было все противно: глупый иос И на челе тормественном и плоском Начальственная важность, цвет волос Прилизанных и редких с жельтым лоском; Он — неуклюж, горбат и хром, и кос. — Кэзался жалим, страимым исдоиском. — Всегда покорен и застенчив, раз Я дераким бунтом удивил наш класс.

## LV

Мие от Попова слушать надоело — «Ровией держитесь, выпрямите грудь!» — Я на скамьо — несальканию дело — Сел, опершнеь локтем, чтоб отдохнуть И путовиц, ещу ответна смело. На сюртуке дерзира не застегнуть; Он закричал, но я решпл упрямо; Умру, и е застегну, и селя прямо!

## LV

Аимониус с инспектором пришан, И сторожа меня на новоселье В сырой, холодный карцер повелн И заперли на ключ в поворной келье — Жилище крыс, но там, во тьме, в пыли, Я чувствовал нежданное веселье: Подвижником себя воображал И в лихооалке сладостной доожал.

#### LVII

Как жаждал сердцем правды я и миценью! Не все дь равню, за что восстать — за мир И все его обиды и мученья, Или за право расстенуть мундир? Тебя познал я, демои возмущенья: Утратив сердца прежиній детский мир. Я чувствовал, — хотя был бунт напрасеи, Что ти, Злой Дух, мой течний Бог — прекрасеи!

#### LVIII

Тебе останся верен я с тех пор И, соблазиенный Ангелом суровым, Не покорясь, всю жизнь веду я спор, Из-за иссчастных путовиц с Поповым; Душа безумно рвется на простор. За то, что я к мирам стремился новым, За то, что рабстна я терпеть ие мог, меня казина Аммониче и Бог.

## LIX

В те дии уж я томнася у преддверья Сомнений горьки, и когда наш поп, Находчивый и полный хидемерья, Доказывал, нахорцив умиый лоб, Чтоб истребить в нас плевелы неверья, Научною теорией потоп, Иль логикой — существованые Бога, — Рождалась в сердце вещая тревога.

#### LX

И бес меня смущал: нас каждый день Водили в церковь на Страстной неделе; Напев двячка внушах мне сои н лень: Мы по казенным правилам говели; И иеуютною казалась тень, Недружски огии лампад блестели;

Рука творна знаменье креста, Но мертвая душа была пуста.

## LXI

Кощунственная мысль была упряма; И чистат святая белизан Просырки нежной, запах фиммама, Вкус теплого церковного вина, И голубь, Дух Святой, на своде храма, За царскими вратами глубина, Не веот в душу прежней сладкой тайной: Рожлает вес лишь стоях необъязайных

#### LXII

Но по привычие давней перед сисом Я начинам мольтву, умиленный: С подарком инии — сахариым яйцом На алой легите, с вербой заплыменной; Выл образок так родствен и знаком... Когда же внопо вопомнось, пробужденный, — Как будто варуг в душе потухиет свет, и ужасает микса», что дельность и ужасает микса», что дельность свет, и ужасает микса», что Бого дего.

#### LYIII

Скребется мышь, страшат ночные звуки, На улице умол последний шум. А я сику во тьме, ломая руки, И отогнать не в силах грешных дум: С мятежным духом, дьяволом науки, Извемогая борется мой ум. И зигела хранителя напрасно На помощь я зову с надеждой стоастной.

## LXIV

Что избавление должно прийти, Я чувствую, не ведая, откуда. Целуя образ, я модил: «Прости! Не верю я и знаю — это худо, Но ведь Тебе легко меня спасти: О, дай мие знак, о, только сделай чудо, Теперь, сейчас, до наступления дия, — Хоть маленькое чудо для меня!»

21 \*

Миссионер для обращеныя Кости, Ученый пол, был пригклашен отдом: Он приходил к нам по субботам в гости; В диловой рике с волотими крестои. Пить чяй умел, в беседах, чуждых элости, Доб вътирав шелковым платком, С баранками и сливками так вкусно И Давиня опооверсял міскусно.

#### LXVI

И спорам их о Боге без конца Я с жадностью винмал, домуть ие смея: Доказывал он Промысел Творца. И, объясияя кинти Моисея, С приятной тихой важиостью лица Цитатами на кинт учених сея, По поводу Адама говорил. Он о строевым черепа горилл.

## LXVII

Но деракого иеверыя влое семя В душе моей росло: я помию, рав Наш батюшка в гимиазии, в то время К принятью Тайи Святих готовя класс, Моих сомиений увеличил бремя: Смутил меня о грешинке расская, Вкусившем иедостойно от Причастья: Я слушал, полом жадиого участья:

#### LXVIII

Как Тайиами Христовыми сожжеи, Язык его лукавый был раздвоен И в трепетное жало превращень. Я был, как этот грешник, иедостоин; В кощунственные мысли погружеи, Я ждал беды, угрюм и бесспокоен, И, веря, что меня накажет Бог, Раскаяться котел Я и ие мог.

## LXIX

С иепобедимым трепетом боязии Об исповеди думал, и тоска Мне грызла сердце, холод неприязии Внушал одии лишь вид духовиика: Я представлял весь ужас этой казни И чувствовал, как вместо языка Во рту моем шипело и дрожало Эмениое раздвоенное жало.

## LXX

Но вышло все так просто, без чудес, Чго я почти жалел о том, и с шумом Весенния вод, напев «Христо воскрес» Теперь в молчаньи слушал я угрюмом: Веселый прадлик для меня исчез, — Уже ни Пасха белая с наюмом, Ни с розаном, нежны и горячи, Не радовали сердда куличи.

## LXXI

Я с иянею пошел на балаганыз Здесь ныла дъейта, и пищал фагот, И с бубнами гудели барабаны. До тошнототь мие галок боль парод: Фабричиме с гаркопиками, пъяный Их смех, ийцом паскальным полимый рот. Самодовольство праздичниого вида.—Вее для меня уродство и обида.

#### LXXII

А в тучках — нежені золотой апрель. Царицым Лут уж пламе был и жарок; Скрипя колеса вертят карусель, И к облакам ликующих кухарок Возносит в небо пестрая качель: В лазрум цвет платкое их желтых ярок... И безобразвье вечное людей Рождает скорбь и злость в душе моей.

## LXXIII

И благовест колоколов победимй. Как приговор тавинственный: гудел... Я в эти дии, к прискорбью мамы бедиой, Как будто в злой болевии, похудел: По комиатам, как тень, слоиялся, бледный И нелюдимый, плохо спал и ел, И спращивала мать меня порою В отчаяныя: «Мой мальчик, что с тобою?..»

#### I-XXIV

Но я молчал, стыдился дум моих, Лишь изредка, не говоря ии слова, К ией подходил, беспомощен и тих, И маленьким, недумающим снова Я делался от ласк ее простых, Когда она, жалея, как больного, И мудрое безмолвие храия, С улыбкою баюкала меня.

## I.XXV

Спасителем моим Елагин милый Был, как всегда: экзамены поощли. И, как покойник, вставший из могилы, Я свежестью дышал сырой земли, От солица шурился, больной и хилый, Но радовали в море корабли, Знакомый пруд, и лединк, и дорожка Меж грядками душистого горошка.

#### LXXVI

Все трогало меня почти до слез -С полупрозрачной зеленью опушка И первый шелест молодых берез, И вещая, унылая кукушка, И дряхлая подруга детских грез — Родная ива, милая старушка, И дачный вкус париого молока, И теплые живые облака.

## LXXVII

Катались мы на лодке с братом Сашей: Покинув весла, зонтик дождевой Мы ставили, как парус, в лодке нашей; Казался купол неба над водой Лазурной опрокинутою чашей, И на пустынной отмели порой С гинюшим остовом дальи омбачьей Картофель мы пекли в золе горячей.

#### LXXVI

Закусмвая парой отурцов И слушая вельное молчанье Зеркальных мод и медленных коров Протяжное унылое мычаные И в стеблях желтых водяных цветов Ленявых струек слабое журчаные,— Я все мон грамматики забыл, Не думал, сетол ып Бот, и счастлив был.

#### LXXIX

Скучать в домашией церкви за обедней по праздинжам в Елагинский дюрец Водили нас: я помню, в арке средней Мек ангелами реля Бог Отец. Но суетных мой ум был полон бредней, Я думал: службе скоро ли комец? Смотрел, как небо в перистых воложнах высоких туч блестит в открытых окнах.

#### LXXX

Крик ласточек скюзь пение псальков, Шумящие под свежим ветром клемы, Дыханне сироневых кустов, Все манит прочь из церкви в сад зеленый, И кальется мие стращным лик Христов Скюзов зарево свечёй во миле иколия. Любовыю, чуждой Богу, мир любя, Эакчинком и чужстой Богу, мир любя, Эакчинком и чужстой Богу.

#### LXXXI

И в этой церкви раз в толие воскресной, Среди делву уродлівих и дам. Увидсь профільь девушки предсетной, Смотрел в кадию, боль одво очак: Миє было все в ней тайною чудсской, Подобной райским непошятивым сівам. И я в благоговеньи не заметил, Цвет тлаз ес был темен или светса.

## LXXXII

Лишь смутио помию, что она была Вся в белом кружеве; глубокой тенью Ресииц и томной бледностью чела Я изумлен и предан был смятенью; Казалось мие, воздушиа и бела, Она приицессой Белою Сиренью, Окутанию в сказочный туман. Тайком иевинный начался ооман.

## LXXXIII

И образ твой, Елагинская фея, Добрам сердцу памятен и мял, Там, тде к пруду спускается аллея, За белым платьем иногда следил И прятался я, подойти не смея; Ни разу в жизви с ией ие говорил, Любви неопытијую душу предал, Хоть имени возлобленију не ведал,

## LXXXIV

Когда в загишьи знойних вечеров Гармоника кухарок собирала В коношно — царство важных кучеров, И в облаках был иеживий цвет коралла, С толпою неуклюжих юникеров В крокет мов владичица играла И бегала, смелась громче всех: Домиме в сердце — этот мильй смех.

## LXXXV

И, крадучись, как вор, к решетке сада За дачей, где она жила, гайком Я подходил, и было мие отрада Смотреть на веткий деревиный дом, Хотя мешала пыльяйя ограда Кустов колочита; к тем, кто с ией знаком, Я завистью был жтучей пожираем, И садик бединый мие казалася раем.

## LXXXVI

Но холод жизии раниий цвет убил, И се, что было мие еще иеясио, Что я в душе вслеял и хранил, Едва родившись, умерло безгласио,— И инкогда я больше ис любил Так пламеино, так иежио и напрасно, Как в тех мечтах, погибших навсегда Без имени, без звука, без ледам...

#### LXXXXVII

Мы в сердце вечную танм намену: Уж привлекал винманне мое Иной предмет: однажды прачку Лену Я увидал, стиравшую белье; Я помию ммла тающую пену, Когда сквозь пар смотрел я на нее, Румяную, с веснушками, с глазами Почти без мыслы. с гольмим оуками.

## LXXXVIII

А в прачешной н в кухне был ножар Сияния вечернего: блеснули Ведро, кофейник, яркий самовар, Зрачки кота, дремавшего на студе, И полымем объятые, как жар, Кругом на полках медные кастрюли; И Лена, вся здоровнем дыша, Была в огне заката хороша.

#### LXXXIX

И всесао мие было рядом с нею: Под нежими солидем в тонких завитках Коротеньких волос я видел шено И ямочки на розовых локтях. Хотя любил я сказочную фею, Но эта баба с утогом в руках, Ботния синьки, мыла и крахмала, Мое воображеные завитыла.

#### XC.

Зачем ты дал нам две души, Господь? Друг друга ненавидя и страдая, Напрасно в людях спорят дух и плоть, Любовь небесная, любовь земная: Одна другой не может побороть. С Владыкой: Тымы враждует Ангел рая: Кому из них я первенство отдам, Кто победит меня,— не знаю сам.

#### XCI

Не смейся же, читатель благосклонный, Что мы с тобой нежданно перешли От прачки Лены с барышией Мадоиной К противоречьям неба и земли: Один закои владеет иепреклоиный Созвездьями, горящими вдали, С их правильным восходом и закатом, И силой, движущей исеэримый атом.

#### XCII

Так сразу я в двух женщин бил влюблен: Мис самому квалась это диким... Уже тогда с младенческих времен Аукавым духом, Ниусом двуликим, Неопытный мой ум бил соблазиеи, И с этих пор я с ужасом великим Всю жизиь виимал, как с Богом спорит бес, Дух грешкой плоти с ангелом небес.

## XCIII

Тот узсл Гордиев чей меч разрубит? О, если бы решить я только мог. Кого душа моя сильнее любит, Кото сраду ближе: Демои или Бог! Их двойственный соблази меня погубит: Я все еще стом меж двух. дорог, И с прачкой Лемой борется богиня — С кощумством вечивым вечая святьния.

#### XCIV

Я осенью в тот год увидел Крым; Казалск край далекий сиом волшебным. Я ие из тех, кому приятея дым Отечества, и был юстад целебным Мие путь далекий к иебесам иным. Отец мой ехал по делам служебным; Его давио уже молила мать Меня с собог из кожимій берег взять.

#### XCV

Из царства моха, кочек и рябины Перелетел я в дремлющий аул В уютной иеге соличной долины; Мис яркий месяц в очи заглянул; В тиши ночной таниственной пучины Я полюбил многоголосый гул,

Смотрел, как в небе серебрится тополь И при луие белеет Севастополь.

#### XCVI

Там, где шумят немолчные валы, Где вознесльен выд морем великамы — Из черного базальта две скалы, И стелются над пропастью туманы, Где реют с жищимы клекотом орлы, Был некогда великий храм Дианы, — Там ныне мрачный и глухой пустырь, А рядом — крест и бедный монастырь.

# XCVII

В обители Георгия Святого
Здесь ниоки нашли себе принот,
Но по исиам из мысе диком снова
Колоным храма белого встают —
Языческие призраки былого,
И волым гими торжественими покот...
Там я бродил, и сердце груствю имло,
А колокол адали звучал унноло.

## XCVIII

О, боги древиости, в чува вас, Когда в безмольной и печальной тризие Сюда ввш рой слетал в предвездивый час: Казалось вине,— в ниой далекой жизнин Я с вами здесь бывал уже не раз И иыне виосы пришел к моей отчизие; С виденьями богов наедине И сладостию, и стращно было мие...

## XCIX

Обвеяи прелестью твоей, Эллада, В какие был я думы погружен, Чему душа была безумно рада, Когда горел поддневный небосклон И воли дышала вечная прохлада На высоте меж греческих колони Той полукруглой маленькой веранды Над рощами теннстой Ореанды. Там я любил по цельм диям мечтать: В благоуханым мяты и шафрана И в яркости твоей, морская гладь, И в бледной дымке знойного тумана — Во всей природе южной — благодать Великого замческого Пана. О, довний бог, под сенью рощ твоих Сложил я первый кеумельній стих.

CI

Но долго я скрывал подруги тайной, Стыдлявой Музм, нежимие грежи: Хромой сонет о бледной розе чайной Восторженной был полои чепухи. Но музыкою рифм необычайной Я упивался: глупые стики Казались мие пределом совершенства, И я идя ними плакал от блаженства.

CII

Я Пушкину бесстыдно подражал, Но, ослеплен туманом романтизма, В Онегине я только рифм искал: Нужна была мие сказочная призма— Луна и пурпур зорь, и груды скал; Мятежный Пушкин, польный байроинзма И пышных грез, ине иравился тогда, Каким об была в явлациятье гола.

CIII

Я пел коваринх дев, краск Эдема И соловы над розой при луие, И лучшую из тайных роз гарема, Тебя, которой бредыл в во сие И наяву, о, милая Зарема. Стихи журчали, и казалось мие, Что мой напев был подои неги райской, Как денет твой, фонтам Бахчисарайский!

CIA

Я ие люблю родиых монх, друзья Мие чужды, брак — тяжелая обуза. В томительной пустыне бытня Гоннмая отверженная Муза— Единственная спутница моя. И более надежного союза Нет на земле: с младенчества храня, Она, как мать, лележла меня.

CV

Не ведали мы с нею шумной славы, Но в дин унивняя ты была со мной, Богиня кроткая, в тени дубравы, Или у вод, объятых тишнюй, Где соиные благоухают травы, Ждала меня с улыбкой исземной, Таниственною прелестью дышала И ласкою невиниой утешала.

### CVI

И был в чертах прекрасиого лица Глубокий след божественной печали. Аввровой тенью гордого венца Твоей главы друзья не увенчали. Ты слышала и брань и суд глупца. Сообщинков немногих мы встречали. Но, совершая долг своим путем. Всегда мы шли н до конца пойдем.

## CVII

С тобой не страшен ночи мрак безавездный: Направь мон нееррыме стопы. Над пропастью уветы тебе любезым. Ростущие не на путях толым, И ты ведешь меня по краю бездны На узкие необщие тротим. Откуда выден отбъеск на вершинах Зары, еще неведомой в доминах.

## CVII

Пусть годы память обо мне сотрут. Слезой умильной юноши и девы Не советят мой незаметный труд. Пусть не дано взощедшие посевы Очам монм увидеть, и замрут Без отклика негромкие напевы:

Я сердцем чист, я делал все, что мог,— Тебя, о. Муза, оправдает Бог.

#### · CIX

Мы не нашли в сердцах людей ответа, Но только бы он до конца горел, Отонь, которым жизнь моя согрета,— Недаром я любил, страдал и пел. Благословен святой удел, поэта, Благословен изгнанинков удел, Мой утол бедимій, тизая лампада Монх ночей и тайных слез отрада.

## CX

Когда в с Музой начинал мой путь И ждал победы, дерзостен и молод, Как страшно было в Лете ногопуть, Как мучна славы ненаситизый голод! Но в триддать лет ровнее дышит грудь, Сулит покой изм Леты вечный холод! Ограда есть в ее почной волме, в молочания, в забовены, в тишине...

## CXI

А может быть и то: под слоем пили Меж тех, чим кинги только мышь грызет, Кого давно на чердаже забыли, Историк важиній и меня найдет И псець мою о стародавней были С улыбкою винмательной прочтет, И гордую в натиании суровом Помянет Музу нашу добрым словом.

#### CXII

Теперь с тобой прощаясь, мы почтым, ботния, ту, что тихо спит во гробе, Кто ангелом хранителем твоим Была во мраке, холоде и элобе. Возлобленирю тень благословны: Вы были мие заступинцами обе, И верую, что в час последний вновь Меня спасет великая любовь. Тм в горествый и стравцией час, родиая, Придешь ко мие не с горествым лицом, Не слабяя, не жалкая, больная, Такой, кая тм была пределенией ульбуюй, молодая, С тружственное сизоция вещом, Меня в преддверки новой жизии встретиць И одолуги на мой предви ответиць.

## CXIV

Сотрешь с чела в предемертной типине Холодный пот моей последней муки. Чтоб слаще мие спалось в могильном сис, Баюкая, на любящие ружи Возьмешь меня и тихо скажешь мие: «Не бойся же,— иет смерти, иет разлуки. Тебе я песию прежиюю спою,— Усии, мой мальчик, баюший-баю».

## CXV

Великого обета не нарушу: О, мама, скоро я к тебе приду! Как погибающий пловец — на сушу, Стремлось к тебе и радуюсь, и жду: Душа обнимет родственную душу, В твоих чертах любимих я найду,— Как разрешищь ты все земние узы,— Черты моей богния, вечной Музы.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Глядим, глядим все в ту же стороиу. За мшистый дол, за топкий лес. Вослед прокаркавшему ворону, На край темнеющих небес. Давио ли ты, гоомада косная. В освобождающей войне, Как Божья туча громоносная, Вставала в буре и в огие? О, Русь! И вот опять закована. И безглагольна, и пуста, Какой ты чарой зачарована, Каким проклятьем проклята? И все ж тоска неодолимая К тебе влечет: прими, прости. Не ты ль одна у нас родимая? Нам больше иекуда идти, Так, во грехе тобой зачатые, Должиы с тобою погибать Мы, дети, матерью проклятые И проклинающие мать.

## ТРИЛОГИЯ «ЦАРСТВО ЗВЕРЯ»

Трилогия «Царство Зверя» представляет собой логическое художетвенное и философское продолжение и завершение трилогии «Христос и Аитихоист».

Антикрист, согласно учению апостола Павла,— «человек греда, соин погибели», который «в краме Божием сладет... как Бог, выдавая себя за Бога» (Второе пославияе к Фессаломисийдия, II, 3, 4). Это и есть апокалингический Зверь, ликсристос и враг Христа, которого, однако, Христос победит (Откровение [Апокалинске] Изавия Богослова,

XVII, 14; Второе послание к Фессалоннкийцам, II, 8, 9).

Если в романе «Петр и Алексей» в образе Петра Великого виствено по проступато черты Антикрикта (он восит лакчину глубоко верующего, по глумится над Церковью и губит ее), если Антикрист уже тогда появляся в России, то вымале ХIX столетия, вом меняю пистака, Антикрист побеждает, и, хота победа эта внешия и в ремения, России, тем менее, презращается в Церство Зеред. Но христавижее страны менеот своих небесных покровителей. Например, покровитель Антин — св. Георгий Победовосер. Испавии та повсто. Извольным дашки, — св. Страна по предела по преда по предела по предела по предела по предела по предела по преда по предела по предела по предела по предела по предела по преда по предела по предела по предела по предела по предела по преда по преда

Хронологические рамки русской истории в трилогии «Царство Зверя» очерчены предельно точно: первая четверть XIX века. Была

ли Россия этой эпохи Царством Зверя?

Начием с Павла 1. Конечно, о любой исторической личности можно услышать разное. И все же не часто одному и тому же человеку давали столь протиноречивые, а подчас и взаимонсключающие характеристики.

столь прогиворечания в подчас и взадкнопе ключающие вламетерьетики писалы: «Съвържавия и вресты сталя собъятиями», обиденнями... Я была глубоко потриссия... ужасом, скоюмавания решительно всех, так изи и было почти дворятской стоям, из воторой хото одия чася не томился бан възг в Събири или в решести... Всолу царна страз и вызмала подостоль естетеннями разграфия страз и вызмала подостоль естетеннями страт применями стразаявилась и апатия, чувство губительное для первой гражданско<mark>й</mark> добродетели — любви к родине». <sup>1</sup>

Герой 1812 года, поэт Денис Давыдов в «Воспоминаниях о цесареконстантине Павловиче» говорил, что Павлу «...нельзя было отказать в замечательных способностях и рыцарском благородстве...» <sup>4</sup>.

А вот вягляд на Павла I из ниой эпохи, на более подних времен. В. Ф. Ходасевич «...мы решаемс утрекрадать, тод от ех пор. поже поворное клеймо тирава и изверга не будет сиято с императора Павла, вес слова о немцеприятию суде истории будут звучать концуательного насчешкой. Он осужден своими убийцами. Осуждая его, они оправдывами себя:

вали соби.

Сторическая наука согласилась с судом убийц. В борьбе личности с обществом (особенно когда этой личностью является самодержавный монарх) она считала для себя обязательным ненамению брать сторону

общества. Всякая оппозиция могла безошибочио рассчитывать на сочувствие науки, так как она являлась иосительницей «прогресса», этого

кумира минувшего вска. Правла, старавсь бавть беспристрастимми, ученые-исследователя павлояской эпохи особению подчеркивали психическую непорывльность Павла Петровича и в условиях его очичной жизни видели искоторые обстоительства, как бы смичающие его личную вину... Но ваглады

свойственные их времени, не позводиди им признать, что кроме исторической правоты существует большая правота — моральная.

Допустим, адаке на мит, что в ублійстве Павла общество било исторически право. Павса мешав сму жить так, как опо котело. Все же выкокам моральная правото била на стороне государя, и это повсе не потому, что он был жерговії, а общество налачому, ублійство било поседитим и сравнительню знайолее благородивим приемом борьбы, развігравішейся между поддавними и ист государем. Ми также не станим оправдавать убличого государя его сумасцисстваем, потому что в таком оправзванно и не изукалется. да и не вмест основанняй на исто опеститавать. <sup>1</sup>

«Император Павел по характеру не был тупым, кропожвадним извером, капки не рав его наображами историяк русские и иностранию. От природы человек одаренняй, он стал жертной душевной болевин. Не гораниченняя ласятс камосрефия превратила сто личную довару в национальную тратедию.<sup>3</sup> Это мнение человека, весьма оспедомленного п русской истории,—пикателя Марка Алдаловоя.

Дело историков — беспристрастию и нелицеприятию воссоздать истолько, что ки, Дашкова не покривила душой, создавая столь мрачную

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Екатерина Дашкова. Записки 1743—1810. Л., «Наука». 1985, стр. 182, 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Денис Давыдов. Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче.— В ки: Денис Давыдов. Сочинения. М., Государственное издательство художественной литературы, 1962, стр. 459.

3 В. Ходасевич. Павса I.— В км.: В. Ходасевич. Держа-

вин. М., «Книга», 1988, стр. 291—292. А. Н. Бенуа. Мон воспомниания. М., «Наука», т. стр. 256—257.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> М. А. Алданов. Заговор. Святая Елена, маленький остров. М., «Московский рабочий», 1989, стр. 7.

картицу. Но также известно, что она питала антилатно к некаванстному склуч объякомой ем Екатерины II и, будучи сосалва Павлом, не могла бить к нему объективка. Она совсем не упомивает о его благих деляниять он отменна такжий рекрутстий набор, объякненный Екатериной, отвения разрорительную для крестьви элебную подать, запретил продажу крепостных и дворовых без велых, солободил Радицева и Новикова, освободил и щедро наградал бунговщика Костошко, Указ от 5 апреля 1797 г. подписаний в день коронации Павла, запретил работу на барщине по воскресным диям и содержал совет ограничиваться треждиевной бодиной. Положе все от ом в деням Антирокста? И

А что можно сказать об отношении современников к Александру 1?

Там — громкой славою, Сильной державою Мир он покрыл. Здесь безмятежно Сенью надежною, Благостью нежною Нас осенил.—

Это А. С. Пушкин («Боже Цваря храни!»). Но у него Александа и женманний сладат» («На Студар»). он же «прат груда», « Чечанию притретни слаюй,/Валетитель слабый и дукавый» («Едгений Онегии», г. Х). И о нем же: «Покойный цар» еще Россией//Со славой правила-(«Медный ведлик»), и еще:

Ура, наш царь! так! выпьем за царя! Он человек! им властвует мгновенье. Он раб молвы, сомисинй и страстей. Простим ему неправое гоненье: Он взял Париж, он основал Лицей.

19 октября («Роияет лес багряный свой убор...»)

Александр отличался «тонким, просвещениым умом, мужеством, хладиокровием, очаровательным обращением»<sup>1</sup>.

А вот как характеризует Александра выдающийся русский историк В. О. Каючевский: «...Александр вступил на престол с запасом возвышенных и доброжелательных стремлений, которые должны были водворять свободу и благоденствие в управляемом народе, но не давал себе отчета, как это сделать. Эта свобода и благоденствие, так ему казалось, должны были водвориться сразу, сами собой, без тоула и поепятствий, каким-то волшебным «вдоуг». Разумеется, пон пеовом же опыте встретнансь препятствия; не привыкнув одолевать затруднений, великий киязь... приходял в уныние. Непривычка к труду и борьбе развила в нем наклонность преждевременно опускать с св. . . . . . . . . . . . скоро утомаяться; едва начав дело, великий князь уже тяготнася им... имея 18 лет от роду, он уже чувствовал себя усталым и признавался, что его мечта — со временем, отрекшись от престола, поселиться с женой на берегу Рейна и вести жизнь частного человека в обществе друзей и в изучении природы... После царя Алексея Михайловича император Александр [производил] наиболее приятное впечатление, вызывал к себе сочувствие своими дичными качествами: это был поскошный, но только тепличный цветок, не успевший или не умевший акклиматизироваться на русской почве. Он рос и цвел роскошно, пока стояла

Денис Давы дов. Сочинения. М., Государственное издательство художественной литературы, 1962, стр. 460.

хорошая погода, а как подули севериме бури, как наступило наше русское осениее исиастье, он завял и опустился,

Такие недостатки, вынесенные из воспитания, всего сильнее от-

разились на первоначальной преобразовательной программе» . Перед нами самый обыкновенный человек, со своими достоинствами

и иедостатками, и уж меньше всего пригодный для роли Антихриста. Николая I мы видим только в день восшествия на престол и в нескольких последующих эпизодах. Что ж, всякий человек имеет право защищать свою жизнь и уж тем более жизнь своих близких: войдем же и в его положение и не забудем, что Каховский, как бы ни относиться к иему, был убийцей. Не забудем и о том, что вдове Рылеева император назначил пенсию. А самое главное, невозможно говорить о «Царстве Зверя» применительно к человеку, только что принявшему бразды правления.

Но может быть Антихрист — Аракчеев? Это, пожалуй, фигура, наиболее подходящая, и тут уместио будет вспомнить, что существовал не только Аракчеев сам по себе — существовала и аракчеевщина.

Так может быть, аракчесвшина и есть Царство Зверя?

Спору иет: в России первой четверти минувшего столетия было иемало тяжелого и трагического. Крепостное право (существовавшее ие только в России, ио и в ряде других страи Центральной и Восточной Европы), аракчеевщина с ее воениыми поселениями, вызвавшими Чугуевский буит, с иепомерной жестокостью подавленный тем же Аракчеевым, а еще раньше — отправка Павлом войск в Индию, отправка им же целого полка в Сибнов, поавда, возвоащенного с досоги...

Все это так, но была ведь пои этом и совсем доугая Россия. Но похоже — героические, светаме времена русской истории не интересуют

Мережковского.

Это была Россия-победительница — Россия, победившая великого полководна и сильнейшую армию (1812). Россия, не в первый и, как теперь нам известно, не в последний раз выполинищая свою высокую неторическую миссию — миссию спасения других народов. Русский флот под командованием Д. Н. Сенявина разгромил турецкий флот в Дарданелльском и Афоиском сражениях (1807). Успешио прошел поход русского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова в войне с Францией (1798-1800).

В этой же России уже начался новый, невиданный расцвет великой DYCCKOH KYABTYON.

Не говоря о Пушкине, создавшем в эту пору многие свои шедевоы, были Жуковский, которого Пушкии назвал «кормилицей нашей» в поэзни, Комдов и Грибоедов, Языков и Батюшков, Вяземский и Баратыиский

В 1804—1824 гг. Карамзии создает свой монументальный труд «История Государства Российского», которым не уставал восторгаться Пушкии, называвший «Историю» «бессмертной кингой», ее создателя —

«великим нашим соотечественииком».

Появились крупные художники — Тропинии, Брюллов, Кипреиский, гравер Иордан, за гравюру «Преображение» Рафазля впоследствии получивший звание не только профессора Императорской Академии художеств, но и члена Флорентийской, Берлинской и Урбинской (на родине Рафазля) Академий.

Появнансь молодые композиторы Верстовский и Ганика.

В. О. Каючевский. Сочинения. М., Издательство социальнозкономической антературы, 1958, т. V. стр. 210-211.

Начался сказочный взлет русского театра — Шепкии, Семенова, Колосова, Каратыгии. Серьезиых успехов достиг русский балет — Телешева. Глушковский, воспетая Пушкиным Истомина...

И кроме того, было общество одаренимх, просвещенимх людей, способных понять и оценить великие творения культуры и составляющих ту питательную среду, без которой культура немыслима.

Невозможно обойти молчанием и еще одну область русской жизни -- область, самое существование которой вряд ли возможно в царстве

Антихриста. Это русская церковь.

В 1812 г. Александо I утвердил проект создания Библейского Общества, ставившего своей целью изучение Библии, сравнение переводов библейских кинг на разные языки и перевод ее на русский и на доугие языки народов Российской Империи. Помимо образованиейших представителей духовенства, к работе Общества были привлечены и светские люди, например, министр народного просвещения граф А. К. Разумонский, гоаф М. А. Милорадович, знаменитый М. М. Сперанский, В Библейское Общество вощан не только представители православного духовенства, но и других церквей — католической, протестантской, армяиской. Из духовных лиц, игравших первостепенную роль в работе Общества, необходимо выделить священинка Герасима Петровича Павского — «умиого и доброго священника», как называет его в Диевнике Пушкии, выдающегося филолога и гебранста, составившего грамматику и Хрестоматию еврейского языка, Еврейско-русский словарь, написавшего исследование «О книге псалмов», где, между прочим, первый доказывал иыне общепониятую точку арения, что Псалтиоь составлена ие одиим царем Давидом, а разными авторами. Он же был ответственным редактором переводов Книг Ветхого завета, а сам перевел на русский Евангелие от Матфея. Впоследствии он написал четырехтомные «Филологические наблюдения над составом русского языка», по поводу которых Белинский заметил, что «Павский один стоит академии».

Деятельность Библейского Общества сыграла в просвещении народов Российской Империи роль, которую трудио переоценить.

Евангелие от Иоаниа перевел на русский язык архимандрит Фила-

рет (Дроздов), впоследствии митрополит Московский, выдающийся деятель Русской Цеокви. К митропранту Филарету обращено стихо-

творение Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...». Выдающимся ученым был митроподит Киевский Евгений (Болхо-

витинов), крупный историк и археодог. Помимо педого ояда трудов по русской истории, ему принадлежит находка «Грамоты великого киязя Мстислава Владимировича и сына его Всеволода Мстиславича» («Вестиик Европы», 1818), а археологические раскопки, которые он вел в Киеве, обнаружили фундамент Десятинной церкви, Золотых ворот и другие бесценные находки. Крупным церковным писателем и знаменитым церковным оратором был митрополит Платои (Левшии).

Й, наконец, в зпоху, о которой идет речь, жил одни из величайших, одии из наиболее чтимых русских святых — Серафим Саровский, к сло-

ву сказать, любимый русский святой Мережковского.

Отдавая должное Мережковскому-художнику, Мережковскому-мыслителю и Мережковскому-эрудиту, мы должны ясно представить себе, что писатель, как это почти всегда с иим бывало, упорио оставался в плеиу той или иной своей илеи или исторической концепции, мало считаясь или даже вовсе не считаясь с реальной исторической ситуацией.

Но и сам Мережковский твердо верил в грядущее спасение России:

«Россию спасет Мать».

## BEHOK MEREKKOBCKOMY

меня. Но потом в поизал, что, отказавишесь от задачи написать то, что меня ядят, я поступам описичном. И, намонец, есля не булу писать свободко, не думая о препятствиях,— кто и что мне может поменать выжируть на рукомиси все, что будет для меня заручать пеприятию. На случай виселанной смерти мосй— оставлю указания и отметть. Но эта внита пускай будет иливенам с помой свободой, и не отчоно название— ОН

Связанность наших жизней (и не одна внешняя) и останавливала

и МЫ».

Такое вступление предпослала жена и самый близкий друг Мережковского, поэт, прозаик, критик Зинаида Николаевиа Гиппиус, создавшая своего рода венок Мережковскому своей кингой о нем . Книга эта, написанная на свободном дыхании, воссоздает живой об-

Книга эта, написанная на свободном двъзания, восождает живои обдик Мережковского — человека и писатела, реализнового мыслителя и философа — и добавляет существенные штрихи к тому портрету, который сложился у читателя после прочтения этого собрания сочинений. Вот, к примеру, характеристика реалитовного пачала у молодого

Мережковского:

«Жимой интерес ко всем реализмых, к буддизму, двигензму, к их перяци, к овсем церевамя, криситемяским и не хриситанским равно, Полкое равнодушие ко всеме сказалось. Когда в в перарую защи Педагу замогова дата к заутрене, он удывился: «Зачен) Интересие поеданть по городу, в эту ночь он красния. В селедующе годы, мо, однако, у закруены неизменно бывали. Но, комечно, не моя детская, условная и слабая вера могла на иего катымбуда поламить. Его, в этот же тод молодости», ждало испытание, которое не сразу, но медленно и верио повлекло на путь, который и стал путем всей сто, веятельностия.

З. Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951.

Гиппиус подробио реставрирует ту обстановку, тот фои, на котором формировался «жизненный состав» Мережковского, выкристаллизовывалась генеральная идея его исканий, его творчества. Она рассказывает о близких ему людях (отмечая при этом, что у него никогда не было близкого друга) — поэте Н. Минском, петербургском адвокате и поэте С. Андреевском, заведующем антературным отделом журиала «Мир Божий» «старике» А. Плещееве, уже давио создавшем себе в литературе имя. Но самым близким человеком, больше, чем другом, для Мережковского оставалась его мать. И кончина матери в 1889 году стала подлиниым испытанием, поворотным пунктом в его дальнейшей жизни. «Он. в сущности, был совершение одинок, — замечает Гиппиус, — и вся сила любви его сосредоточилась с детства в одной точке: мать. В «Старииных Октавах» он сам рассказывает об втом лучше, чем я могу сделать. Он и со мной мало говорил о своей любви к матери, - очень редко.— так целомудренно хоанил эту любовь в душе до последнего AMEN

После потеры матеры Мережковский, по словы Гиппус, очевы каменился, ущел в себя, котол перемена влане, сла других, не бала заменна», «Вепоминая потом часто о смерти матеры Дімитрия! С[сргсевыим]— продолжает Гиппус,— странняя мысле о какой-то уже мезделней о нем заботе приходила ко мие: как бы он это переята, варуго ставшись с о в е ри е и но о д и и, т. е., есл об, долигара физателическому сцеплению случайностей, не встрети, им мена, им кого другого, кото и может, мать у важдого только одала), но пес же он не остался одилиотер, вышедший в отставку крупнай чибонния, был кого инзань далек Мерекковскому, в последиие срадм оп потрузился в спирателья

Весной 1891 года Мережковский и Гиппиус отправились в первую

этим свое равиодушие к групповой борьбе.

Одняю, как вспоминяет Гиппнус, само время иссло новые вения, принером чему могла служить и «Снивало» Мереквовского, и его «Юлива Отступния» («В думаю,— пишет онд,— что уже с «Юливал» уДвиграв () Серетевача» Два Аповорот к дарстванству, вакамо утаубтечениях русской литературы», ставшая манифестом целого направлетым уже философом В. Соловьевым, поэтами К. Бальмонтом. А. Добромобовым (всегору упасшимя «в народ»), ваконер с самобативым русским 
минософом В. Соловьевым, поэтами К. Бальмонтом. А. Добромобовым (всегору упасшимя «в народ»), ваконер с самобативым русским 
инка-отпонента. В напражениях исканиях завершался духовный перелом, духовное переустройство Мереквокоского.

«Наши путешествия, Италия, все работы Дімитрия) С[ергеевича], отчаств зстетическое возроджение культурного слоя России, новые люди, которые входили в наш крут, а с другой стороны — плоский материалыви старой «интеллитеции»,— пислам Типпиуе,— все это, вместе взятое, да, конечию, с тем аериом, которое лежало в самой прирожения с да, конечию, с тем аериом, которое лежало в самой прирожения с Димугия С[ергеевича]. — не могло и привести его к редитии Христу, к Иисуу из Назарета, образ которого мог и должен плечить. Христу, к Иисуу из Назарета, образ которого мог и должен плечить.

нее. Вот это «пленение», а вовсе не убеждение в подлинности христианской морали или что-иибудь в таком роде, оно одно и есть настоящая отправная точка по пути к христианству. Последине годы века мы жили в постоянных разговорах с Д[митрием] С[ергеевичем] о Евангелии. о тех или других словах Инсуса, о том, как они были поняты, как пони-

маются сейчас и где или совсем не понимаются или забыты».

На творчество Мережковского не могла не влиять предгрозовая. трагическая атмосфера России, вступавшей в новый, XX век: «Что-то в России домалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось вперед... Куда? Это инкому не было известно. но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия. О, не всеми. Но очень многими, в очень многих». В этой предгрозовой атмосфере продолжались религнозио-философские искания Мережковского — в кружке Дягилева, образовавшемся вокруг журнала «Мир искусства», в «Религиозно-философских собраниях», открывшихся в Петербуоге в 1901 году и собравших значительные силы интеллигенции и церкви, а после их запрещения Синодом в 1903 году, в журнале «Новый путь», где был опубликован заключительный роман трилогии «Петр и Алексей».

Весной 1904 года Мережковские перед очередной поездкой за границу посетили Льва Толстого в Ясной Поляне. «Утром в день нашего отрезда... — вспоминает Гиппиус. — Л. Толстой, поднимаясь по внутреиией лесенке в столовую к чаю вместе с Дм[итрием] С[ергееви]чем,

сказал ему:

 Как я рад, что вы ко мне приехали. А то мне казалось, что вы против меня что-то имеете.

«И он удивительно хорошо, — рассказывал мис потом Д[митрий] СТергеевич). - посмотоел на меня своими серыми, уже с голубизной. как у стариков и маленьких детей, глазами».

Л. Толстой, оказывается, читал все, — не только о себе, но вообще все, что тогда писалось и печаталось. Даже и наш «Новый путь» читал. Наверно, знал он и дебаты в Собраниях по поводу его «отлучения», знал и кингу Д[митрия] С[ергееви ча «Л. Толстой и Достоевский».

Скажу по поводу этой кинги: конечно, Достоевский должен был быть и был ближе ему (т. с. Мережковскому — О. М.), исжели Толстой. Поэтому, вероятио, ои и перегнул немного в его сторону и сказал кое-что иесправедливое насчет Толстого. Это было давно, и с тех пор, не меняя своего мнения о «религии» Толстого, Д[митрий] С[ергеевич] немножко иначе стал видеть его, как человека с его трагедней. Он много писал о ием отледьных статей после его смерти, одиа, помиится, быда о ием и о

его тетке-матери и называлась «Святой Лев».

В эту пору в жизнь и творческое содружество Мережковских входит, образовав некий «триумвират», двоюродный брат Дягилева литератор Л. Философов. Бурные события первой русской революции, споры о самодержавии и православиой церкви, расставание с журналом «Новый путь» — все это предопределило новые планы. «Еще летом (1905 гола. — О. М.). — рассказывает Гиппиус. — Л[митоий] С[ергеевич] высказал мысль, что хорошо бы нам троим поехать на год или даже два-три за границу, где мы могли бы сжиться совместио и кое-что узнать новое, годное потом и для дела в России. Д[митоия] Сео[геевича] интересовало католичество, и не только оно, а еще и движение «модернизма», о котором мы что-то слышали глухо, потому что из-за цензуры определениые вести до нас не доходили... Нас всех интересовали и наши русские «революционеры», находящиеся в эмиграции... Отсюда начинается особый период нашей жизни, втроем в Париже. Он данася, с краткими отлучками из Парижа — в Бретань, в Нормандию, на

Ривьеру или в Германию. — около двух с половиной лет, до нашего

возвращения в Петербург в июле 1908 года».

Гиппиус вспомниает, как само собой обоазовались «субботы», на которые к инм в парижскую квартиру приходили и старые друзья, и новые эмигранты, выплеснутые революцией из России, и соеди них видный член паотии эселов Бунаков. В этой атмосфере споров и поисков складывался коллективный сборник статей «тонумвирата» «Царь и революция», в котором Мережковскому принадлежит оческ «Революция и оелигия». Оглядываясь назал, уже с «доугого» беоега, Гиппиус оазмышляет об этой кинге, где авторы, исходя из религнозно-метафизических начал, пытались поелсказать булушее:

«Нельяя себе вооболянть осволюции более не полхолящей, более несвойственной России, нежели осволюция марксистская. Достаточно самого поверхностного взгляда на Россию, не говоря уже о ее знании виутоением, знании духа ее наоода, чтобы не сомневаться, что такая оеволюция не могла в ней даже пооизойти. Она и не пооизошла. Не все евоопейны забыви что большевики осволюнии и не следали они явились на «готовенькое», когла революция уже совершилась, и были только ее «захватчиками». Вот всякие захваты — это, к сожалению. России свойственио; а уж в том положении, в каком она (при войне!) находилась в 1917 году, - с захватчиками, да еще подобиого сорта, бороться ей

было не по силам.

Есть еще одно свойство у русского человека, у русского народа, у России: будучи кем-инбудь, чем-инбудь захвачена, она идет в этом ло конца, не зная и не умея себя огоаничить и найти предел. Вот об этом свойстве беспредельности и говорит Мережковский в «Le Tzar et la Révolution» («Царь и Революция». — О. М.): автор как будто предчувствовал безмерность русского пожара, предупреждая, что от него

может сгореть и Европа».

Гиппиус не раз в своей книге повторяет мысль о некоей мессианской, пророческой черте, свойственной личности Мережковского: по сути своей все его художественное творчество было лишь формой некоей внутренией проповеди. Как раз в эмиграции он постепенио отходил от беллетонзованного изложения излюблениых мыслей и постулатов. После двух романов «Рождение Богов. Тутанкамон на Крите» (1924) и «Мессия» (1925) Мережковский окончательно обращается к художественно-философской прозе, где как бы пытается разгадать в прошлом тайну будущего: «Наполсои», «Атлантида — Европа», «Иисус Неизвест-ный», кинги о Данте, Франциске Ассизском, Жание д'Арк, святом Августине и апостоле Павле. Но одновременио он почти с маннакальной настойчивостью повторял свой тезис о кризисе культуры и тотальном безбожии, которое объединяет большевизм с буржуазной Евоопой.

В коллективном сборнике 1922 года «Царство Антихриста» Мережковский писал: «Должио учесть как следует безмерность того, что сейчас пооисходит в России. В судьбах ее поставлена на карту судьба всего культурного человечества. Во всяком случае безумно надеяться, что зазнявшую под Россией бездну можно окружить загородкою и что бездиа эта не втянет в себя и доугие народы. Мы — первые, но не

Большевизм, дитя мировой войны, так же, как эта война — только следствие глубочайшего духовного комянся всей евоопейской культуры. Наша оусская бела — только часть беды всемирной».

Комментируя это и другие высказывания, критик Г. Струве через тои с лишиим десятка лет подытоживал: «Следует признать, что у Мережковского были некоторые основания смотреть на себя, как на поорока, которого просто не услышали». И в другом месте: «Последнее

слово о Мережковском еще не сказано».

Тем паче таким «последним слоком», при педі ед ценности, не момет служати в квит Липнит, хоти нам она не без оснований пректаривала себя кви второе «в «Мерелноского». Расквавная о спеді долгой жазин с ини, жизим кви бы сантиой («ОН и МЫ»), она во многом преодолежет устоянносе предагание о Мережновском, писателкосмопланте, акто мереша придера на далой отдаленной пома и друтуро, вабинетном ученом и быбланфате. Все это было, но было и вное,

Типпиус говорит: «Я пишу о Д. С. Мережковском не для того, чтобы дать бибанографический перечень его работ. Я пишу о нем самом, странция во воемень в котором он жив. о возлуки, котором мишав.—

о воздухе тогдашией России.

Нельзя взять человена вые его времени и вые его окружения: об будет непоителет. И менявые всеть можно отделять Дмі групну СТергеевну на от России. Да, он многим казалси, и был действительмо, с известных стором,—европеце; он был и до такой степени русский, что сым ввалася как бы одним из знаков и дояваятельств, что русский человек и Россия и с Азана, «Барова», Мысль эта вера вопотроресте: Мережконский, по ее словам, «был русский по и до прав поитроресте: Мережконский, по ее словам, «был русский по и потому что знако, как лабой, он Россию, —настоящую Россию—до последнего вадола своего, и как страдал за нее... Но он лабойи и мир, часть которого была его России...»

«Венок Мережковскому» — кинга о нем Гиппиус осталась недо-

писанной, очевидно, из-за невозможности отделить «я» от «мы».

Олег Михайлов

## ВИФАРТОИЛЯНА

Драма «Павел I» впервые была напечатана в журнале «Русская мысль» в 1908 г., № 2. Отдельное надание (М. В. Пирожкова) появилось в 1908 г. Драма вошла в собрание сочинений Д. С. Мережковского, изданию Товариществом И. Д. Сытина (1914).

Отравки из романа «Александр I» пвервые появились в газете «Русское сляю» за 1911 г. Польоствы роман бам лапичаты в журилах «Русская мысла» за 1911 г.,  $N_0 N$  V. (V, XI, XII, и на 1912 г.,  $N_0 N$  I, II, IV, X, XII, XII, от 1913 г.,  $N_0 N$  II, IV, XII,  $N_0 N$  P, VII, XII,  $N_0 N$  P, VIII,  $N_0 N$  P, VIII,

Роман «14 декабря» был напечатан отдельным изданием в книгоиздательстве «Отни», СПб., 1918.

«Рождение богов» (Тутанкамои на Крите) был напечатан отдельным изданием в издательстве «Пламя», Прага, 1925.

Глеб Струве. Русская литература в изгиании. Изд. 2-е. Париж, 1984, стр. 91, 256.

## Итальянские новеллы

«Любовь сильнее смерти». Впервые была напечатана в журных северный всетиких в 1896 г., № 8. Вошла в сборния повела издательства «Сверный всетиких в 1890 г., № 8. Вошла в сборния повела издательства «Смеранное (1902). М. Второе надавне (М. В. Пврожкова) повявлясь в 1904 г. Вошла в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданина Товариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом (1912) и Товариф (1912) и Товариществом (1912) и Товариществом (1912) и Товариществ

«Наука любви». Впервые была напечатана в журнале «Северный вестник» в 1896 г., № 8. Вошла в сборник новелл книгонадательства «Скорпном» (1902), в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданиме Товариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом И. Д. Смтныя (1914).

«Железное кольцо». Впервые была напечатана в журнале «Всемирная иллострация» в 1897 г., №№ 1—3. Вошла в собрание сочинений Д. С. Мережковского, изданию Товариществом И. Д. Сытина (1914).

«Рыцарь за прядкой». Впервые была напечатана в журнале «Нива» в 1895 г., № 52. Вошла в собрание сочинений Д. С. Мережковского, изданию с Товариществом И. Д. Сытина (1914).

«Превращение». Впервые была напечатана в журнале «Нива» в 1897 г., № N 7, 8. Вошла в собрание сочинений  $\mathcal A$ . С. Мережковского, изданию Товариществом И.  $\mathcal A$ . Сытина (1914).

«Микеланджело». Впервые вошла в сборник иовелл кингоиздательства «Скорпион» (1902), М. Вошла в собрания сочинений  $\mathcal A$  С. Мережковского, выпущенияе Товариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом И.  $\mathcal A$ , Сътниа (1914).

«Святой Сатир». Впервые была импечатана в журнале «Севермый вестник» в 1895 г., № 11. Вошла в сборинк иовелл книгонздательства «Скорпноиз» (1902), в собрания сочинений Д. С. Мережковского, вяданные Говариществом М. О. Вольф (1912) и Товариществом И. Д. Смтина (1914).

## Стихотворения

Стилотворения, вощедшие в настоящий раздел, публиковамись в периодике в 1881—1901 гг. («Северный вестинк», «Труд», «Нява», «Русская мыслы», «Мир искусства» и др.) и в сборниках стяхов Д. С. Мереж-конского: «Символы», СПб., издательство А. Суворина, 1892; Собрание стяхол. 1883—1903, М., кипичладательство «Скорпию», 1904.

Стихотворения включались в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М.О. Вольф (1912) и Товари-

ществом И. Д. Сытина (1914).

Состав раздела «Стихотворения» дается в настоящем издании по собранию сочинений  $\hat{\mathcal{A}}$ . С. Мережковского издания Товарищества М. О. Вольф (1912).

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

# произведений Д. С. Мережковского, включенных в 1—4 тт. Собрания сочинений

|                                                           | Том    | $Cr\rho$ . |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------|
| Александо Пеовый                                          | 3      | 91         |
| Алексаидр Первый                                          | 2      | 319        |
|                                                           |        |            |
| «Без веры давио, без надежд, без любви» (Веселы           |        |            |
| думы)                                                     | 4      | 549        |
| «Бледный месяц — на ущербе» (Ноябрь)                      | 4      | 538<br>521 |
| Бог                                                       | 4      | 537        |
| «Больной, усталый лед» (Март)                             |        | 553        |
| Будда                                                     | 4      | 545        |
| «Будь, что будет — все равио» (Парки)                     |        | 530        |
|                                                           |        |            |
| «В аллее иежной и туманной» (Осенью в Летием саду         |        | 538        |
| «В последнем круге ада перед нами» (Уголино) .            | . 4    | 565        |
| «Века, разрушившие Рим» (Марк Аврелий)                    | . 4    | 551        |
| Веселые думы                                              | . 4    | 549        |
| Весениее чувство                                          | . 4    | 536        |
| Возвращение                                               | . 4    | 536        |
| Возвращение                                               | . 4    | 656        |
| Волны                                                     | . 4    | 532        |
| Воскресшие боги (Леонардо да Виичи) .                     | . 1, 2 | 309,       |
| «Гляжу с улыбкой на обломок» (Сталь)                      | 4      | 540        |
| Голубое небо                                              | 4      | 523        |
| Голубое иебо                                              | 7      | 141        |
| (Поотопол Аврания)                                        | 4      | 574        |
| (Протопоп Аввакум)<br>«Говорят и блещут с вышины» (Вечер) |        | 536        |
|                                                           |        |            |
|                                                           | . 4    | 528        |
| Две песни шута                                            | . 4    | 533        |
| Двойная бездиа                                            |        | 546        |
| Дети иочи                                                 | . 4    | 522        |
| Детское сердце<br>Дон Кихот                               | . 4    | 547        |
| Дон Кихот                                                 | . 4    | 568        |
| «Если 6 капля водяная» (Две песни шута, I).               | 4      | 533        |
| «Если розы тихо осыпаются»                                | 4      | 535        |
| «Есть радость в том, чтоб люди иенавидели» .              |        | 523        |
|                                                           |        |            |
| Железиое кольцо                                           | . 4    | 394        |
| «И вновь, как в первый день созданья» (Нирвана).          | . 4    | 534        |
| «И непорочного Иова струпьями лютой проказы               | . '    | 224        |
| (Иов)                                                     | 4      | 555        |
| «И хочу, но не в силах дюбить я дюдей»                    | 4      | 525        |
| Изгианники                                                | 4      | 523        |
| Иов                                                       |        | 555        |
|                                                           |        |            |
| «Как иищий с сумкой бедной» (Христос, ангелы и душа       |        | 572        |
| «Как часто выразить любовь мою хочу» (Молчание) .         |        | 525        |
| «Кому страдание знакомо» (На озере Комо)                  | . 4    | 541        |
| «Кто тебя создал, о, Рим? Гений народной свободы!» .      | . 4    | 544        |

| - Асток, саетел, как балменний» (Смех богов) 4 542 - Асаа 4 550 - Асовара да Винчи 4 560 - Асовара да Винчи 4 560 - Акобовь — вражда — 3 226 - Акобовь — вражда — 3 226 - Акобовь — вражда — 3 226 - Акобовь — самент 4 526 - Акобовь — самент 4 527 - Акобовь — самент 5 227 - Акобовь — самент 5 2    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Асонара да Винчи Анобовь — враже дверти  Марх Апресий Арак Апресий Марх Апресий Ма |
| Асонара да Винчи Анобовь — враже дверти  Марх Апресий Арак Апресий Марх Апресий Ма |
| Алобовь — вражда Алобовь становее смерти  Марк Алерсаніі  Марк Алерсаніі  Марк — марка — марк |
| Аобово сильнее смерти 4 369 Марк Аврелий 4 551 Март 4 537 Март 4 537 Матъ 4 537 Матъ 4 537 Микеланджело 4 451 Микеланджело («Тебе навеки сердце благодарио») 4 561 «Мис будет вечно лорот день» (Парфенон) 4 542 «Мис самот себен вежаль» (De profundis) 5 228 Молатива с браза в бр          |
| Марк Авреалії 4 551 Март 4 557 Март 4 577 Матр 4 577 Матр 4 577 Матр 4 577 Матр 5 577 Миксавиджело («Тебе навеки сердце благодарно») 4 519 Миксавиджело («Тебе навеки сердце благодарно») 4 514 Миксавиджело («Тебе навеки сердце благодарно») 5 512 Миксавита о крымь м. 5 512 Молатив 4 548 Молатив 4 548 Молатив 5 525 Молатив 6 525           |
| Микеланджело («Тебе навени сераце благодарио») 4 561 «Име будат вение дорог день». (Парфено) 4 542 «Име самого себя не жаль» (Парфено) 5 548 Молатнаю крмламз. 4 548 Молатнаю Крмламз. 4 548 Молатнаю Крмламз. 4 521 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 5 221 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 4 521 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 4 521 «На парере Комо. 4 541 Нараз городом века неслышно протекли» (Помпен) 4 541 Наука любви 4 344 4-1е лачно о неземної отчизне» (Двойная бездна) 4 546 «Не глачно пезамою печаль» (Приязнание) 4 523 «На золо, ня параждою кроявой». «Прирзода) 4 534 Ниравна 4 544 Ниравна 6 544 Ниравна 6 545 Ниц простертиє, униламе» (Молитва о крмламз.) 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Микеланджело («Тебе навени сераце благодарио») 4 561 «Име будат вение дорог день». (Парфено) 4 542 «Име самого себя не жаль» (Парфено) 5 548 Молатнаю крмламз. 4 548 Молатнаю Крмламз. 4 548 Молатнаю Крмламз. 4 521 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 5 221 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 4 521 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 4 521 «На парере Комо. 4 541 Нараз городом века неслышно протекли» (Помпен) 4 541 Наука любви 4 344 4-1е лачно о неземної отчизне» (Двойная бездна) 4 546 «Не глачно пезамою печаль» (Приязнание) 4 523 «На золо, ня параждою кроявой». «Прирзода) 4 534 Ниравна 4 544 Ниравна 6 544 Ниравна 6 545 Ниц простертиє, униламе» (Молитва о крмламз.) 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Микеланджело («Тебе навени сераце благодарио») 4 561 «Име будат вение дорог день». (Парфено) 4 542 «Име самого себя не жаль» (Парфено) 5 548 Молатнаю крмламз. 4 548 Молатнаю Крмламз. 4 548 Молатнаю Крмламз. 4 521 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 5 221 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 4 521 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 4 521 «На парере Комо. 4 541 Нараз городом века неслышно протекли» (Помпен) 4 541 Наука любви 4 344 4-1е лачно о неземної отчизне» (Двойная бездна) 4 546 «Не глачно пезамою печаль» (Приязнание) 4 523 «На золо, ня параждою кроявой». «Прирзода) 4 534 Ниравна 4 544 Ниравна 6 544 Ниравна 6 545 Ниц простертиє, униламе» (Молитва о крмламз.) 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Микеланджело («Тебе навени сераце благодарио») 4 561 «Име будат вение дорог день». (Парфено) 4 542 «Име самого себя не жаль» (Парфено) 5 548 Молатнаю крмламз. 4 548 Молатнаю Крмламз. 4 548 Молатнаю Крмламз. 4 521 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 5 221 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 4 521 «Мы абскоиечно одиноки» (Могітигі) 4 521 «На парере Комо. 4 541 Нараз городом века неслышно протекли» (Помпен) 4 541 Наука любви 4 344 4-1е лачно о неземної отчизне» (Двойная бездна) 4 546 «Не глачно пезамою печаль» (Приязнание) 4 523 «На золо, ня параждою кроявой». «Прирзода) 4 534 Ниравна 4 544 Ниравна 6 544 Ниравна 6 545 Ниц простертиє, униламе» (Молитва о крмламз.) 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Миксандижем («Тебе нявеки сердце долгодарию» 4 561 «Мис будат вения дорог день» (Це робиций) . 4 524 «Мис самого себя не маль» (Де profundis) . 4 524 «Мис самого себя не маль» (Де profundis) . 4 524 «Мис самого себя не маль» (Де profundis) . 4 524 «Молчание . 4 525 «Молчание . 4 525 «Молчание . 4 525 «Мы бесковечно одиноки» (Могіниті) . 4 521 «Мы акобан и любан не ценим» (Любовь — врожда . 4 524 «На доере Комо . 4 524 «На дородом века несланцию протекан» (Пюннев) . 4 524 «На дородом века несланцию протекан» (Пюнна . 4 524 «На устрадом века несланцию . (Двойная безаца) . 4 524 «Не учещай, оставь мою печаль» (Прязнание) . 4 525 «На зами, ня праждою крояваю» (Природа) . 4 534 «Нарвака . 4 534 «Нарвака . 4 534 «Нарвака . 4 534 «Нарвака . 4 534 «Нац протекрим, умымы» (Молитва о крымьях) . 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «Мие будет вечно дорог день» (Парфенон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «Мис самого себя не жаль» (De profundis). 4 228 Молятав и Крымарах . 4 548 Молятав и Крымарах . 4 548 Молятав и Крымарах . 4 525 Могітигі . 4 525 «Мы лебеми ень одиноки» (Могітигі). 4 521 «Мы лебеми и любви не ценим» (Любовь — вражда). 4 526 На озере Комо. 4 541 «Над городом века неслышно протекли» (Помпен). 4 541 «Не длачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа). 4 384 «Не плачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа). 4 546 «Не грешвай, оставь мою печаль» (Приязнание). 4 523 «На заом, из праждою крояваюй». Т(Прираод.). 4 534 «На равака» (Заобай»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Молитан о крымлях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| На овере Комо. 4 541 - Над горадом века неслишно протекли» (Помпен) 4 541 - Наука любви 4 384 - Не плачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 364 - Не глачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 546 - Не утешяй, оставь мою печаль» (Приязание) 4 525 - Ни заом, из праждою крояваю» (Приязание) 4 534 - Ниравиа 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| На овере Комо. 4 541 - Над горадом века неслишно протекли» (Помпен) 4 541 - Наука любви 4 384 - Не плачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 364 - Не глачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 546 - Не утешяй, оставь мою печаль» (Приязание) 4 525 - Ни заом, из праждою крояваю» (Приязание) 4 534 - Ниравиа 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| На овере Комо. 4 541 - Над горадом века неслишно протекли» (Помпен) 4 541 - Наука любви 4 384 - Не плачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 364 - Не глачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 546 - Не утешяй, оставь мою печаль» (Приязание) 4 525 - Ни заом, из праждою крояваю» (Приязание) 4 534 - Ниравиа 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| На овере Комо. 4 541 - Над горадом века неслишно протекли» (Помпен) 4 541 - Наука любви 4 384 - Не плачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 364 - Не глачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 546 - Не утешяй, оставь мою печаль» (Приязание) 4 525 - Ни заом, из праждою крояваю» (Приязание) 4 534 - Ниравиа 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| На овере Комо. 4 541 - Над горадом века неслишно протекли» (Помпен) 4 541 - Наука любви 4 384 - Не плачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 364 - Не глачь о неземной отчизие» (Двойная бездиа) 4 546 - Не утешяй, оставь мою печаль» (Приязание) 4 525 - Ни заом, из праждою крояваю» (Приязание) 4 534 - Ниравиа 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548 - Ниц протегрые, уныламе» (Молитва о крмлавях) 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «Над городом века иссляшно протекла» (Помпея) 4 541 Наука любин «Не плачь о нелемной отчизие» (Двойкая бездав) 4 546 «Не улеша, оставь мою печаль» (Признание) 4 525 «Ни влом, ни враждою кровавой» (Природа) 4 534 - Ни влом, ни враждою кровавой» (Природа) 534 - Ниц простертие, уныламе» (Молитва о крымаря) 4 548 - Кара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наука любян 4 384-<br>-Не плачь о иеземной отчизие» (Двойная бездна) 4 546-<br>«Не грешай, оставь мою печаль» (Признание) 4 22-<br>«На заом, ин ражалею крояваюй (Природа) 4 53-<br>«На раман 4 54-<br>«На раман 5 4 54-<br>«На                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «Не угетай, оставь мою печаль» (Прияраямие) . 4 525 - Ни злом, ин враждою кровавой» (Природа) . 4 534 - Нирвана . 4 534 - «Нид простертые, унылые» (Молитва о крыльях) . 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «Не угетай, оставь мою печаль» (Прияраямие) . 4 525 - Ни злом, ин враждою кровавой» (Природа) . 4 534 - Нирвана . 4 534 - «Нид простертые, унылые» (Молитва о крыльях) . 4 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «Ни злом, ик враждою кровавой» (Природа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| «Ни злом, ик враждою кровавой» (Природа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Нирвана 4 534 «Ниц простертые, унылые» (Молитва о крыльях) 4 548 Ноябрь 4 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «Ниц простертые, унылые» (Молитва о крыльях)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ноябрь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O.F. 7.4 (F.) 4 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «О, Боже мой, благодарю» (Бог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «О, Винчи, ты во всем — единый»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «О если 6 жить, как вы живете, волиы» (Волиы) 4 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «О, если бы душа полна была любовью»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «О, темный ангел одиночества» (Темный ангел) 4 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «О, темиый ангел одиночества» (Темиый ангел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «О, темный ангел одиночества» (Темный ангел)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «О, темный ангеа одиночества» (Темный ангеа) 4 223 «Обида! Обида!» (Титаны) 4 543 Одиночество 4 524 Одиночество в любви 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «О, темный ангел одиночества» (Темный ангел) 4 223 «Обида Обида.!» (Титаны) 4 543 Одиночество 4 524 Одиночество в добин 4 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «О, темний ангел одиночества» (Темний ангел) 4 243 «Обада! Обида» (Титаны) 4 343 Одиночество 4 524 Одиночество в любия 4 527 «Ок дежит под манесом пурпурного ложа» (Будда) 4 553 Осениие листов 4 539 4 539 4 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «О, темняй аитса одиночества» (Темняй аитса) 4 222 «Обида Обида» (Татана) 4 543 Одиночество 4 543 Одиночество Авобии 4 524 Одиночество Авобии 4 523 Осение Амстра 4 533 Осение Амстра 4 533 Осение Амстра 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «О, темний ангел одиночества» (Темний ангел) 4 223 «Обида Юбада» (Титаны) 4 543 Одиночество 4 524 Одиночество 4 524 «Он асенит под навесом пурпурного ложа» (Будла) 4 553 Осению в Летем саду 4 538 Осению в Летем саду 4 538 Осты и дети, в вграх шумних» (Пустая чаша) 4 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - O'Ghael O'staal.» (Титана)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «О. темняй аится одиночества» (Темняй аится) 4 223 «Обидал Обмада (Титаны) 4 45 «Обида Обмада (Титаны) 4 45 «Обида Обмада (Титаны) 4 45 «Обида Обмада (Титаны) 4 523 «Обиданом правесом пурнурного дожа» (Будда) 4 527 «Осимне диства 4 539 «Осимне диства 4 539 «Отцы и дети, в играх шумник» (Пуства чаща) 4 529 «Павел Первама 3 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Павел Первый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Павел Первый     3     7       «Падайте, падайте, листъя осенине» (Осенине листъя)     4     549       Павтесн     4     544     540       Парем     4     540     540       Поверь нис: — акоди не поймут» (Одиночество)     4     526       «Под земъчео съмысе польще проти» (Трубный глас)     4     242       «Под земъчео съмысе протиги при при при при при при при при при пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Павел Первый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Павел Первый     3     7       «Падайте, падайте, анстъв осенине» (Осенине анстъв)     4     549       Пантеон     4     544       Парем     4     540       Парем     4     540       «Поверь мис: — алоди не поймут» (Одиночество)     4     524       «Под землею слишен ропот» (Трубний глас)     4     541       «Порой чета голубок над полими» (Франческа Римини)     4     541       «Преращение чета голубок над полими» (Франческа Римини)     4     542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Павел Первый     3     7       «Падайте, падайте, анстъв осенине» (Осенине анстъв)     4     549       Пантеон     4     544       Парем     4     540       Парем     4     540       «Поверь мис: — алоди не поймут» (Одиночество)     4     524       «Под землею слишен ропот» (Трубний глас)     4     541       «Порой чета голубок над полими» (Франческа Римини)     4     541       «Преращение чета голубок над полими» (Франческа Римини)     4     542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Павел Первый     3     7       «Падайте, падайте, анстъв осенине» (Осенине анстъв)     4     549       Пантеон     4     544       Парем     4     540       Парем     4     540       «Поверь мис: — алоди не поймут» (Одиночество)     4     524       «Под землею слишен ропот» (Трубний глас)     4     541       «Порой чета голубок над полими» (Франческа Римини)     4     541       «Преращение чета голубок над полими» (Франческа Римини)     4     542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Павел Первый   3 7 7 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| «Путник с печального Севера к вам, Олимпийские боги»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| (Пантеон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 544  |
| Расслабленный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 569  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 544  |
| «Рим — это мира едииство: в республике древией — сво-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 | 74.  |
| form - (Ensumula Outs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 545  |
| Оожиния богов (Тутинамом из Конта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 261  |
| Рождение богов (Тутанкамон на Крите)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 413  |
| A separate and a separate as a | - |      |
| «С еще бессильными крылами» (Мать)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 539  |
| «С улыбкою бесстрастия» (Весениее чувство)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 536  |
| «С усильем тяжким и бесплодным» (Проклятие любви)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 528  |
| Святой Сатир                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 502  |
| Скука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 531  |
| Смерть богов (Юлнан Отступник)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 27   |
| Смех богов . Стадъ. Старинные октавы (Octaves du passé) Старость «Страшей, чем горе, эта скука» (Скука)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 542  |
| Сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 540  |
| Стариниые октавы (Octaves du passe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 602  |
| Старость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 532  |
| «Страшией, чем горе, эта скука» (Скука)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 531  |
| «Схоластик иекий, именем Евлогий» (Расслаблениый).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 569  |
| т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 545  |
| «Так жизиь инчтожеством страшиа»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 561  |
| «Тебе навеки сердце благодарио» (Микеланджело)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 527  |
| «Темисет. В городе чужом» (Одиночество в любви)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 523  |
| Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 543  |
| Темиый аигеа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 533  |
| Трубный глас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 548  |
| Труонын тлас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 | 740  |
| Уголино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 565  |
| Усии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 535  |
| Усии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 535  |
| Успокоенные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 539  |
| «Успокоенные Тени» (Успокоенные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 539  |
| Успокосниме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 522  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
| Франциск Ассизский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 582  |
| Франческа Римини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 563  |
| V (M NIII )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |
| Христос, ангелы и душа (Мистерия XIII века)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 572  |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |
| «Чем больше я живу — тем глубже тайна жизии» (Ста-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 532  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 22   |
| рость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 531  |
| « то ты можешь: в оезумной обрасе»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 | ,,,  |
| «Шлем — надтреснутое блюдо» (Дон Кихот)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Δ | 568  |
| "HIACH — HELTIPECHYTEC GARDEN" (AGNI TERROTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ,,,, |
| «Это было в Средине Века» (Франциск Ассизский) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 582  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
| «Я — Леда, я — белая Леда, я — мать красоты» (Леда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 550  |
| «Я людям чужд и мало верю» (Голубое небо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 523  |
| «Я помию, как в детстве нежданиую сладость» (Дет-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |      |
| ское сердце)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 547  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |

# СОДЕРЖАНИЕ

| ЦАРСТВО ЗВЕРЯ. Трилогия ПІ. 14 декабря РОЖДЕНИЕ БОГОВ (Тутанкамон на Крите) ИТАЛЬЯНСКИЕ НОВЕЛЛЫ |                                               |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 7<br>261   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|------|-------|-------|------|-----|-----|---|---|------------|
|                                                                                                 |                                               |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 369        |
|                                                                                                 | Любовь сильи                                  | tee ci | мерт  | и.      |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Наука любви<br>Железное кол                   |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 384        |
|                                                                                                 | Железное колі                                 | ьцо. 1 | Тове  | лла Х   | Vε   | века  |       |      |     |     |   |   | 394        |
|                                                                                                 | Рынаов за поя                                 | AKOŭ   | Hos   | e a aa  | xv.  | аека  |       |      |     |     |   |   | 413        |
|                                                                                                 | Рыцарь за пря<br>Превращение.<br>Микеланджело | Dec    | oeum. | unckaa  |      |       | . Y   | V    | wa  |     |   |   | 430        |
|                                                                                                 | M                                             | Q NO   | DC RI | инския  | no   | велли | 4 /   |      | rcu |     |   |   | 454        |
|                                                                                                 | Микеланджело<br>Святой Сатир.                 |        |       |         |      |       | ٠     | - 2  | -   |     |   |   | 502        |
|                                                                                                 | Святои Сатир.                                 | WAG    | рент  | тинска: | я ле | генде | a. H. | 3 A. | Ψρα | нса |   |   | <b>502</b> |
| СТИХОТВОРЕНИЯ                                                                                   |                                               |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
| Лионка                                                                                          |                                               |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | For                                           |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 521        |
|                                                                                                 |                                               |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 521        |
|                                                                                                 | Morituri .                                    |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Дети иочи                                     |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 522        |
|                                                                                                 | Изгианники                                    |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 523        |
|                                                                                                 | Голубое небо                                  |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 523        |
|                                                                                                 | голуоое неоо                                  |        |       |         |      |       |       |      |     |     | • | • | 523        |
|                                                                                                 | Гемный ангел                                  | ١.     |       |         |      | -     |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Темный ангел<br>Одиночество<br>«И хочу, ио в  |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 524        |
|                                                                                                 | «И хочу, ио в                                 | e a c  | ила   | к любі  | нть  | я лк  | одей. |      |     |     |   |   | 525        |
|                                                                                                 | Молчание .                                    |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 525        |
|                                                                                                 | WIOA-Janne .                                  |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   | • | 525        |
|                                                                                                 | Признание                                     |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 526        |
|                                                                                                 | Признание<br>Любовь — вра                     | жда.   |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Одиночество в<br>Проклятие лю<br>De profundis | любі   | ж.    |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 527        |
|                                                                                                 | Поокаятие ак                                  | бви .  |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 528        |
|                                                                                                 | De exefundie                                  | (U.    | ****  |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 528        |
|                                                                                                 | De protundis                                  | (113   | дисо  | nunu)   |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Пустая чаша<br>Парки                          |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   | • | 530        |
|                                                                                                 | Парки                                         |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Скука<br>«Что ты можец                        |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 531        |
|                                                                                                 | «Что ты можен                                 | ь? В   | безу  | мной б  | ооъ  | 5e»   |       |      |     |     |   |   | 531        |
|                                                                                                 | Старость .                                    |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 532        |
|                                                                                                 | Parmer.                                       |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 532        |
|                                                                                                 | Волиы .<br>Две песни ш                        |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   | • | 533        |
|                                                                                                 | Две песни ш                                   | ута .  |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Природа .                                     |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 534        |
|                                                                                                 | Ниована .                                     |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 534        |
|                                                                                                 | «Если розы ти:                                | ко осъ | пак   | rcs»    |      |       |       |      |     |     |   |   | 535        |
|                                                                                                 | Усин                                          |        | marc  |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 |                                               |        |       | - :     |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Вечер                                         |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Весениее чувст                                | BO .   |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Март                                          |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 537        |
|                                                                                                 | Март<br>Ноябрь .                              |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 538        |
|                                                                                                 | Осенью в Лет                                  | uem co | AV.   |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 538        |
|                                                                                                 | Успокоенные                                   |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 |                                               |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 539        |
|                                                                                                 | Осенние лист                                  | ъя .   |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   |            |
|                                                                                                 | Мать                                          |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 539        |
|                                                                                                 | Сталь                                         |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 540        |
|                                                                                                 | Сталь<br>На озере Ком<br>Помпея .             | 10     |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 540<br>541 |
|                                                                                                 | Помпол                                        |        |       |         |      |       |       |      |     | - 1 |   |   | 541        |
|                                                                                                 | С боль                                        |        |       |         |      |       |       |      |     |     |   |   | 542        |

| Парфенон                               |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 542 |
|----------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|
| Титаны (К мраморам                     | Пер   | огам  | ckos | 0 X  | ертв | снна | ика) |      |     |      |      | 543 |
| Рим                                    | . '   |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 544 |
| Пантеон                                |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 544 |
| Рим                                    |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 545 |
| «Так жизнь ничтожест                   | гвом  | CTD   | шн   | »    |      |      |      |      |     |      |      | 545 |
| Двойная бездна .                       |       | . 1   |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 546 |
| «О, если бы душа по                    | ана   | был   | 2 A  | юбон | вью  | . >  |      |      |     |      |      | 546 |
| Детское сердце .                       |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 547 |
| Тоубный глас                           |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 548 |
| Молитва о крыльях                      |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 548 |
| Веселые думы                           |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 549 |
| AACAMAN H HOS                          | w w   |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |
| Леда                                   |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 550 |
| Марк Аврелий .                         |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 551 |
| Будда                                  |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 553 |
| Леда                                   |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 555 |
| Леонардо да Винчи                      |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 560 |
| Микеланджело («Тес                     |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 56  |
| Франческа Римини                       |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      | i    | 563 |
| Уголино (Легенда из                    | Aar   | чте)  |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 565 |
| Bou Kuron                              |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 568 |
| Dace vac venning ( Aese                | w 40) |       |      |      |      |      |      |      |     |      | i    | 569 |
|                                        |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 57  |
| Протопоп Аввакум<br>Франциск Ассизский |       | (     | ,    |      |      |      |      |      |     | - 1  | - 1  | 57  |
| Форминск Ассияский                     |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      | i    | 582 |
| Старинные ок                           | TAB   | N (   | Oct  | anes | du   | nas  | sé)  |      |     |      |      | 602 |
| Возвращение .                          |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      | 65  |
|                                        |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |
| Е. Любимова. Трило                     | RNT   | «Щa   | рст  | BO 3 | веря | E30  |      |      |     |      |      | 65  |
| О. Михайлов. Веню                      | k M   | ерех  | KKOE | скої | αy . |      | -    |      |     |      |      | 66  |
| Алфавитный указате                     |       | T 001 | 1984 | zewy | z 7  |      |      | Anne | wvo | neve | ano. |     |
| включенных в 1—4 1                     |       |       |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |

## Дмитрий Сергеевич МЕРЕЖКОВСКИЙ Собрание сочинений в четырех томах Том IV

Редактор тома Е. Н. Любимова

Оформление художника А.И.Неровного Технический редактор В.Н.Веселовская

## ИБ 2237

Сдано в вабор 20.09.89. Подписаво к печати 03.01.90. Формат 84×108<sup>1</sup>/зг. Бумат кинино-журнальная. Гаринтура «Анадемическая». Печато офестива. Усл. печ. а. 35,70. Усл. кр. отт. 36,96. Уч. взд. а. 38,89. Тиран 1700 000 экз. (4-й запод: 500 001 — 700 000). Заказ № 54. Цена 5 р. 80 к.

> Типография изд-на «Уральский рабочий», 620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

> > Индекс 70655

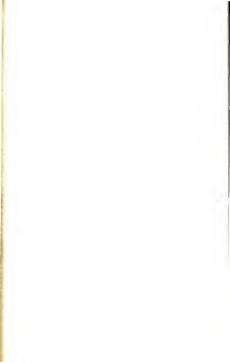



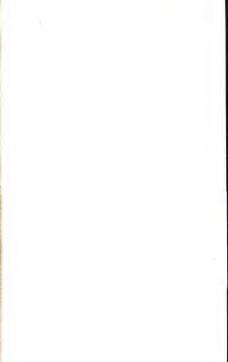

